## ОЧЕРКИ

ПО

# ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕНЗУРЫ

И

## ЖУРНАЛИСТИКИ XIX стольтія.

Эпоха обличительнаго жара (1857—64 гг.).— Эпоха цензурнаго террора (1848—55 гг.).— Русское "Bureau de la presse".—Оаддей Булгаринь.

Съ 19 портретами и 81 каррикатурой.

CHING.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія Спб. Т-ва Неч. и Изд. д'єла "Трудъ". Фонтанка, 86. 1904.

### TOPO HE ABTOPA: "ДУМЫ ЖУРНАЛИСТА".

О перепечаткахъ, юбилеяхъ, обизнахъ etc. Наша матеріальная необезпеченность. курренція изданій. Обращеніе въ клоаку. Театральные рецензенты. Женщины Редакція-коллегія. — Недочеты современной редакціонной организаціи. — Необходимъ гласный судъ чести. — Сила связи писателя въ чатателямъ. 182 стр.

С.-Петербургъ, 1903 г. Цена 1 руб. 25 коп.

№ 3. Историческаго отдъла:

## "Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—65 годовъ".

С.-Петербургъ, 1904 г. Цена 2 руб.

Того же отпъла: №. 1. а. к. Бороздинъ. № 1.

### ЛИТЕРАТУРНЫЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ. — ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ВЪКЪ.

3 тома. І-ый томъ. С.-Петербургь, 1903 г. 324 стр. Цена 1 руб. 75 коп. СОДЕРЖАНІЕ: Главныя направленія русской литературы начала XIX стольтія. —Литературные и общественные взгляды Карамзина. —Романтизмъ. — Поэзія В. А. Жуковскаго. — Крыловъ и Грибобдовъ. — Воспитательное значеніе поэзіи А. С. Пушкина. - А. С. Пушкинъ и поэзія действительности. - Поэть "гражданской скорби" дваддатыхъ годовъ. — Критическія обозрѣнія А. А. Бестужева. — Журналистъ двадцатыхъ годовъ. Ноэзія М. Ю. Лермонтова. Развитіе выгиядовъ Гоголя на творчество. — Дельвитъ, Языковъ и Баратынскій. — Трудъ В. И. Семевскаго по исторіи крестьянскаго вопроса.

#### HETATA TOTOR

Томъ И. Содержание: Бъликскій и последующее развитіе русской критика. — Т. Н. Грановскій. — А. И. Герценъ. — К. Д. Кавелинъ. — Сомъя Аксаковыхъ. — А. С. Хомяковъ. — И. В. Киревскій. — Ю. О. Самаринъ. — Н. Я. Данилевскій. — И. С. Тургеневъ. — Д. В. Грагоровичъ. — Позаія Н. А. Некрасова. — Гр. А. К. Толстой. — О. И. Тютчевъ. — Я. И. Нолонскій. — А. Н. Майковъ. — А. А. Фетъ. — И. А. Генчаровъ. — А. О. Писемскій. — А. Н. Островскій. — Гр. Л. П. Толстой и русскій историческій реканъ. — Дети, въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого. — Отраженіе общественныхъ пастроеній въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого. — Отраженіе общественныхъ пастроеній въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого. — П. С. Лесковъ. — Отъ пестилесятыхъ головъ къ восьмилесятымъ. — Г. И. Успен-

П. С. Лісковъ. — Отъ постидентых в годовъ къ восьмидентых гр. л. н. голетого скій. — П. Д. Боборыкинъ. — В. И. Немировить Данченко. — В. Г. Кероленко. — И. Н. Потапенко. — А. П. Чеховъ. — Максимъ Горькій. — В. Вересаевъ. — Леонидъ Андреевъ. — А. Н. Анухтинъ. — Д. С. Мережковскій. — Н. М. Минскій. — Н. Я. Бальментъ. — Фофановъ. — Вл. С. Соловьевъ. — Интересъ къ этикъ въ русской философіи.

"Пусть-ка сцъпится истина съ ложью; кто когда-нибудь видълъ, чтобы истина побъждалась ложью въ открытомъ бою?! Ибо кто не знаетъ, что истина сильна почти, какъ самъ Всемогущій? Ей не нужны ни полиція, ни ухищренія, ни цензура; нуженъ одинъ только просторъ".

Мильтонъ.



## Оглавление.

|                                                                                                        | CTPAH.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Предисловіе                                                                                            | XI—XIII |
| I. Эпоха обличительнаго жара (1857—1864 гг.)                                                           | 1 - 182 |
| Полоса "патріотическаго" творчества. Диссонансь, внесенный Хомяковымъ                                  |         |
| Это не измѣняетъ настроенія массы. Муза О. М. Достоевскаго. Пророчество Тютчева.                       | 2       |
| На помощь поэтамъ и прозанкамъ приходитъ каррикатуристъ. Первые                                        |         |
| признаки более широкой волны недовольства окружающимъ                                                  | 11      |
| Паденіе Севастополя. "Патріотистика" еле пульсируетъ. Небывалый подъемъ                                |         |
| общественнаго настроенія. Жажда протеста и обличенія.                                                  | 16      |
| "Губернскіе очерки" Щедрина. "Знакомые" Степанова. Иллюстраціи "Сына                                   |         |
| Огечества". "Каррикатурный Листокъ" Данилова                                                           | 20      |
| "Весельчакъ"                                                                                           | 26      |
| Уличные листки                                                                                         | 29      |
|                                                                                                        | 31—142  |
| В. С. Курочкинъ и Н. А. Степановъ                                                                      | 31      |
| Какъ возникъ журналъ. Выходъ перваго нумера. Составъ сотрудниковъ.                                     | 38      |
| Какова была редакціонная организація                                                                   | 45      |
| Отзывы объ "Искръ" современниковъ. Явное противоръчіе имъ г. Трубачева.                                | 50      |
| Содержаніе "Искры" по вопросамъ: кръпостное право, судъ, отношеніе къ                                  |         |
| гласности, свобода нечати                                                                              | 54      |
| Міръ чиновничій                                                                                        | 65      |
| Дореформенная полиція                                                                                  | 77      |
| Образованіе и воспитаніе.                                                                              | 82      |
| Разные вопросы и явленія                                                                               | 86      |
| Литература и журналистика                                                                              | 92      |
| Общія цензурныя условія сатирической журналистики                                                      | 124     |
| Злоключенія "Искры". Конецъ лучшаго ея періода.                                                        | 134     |
| "Арлекинъ"                                                                                             | 142     |
| "Гудокъ" .Г. К. Блока                                                                                  | 144     |
| "Развлеченіе"                                                                                          | 145     |
| "Каррикатурный Листокь". "Зритель"                                                                     | 147     |
| " $I$ удокъ" $\ldots$ | 148     |
| "Заноза"                                                                                               | 165     |

|                                                                                 | CTPAH.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| "Oca"                                                                           | 179     |
| Заключеніе                                                                      | 180     |
| II. Эпоха цензурнаго террора (1848—1855 гг.).                                   | 183—308 |
| Цензурный уставъ 1828 г. и его примъненіе при гр. С. С. Уваровъ. Скром-         |         |
| ныя желанія Н. И. Тургенева. Вліяніе революція 1848 г                           | 185     |
| "Записки" гр. Строганова и бар. Корфа о неблагонадежности лихературы            |         |
| и бездѣятельности цензуры. Докладъ гр. Орлова. Образованіе комитета 27 февраля. |         |
| А. С. Меншиковъ                                                                 | 192     |
| Мъсяцъ работы меншиковскаго комитета                                            | 197     |
| Выговоръ Краевскому и высылка въ Вятку М. Е. Салтыкова                          | 200     |
| Закрытіе меншиковскаго комитета и учрежденіе комитета 2 апръля 1848 г.          | 203     |
| Д. П. Бутурлинъ, Бар. М. А. Корфъ. П. И. Дегай                                  | 205     |
| Неограниченность компетенціи комитета 2 апръля 1848 г. Его таинственность.      | 207     |
| Первые шаги комитета. Выговоръ военному министру. Выходка А. А. Краев-          |         |
| скаго. "Иллюстрированный альманакъ" "Современника". Нахлобучка Булгарину.       |         |
| До чего терроризованы были цензора и писатели. В. И. Даль—соціалисть. Предо-    | 200     |
| храненіе отъ этого публики                                                      | 209     |
| Мобилизація цензурныхъ комитетовъ. Небывалое общественное подавленіе.           | 220     |
| Любопытное письмо Ив. Киръевскаго. Характерная каррикатура                      | 220     |
|                                                                                 |         |
| 1849 100t ·                                                                     | 222-253 |
| y n                                                                             |         |
| Забвеніе смутному времени и понизовой вольниць. Заключеніе въ крѣпость          | 222     |
| Ю. О. Самарина                                                                  | 200     |
| рова. Неудовольствіе государя. Обвинительный акть Уварова комитету 2 апрёля.    |         |
| Исходъ дъда                                                                     | 225     |
| Краевскій уже неблагонам'врень. Лейбъ-медикъ, тайный сов'ятникъ, Мар-           |         |
| кусъ, въ качествъ соблазнителя непросвъщенной массы. Рвеніе не по разуму.       |         |
| Прегражденіе ввоза иностранныхъ изданій                                         | 234     |
| Влагоденствіе тосканцевъ. Портреты членовъ національнаго собранія. Кри-         |         |
| тика на извозчиковъ                                                             | 238     |
| Уваровскій проектъ новаго цензурнаго устава. Второе пораженіе министра.         |         |
| Смерть Бутурлина. Отставка Уварова                                              | 240     |
| Н. Н. Анненковъ. Кн. П. А. Ширинскій-Шихматовъ                                  | 243     |
| Трактатъ о чистой нравственности. Особенное внимание въ "Современнику".         |         |
| Защита писателей благона и вренных ъ. Доставка изданій комитету 2 апрёля.       | 247     |
| Отголоски "дёла петрашевцевъ"                                                   | 250     |
|                                                                                 | 201     |
| 1850 годъ                                                                       | 254—271 |
| Всеподданнъйшая записка Каменскаго.                                             | 254     |
|                                                                                 | 255     |
| Забота о "здоровомъ" чтеніи "простолюдья".                                      | 200     |

|                                                                                                                                                     | CTPAH.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Установленіе цензуры лубочных картинъ. Образованіе "Комитета людей истинно способныхь"                                                              | 259     |
| "Везиравственность" комедін А. Н. Островскаго. "Коммунистическія склон-                                                                             |         |
| ности" П. А. Плетнева                                                                                                                               | 262     |
| рины II. "Что за геологія!?" Выки, бараны и крестьяне. Множественность цен-<br>зуръ. Мракобъсъ Медемъ. Анненковъ "старается"                        | 266     |
| зурь. шравоовов подешь. Аппониова мотираотом                                                                                                        |         |
| 1851 rods                                                                                                                                           | 272—278 |
| Вздорность Шеллинговой философіи. Танцовщица Фанни Эльслеръ и "развращенная" Москва."                                                               | 272     |
| Вращенная москва.  Знаменательное признаніе министра. Уничтоженіе статей Герцена. Угодливость Краевскаго до доносительства включительно.            | 275     |
| вость прасвекаго до допосительства вымочительно.                                                                                                    |         |
| 1852 годъ                                                                                                                                           | 279—288 |
| Снова народное чтеніе. "Всеобщая исторія" Сокольскаго. Сочиненія Канте-<br>мира и Хемницера. Дёло о "Московском» Сборників" и лекція исторіи генад. |         |
| Анненкова. Кара славянофиловъ. Транспоранты подъ цензурой                                                                                           | 279     |
| Суженіе компетенціи комитета и расширеніе его власти                                                                                                | 286     |
| 1853 годо                                                                                                                                           | 289—296 |
| Смѣна Анненкова бар. Корфомъ, Ширинскаго-Шихматова—А. С. Норо-<br>вымъ. До учего цензура довела Сенковскаго и М. М. Достоевскаго. Предълы           |         |
| этнографіи. Защита чести русской литературы. Снова Булгаринъ споткнулся на<br>извозчикахъ. Кажущееся бездъйствіе комитета 2 апръля.                 | 289     |
|                                                                                                                                                     |         |
| 1854 года                                                                                                                                           | 297—302 |
| Министръ просвъщенія вводится въ комитетъ 2 апръля. Безиравственная математика. Снова Сперанскій. Болье опредъленные предълы для этнографіи.        |         |
| Защита Н. С. Тихонравова. Забвеніе смутнымъ временамъ                                                                                               | 297     |
| женін комитета 2 апрёля. Ходъ этой политики. Резолюція государя                                                                                     | 301     |
| 1855 vods                                                                                                                                           | 303—309 |
| Севастополь сданъ. Пробужденное общество ждетъ раскръпощенія мысли                                                                                  |         |
| и человъка. "Дума русскаго" П. А. Валуева                                                                                                           | 304     |

| Корфъ ходатайствуетъ о закрытіи комитета 2 апръля. Утвержденіе его                                                                                                                                                         | стран.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| доклада                                                                                                                                                                                                                    | 306     |
| III. Русское "Bureau de la presse"                                                                                                                                                                                         | 200 200 |
| III. Pycckoe "Bureau de la presse"                                                                                                                                                                                         | 309—368 |
| Часть І.                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Вътлый взглядъ на цензуру въ 1856—1858 гг. Гоненія Норова противъ<br>стихотвореній Некрасова. Высочайшее повельніе о составленіи новаго устава.<br>Сочиненія Кантемира. Неумъстность перепечатокъ изъ "Журнала Мин. Внутр. |         |
| Дълъ". Предълы обсуждения насущныхъ реформъ                                                                                                                                                                                | 311     |
| какъ гонители гласности                                                                                                                                                                                                    | 317     |
| Протесть Погодина. Мёры противъ герценовскихъ изданій                                                                                                                                                                      | 321     |
| Ч а е т ь II.                                                                                                                                                                                                              |         |
| Проектъ новаго учрежденія съ программой нравственнаго вліянія на печать.                                                                                                                                                   | 328     |
| Оно получаеть санкцію и личный составь                                                                                                                                                                                     | 331     |
| нетенція. Безсиліе «троемужія» и пополненіе его Никитенкомъ. Комитеть въ                                                                                                                                                   |         |
| качествъ «общественнаго» дъятеля                                                                                                                                                                                           | 335     |
| Встръча комитета печатью и обществомъ                                                                                                                                                                                      | 341     |
| Подборъ «чтецовъ». Борьба Ковалевскаго съ комитетомъ путемъ «обзоровъ» Щебальскаго. Первыя распоряженія комитета. Охрана мчащихся по                                                                                       |         |
| Невскому проспекту на собственных рысакахъ. Никитенко разочаровывается .<br>Колебанія Никитенка. Комитетъ изгоняетъ обличенія. Отвътъ Каткова                                                                              | 345     |
| комитету. Дёлаль-ли комитеть "сообщенія" въ органы прессы                                                                                                                                                                  | 349     |
| сняьно занятъ газетой.                                                                                                                                                                                                     | 352     |
| Проектъ устава о цензуръ Ковалевскаго и его судьба                                                                                                                                                                         | 360     |
| вленіемъ цензуры                                                                                                                                                                                                           | 363     |
| IV. Өаддей Булгаринъ                                                                                                                                                                                                       | 369—427 |
| Біографія Булгарина до 1825 г. Письмо Потапову и прошеніе государю.                                                                                                                                                        | 371     |
| Записка Булгарина о цензурѣ                                                                                                                                                                                                | 376     |
| канцелярін                                                                                                                                                                                                                 | 382     |
| Первые доносы Булгарина. Мийніе о немъ литераторовъ и общества. Эпи-                                                                                                                                                       |         |
| граммы                                                                                                                                                                                                                     | 387     |
| и гр. Орлова                                                                                                                                                                                                               | 394     |

| Отношеніе въ Булгарину цензурнаго вѣдомства Успѣхъ «Сѣверной Пчелы». Легенда о Булгаринѣ, какъ                     | СТРАН                       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Рядъ разнообразныхъ доносовъ. Смерть Бенкендорфа. Нек                                                              | 409                         |  |  |
| "Сѣверной Пчелъ". Конфиденціальныя "записки". Булгаринъ о н<br>сочиненій. Милости Булгарину, его бользнь и смерть. | сритикъ своихъ<br>· · · 415 |  |  |
|                                                                                                                    |                             |  |  |
| Портреты:                                                                                                          |                             |  |  |
| В. С. Курочкина                                                                                                    | 32                          |  |  |
| Н. А. Степанова                                                                                                    | 36                          |  |  |
| Гр. С. С. Уварова                                                                                                  |                             |  |  |
| 7 7                                                                                                                | 228                         |  |  |
| Кн. А. С. Меншикова                                                                                                | 196                         |  |  |
| Н. Н. Анненкова                                                                                                    | 244                         |  |  |
| Кн. П. А. Ширинскаго-Шихматова.                                                                                    | 246                         |  |  |
| Бар. М. А. Корфа.                                                                                                  | 290                         |  |  |
| А. С. Норова                                                                                                       | 292                         |  |  |
| Гр. В. Н. Панина                                                                                                   | 320                         |  |  |
| К. В. Чевкина.                                                                                                     | 322                         |  |  |
| Ев. П. Ковалевскаго                                                                                                |                             |  |  |
| Гр. А. В. Адлерберга.                                                                                              | 332                         |  |  |
| A. E. Tumameba.                                                                                                    |                             |  |  |
| Ө. В. Булгарина                                                                                                    | 377                         |  |  |
| n n v n                                                                                                            | 416                         |  |  |
| Гр. А. Х. Бенкендорфа.                                                                                             |                             |  |  |
| Л. В. Дубельта                                                                                                     | 398                         |  |  |
| Гр. А. Ө. Орлова                                                                                                   | 404                         |  |  |
| Группа редакціи «Искры»                                                                                            | 46                          |  |  |
|                                                                                                                    |                             |  |  |
|                                                                                                                    |                             |  |  |
| ВАЖНЪЙШІЯ НЕТОЧНОСТІ                                                                                               | Ι.                          |  |  |
| 19 crp. 1—2 crp. снизу. Надо чи                                                                                    | mama.                       |  |  |
| читатель найдеть въ                                                                                                |                             |  |  |
| цензурныхъ реформъ 188                                                                                             | 9—1865 rr " Cm6             |  |  |
| 1904 r.                                                                                                            | 1000 11., 0110.,            |  |  |
| 33 " Подъ портретомъ. ("Портретная галлерея                                                                        | русскихъ л'явтелей"         |  |  |
| изд. Мюнстера).                                                                                                    | T. Marion                   |  |  |
| 36 " " Тоже.                                                                                                       |                             |  |  |
| 303 " Подъ "1855 годъ". пропущено з                                                                                | аглавіе:                    |  |  |
| Смерть Императора Николая I. Норовъ спъ-                                                                           |                             |  |  |
| шитъ регулировать цензуру.                                                                                         |                             |  |  |
| 331 " Заглавіе витсто "сенкація"— "с                                                                               | анкція".                    |  |  |
|                                                                                                                    |                             |  |  |

## Предисловіе.

Доказывать, что каждый долженъ стремиться стать образованнымъ человѣкомъ, а образованный человѣкъ—знать исторію своей литературы, какъ сильнѣйшаго проявленія человѣческаго духа, обусловливающаго и послѣдующее общественное развитіе—значитъ ломиться въ открытую дверь.

Слъдовательно, появление въ свътъ перваго и четвертаго очер-

ковъ настоящаго тома не требуетъ особой аргументаціи.

Но убѣждать въ положительной необходимости широкаго попутнаго изученія главнаго условія, при соблюденіи котораго только и возможно было русское печатное слово, особенно послѣднихъ двухъ столѣтій,—все еще, къ сожалѣнію, приходится.

Казалось бы, чѣмъ лучше и основательнѣе изучена исторія цензуры, тѣмъ глубже и всестороннѣе усваиваются и уясняются разнообразныя стороны литературнаго прошлаго, а безъ нихъ—онѣ сплошь и рядомъ дѣлаются совершенно непонятными и даже неизвѣстными. Между тѣмъ, на дѣлѣ происходитъ иначе. Чтобы уяснить себѣ малѣйшіе, еле замѣтные изгибы литературной мысли и даже формы, изучаются очень подробно біографіи писателей, общія историческія и политическія условія той или иной эпохи, и т. д., но доминирующее надъ всей литературой условіе—цензура, очень часто оставляется безъ вниманія. Результаты понятны и вполнѣ неизбѣжны: исторія литературы, какъ видимаго проявленія общественной мысли и движеній, не усваивается съ необходимой полнотой, масса пробѣловъ оста́ется незаполненной, масса вопросовъ неразрѣшенной.

Можно сказать утвердительно, что русское общество не знаетъ исторіи того института, черезъ горнило котораго прошла вся его литература. Значитъ, не знаетъ и исторіи литературы, кстати ска-

зать, вообще, у насъ сильно суженной, благодаря изученію преимущественно одной только ея части—изящной литературы.

Но изученіе исторіи цензуры безусловно важно еще и съ другой точки зрѣнія. Нѣтъ лучшаго способа для изслѣдованія всей въ совокупности политики любого момента, истинной ея цънности въ отношеніи къ отправленіямъ человъческаго духа, какъ именно изученіе условій проявленія его въ литературъ. Укажу хотя бы на примъръ Франціи временъ Неполеона III. Несмотря на всевозможныя увертки этого авантюриста, политика и истинныя его стремленія получаютъ полную свою оцѣнку только при ознакомленіи съ политикой цензуры. Когда Наполеонъ І написалъ Фуше: "передайте журналистамъ, что я буду судить о нихъ не по тъмъ вреднымъ мыслямъ, которыя они будутъ высказывать, а по тому отсутствію благонам френности, которой они не выскажутъ" -- всъмъ стало ясно, что предстоитъ обществу, пережившему великую революцію. Не менъе ясно было все и современникамъ Фридриха Великаго, сказавшаго: "свобода газетъ не должна быть стѣсняема, если хотятъ, чтобы онѣ были интересны"... Да иначе и не можетъ быть. Реакціонное начало всякой политики всегда особенно глубоко гнъздится въ борьбъ правительствъ съ свободой человъческаго духа и общественныхъ силъ.

Съ другой стороны, врядъ-ли какой-нибудь отдѣлъ литературы по изученію нашего прошлаго такъ бѣденъ и блѣденъ, какъ исторія цензуры. Работъ же, въ которыхъ каждая болѣе или менѣе существенная перемѣна въ системѣ и строѣ цензурнаго досмотра приводилась бы въ связь съ условіями и явленіями предшествующей или современной ей общественной или государственной жизни, въ которыхъ бы вскрывалась причинность этихъ измѣненій и моментовъ—уінасъ еще меньше.

Связывая все сказанное съ быстро растущимъ въ обществѣ интересомъ къ своему прошлому, нельзя не надѣяться, что и изученіе исторіи цензуры станетъ, наконецъ, прямою потребностью каждаго, желающаго имѣть отчетливое представленіе о своей литературѣ.

Эта именно надежда побудила меня стремиться заполнить частично хоть нѣкоторые пробѣлы въ исторіи давнишняго спутника русской литературы, насколько она находится въ связи съ исторіей русской общественной мысли.

Всѣ предлагаемые вниманію читателя очерки были напечатаны сначала въ двухъ журналахъ за 1903 годъ, но, особенно три пер-

вые, въ гораздо болѣе сокращенномъ и менѣе обработанномъ видѣ \*).

Какъ замѣтитъ читатель, я занимаюсь исключительно исторіей, такъ сказать, литературной цензуры, оставляя въ сторонѣ театръ, технику книгопечатнаго дѣла, какъ-то: надзоръ за типографіями и т. п., и книжную торговлю. Всѣ эти, менѣе правда интересныя, области представляютъ предметъ особыхъ изслѣдованій, которыхъ мы еще не имѣемъ.

Въ заключеніе я считаю своимъ долгомъ принести искреннюю благодарность: И. А. Бычкову, П. И. Вейнбергу, П. Я. Дашкову, Н. А. Лейкину, Н. М. Лисовскому, А. К. Нестерову, В. И. Семевскому и Вс. И. Срезневскому за ихъ помощь мнѣ въ пользованіи рѣдкими матеріалами или портретами, позволившими предпринять болѣе или менѣе широкое изслѣдованіе и иллюстрацію взятыхъ мною темъ.

Мих. Лемке.

<sup>\*)</sup> Первый—№№ 6, 7, 8 "Міра Божьяго", второй—№№ 1 и 2 "Рус. Богатства", третій— №№ 3 и 4 "Р. Б.", четвертый—№ 10 "Р. Б."



# ЭПОХА ОБЛИЧИТЕЛЬНАГО ЖАРА.



## Эпоха обличительнаго жара.

(1857—1864 rf.).

"Каррикатуры нетъ... кроме той, которую представляеть сама действительность".

"Литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сихъ поръ продолжалась сатиров и до сихъ поръстоить на сатиръ и, между тъмъ, все-таки, не сдълалась еще существеннымъ элементомъ народной жизни, не составляетъ серьезной необходимости для общества, а продолжаеть быть для публики чемъ-то постороннимъ, роскошью, забавою, а ни-какъ не дъломъ".

Добролюбовъ.

Задача настоящаго изслъдованія—освъщеніе, по возможности всестороннее, одного изъ періодовъ жизни русской сатирической журналистики, съ конца 50-хъ и до половины 60-хъ годовъ минувшаго стольтія; періода, по общимъ, вполнъ основательнымъ отзывамъ, наиболе выдающагося изъ неблестящаго вообще существованія русской сатирической литературы, развитію которой не особенно содъйствують условія, регулирующія у насъ печатное выраженіе мысли. Останавливаясь лишь на разсмотръніи указаннаго періода, я совершенно не затрагиваю вопроса о зарожденіи и саныхъ первыхъ шагахъ русской сатирической журналистики. Этотъ вопросъ составляетъ тему особой работы, къ сожальнію, до сихъ норъ не выполненной еще во всёхъ подробностяхъ. Однако, имъется рядъ трудовъ, которыя я кстати теперь же укажу для интересующихся вопросомъ: если ни одна изъ нихъ въ отдъльности не представляется исчерпывающей, то въ совокупности онъ все же проливають на него нъкоторый свъть 1).

<sup>1)</sup> Аванасьевъ, А. "Кошелекъ", "Поденщина" и "Пустомеля" — сатирическіе журналы 1760—1774 гг.", М. 1858 г., "Русскіе сатирическіе журналы 1769—1774 гг.", М. 1859 г., "Сатирическія изданія девяностыть головъ" — "Моск. Въд." 1856 г., № 80, 83, 84; Бородилъ, С. "Русская журналистика въ концъ XVIII ст." — "Наблюд." 1891 г., III; Добролюбоеъ, Н. "Русская сатира екатерининскато времени" — "Сборн. соч.", т. I; Городецкій, Д. "Зарожденіе каррикатуры въ Россіи" — "Литер. Въстн." 1902 г., VIII, Зотовъ, В. "Воспоминанія" — "Ист. Бъстн." 1900 г. IV; Лоншиовъ, М. "Матеріалы для исторіи русскато просвъщенія и литературы въ концъ XVIII в." — "Рус. Въстникъ", 1858 г. IV; Мордовиевъ, Д. "Обличительная литература въ первыхъ русскихъ журналахъ и стъсненіе гласности, — "Рус. Слово" 1860 г. II, III; Незеленовъ, А. "Н. И. Новиковъ, издатель журналевъ 1769—85 гг." Спб. 1875 г.; Пекарскій, ІІ. "Матеріалы для исторіи журнальной и литературной дѣятельности Екатерины II. "Зап. академіи наукъ" 1863 г. III; Пыпинъ, А. "Исторія русской литературы", IV; Росинскій. Д. "Подробный словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ", Спб. 1889 г. II; Солишевъ, В. "Всякая Всячина" и "Спектаторъ" — "Журн. Мин. Нар. Пр." 1892 г. I; Его же. "Смѣсь", сатирическій журналъ 1769 г., ""Библіографъ" 1893 г. І.

Что касается богатой въ исторіи русской общественности рукописной сатиры и каррикатуры, то он'в бы заслуживали тоже очень серьезнаго изсл'вдованія. Къ сожалівнію, а priori можно утверждать, что съ нашимъ русскимъ отношеніемъ къ рукописямъ эта работа стала уже почти невозможною.

Иолоса "патріотическаго" творчества. Диссонансь, внесенный Хомяковымь. Это не измѣняетъ настроенія массы. Муза Ө. М. Достоевскаго. Пророчество Тютчева.

Сатира, это — обличеніе неправды жизни, негодованіе, борьба; сатирическая журналистика---непрерывное ихъ выраженіе. Для рожденія сатиры необходимо: сознаніе неудовлетворенности окружающимъ или его отдівльными элементами, желаніе побороть общепринятые предразсудки, разстаться съ отрицательными сторонами индивидуальной, общественной и политической жизни и, наконецъ, здравый взглядъ на вещи, какъ бы послёднія ни были близки и дороги отдёльной личности или цълому обществу. Ясно, что сатира поэтому есть, прежде всего, принадлежность выдающихся надъ общимъ уровнемъ людей и эпохъ, отличающихся напряженіемъ страсти къ анализу и самопознанію. Рядовые, дюжинные люди, не различають лжи и искусственности своей жизни; эпоха мрачнаго самодовольстване почва для осмъянія окружающаго. Эти соображенія, подтверждающіяся и выведенныя исторіей, пріобрівтають безусловную достовірность, если къ тому же принять во вниманіе, что сатирикъ не есть творець новыхъ идей, а только-своеобразный ихъ выразитель, нопуляризаторъ, проводникъ въ массу. Следовательно, сатирическая журналистика сама по себъ-уже доказательство наличности опредъленныхъ идеаловъ въ рядахъ передовыхъ представителей даннаго общества.

Каждому періоду осм'янія, осужденія, предшествоваль другой, противоположный, и ч'ямь второй быль продолжительные и нельшье, тымь первый—рызче и ярче. Да это и не могло быть иначе: по дереву и топорь, по бронь и пушка. И для того, чтобы лучше и глубже усвоить значеніе и роль сатиры въ изв'ястный моменть, безусловно необходимо хорошо ознакомиться съ породившими ея условіями предшествующаго періода. Везъ этого сама сатира будеть понята только вполовину.

Я не берусь представить здёсь читателю полную картину мрачнаго, темнаго и до боли тяжелаго періода нашей исторіи 1848-55 годовъ—это сдёлано уже другими, болёе меня свёдущими людьми,— я набросаю лишь нёсколько штриховъ, которые помогуть лучше вспомнить пережитое русскимъ обществомъ восьмилётіе 1). А такъ какъ переломъ начался послё неудачнаго исхода восточной войны 1853-56 гг., въ которую Россія вступала съ гордо поднятой головой, съ едва выдерживаемымъ ушами барабаннымъ боемъ, а выходила— съ заунывно плачущимъ зовомъ отступленія,—то мнё кажется безусловно интереснымъ остановиться сначала на этихъ двухъ моментахъ, дающихъ ключъ ко всему дальнъйшему.

По свидътельству современнаго четорика, Россія вступала въ войну съ сознаніемъ своей силы: "Россія занимаетъ важное мъсто, насъ уважаютъ и боятся",

 $<sup>^{1})</sup>$  Чемъ оно было для русской литературы, читатель узнаетъ изъ помъщеннаго ниже очерка: "Эпоха цензурнаго террора".

воть выраженіе чувствъ большинства <sup>1</sup>). Нервшительныя двйствія въ началь кампаніи создають недовольство; по словамь С. Т. Аксакова, оборонительная война вызывала "оскорбленіе, негодованіе всей Москвы, слѣдовательно, всей Россіи <sup>2</sup>). Хорошей иллюстраціей тогдашняго настроенія большинства русскаго общества служить первое стихотвореніе Ө. Н. Глинки "Ура"! — открывшее на два года неизсякаемый потокъ "патріотической" музы.

Ура!.. На трехъ ударимъ разомъ! Недаромъ же трехгранный штыкъ! Ура отгрянетъ надъ Кавказомъ, Въ Европу грянетъ тотъ же кликъ!

И двадцать шло на насъ народовъ, Но Русь управилась съ гостьми: Ихъ кровь замыла слъдъ походовъ; Поля бълълись ихъ костьми.

Тогда спасали мы родную Страну и честь, и Царскій тронъ; Тогда о нашу грудь стальную Расшибся самъ Наполеонъ!..

Теперь же вздрогни, вся природа! Во сит не снилось никому: Два христіанскіе народа На насъ грозятся за чалму!!

Но годъ двънадцатый не сказки, И Западъ видътъ не во снъ, Какъ двадцати народовъ каски Валялися въ Бородинъ.

И видёль, что за всё лишенья, Пришли съ Царемъ пощады мы-жъ, И бёлымъ знаменемъ прощенья Прикрыли трепетный Парижъ.

И видѣль, что коня степного На Сену пить водиль калмыкъ, И въ Тюльери у часового Сіялъ, какъ дома, русскій штыкъ!...

С. Соловьевъ, "Записки", "Рус. Въстн.", 1896 г. V, 127.
 Н. Барсуковъ, "Жизнь и труды М. П. Погодина", XIII, 36.

Но засоривъ поля картечью, Въ Парижъ Русскій мирно жилъ, И бойкою французской рѣчью Да Русскимъ золотомъ сорилъ.

И послъ, на Москвъ сожженной И надъ нетронутой Невой, Никъмъ, нигдъ не оскорбленный Французъ съ британцемъ былъ, какъ свой-

Но что-жъ? За хлѣбъ-соль и за дружбу Предавъ символъ нашъ за коранъ, Вы къ туркамъ поступили въ службу И отступились христіанъ!!

Что-жъ скажетъ лѣтопись предъ свѣтомъ Про нечестивый вашъ союзъ? Британецъ въ сдѣлкѣ съ Магометомъ, И—стыдъ! отурчился французъ!!

Но, вѣрьте, ваши всѣ мытарства, Расчетъ и вычетъ—все мечта! Вамъ русскаго не сдвинуть царства: Оно съ Христомъ и за Христа! 1)

Изданное въ брошюрѣ, "Ура", очень быстро разошлось въ 9,000 экземплярахъ, изъ нихъ половина въ Петербургѣ. Если принять во вниманіе тогдашнее состояніе книжной торговли и десятитьсячный тиражъ "Сѣверной Пчелы"—въ этомъ нельзя не видѣть широкаго общественнаго сочувствія и солидарности съ авторомъ.

"Лавочники, харчевники, саечники и цирюльни были самыми ревностными покупателями. Затъмъ пошли требованія (черезъ почту) изъ городовъ. Собранную за изданіе сумму я—писалъ Глинка Гречу— уже отправилъ военному министру и получилъ въ отвътъ высочайшую благодарность его императорскаго величества"<sup>2</sup>).

Правительство понимало служебное, практическое значеніе такой поэзім и потому вполнѣ ее поощряло. Вскорѣ въ той же "Сѣверной Пчелѣ" появляется стихотвореніе неизвѣстнаго автора, очень быстро обошедшее всю Россію и до сихъ поръ памятное.

¹) "Съверная Пчела" 1854 г., № 2. ²) *П. Усовъ*, "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Въстникъ" 1882 г., II, 349.

На нынжшнюю войну.

Вотъ въ воинственномъ азартъ, Воевода Пальмерстонъ Поражаеть Русь на карть Указательнымъ перстомъ. Вдохновенъ его отвагой И французъ за нимъ туда жъ Машетъ дядюшкиной шпагой И кричитъ: Allons, courage! Полно, братцы, на смёхъ свёту Не останьтесь въ дуракахъ. Мы видали шпагу эту И не въ этакихъ рукахъ. Если дядюшка безславно Изъ Руси вернулся вспять, Такъ племяннику подавно И вдали не сдобровать. Альбіонъ-статья иная-Онъ еще не раскусилъ, Что за машина такая Наша Русь и въ сколько силъ. То-то будеть удивленье Для практическихъ головъ, Какъ высокое давленье Имъ покажутъ безъ паровъ! Знайте-жъ, машина готова, Будеть действовать какъ встарь, Ее двигаютъ три слова: Богъ, да родина, да Царь! 1)

Редавція получила рукопись этого стихотворенія при слѣдующей бумагѣ отъ министра императорскаго двора: "Министръ императорскаго двора, препровождая при семъ въ редавцію "Сѣверной Пчелы" стихи, объявляеть, что государю императору угодно, чтобы оные были напечатаны въ означенной газетѣ" <sup>2</sup>).

По словамъ Усова, "Сѣверная Пчела", послѣ этихъ двухъ образцовъ, стала получать массу стиховъ аналогичнаго содержанія; изъ нихъ многіе, конечно, были лишены всякаго размѣра и смысла. И, дѣйствительно, весь 1854 годъ, особенно въ первую половину, почти нѣтъ номера газеты безъ "патріотической" музы. Тутъ и Орестъ Миллеръ, и П. Каратыгинъ, и Ө. Глинка, и кн. П. А. Вяземскій, и Бенедиктовъ и Рафаилъ Зотовъ и "ученикъ VI-го класса пензепскаго дворянскаго института Евграфъ Масловъ", и очень многіе другіе. Проза, повидимому, не считалась формой, соотвѣтствующей такому содержанію, и если и попадаются прозаическія произведенія, то они гораздо блѣднѣе. Не отставали, разумѣется, и другія газеты, напримъръ, "Московскія Вѣдомости", въ которыхъ писали стихи М. Стаховичъ, К. Аксаковъ, Ө. Миллеръ, Я. Полонскій, кн. Вяземскій и пр.

¹) "Съверная Пчела", 1854 г., № 37. ²) *П. Усовъ*, н. с., 350.

Передъ цензурой вставаль очень серьезный вопросъ: насколько допустимы теперь критика и прямое порицаніе европейскихъ дворовъ, строго преслѣдуемыя во всѣхъ другихъ случаяхъ? Министръ просвѣщенія, А. С. Норовъ, счелъ необходимымъ войти по этому поводу съ всеподданнѣйшимъ докладомъ, въ которомъ, указывая на представленіе въ цензуру "множества различныхъ сочиненій, въ прозѣ и стихахъ, съ изъясненіемъ патріотическихъ чувствованій." и находя въ нихъ "троякое направленіе умовъ: глубокую преданность престолу и вѣрѣ, чувство національной гордости, готовое на всякую борьбу съ врагами и пожертвованія, и порывы негодованія противъ посягательствъ чуждыхъ народовъ на величіе и благоденствіе Россіи",— "повергалъ на высочайшее разрѣшеніе, до какихъ предъловъ можетъ быть допущено изъясненіе подобныхъ чувствованій?" Императоръ Николай I, 8 февраля повелѣлъ разрѣшить "безпрепятственное печатаніе выше-изложенныхъ сочиненій съ тѣмъ только, чтобы въ нихъ не заключалось брани". Эта резолюція, внѣ общаго порядка, была немедленно сообщена не только всѣмъ цензурнымъ комитетамъ, но и губернаторамъ, исправникамъ и т. д. 1).

Русскому обществу предоставлялась свобода въ предълахъ опредъленнаго настроенія, и оно не преминуло ею воспользоваться... Насколько напряжено было такое quasi-патріотическое настроеніе, можно судить по неудачъ, постигшей въ широкихъ кругахъ извъстные стихи А. С. Хомякова: "Россіи".

Тебя призваль на брань святую, Тебя Господь нашь полюбиль, Тебѣ даль силу роковую, Да сокрушишь ты волю злую Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силь.

Вставай, страна моя родная, За братьевь! Богь тебя зоветь Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная— Туда, гдѣ землю огибая, Шумять струи эгейскихъ водъ.

Но помни: быть орудьемъ Бога Земнымъ созданьямъ тяжело; Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго, — А на тебя, увы! какъ много Гръховъ ужасныхъ налегло!

Въ судахъ черна неправдой черной И игомъ рабства клеймена; Безбожной лести, лжи тлетворной, И лѣни мертвой и позорной, И всякой мерзости полна!

 $<sup>^{1}</sup>$ ) "Цензурныя дѣла, переданныя министерствомъ народнаго просвѣщенія Императорской публичной библіотекѣ въ 1892 г. и хранящіяся тамъ въ рукописномъ отдѣленіи", № 1, стр. 760—762. "Рус. Старинь", 1886 г., XI, 508.

О, недостойная избранья, Ты избрана! Скорьй омой Себя водою покаянья, Да громъ двойного наказанья Не грянетъ надъ твоей главой!

Съ душой колѣнопреклоненной, Съ главой, лежащею въ пыли, Молись молитвою смиренной И раны совъсти растлѣнной Елеемъ плача исцѣли!

И встань потомъ, върна призванью, И бросься въ пылъ кровавыхъ съчъ! Борись за братьевъ кръпкой бранью, Держи стягъ Божій кръпкой дланью, Рази мечомъ—то Божій мечъ! 1)

Облетъвшие въ рукописи всю Россію, стихи эти были приняты крайне враждебно, а московскій генераль-губернаторь, гр. Закревскій, требоваль отъ автора объясненій, такъ какъ получиль соотвътствующее предписаніе изъ Петербурга... Не хотъли и слышать о какихъ бы то ни было проръхахъ и недочетахъ, а дыръ и серьезныхъ язвъ не хотъли даже и подозръвать...

Любопытно, что Ө. М. Достоевскій написаль, въ мав 1854 г., стихотвореніе: "На европейскія событія въ 1854 году", напечатанное, правда, гораздо

позже. Приведу первую и последнюю строфы:

"Съ чего взялась всесвѣтная бѣда? Кто виноватъ, кто первый начинаетъ? Народъ вы умный, всякой это знаетъ, Да славушка пошла объ васъ худа! Ужъ лучше бы въ поков дома житъ, Да справиться съ домашними дѣлами! Вѣдъ, кажется, намъ нечего дѣлитъ, И мѣста много всѣмъ подъ небесами. Къ тому жъ и то, коль все ужъ поминатъ: Смѣшно Французамъ Русскаго пугатъ!

"Мечъ Гедеоновъ въ помощь угнетеннымъ, И во Израиль сильный Судія!
То Царь, Тобой, Всевышній, сохраненный, Помазанникъ десницы Твоея!
Гдѣ два иль три для Господа готовы, Господь межъ нихъ, какъ Самъ намъ обѣщалъ. Насъ милліоны ждутъ Царева слова И, наконецъ, Твой часъ, Господь, насталъ!
Звучитъ труба, шумитъ орелъ двуглавый, И на Царьградъ несется величаво!" 2).

¹) "Стихотворенія", М., 1868 г., 123—124. ²) "Гражданинъ", 1883 г., № 1.

Для того, чтобы современный читатель могь представить себѣ вполиѣ струю "патріотической" поэзіи, могь видѣть, до чего она спускалась, ради угожденія вкусамъ толпы, приведу "Солдатскую пѣсню", сочиненную для "Сѣверной Пчелы" какимъ-то Малышевымъ:

Вотъ французъ у турка въ службъ, Англичанинъ съ ними въ дружбъ, Покумились, знать.

Времена настали тяжки, Два союзника въ пристяжкѣ, А султанъ въ корню.

И кричатъ, что Русь погибла! А на дѣлѣ смотрищъ—рыло У самихъ въ крови.

Вотъ "Непиръ" подъ парусами Сталъ надъ финскими водами, Все погоды ждетъ.

Вамъ друзья французы! Враки— Кинь лишь кость, то, какъ собаки, Загрызетесь вы.

Съ вами зависть, зло, киченье, Съ нами вѣра и смиренье, Съ нами правда, Богъ! 1)

. . . . . . . . . . . . . . .

Не насмѣшка-ли здѣсь и со "смиреньемъ", котораго во всей подобной поэзіи не было даже и слѣда?..

Врошюра Ө. Глинки, несомнънно, не была единственною: за нею тоже слъдоваль цълый рядъ брошюръ и книжекъ вполнъ однороднаго содержанія. Въ моемъ распоряженіи находится довольно полная коллекція такихъ изданій за 1854 и 1855 года, предоставленная однимъ изъ ихъ авторовъ. Первымъ выступившимъ на это поприще вслъдъ за Глинкой былъ нъкій Петръ Татариновъ, издавшій за два года около десяти брошюръ "патріотическаго" содержанія. Перван его проба— "Война съ Турціей", помъчена цензурою 9-го марта 1854 года. Какъ и всъ ей подобныя изданія, она не болъе 16-ти страничекъ. Второе свое сочиненіе— "Русскій патріотъ, или война съ турками и англо-французами", Татариновъ продалъ, какъ и всъ остальныя, А. Г. Черноглазову, брату сенатора В. Г. Черноглазова. Изъ другихъ авторовъ назову Н. Р. Щиглева, Н. Смирнова, А. К. Нестерова, К. Козлова. В. Пръснова, Г. Өедорова и А. Попова.

Уже самыя названія такихъ сочиненій предназначены были служить приманкой для широкой публики; напримъръ: "Непиръ у Кронштадта, или ъхаль—да не

¹) "Сѣверная Ичела" 1854 г., № 162.

довхаль", "Ай да англичане! или Соловецкій монастырь", "Англичане и съ русскимъ пѣтухомъ не сладили, или бухта Колинги 18-го іюня 1854 года", "Донесеніе адмирала Непира о побѣдѣ его надъ тремя чухонскими лодками", "Одинъ на троихъ, или Джонъ-Буль, Роберъ-Макеръ и Абдулъ-Ага противъ Силы Богатырева", "Торжество Непира, или побѣда надъ салакушкой и вой чухонца", "Ай да Абдулъ! всѣхъ въ Парижѣ обманулъ, или донесеніе татарина Людовику-Наполеону о взятіи Севастополя", "Разсказъ чухонской кошки, бывшей въ плѣну у англичанъ лѣтомъ 1854 года", etc...

Если дать ивсколько выдержекъ изъ наиболве характерныхъ брошюръ, то

содержание ихъ станетъ совершенно ясно.

Вотъ ихъ доминирующіе мотивы:

"Поправши всѣ права, султанъ теперь смирился! Встрѣчайте нашу рать!. И самый алкоранъ Тебя ужъ не спасетъ. Предъ нами покорися; Въ побѣдахъ не одинъ примѣръ Россіей данъ!"

"Одумайтесь, враги!—вами трудно съ нами драться. А гордый Цареградъ... свершится что съ тобой? Предъ мощью Русскаго врази да расточатся, И ярче прежняго заблещетъ крестъ святой!"

"И врагъ узнаетъ,— Побѣждаетъ Ихъ русскій строй!"

"Какъ будто мы того боимся? Пускай они на насъ идутъ! Мы дружно встрътимъ ихъ,—сразимся... Тогда и имъ и вамъ—капутъ!"

"Разъ хвативъ не въ мѣру джину, Воевода Пальмерстонъ Впалъ въ великую кручину,— Легъ, заснулъ—и видитъ сонъ: Видитъ будто засѣдаетъ Онъ въ парламентѣ своемъ И преважно разсуждаетъ То о томъ, то о другомъ".

Дальше авторъ послъднихъ виршей рисуеть картину засъданія, въ которомъ нашелся изобрътатель новаго способа взять Кронштадтъ, очень понравившагося и Пальмерстону, и Непиру:

"Онъ, довольный ихъ вниманьемъ, Выросъ чуть не на аршинъ, И по маленькомъ молчаньи Говорить такъ началъ имъ: "Навязать аэростатовъ
Къ мачтамъ нашихъ кораблей,
Пароходовъ и фрегатовъ
И потомъ эксадръ всей—
"Съ якорей въ минуту снявшись
И поправивши снарядъ,
Къ верху птицею поднявшись—
Опуститься на Кронштадтъ!
"Всъ тутъ громко закричали:
Браво! Фора! молодецъ!...
Какъ Кронштадтъ взять мы не знали,
Онъ сказалъ намъ, онъ мудрецъ!!"

А вотъ отрывокъ изъ "Донесенія" Непира, взявшаго въ плънъ чухонскія лодки:

"Гроши тотчасъ раздѣлили
На матросовъ всѣхъ вполнѣ.
Серебро-жъ препроводили,
Съ частью добычи, ко мнѣ...
И объ томъ увѣдюмляя
Изъ далекихъ русскихъ странъ,
Къ вамъ полтинникъ посылаю,—
Призъ—достойный англичанъ,
И прибавлю, что отнынѣ
Будемъ брать мы всѣмъ, что есть,
Счастья-жъ нѣтъ когда въ полтинѣ,
Такъ и гривенникъ намъ въ честъ".

По разсказамъ г. Нестерова, одного изъ усердныхъ авторовъ этой литературы, послёдняя, несмотря на дороговизну цёнъ—обыкновенная стоимость листовой брошюрки 15—20 коп. серебромъ—шла въ продажё очень и очень бойко. Получить 100—150 руб. чистаго было дёломъ вполнё обыкновеннымъ. И продавались эти сочиненія не только въ Петербургё и Москвё, но вездё, гдё существовала книжная торговля...

Очень интересное свидътельство находимъ въ "Дневникъ" Никитенка подъ 27 октября 1854 года: "Кстати о поэтахъ. Между ними теперь вообще въ модъ патріотическіе стихи. Въ этомъ, конечно, ничего предосудительнаго. Но бъда въ томъ, что всѣ эти признанные и непризнанные поэты—особенно послъдніе— вдохновляются не столько дъйствительнымъ патріотизмомъ, сколько вождельніями къ перстнямъ, табакеркамъ и т. д. Стихи подносятся министру, въ надеждъ, что бьющія въ нихъ черезъ край върноподданническія изліянія будутъ повергнуты къ стопамъ монарха и принесутъ желаемые плоды. Не разъ ужъ ставили они въ затрудненіе добраго Авраама Сергъевича. Легко поддающійся первому впечатлънію, онъ еще на дняхъ взялся представить такіе стихи—одни изъ лучшихъ, государю, а теперь не знаетъ, какъ отъ этого отвертъться" 1).

Такъ проходилъ 1854 годъ.

Предчувствіе чего-то недобраго если и было, то только у очень немногихъ современниковъ. Громадное большинство не различало еще первыхъ призраковъ

¹) "Рус. Старина", 1890 г., V, 284.

грядущаго отищенія за русское ровно ни на чемъ не основанное самодовольство; оно все еще было увърено въ кръпости сковывавшаго его организма. Какимъ затеряннымъ звукомъ въ шумъ криковъ:

> "Громъ побѣды раздавайся! Веселися храбрый россь!"

прозвучала нотка предчувствія б'яды, проп'ятая хорошо знавшимъ положеніе д'яль Тютчевымъ 1). Онъ написалъ стихотвореніе: "На новый 1855 годъ", гдѣ говорилъ о наступавшей годинъ:

> Не просто будеть онъ войтель, Но исполнитель Божьихъ каръ,— Онъ совершить, какъ поздній мститель, Давно задуманный ударъ.

Иля битвъ онъ посланъ и расправы, Съ собой несетъ онъ два меча: Одинъ-сраженій мечъ кровавый, Другой—свкира палача.

> Но на кого?.. Одна-ли выя, Народъ-ли цѣлый обреченъ?.. Слова не ясны роковыя И смутенъ замогильный стонъ 2).

Одиноко прозвучаль этотъ голось; только потомъ въ немъ увидели пророчество... Масса оглушала себя увъреніями усивха, "Съверная Пчела" и "Московскія Въдомости" гипнотизировали ее славословіемъ, "патріотическія" брошюры расходились въ десяткахъ и сотняхъ тысячъ экземпляровъ. Твердо върилось, что

> Крамольный западъ намъ не страшенъ И флоты грозные враговъ... Съ севастопольскихъ твердыхъ башенъ, Съ гранитныхъ скалъ, изъ бездны рвовъ, Какъ бы перуны съ облаковъ, Васъ встрътятъ бомбы и картечи, Ряды воинственныхъ полковъ... Среди кровавой грозной сѣчи Мужаемъ мы и кръпнемъ вновь <sup>8</sup>).

На помощь поэтамъ и прозанкамъ приходитъ каррикатуристъ. Первые признаки болбе широкой водны недовольства окружающимъ.

Когда, по темъ или другимъ обстоятельствамъ, слово нуждается въ выпуклости, яркости и образности, прибъгають за помощью къ художнику; смотря по надобности и настроенію, это-то жанристь, то портретисть, то каррикатуристъ. Въ 1855 году обратились къ последнему. Обращение было, разумется,

 $<sup>^{1})</sup>$  Поэтъ занималъ сравнительно видное мѣсто въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ.  $^{2})$  "Стихотворенія", М. 1868 г., 166—167.  $^{3})$  Изъ одной брошюры 1855 года.

безмольное; его формулировало настроеніе большинства. Вольшинство это требовало усиленія внечатлівній, жаждало осмінній враговь "въ натурів". Въ подобныхъ случанкь за спросомъ всегда сліндуеть предложеніе.

Въ 1855 году уже довольно извъстный каррикатуристь Н. А. Степановъ выпускаеть альбомы "Каррикатуръ", сплошь посвященные событіямъ восточной

войны, особенно же Наполеону III и Пальмерстону.

Издателемъ альбома былъ А. Беггровъ. Въ теченіе года вышли три выпуска, по десять листовъ каждый. Самая ранняя цензурная дата—10-ое марта, самая поздняя—30-ое апръля. Исполненіе рисунка и его композиція были гораздо выше "патріотической" поэзіи; въ каррикатурахъ былъ не только квасной патріотизмъ, но и остроуміе и даже частично върный взглядъ на вещи. Кромъ того, въ нихъ не била такимъ ключомъ самоувъренность, бахвальство же почти отсутствовало.

Напримъръ, что касается Наполеона III, то Стенановъ хорошо понялъ личность этого авантюриста и довольно мътко отмътилъ его наиболъе слабыя стороны. Кстати, именно эти каррикатуры должны считаться наиболъе удачными, имъющими значене и не только въ Россіи.

Воспроизвожу три изъ нихъ.



— "Французы!.. Имперія есть миръ, а подтвержденіе этой истины... позади васъ... До свиданья! — "Да здравствуетъ Наполеонъ!"

Какъ изобрѣли Наполеона III.



— "Полагаю, что въ этомъ видѣ и онъ будетъ страшенъ".

Доставалось не мало и Непиру, и французскимъ и англійскимъ генераламъ (Сенъ-Арью, Раглану), словомъ, остроуміе каррикатуриста нашло обильную пищу. Публика приняла "Каррикатуры" очень сочувственно, и, несмотря на стоимость 9 руб. за три выпуска, раскупала ихъ бойко. Теперь онъ, разумъется, представляютъ библіографическую ръдкость.

Не могу при этомъ не замътить, что каррикатуры того времени были вообще лишены своеобразной пикантности, которую публика въ изобиліи находила въ брошюрахъ и частью въ газетахъ, просто въ силу высочайшаго повельнія отъ 30 декабря 1854 года, даннаго именно для каррикатуръ, т.-е. произведеній, могущихъ имъть распространеніе и внъ предъловъ Россіи. Европейскому обществу и его петербургскимъ представителямъ не хотъли обнаруживать всего прилива народныхъ страстей... Повельніе гласило: "каррикатуры политическаго содержанія, направленныя противъ враждебныхъ намъ государствъ и народовъ, допускать къ печати въ такомъ только случав, если онъ представляютъ смъщную сторону предмета,

съ соблюденіемъ приличія, и не заключають въ надписяхъ брани 1). Исполненіе этого постановленія было гарантировано, конечно, уже самымъ фактомъ существованія, такъ называемаго, бутурлинскаго комитета—верховнаго литературнаго судилища съ точки эрвнія цензуры.

Сказаннаго выше, думаю, достаточно для составленія яснаго понятія о настроеніи русскаго общества, по крайней мірть его огромнаго большинства, въ те-



— "Что за разумный ребенокъ! И забавы-то у него не дътскія. Посмотрите, въдь это онъ въ Крымъ затьялъ ъхать... Какой проказникъ!"

ченіе 1854 и первой половины слъдующаго года. Короче— это было завершеніе періода самообожанія. Меньшинство... Но что такое было меньшинство въ разсматриваемую историческую эпоху?.. Имъло-ли оно право и возможность высказать вслухъ тъ мысли и чувства, которыя потомъ стали азбукой? Хотълъ ли ктонибудь въ массъ слушать этихъ недовольныхъ людей?..

А они были, были даже въ рядахъ арміи, нъкоторые представители которой воочію убъдились въ полной изношенности старой военной машины. Здъсь умъстно на-

 $<sup>^{1)}</sup>$  "Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ", Спб. 1862 г., 299—300.

помнить извъстную "Севастопольскую пъсно", сложенную группой офицеровъ, собиравшихся по вечерамъ у начальника штаба артиллеріи, Крыжановскаго; въчисль ихъ быль и штабсъ-капитанъ графъ Левъ Николаевичъ Толстой, которому принадлежитъ нъсколько куплетовъ.

Какъ четвертаго числа 1) Насъ нелегкая несла Горы. обирать! (bis) Баронъ Вревскій-генералъ, Къ Горчакову приставалъ, Когда подъ шафе: (bis) "Князь возьми ты эту гору, Не входи со мною въ ссору Не то донесу!" (bis) Собирались на совъты Всѣ большія эполеты, Даже плацъ-Бекокъ!.. (bis) Полицмейстеръ плацъ-Бекокъ Никакъ выдумать не могъ, Что ему сказать!.. (bis) Долго думали-гадали, Топографы все писали На большомъ листу!.. (bis) Гладко писано въ бумагъ, Да забыли про овраги, А по нимъ ходить!.. (bis) Вывзжали князья-графы И за ними топографы, На большой редуть!.. (bis) Князь сказаль: "ступай, Липранди!" А Липранди: "нътъ-съ, атанде, Молвилъ,—не пойду!.. (bis) "Туда умнаго не надо; Ты пошли туда Реада, А я посмотрю!.. " (bis) Глядь, Реадъ возьми да съ просту И повель насъ прямо къ мосту, Ну-ка на ура!.. (bis) Мартенау умоляль, Чтобъ лезертовъ <sup>2</sup>) обождалъ: "Нѣтъ, ужъ пусть идутъ!.." (bis) На "ура!" мы зашумъли, Да дезерты не поспъли, Кто-то перевралъ!.. (bis) А Бѣлевцевъ-енералъ Крѣпко знамя потрясаль: Вовсе не къ лицу!.. (bis) На Өедюхины высоты Насъ пришдо всего три роты,

А пошли полки!.. (bis)

<sup>1) 4</sup> августа 1855 г. произошло сраженіе при рѣкѣ Черной.
2) Солдатское произношеніе "резервовъ".

Наше войско небольшое, А француза было втрое, И секурсу тьма!.. (bis) Ждали, выйдеть съ гарнизона Намъ на выручку колонна, Подали сигналъ!.. (bis) А тамъ Сакенъ генералъ Все акафисты читалъ Богородицѣ!.. (bis) И пришлось намъ отступать... Кто туда водилъ!.. (bis) 1).

Будь это сочинение исключительно одного гр. Льва Николаевича Толстого, какъ неправильно думаютъ нъкоторые, тогда оно, конечно, не имъло бы того историческаго значенія, которое, несомнівню, принадлежить этой півснів, какъ коллективному голосу; надо не забывать также, что ее пъли въ массъ военныхъ кружковъ, а въ обществъ она ходила въ десяткахъ тысячъ списковъ...

Паденіе Севастополя. "Патріотистика" еле пульсируеть. Небывалый подъемъ общественнаго настроенія. Жажда протеста и обличенія.

Но вотъ грянуло 27-ое августа 1855 года—день паденія Севастополя принесшее Россіи небывалый разливъ умственныхъ и политическихъ теченій...

Первый моментъ чувства почти всёхъ формулировались не иначе, какъ словами: "какое гибельное событіе для Россіи! Бъдное человъчество!" 2) Въ подобныхъ же выраженіяхъ, древнимъ египтяниномъ было встречено, вероятно, и первое разлитіе Нила, которое приводило въ ужасъ непосредственно за нимъ слъдовавшими бъдствіями... Но прошло нъкоторое время, и несчастіе, оказавшееся плодоноснымъ, получило надлежащее толкование...

До чего роковая въсть возбуждала панику, можно судить хотя бы изъ такой записи одного современника:

"Ударъ былъ страшный, темъ более, что не ожиданъ никемъ. Всв уже повърили и частнымъ, и нечастнымъ, своимъ и чужимъ объявленіямъ о недоступности Севастополя. Многіе изъ москвичей лишились, отъ одной въсти о взятіи неодолимаго, своихъ членовъ: наприміръ, говорять объ Ермолові, что у него отнялись на время ноги. Я знаю одного москвича, который созваль, было къ себъ гостей на объдъ, какъ именинникъ, и когда только подано било первое блюдо, то новый гость изъ почтамта вошель къ нему и при всёхъ разсказалъ о паденіи Севастополя. Гости не могли болье продолжать объда, встали и черезъ минуту разошлись во-вояси" 3).

Такъ выражалось настроение большинства. Немного спустя, оно же было

<sup>1)</sup> Привожу со списка одного изъ участниковъ этого коллективнаго пѣснотворчества. ("Рус. Стар." 1884 г., II, 455—457); есть другіе варіанты, но они менѣе правдоподобны ("Рус. Стар." 1875 г.. II, 441—443 и III, 653—654).

2) А. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., VI, 627.

3) О. Бодянскій, "Дневникъ", Сборникъ Об—ва Люб. Рос. Слов." 1891 г., 130.

крайне недовольно и согласіемъ на миръ. "Драться надо, -- говорили отчаянные патріоты, драться до последней капли крови, до последняго человека" 1). Другой очевидецъ записываетъ: "На-дняхъ въ Петербургъ давали трагедію Озерова «Дмитрій Донской». При стихъ

«Нътъ лучше смерть, чъмъ миръ постыдный»

"поднялась буря рукоплесканій"...<sup>2</sup>)

"Литература" въ видъ брошюръ, правда, прекращается, но Степановъ все еще продолжаетъ подогръвать массу: снова Беггровъ издаетъ альбомъ его каррикатуръ, названный "Современныя шутки", полный патріотизма и насмѣшки надъ побъдителемъ. Приготовленъ къ выпуску въ свътъ и четвертый альбомъ "Каррикатуръ", но миръ заключенъ, выходки противъ бывшаго непріятеля найдены неумъстными, альбомъ конфискованъ 3). Наука "патріотистика", введенная въ циклъ другихъ наукъ безсмертнымъ Салтыковымъ, начинаетъ терять почву, корни ен слабъютъ...

Вотъ какъ резюмируетъ настроеніе передового общества наблюдательный Н. В. Шелгуновъ:

"Неожиданно началась война, неожиданно палъ Севастополь. Но когда эта громада пала, когда оказалось, что Россія не имъетъ ни денегъ, ни людей, чтобы продолжать борьбу, когда двъ такія неожиданности, какъ смерть императора Николая и навшій Севастополь, точно два громадныхъ удара, повторились одинъ за другимъ, Россія точно проснулась отъ летаргическаго сна.

"Нравственное состояніе, въ которомъ очутилась Россія послів этихъ громовыхъ ударовъ, ръдко въ исторіи народовъ, а на памяти русской исторіи подобное положение еще не бывало. Освобождение Россіи отъ поляковъ и смуть въ 1612 году, освобождение отъ двунадесяти языковъ въ 1812 году, были, конечно, моментами очень героическаго напряженія и чудовищной народной энергіи, но это были только моменты чувства и инстинкта самосохраненія. Теперь было не то, и за свою государственную цълость намъ бояться было нечего. Все могло бы идти въ обычномъ, установившемся порядкъ. Государь умеръ, на престолъ вступиль его наслъдникъ безъ потрясеній и безпорядковъ, война кончилась, миръ предстояль достаточно почетный, все было тихо, спокойно, мирно и все могло бы идти опять по старому, традиціонному, съ какими-нибудь небольшими починками и преобразованіями. Казалось бы, только радоваться и отдыхать посл'я военныхъ трудовъ и севастопольскихъ потерь. Но въ томъ-то и дело, что старое ужъ не могло больше повториться, всв чувствовали, что порвался какой-то нервъ, что дорога къ старому закрылась. Это быль одинь изъ тъхъ начинающихъ историческихъ моментовъ, которые подготовляются не годами, а въками, и они такъ неустранимы, какъ лавины въ горахъ, какъ ливни подъ экваторомъ. Единоличная воля въ такихъ случаяхъ исчезаеть и всеми, сверху до низу, овладъваеть одинь общій жизненный порывь, вь началь инстинктивный, какь глубокій

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) А. Никитенко, н. с., "Рус. Старина", 1890 г., VII, 133. <sup>2</sup>) И. Валуевъ, "Дневникъ" "Рус. Старина", 1891 г., VI, 606. <sup>3</sup>) С. Трубачевъ, "Каррикатуристъ Н. А. Степановъ", "Истор. Въстникъ", 1891 г., III,

вздохъ послѣ летаргическаго сна, какъ первое свѣтлое пробужденіе послѣ горячьки; но затѣмъ, послѣ безсознательнаго, инстинктивнаго душевнаго движенія, является понемногу свѣтлое состояніе сознанія, человѣкъ приходить въ себя и съ новыми силами принимается за новую работу. То, что происходить съ отдѣльнымъ человѣкомъ, повторяется и съ народами, когда каждымъ и всѣми овладѣветь одно и то же душевное состояніе, когда каждый и всѣ чувствуютъ переломъ, когда каждый и всѣ изъ безсознательнаго, инстинктивнаго состоянія переходять къ работѣ мысли, когда въ каждомъ и во всѣхъ пробуждается критическая мысль, каждый и всѣ начинаютъ думать. Въ томъ, что послѣ Севастоноля всѣ очнулись, всѣ стали думать и всѣми овладѣло критическое настроеніе, у заключается разгадка мистическаго секрета шестидесятыхъ годовъ. Всто—вотъ секретъ того времени и секретъ успѣха всѣхъ реформъ. Императоръ Николай опирался только на государственный совѣтъ, императоръ Александръ II обратился къ чувствомъ встохъ, къ труду встъхъ, къ тѣмъ громаднымъ творческимъ и сознательнымъ силамъ, которыя хранились въ нижнемъ теченіи 1).

Понятно, конечно, что подъ встьми нужно понимать все мыслящее, интеллигентное, рвущееся помочь разбить тѣ желѣзныя оковы, тѣ обручи, которыми сковывалось русское общество въ продолженіе нѣсколькихъ десятилѣтій.

"Какъ неумолимо правосудна судьба! Какъ жестока въ своей логикъ! Признаюсь-я не очень негодую на Горчакова; Севастополь палъ не случайно, не по его милости; я жалью, что не было туть искусный шаго генерала, чтобы отнять всякій поводъ къ искаженію истины; онъ должень быль пасть, чтобы явилось на немъ дѣло Божіе, т.-е. обличеніе всей гнили правительственной системы, всъхъ послъдствій удушающаго принципа. Видно-еще мало жертвъ, мало позора, еще слабы уроки; нигдъ сквозь окружающую насъ мглу не пробивается лучъ новой мысли, новаго начала!" 2). Эти слова, писанныя въ серединъ октября 1855 года, еще разъ иллюстрирують происходившее общественное возрожденіе. Въ нихъ же ясно твердое сознаніе ненормальности окружавшаго строя. Наступило время, "когда всякій захотель думать, читать и учиться, и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотёль высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать, порывъ ея быль сильный и задачи гропадныя. Не о сегодняшнемь днъ шла туть ръчь, обдумывались и ръшались судьбы будущихъ поколъній, будущія судьбы всей Россіи, становившіяся въ зависимость отъ того или другого разръшенія реформъ".

Словомъ, начинался первый изъ "шестидесятыхъ годовъ", наступалъ тотъ славный періодъ русской общественности, которымъ наше общество, гордое колоссальными результатами своей непродолжительной, но сколько-нибудь замітной свободы, въ правъ бросить въ лицо каждому, кто бы вздумалъ отрицать его эрълость и гигантскую силу. А такіе господа были и есть... Россія стояла наканунъ той эпохи, которую не иначе, какъ съ благовъйнымъ уваженіемъ, намъ теперь остается лишь вспоминать... Не передовое общество повинно въ роковой краткости этого необыкновеннаго въ нашей исторіи періода, не оно создало ту нельпую реакцію, которая повисла надъ Россієй снова съ 1862 года...

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе сочиненій", изд. 2-е, ІІ, "Воспоминанія", 624—625. 2) "И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", М., 1892 г., ч. І, т. ІІІ, 180.

И этимъ мы всецьло обязаны необыкновенному подъему общественнаго настроенія, когда, наконець, надувшаяся, мрачная, темная полоса льда лопнула, сломалась, и... ръка тронулась, унося съ необычайной быстротой сковывавшій ее ледъ... Великій моментъ, единственный въ нашей болье чыть тысячельтней исторіи! Къ праздновавшемуся какъ разъ тогда тысячельтію Россіи это былъ какъ бы парадный смотръ силъ русской общественности...

Не послѣдней между ними была, разумѣется, литература, несмотря на крайне ненормальное положеніе, которое она занимала въ области права. Никакихъ, въ сущности, болѣе или менѣе серьезныхъ льготъ ей не было дано и послѣ 18 февраля 1855 года, но это, однако, не ставило ее въ положеніе своей предшественницы—литературы николаевской эпохи. Общество, то общество, потоки котораго залили русскую государственную жизнь и тѣмъ одухотворили ее, делегировало свои права литературѣ—и этого было уже достаточно для несенія новой честной, отважной, тяжелой службы. Стало ясно, что несеніе послѣдней, даже и при неизмѣнившемся юридическомъ положеніи, продлится до тѣхъ поръ, пока общество не оступится, часть его не подастся назадъ, не произойдетъ дифференціація прочнаго тогда цѣлаго. И въ упоеніи общимъ пробужденіемъ, казалось, нечего было и думать о такой мрачной перспективѣ... Все пошло впередъ, остановить литературу не было силъ и возможности. Она сама понемногу создала себѣ право взамѣнъ прежняго безправія и шла, шла, не останавливаясь...

Созданіе новаго немыслимо безъ критики и уничтоженія стараго; молодой лізсь глушится валежникомъ. И воть наступаеть прежде всего эпоха обличительнаго жара, время сатирическаго негодованія, періодъ осміннія и разрушенія.

Насколько всеобще и широко было стремленіе къ сноскъ стараго зданія, можно видъть хотя-бы по показанію офиціальнаго источника.

"Замъчательно, — пишетъ его составитель, — что вычурные стихи г. Бенедиктова и, такъ сказать, сухая поэзія г. Розенгейма, задавшись гражданской скорбью и обличеніемъ, были встръчены при своемъ появленіи въ пятидесятыхъ годахъ почти съ одинаковой благосклонностью. Доказательство, что причина успъха заключалась не столько въ талантъ поэтовъ, сколько въ настроеніи публики. И дъйствительно, настроеніе это есть явленіе болье глубокое, чъмъ оно можетъ показаться съ перваго раза. Не успъло общество насладиться чистой поэзіей Лермонтова и Кольцова, какъ оно уже забываетъ прелесть непринужденной формы, возвышенность содержанія и предпочитаетъ повседневный характеръ обличенія и протеста въ какой-бы то ни было вычурной формъ. Ясно, что обществу нужно было не поэзіи, а протеста и обличенія".

Въ этихъ словахъ слышится очень неодобрительное отношеніе къ законной потребности общества, но не за тъмъ они и приведены, чтобы дать мъсто "авторитетному" мнънію офиціальнаго историка литературы. Они нужны были просто для констатированія стремленія общества къ обличенію и протесту.

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за посл'єднее десятил'єтіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 г.", Спб., 1865 г., изданіе министерства внутр. д'єлъ, стр. 85—86. Подробное изложеніе этого интересн'єт шаго документа читатель найдетъ ниже, въ очерк'є: "Оц'єнка русской литературы и журналистики цензурнымъ в'єдомствомъ".

"Губернскіе очерки" Щедрина. "Знакомые" Степанова. Иллюстраціи "Сына Отечества". "Каррикатурный Листокъ" Данилова.

Въ августъ 1856 годъ Н. Щедринъ выступаеть въ "Русскомъ Въстникъ" съ своими "Губернскими очерками". Это первый крикъ рождавшейся истинной

сатиры послъ цълаго ряда темныхъ годовъ.

Какъ уже было замъчено, я ограничилъ свою задачу обозръніемъ сатирической литературы данной эпохи преимущественно лишь по спеціально посвященнымъ ей періодическимъ изданіямъ и потому не буду останавливаться на дъятельности Салтикова-ПІедрина. Отмъчу только, что одна часть общества отнеслась съ чисто материнскою любовью къ раздавшемуся крику своего первенца, а другая—первое непріятельское ядро встрътила со страхомъ за окружающій "порядокъ". Въ теченіе 1857 года разошлись два изданія "Губернскихъ очерковъ"...

Здёсь снова обратимся къ только что цитированному источнику, чтобы по-

смотрёть, какъ имъ оценивался Салтыковъ.

Посл'в очень длиннаго объясненія разницы "истиннаго гоголевскаго натурализма" и "ложной натуральной школы", сводящейся къ отсутствію въ произведеніяхъ посл'вдней "невидимыхъ міру слезъ" и "возвышенной любви" къ караемому см'вхомъ челов'вку, офиціальный критикъ говоритъ:

"Наша обличительная литература принялась вытаскивать на пользу гласности, на публичное осмъяние весь хламъ изъ каждаго канцелярскаго подвала, изъ каждаго грязнаго закоулка, изъ каждаго бъднаго угла-жилища нищаго чиновника. Произведеній съ подобнымъ направленіемъ явилось въ журналистикъ нашей минувшаго десятильтія (1854—1864 гг. М. Л.) множество, начиная съ холодныхъ и вполнъ фельетонныхъ сочиненій г. И. Панаева... Большая часть литературы этого рода полна бездарности и самолюбивыхъ претензій на скандаль; но и нъсколько истинныхъ талантовъ посвятили свою дѣятельность этому направленію. Замѣтнѣе другихъ въ этомъ отношеніи г. Щедринъ (Салтыковъ) ¹), начавшій свою литературную дъятельность еще въ минувшее царствование и пріобръвшій извъстность и даже нъкоторый авторитеть въ концъ изтидесятыхъ годовъ, когда въ "Русскомъ Въстникъ" стали печататься его "Губернскіе очерки". Изображая юмористическимъ обличениемъ административную среду и бюрократический бытъ въ провинціяхъ, г. Щедринъ взглянулъ на него со свойственной ему точки зрѣнія, представивъ смъшную фальшь или злоупотребленія этой среды, находя все въ этой средъ комическимъ или пошлымъ. Тутъ у него являются и либералы, но они изображены смёшными, потому, вёроятно, что они не такъ либеральны, какъ бы автору того котълось; являются люди отживающе, люди въ какомъ-то среднемъ переходномъ состояній, а также чиновники и пом'єщики прежняго закала и новые, модные дъятели, комичные сколько отъ самихъ себя, столько же и отъ условій, въ которыя они поставлены самимъ свойствомъ ихъ гражданскаго положенія. Несмотря на бывшій огромный усп'яхъ ихъ въ публикь, произведенія Щедрина им'яютъ больше значенія бойкаго, легкаго и юмористическаго фельетона во вкусв отрицанія. Зам'вчательно, что въ произведеніях і Щедрина нигдів не зам'втно никакого, идеала и ничего положительнаго. Къ этой-же категоріи принадлежать нікоторыя произведенія Печерскаго (Мельникова), "Провинціальныя воспоминанія" г. Селиванова и проч." 2).

<sup>1)</sup> Ко времени составленія "Собранія матеріаловъ" Салтыковъ написалъ, кромѣ "Губернскихъ очерковъ": "Брусина", "Невинные разсказы", "Сатиры въ прозѣ" и часть "Помпадуровъ и помпадуршъ". 2) "Собраніе матеріаловъ etc.", 184—185.

Этого одного, конечно, достаточно, чтобы понять истинное значеніе "Губернскихъ очерковъ" въ свое время... Въ связи съ нѣкоторыми другими произведеніями, и развивающейся общественной мыслью, они, разумѣется, не мало способствовали перерожденію общественныхъ вѣрованій непередовой части; отдѣльные люди подъ натискомъ новыхъ идей—новыхъ не абсолютно, конечно, а относительно; новыхъ потому, что впервые громко выраженныхъ—мѣняли свои убѣжденія. Прекраснымъ примѣромъ такой эволюціи служитъ Н. А. Степановъ, обратившій теперь свой мѣткій карандашъ на осмѣяніе окружающаго, еще такъ недавно или обходимаго имъ молчаніемъ, или прямо восхваляемаго.

Въ ноябръ 1856 года онъ начинаетъ выпускать новый каррикатурный альбомъ Знакомые, издаваемый твиъ-же Веггровымъ. Предполагалось названіе "Наши знакомые", но, по словамъ г. Трубачева, цензура не нашла возможнымъ пропустить слово "Наши" 1). Въ теченіе 1857 года закончился первый томъ, 1858-го—второй. Первый годъ всё рисунки были исполняемы только Степановымъ, второй—еще и М. Зиччи, Г. Дестунисомъ, А. Волковымъ, Р. Жуковскимъ и П. Анненскимъ, потому что Знакомые не имъли особеннаго успѣха и побуждали Степанова принять мѣры къ улучшенію дѣла, къ его оживленію. Съ этою-же цѣлью съ 20-го ноября 1857 года къ Знакомымъ сталъ прилагаться Листокъ Знакомыхъ, вышедшій въ теченіе подписного 1857—1858 г. въ 12 номерахъ 2). Это былъ большой листъ плотной бумаги, на которомъ печатался текстъ, состоящій почти всегда изъ фельетона и мелкихъ сатирическихъ, чаще—юмористическихъ замѣтокъ, принадлежавшихъ В. Р. Зотову, Вс. С. Курочкину и Н. Ө. Щербинъ, но никогда не подписываемыхъ. Весьма возможно, что въ текстъ участвовалъ и самъ Степановъ, хотя его біографъ, г. Трубачевъ, ровно ничего объ этомъ не говоритъ

Знакомые 1857—1858 гг., когда они, благодаря Листку, стали вполнъ, въ сущности, сатирическимъ періодическимъ изданіемъ, испытывали на себѣ весь трудъ работы піонера. Данная имъ программа, по собственному заявленію редакціи, была узка, не позволяя развивать сколько-нибудь широкихъ общественныхъ вопросовъ. Вотъ, главнымъ образомъ, почему содержаніе и Знакомыхъ и Листка было такъ еще мелко, такъ блѣдно, такъ сатирически немощно. Вывшій раньше обычай, узаконенный окончательно "Ералашемъ" (1846—1849 гг.), давать въ каррикатурахъ точные портреты,—правда почти всегда съ любезнаго разръшенія обладателя необходимой художнику физіономіи,—теперь, когда приходилось зло обличать, не получилъ цензурнаго одобренія, и уже во второмъ номерѣ Листка Знакомыхъ редакція вынуждена была успокоить волновавшагося обывателя: "условимся однажды навсегда, портретовъ нѣтъ и не можетъ быть между нашими знакомыми. Это дѣло рѣшенное и подписанное. Въ нашемъ альбомѣ есть только типы, черты и характеры физіономій, общихъ многимъ личностямъ, которыя мы стараемся возвести въ перлъ художественнаго созданія... Итакъ, да будутъ благосклонны

<sup>1) &</sup>quot;Каррикатуристъ Н. А. Степановъ", "Истор. Въстникъ" 1891 г. III, 771.
2) Попутно исправляю неточность Н. М. Лисовскаго. Въ своей цънной работъ "Рус. період. печать 1703—1894 гг.", вып. II, говоря о "Листкъ", онъ пишетъ: "Листокъ Внакомыхъ, Журналъ каррикатуръ, съ литературными прибавленіями. 1857—1858. Спб. Безсрочно (№№ 1—12)" (стр. 34). Во-первыхъ, мы уже знаемъ, что "Листокъ" естъ самъ литературное прибавленіе къ "Знакомымъ"; во-вторыхъ, выходилъ онъ въ вполнъ опредъленные сроки—ежемъсячно 20-го числа, начиная съ 20-го ноября 1857 г. и кончая 20-мъ октября 1858 г.

къ нашь всв наши знакомые, да не скандализируются они, встративъ на «Лист-кахъ» нашихъ не чуждыя имъ черты и позы. Можемъ уварить ихъ, что это далается безо всякаго злого умысла предать посмаянію ихъ почтенныя и заслуживающія полнаго уваженія физіономіи"...

Надо-ли говорить, какъ трудно было работать каррикатуристу, когда нельзя было дать "натуры". Понятно поэтому, что карандашъ почти не касался самыхъ животрепещущихъ вопросовъ и фактовъ, а занимался изображеніемъ медоваго мѣсяца новопроизведеннаго прапорщика; издателя, взявшаго въ сотрудники парикмахера; офицера, на котораго надо поскорѣе любоваться, пока онъ не заговориль; нѣмца-педагога, сѣкущаго свою Фидельку и то "для зистемъ" etc., etc. Изрѣдка проска-кивали такія каррикатуры, какъ крестьянинъ, несущій черезъ болото помѣщика, у котораго нодъ мышкой собака и который увѣряетъ, что у всякаго есть свое бремя... Портреты бывали, но какіе? Есть, напримѣръ, рисунокъ, изображающій стоящихъ другъ противъ друга Степанова и И. А. Гончарова, цензировавшаго Знакомыхъ; въ рукахъ послѣдняго такой-же рисунокъ на листѣ бумаги, и Гончаровъ говоритъ: "Да, вѣдь, это моя каррикатура! Ну, батюшка, одолжили! А, впрочемъ, печатать позволяется..."

Литературная сторона была едва-ли ни блѣднѣе. Дальше легкихъ очерковъ и анекдотовъ редакція, положимъ, и не обѣщала ничего, но, очевидно, такое замуравливаніе было тоже не добровольнымъ.

Знакомые испытали на себъ вполнъ настоящія потребности возрождавшагося общества: послъднее отнеслось къ нимъ довольно индифферентно; впрочемъ,
не могла не имъть вліянія и цъна—годъ стоилъ 10 руб. Редакція, повидимому,
сама понимала мертвенность своей затъи, что ясно изъ ея "Прощанья съ публикой" въ послъднемъ номеръ Листка. "Наша цъль, —читаемъ тамъ, между прочимъ, —
была скромна. Мы только слегка набросали тъ очерки петербургскихъ нравовъ и
особенностей, о которыхъ можно написать цълые томы". Далъе Знакомые, извъщая
о прекращеніи своего изданія, привътствовали основывавшуюся съ января 1859 года
Искру, куда переходилъ Степановъ.

Но начиная изданіе *Искры*, Степановъ покидаль не только свое собственное дёло: онъ уходиль и изъ *Сына Отечества* А.В. Старчевскаго, старавшагося воспользоваться общественной страстью къ обличенію и открывшаго съ этой цёлью отдёлъ каррикатуръ на задней страницѣ номеровъ своего журнала.

Въ № 27 за 1857 г., отъ 7-го іюля, редавція Сына Отечества заявляеть, что будеть сверхь "объщанныхь въ этомъ году восьми эскизовъ съ картинъ замъчательнъйшихъ русскихъ художниковъ, начиная съ іюля, постоянно помъщать политипажъ, котораго сюжеть будеть заимствованъ исключительно изъ русской жизни, игриво переданъ свободнымъ и ловкимъ карандашемъ г. Анненскаго и исполненъ на деревъ даровитыми нашими русскими художниками, выръзывающими на деревъ, гг. Съряковымъ и Куренковымъ. Этотъ новый еще у насъ, игривый родъживописи нашей русской школы, мы ръшились открыть рисунками къ «Губернскимъ очеркамъ» Щедрина. Къ рисункамъ этимъ мы нашли необходимымъ предпослать введеніе, которое представляетъ первый рисунокъ: "Встръча пріятелей".

Рисуновъ изображаетъ двухъ мужчинъ, встрътившихся въ публичномъ саду, у одного въ рукахъ внижка. Подъ нимъ текстъ:

"— Ого, какой рагланъ <sup>1</sup>) на тебъ! Върно, обстоятельства перемънились, видно, ты на хорошемъ жалованьи?

"— Все также, тъ же 23 руб. сер., да не въ нихъ дъло — мъстечко те-

пленькое.

"— Гм!.. А ты читаль "Губернскіе очерки" Шедрина? "- Нетъ еще, но вотъ купилъ, говорятъ, хорошая вещь...

"— Прочти, прочти, книга весьма назидательная".

Съ 28 № и по 38-й помъщены иллюстраціи различныхъ сценъ изъ "Губернскихъ очерковъ", снабженныя точными цитатами оттуда. Затёмъ идутъ уже иллюстраціи-это вернев, чемь каррикатуры, на всякія мелочи жизни, ничего общаго съ серьезной сатирой не имѣющія. Въ 45 № находимъ первую въ Сынгь Отечества работу Степанова: четыре рисунка къ нравамъ журналистики. Они очень блёдны и по исполненію и по тексту. Более удачна каррикатура на чиновничьи нравы въ 47 Ж. Затёмъ до конца года работаетъ уже одинъ Степановъ, то же продолжаетъ и въ слъдующемъ, 1858, году. Но и тутъ злой, мъткой, широкой по замыслу сатиры очень мало; въ большинствъ случаевъ это перепъвы Шедрина изъ быта мелкаго провинціальнаго чиновничества, преслъдованіе общечеловических слабостей и т. п.; иногда фигурируеть пріятель Степанова-композиторъ Глинка.

Текстъ Сына Отечества тоже быль подгоняемъ къ характеру обличеній; Старчевскій пригласиль Сенковскаго, который и вель фельетоны "Листокъ барона Брамбеуса". Но съ первыхъ же шаговъ такое оживление журнала встрфтило препятствія. Такъ, въ ММ 38 и 39 за 1857 г. быль пом'ященъ разсказъ Ивана Кушперева: "Червячки". Министръ народнаго просвъщенія, А. С. Норовъ, подъ натискомъ главноуправляющаго путями сообщенія, изв'єстнаго реакціонера-Чевкина, сдълалъ замъчание за пропускъ этого произведения петербургскому цензурному комитету; предсъдатель послъдняго, князь Щербатовъ, нашель необходимымъ выяснить министру свой взглядъ на обнаружение злоунотреблений вообще и въ своемъ донесеніи писалъ:

"Польза такихъ статей неопровержима: снимать покровъ съ таящагося злоупотребленія, делать его явнымъ, не есть-ли уже нравственно наказывать преступника, а еще болже, отвращать другихъ отъ поползновенія къ пороку, слудовательно, обращать ихъ къ добродътели?.. При томъ § 14 цензурнаго устава, допускающій печатаніе статей «подъ общими чертами осм'вивающихъ общіе пороки и слабости», очевидно, допускаеть и настоящую статью "2).

А такъ какъ "Червячки" касались и лицъ военнаго въдомства, то Норовъ просилъ заключенія и военнаго министра, Сухозанета. Посл'вдній ихъ одобрилъ и сообщилъ Норову, что "по ближайшемъ своемъ разсмотрѣніи этой статьи, онъ, съ своей стороны, находить, что за исключениемь въ ней мъстъ, обозначенныхъ краснымъ карандашомъ, со стороны военнаго въдомства не встръчается препятствій къ напечатанію оной" 3). Не такъ смотръль на дело подчиненный Сухозанету предсъдатель военно-цензурнаго комитета, тоже небезызвъстный мракобъсъ, баронъ Медемъ. Онъ находилъ, что статья, "заключая въ себъ оскорби-

 <sup>2) &</sup>quot;Историческія св'єдінія о цензур'є въ Россіи", Спб., 1862 г., 96—97.
 3) Ibidem, 97.

тельные и насмёшливые извёты насчеть всёхъ вообще ротныхъ, эскадронныхъ и полковыхъ командировъ, по точному смыслу §§ 22 и 6 Высоч. утв. дополнительной инструкціи къ общему уставу о цензурт для руководства военно-цензурнаго комитета, не можеть быть допущена къ напечатанію въ ея настоящемъ видъ" 1).

Баронъ Медемъ замъчалъ при этомъ, что дозволение осмъивать общие пороки и слабости "согласовать не трудно съ сохранениемъ уважения къ осмвиваемому предмету; стоитъ только, чтобы авторъ не представлялъ обнаруживаемыя имъ злоупотребленія, какъ явленія общія, въ той или другой части военнаго правленія, а лишь какъ злоупотребленія частныхъ лицъ: это принесетъ еще и ту пользу, что откроетъ правительству всф тайныя увертки и хитрыя продфлки злоупотребленій" <sup>2</sup>). Надо ли говорить, насколько рецептъ Медема не вязался съ § 14 дъйствовавшаго тогда цензурнаго устава, какъ разъ безусловно запрещавшимъ говорить о лицахъ въ отдъльности ...

Норова все это не удовлетворило, и вотъ 7-го октября 1857 года послъдоваль приказъ по цензуръ, гдъ, указавъ на то, что въ "Червячкахъ" "выставляются въ самой грубой картинъ личности и дъйствія губернскихъ чиновниковъ и въ особенности чиновъ въдомства путей сообщенія", министръ "обращаль вниманіе на эту статью и вообще на полицейское направленіе, которое своевольно и неумъстно принято въ послъднее время большинствомъ нашихъ періодическихъ изданій. Обязанность цензуры иміть благоразумное понятіе того, что можно допускать къ печати и чего нельзя, безъ потрясенія и подрыва общественнаго довърія и уваженія къ правительственнымъ мъстамъ и лицамъ. Подтверждаю всѣмъ цензорамъ быть впредь осмотрительное въ пропуско статей, которыя долають изъ журналовъ какую-то уголовную палату, а изъ всёхъ чиновниковъ и администраторовъ, безъ разбора лицъ, — подсудимых журнальному суду" 3).

Я привель это дёло, какъ очень ясно опредёляющее, въ какихъ условіяхъ приходилось пробиваться сатиръ и обличенію съ самаго начала, какъ осмотрительно нужно порицать тогдашнія изданія за безсодержательность и безцвітность. Когда обличеніе квалифицируется съ "полицейскимъ направленіемъ", а открывающее злоупотребленія изданіе называется "уголовной палатой", тогда не легко обличителямъ и сравнительно спокойно взяточникамъ, насильникамъ и всякаго рода "усмотрителямъ".

Одновременно съ Знакомыми второго года ихъ существованія выходиль еще Каррикатурный Листокт К. Д. Данилова, — тоже, хотя и мене Степанова, талантливаго художника. Это не было періодическое изданіе, но выходило серіями по 15 листовъ каждая и, судя по тому, что потребовалось второе изданіе, можно предполагать успъхъ его у публики. Такіе же большіе листы, какъ и Знакомыхг, тъ же темы, но нъсколько острве, ярче выраженныя. Если Даниловъ быль менъе блестящимъ каррикатуристомъ, зато онъ былъ выше Степанова по умънію дать своему рисунку вполнъ подходящій тексть, иногда очень смѣшной, иногда до боли грустный. Эта сторона даниловскаго изданія была въ свое время отм'вчена еще Панаевымъ 4), слъдовательно, и тогда принималась въ расчетъ публикой.

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2)</sup> Ibidem. 3) "Сборникъ постановленій etc", 416. 40 на на постановленій еtc", 416. "Замътки Новаго поэта", "Современникъ", 1858 г., LXVIII, кн. 2, 219.

Мив удалось найти только первую серію *Каррикатурнаго Листка*, но по ней можно судить о целомъ изданіи. Очень остроуменъ листъ, озаглавленный "Три эпохи тяжбы" и воочію рисующій порядки дореформеннаго суда.

# Три эпохи тяжбы.



1) Молодой человъкъ начинаетъ дъло.

2) 30 лътъ спустя. "— Ну что мое дъло?—Потерпите еще немного; мы дълаемъ все, что отъ насъ зависитъ".

3) "Петя, когда ты будешь большой, не забудь сдълать рукоприкладство по моему дълу, а то пропустищь срокъ".

4) 30 лътъ спустя. Объявленіе ръшенія.

(Nº 2).

Не менъе удаченъ другой— "Люди на зеленомъ полъ", гдъ подъ картинкой: "Преферансъ на службъ", изображающей важнаго начальника и двухъ подчиненныхъ, подписано:

"Начальникъ. Чъмъ это ты, любезнъйшій, быешь козырнаго туза?

"Подчиненный. Визитной карточкой-съ вашего превосходительства.

"Начальникъ. Хе, хе, хе!"

Безусловно жизненнымъ былъ и такой рисунокъ:



Чиновникъ по особымъ порученіямъ въ\$ажаєтъ инкогнито въ у\$адный городъ. (N 11)

Даниловъ какъ бывшій правовёдь, служиль въ министерствё юстицій и не одинь разъ пользовался гр. Панинымъ для текста своего "Листка". Такъ, напримёръ, когда вельможа-бюрократъ приказывалъ подчиненному составить вёдомость о еловыхъ шишкахъ, павшихъ съ деревьевъ назадъ тому 24 года, или—заказать обёдъ у Донона,—всё въ министерстве понимали, что это—намеки на формалиста-самодура Панина. Данилову дано было понять, что лучше поскорёе оставить службу 1)...

Останавливаюсь на "Листкъ" Данилова потому, что нигдъ не нашель о немъ ничего болье или менъе доступнаго широкой публикъ, между тъмъ, сказаннаго уже достаточно, чтобы считать его заслуживающимъ вниманія.

# "Весельчакъ".

Въ періодъ 1856—1860 гг. число періодическихъ изданій, политическихъ, общественныхъ и литературныхъ, увеличилось почти втрое. Органовъ сатирическихъ, однако, было не такъ много; они какъ будто не рѣшались выступать, пока не выяснилось, что печать, а въ особенности обличеніе, можетъ имѣть хоть какойнибудь шансъ на существованіе. Предыдущая эпоха исключала совершенно такую возможность и потому дѣло это было новое. Послѣ Знакомыхъ второго года ихъ изданія, послѣ преобразованій въ Сынъ Отечества, возникаетъ первый, въ сущности, настоящій по виду сатирическій журналь—Весельчакъ.

Въ концъ 1857 г., книгопродавецъ-издатель Адольфъ Плюшаръ, нгравшій когда-то очень видную роль въ нашей книжной торговлѣ, задумалъ поправить

¹) *Н. Колмаковъ.* "Гр. В. Н. Панинъ, министръ юстиціи", "Рус. Старина", 1887 г., XII, 770.

свои уже разстроенныя дёла и съ этою цёлью рёшилъ приняться за изданіе сатирическаго журнала, потребность въ которомъ чувствовалъ нюхомъ опытнаго коммерсанта. Союзъ былъ заключенъ съ замътнымъ тогда юмористомъ О. И. Сенковскимъ. Послъдній охотно даль свое согласіе и настолько энергично взялся за дфло, что самъ составилъ "частное письмо къ почтеннъйшей публикъ", подписанное: "Иванъ Ивановъ, сынъ Хохотенко-Хлопотуновъ-Пустяковскій". Изданіе называлось: "Весельчакъ", журналъ всякихъ разныхъ странностей свътскихъ, литературныхъ, художественныхъ и иныхъ". Въ "частномъ письмъ" публика подготовлялась къ соотвётственной его встрёчё. Послё шутовского разсказа о причинахъ возникновенія мысли издавать журналь, Пустяковскій разсказываеть свои странствія по писателямъ, такъ какъ "нужно было найти трехъ-четырехъ умныхъ писателей, отлично смышленныхъ въ глупости", мастеровъ "выдумать важную глупость, сочинить и отдёлать такъ натурально, какъ будто бы она была сдёлана или сказана настоящимъ дуракомъ". "Это, сколько я знаю, писалъ Пустяковскій, удается только его сіятельству графу Владиміру Александровичу Соллогубу". Соллогуба онъ не засталъ въ Россіи, побъжалъ къ Брамбеусу, отъ него къ Н. В. Кукольнику, А. Ө. Погосскому, Н. М. Львову, П. Н. Кушнереву, В. Г. Бенедиктову; всв дали свое согласіе принять посильное участіе. Изъ художниковъ Пустяковскій пригласиль Зиччи, Миквішна и Лебедева.

Затъмъ къ читателямъ обращена была такая ръчь:

"Земля наша широка и обильна, но смѣху въ ней нѣтъ. Люди умные, мужи разумные, послѣ обѣда, вмѣсто того, чтобы пріятно посмѣяться ради эстомаха, для движенія крови и мысли, для здоровья, садятся на весь вечерь играть въ карты, насиживаютъ се́бѣ болѣзни или головныя боли и на слѣдующее утро являются къ дѣламъ въ дурномъ расположеніи духа. Смѣху нѣтъ! Приходите смѣяться съ нами, смѣяться надъ нами, надъ ними, надъ собою, надо всѣмъ и обо всемъ смѣяться, лишь бы только не скучать".

Цѣна была за годъ въ Петербургѣ 4 руб., въ Москвѣ 5 р., вездѣ 5 р. 50 к. Форматъ теперешней "Нивы". Редакторомъ былъ Я. Григорьевъ <sup>1</sup>).

1-го февраля 1858 года вышель первый нумеръ Весельчака. Заглавная виньетка изображала кабинеть; на дивань, передъ круглымъ столомъ, сидъли Плютаръ, Смирдинъ, Григорьевъ и баронъ Брамбеусъ съ трубкой въ зубахъ. Передъ ними стоялъ и очень ихъ, повидимому, забавлялъ самъ Пустяковскій, теперь уже умышленно, разумъется, отдъленный отъ Сенковскаго. Въ двери просовывались головы публики. Виньетка была нарисована М. Микъшинымъ, ему же принадлежали и почти всъ остальные рисунки. Пустяковскому принадлежали забавные фельетоны, наиболъе смъшное въ номерахъ. Но вотъ въ 6 № объявлено о смерти Сенковскаго, а съ 9-го исчезаетъ и редакторъ Григорьевъ. Изъ сотрудниковъ участвовали какъ разъ не тъ, которые были анонсированы въ "частномъ письмъ"; попадаются подписи А. А. Козлова, Канибакса (Г. Блока) и др. Ничего серьезно сатирическаго въ Весельчакъ не было, остроумія же и юмора отрицать нельзя. Каррикатуръ, въ сущности, тоже не помъщали, а лишь иллюстрировали первый чей-нибудь длинный разсказъ. Иллюстраціи подбирались неумъло и часто совершенно не оттъняли текста.

<sup>1)</sup> У г. Лисовскаго ошибочно сказано: "и О. И. Сенковскій".

Съ № 18 редакторомъ Весельчака подписывается Н. М. Львовъ, авторъ пресловутыхъ комедій: "Свѣтъ не безъ добрыхъ людей" и "Предубѣжденіе". Такъ какъ этому quasi-драматургу удалось получить брилліантовый перстень отъ великаго князя Константина Николаевича, то Плюшаръ не преминулъ, конечно, неоднократно подчеркнуть публикъ "высокія достоинства" своего новаго редактора. При Львовъ начинаютъ сотрудничать В. Толбинъ и П. И. Вейнбергъ, незадолго передъ тѣмъ пріъхавшій въ Петербургъ изъ Тамбова.

Львовъ-натуришка очень мелкая и довольно грязноватая-быстро сдвлаль Весельчако оружіемь личной злобы и ненависти, главнымь образомь, по адресу Панаева ("Новаго поэта"), весьма неодобрительно отозвавшагося о его комедіяхъ, а затемъ — и вообще всего "Современника". Онъ просто писалъ насквиль ва пасквилемъ, клевету за клеветой, но всегда при одномъ изъ двухъ условій: или называль дёйствующихъ лицъ вымышленными именами и тогда подписывался полностью, или говорилъ о нихъ прямо, но подписывался "К. И. Журцевъ". Панаевъ и Некрасовъ фигурировали въ громадныхъ статьяхъ: "Опыты біографіи" и "Нѣсколько словъ въ видъ предисловія". Все это было очень грязно, пошло, отдавало разухабистымъ кабакомъ и публикъ даже Весельчака вовсе не такъ нравилось, какъ думаль клеветникъ. Не давалось проходу и "Сыну Отечества", но не потому, что Весельчако принципіально не сходился съ благонам вреннымъ журналомъ, а просто въ силу конкуренціи. Въ іюлъ было выпущено особое прибавленіе: "Литература и ея странности", вполнъ соотвътствовавшее самому Весельчаку. Съ 30-го № начали помѣщать каррикатуры уже безотносительно къ тексту, но онѣ были очень неудачны—плохой каррикатуристь Микъшинъ и не могь дать въ этой области чего-нибудь выше посредственности. Съ № 45-го Львовъ оставляетъ редакцію, а на седьмомъ номеръ 1859 года Весельчакъ, уже съ редакторомъ А. . Козловымъ, прекратилъ свое существование.

Просматривая его за весь періодъ изданія, нельзя не согласиться съ публикой, не давшей совершенно подписки на второй годъ. При Львов'в Весельчакъ поднялся на ходули и, избъгая прежняго остроумія, не умълъ избъжать прежней грубости. Въ немъ остались топорныя замашки, а острота исчезла. "Явленіемъ литературнымъ Весельчамъ все-таки не сдълался" —писалъ Добролюбовъ, просмотръвъ нъсколько отдъльныхъ номеровъ, и быль совершенно правъ 1). Плюшаръ принималъ всякія міры для распространенія своего журнала и, повидимому, достигъ этого; по крайней мѣрѣ, вотъ что находимъ у Добролюбова: "въ трактирахъ онъ есть столь же необходимая принадлежность, какъ «Полицейскія Вѣдомости», на станціи жельзной дороги сотни экземпляровъ послыдняго номера Весельчака красуются вмъстъ съ «Пріятнымъ собесъдникомъ» г. Булгарина, «Атакой женскихъ сердецъ» г. Өедорова и «Предубъжденіемъ» г. Львова. Изъ кнажнаго магазина присылають вамь книги: онъ завернуты вълистокъ Весельчака; въ него же обернутъ вамъ въ лавкъ напиросы, свъчи и т. п. На лоткъ разносчика, подъ яблоками или апельсинами, разостланъ опять Весельчакъ. И, несмотря на такой избыток экземиляровъ "Весельчака", ничего нъть труднъе, какъ достать

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе сочиненій", изд. 5-е, II, 228. Кстати, надо исправить ошибку Добролюбова: "Весельчакъ" быль вполн'в періодическимъ изданіемъ, а не уличнымъ, безсрочнымъ листкомъ.

полный экземиляръ его, съ начала изданія" 1). Очевидно, нумера раздавались кому угодно, лишь бы рекламироваться. Вотъ почему трудно върится, что у Весельчака была сколько-нибудь замѣтная подписка. Сама редакція опредѣляла ее въ 8.000 (см. второе "частное письмо"), Старчевскій говорить о 7.000 ("Ист. Въстн. 1892 г., XI), а одинъ изъ современниковъ доходитъ даже до 9.000 подписчиковъ <sup>2</sup>). Судя по тиражу другихъ, позднайшихъ, сатирическихъ изданій, можно сміто предположить, что Плюшарт не иміть болье 2.000—2.500 подписчиковъ, потому что и закрыть Весельчакт именно по ихъ недостатку.

Въ сущности, это былъ лишь традиціонный первый блинъ, тотъ опытъ, который и создаль лучшіе журналы. Плюшарь и Львовь показали, какь не слідуеть вести сатирическое изданіе, и въ этомъ вся ихъ заслуга.

Изъ эпиграммъ Щербины врядъ-ли ни самая удачная, именно на Весальчакъ:

Всвхъ патріотовъ "Весальчакъ", Тупого юмора кабакъ, Приводитъ въ слезы и раздумъе О нашемъ жалкомъ остроумъв.

#### Уличные листки.

Первая половина 1858 года ознаменовалась еще наплывомъ всевозможныхъ уличныхъ листковъ, выбивавшихся изъ силъ посмѣшить публику. Первый такой листокъ — "Смъхъ" А. Нестерова, вышелъ 1-го марта, черезъ мъсяцъ послъ выхода Весельчака, собственно, и вызвавшаго къ жизни всю эту юмористику ужъ черезчуръ низкаго пошиба. Четыре года тому назадъ издатели листковъ наводняли Россію "патріотическими" брошюрами, имфя видъ бутафорскихъ рыцарей; теперь они спъшили заставить ее смъяться, походя на заурядныхъ, грубыхъ клоуновъ. Я не буду подробно останавливаться на содержаніи этой quasi-юмористики, потому что оно хорошо обрисовано Добролюбовымъ 3), а сдълаю лишь необходимыя замъчанія и нъкоторыя дополненія, поправки.

Полный списокъ листковъ читатель найдетъ въ трудѣ г. Лисовскаго: "Русская періодическая печать 1703—1894 гг." 4), у Добролюбова онъ съ пробълами. Изъ тридцати двухъ листковъ только три вышли въ Москвъ, остальные всъвъ Петербургъ. Въ сущности, это были совершенно безпрограмныя спорадическія изданія, и потому зам'вчаніе г. Лисовскаго, что они им'вли программу подобную Весельчаку, является просто неточностью: почтенный библіографъ хотъль, въроятно, сказать, что ихъ содержание было близко по характеру къ плютаровскому журналу. Содержаніе ихъ, дъйствительно, аналогично съ Весельчакомъ, но все-таки, нельзя не признать, что последній быль выше своихь уличныхь последователей. Тутъ часто просто-на-просто одинъ наборъ словъ, ругательствъ, циничныхъ поговорокъ и пословицъ, и все это гдъ прикрыто, а гдъ и нътъ ясной аферой,

3) "Собранія сочиненій", изд. 5-е, 1V, 224—234. 4) Выпускъ II, стр. 35.

<sup>1)</sup> Ibidem. 2) *В. Ивановъ*, "Наши сатирическіе журналы и фельетонная сатира", "Всемірный Трудъ" 1867 г., VIII.

желаніемъ сорвать пятачокъ-обычная ціна листковъ. Читая Весельчакъ, то смвешься, при этомъ все-таки, иногда искренно и много, то негодуешь, но все это непосредственно благодаря самому содержанію, его сути; читая листки-а мнѣ удалось собрать ихъ болье двухъ третей большею частью поражаешься только тупости и пошлости совершенно часто безграмотныхъ авторовъ; смъхъ и негодованіе вызываются уже не содержаніемъ, а просто формой изложенія, способомъ выраженія. Еще одна черта: хронологически первые листки, все-таки, хоть на что-нибудь похожи, ну, хоть на желаніе сравняться съ Весельчакома, послъдніе жеисключительная бездарность, безсмысленность и афера. У Добролюбова упомянуто показаніе "Сплетника" объ усп'ях'я "См'яха", выразившемся въ 13.000 экземплярахъ. "Сплетникъ" сболтнулъ такъ: я знаю лично отъ издателя "Смъха" — лучшаго листка---что въ суммъ, во всъхъ видахъ онъ даже не выпустилъ болъе 8.000 экземплеровъ, да и тъ не разопились. Вообще тиражъ листковъ не оправдалъ ожиданій издателей и вся эта "юмористика" закончилась къ серединъ же года, такъ что цензурныя стъсненія, о которыхъ я сейчась скажу, были, собственно, уже post factum, въ предупреждение будущаго.

У меня есть подлинные цензорскіе экземпляры "Сміха", изъ которыхъ ясно общая тенденція петербургскаго цензурнаго комитета (цепзировали въ разное время Векетовъ и Палаузовъ) по возможности лишить листки значенія періодическаго изданіи. Первый нумеръ "Смѣха" былъ представленъ съ помѣткой № 1; Бекетовъ передълалъ единицу на нуль, такъ онъ и вышелъ затъмъ № 0; а черезъ двѣ недѣли —№ 00. Третій разъ издатель написалъ уже: № 000, но Бекетовъ совсъмъ вычеркнулъ это указаніе, и "Смъхъ" вышелъ съ подзаголовкомъ: "(подъ хръномъ)". Въ нервомъ нумеръ вычеркнуты такія строки, являвшіяся подражаніемъ частнымъ газетнымъ объявленіямъ: "Господинъ Вельзевуловъ ищетъ мъста повара, на такихъ условіяхъ, что жалованье будетъ получать онъ, а работать вмъсто него кръностной его человъкъ Никита, или иначе: отпускается отъ господъ въ услужение поваръ". Очевидно, къ уличной литературъ были особенно внимательны и при общей тенденціи не давать міста статьямь о крізпостномь правів, боялись даже напоминать о его существованіи... Когда смотришь на эти цензорскіе экземпляры, то положительно неудоумваешь, какъ можно было тамъ что-либо вычеркивать; ни одной серьезной мысли, ни одного "вреднаго" звука, словомъ, ничего, привлекавшаго взоры тогдашней цензуры.

Подъ 17 мая 1858 г. Нивитенко записалъ въ своемъ "Дневникъ": "Въ главномъ управленіи училищъ генералъ-губернаторъ напалъ на несчастные листки, которыхъ развелось нынъ множество и которые продаются на улицъ по пяти копеекъ. Это его пугаетъ. Между тъмъ, въ этихъ листкахъ нътъ ничего ни умнаго, ни опаснаго; имъ строго воспрещено печатать что-нибудь, относящееся къ общественнымъ вопросамъ. Это пустая болтовня для утъхи гостинодворцевъ, грамотныхъ дворниковъ и пр. Одинъ господинъ литераторъ и мнъ говорилъ, что ихъ слъдовало бы запретить.— "Зачъмъ?" отвъчалъ я. Конечно, это вздоръ, но онъ пріучаетъ грамотныхъ людей къ чтенію; все-таки это лучше, кабака и харчевни" 1). Никитенко не ошибся: 22-го мая, а затъмъ и 13-го августа министромъ просвъщеніи были изданы циркуляры, предписывавшіе: "1) руководствоваться въ точ-

¹) "Рус, Старина", 1890 г., IX. 597.

ности относительно этихъ листковъ высочайшимъ повелвніемъ 1850 г. касательно цензуры книгъ для простого народа, 2) воспретить придавать симъ листкамъ наружную форму, исключительно принадлежащую періодическимъ изданіямъ вообще, а въ особенности газетамъ и 3) не допускать въ нихъ никакихъ безнравственныхъ

статей, намековъ и выраженій "1).

Но какъ бы ни было мелко и бездвътно содержаніе этихъ "Сплетниковъ", "Смъховъ", "Рододендроновъ" и tutti quanti, во всякомъ случав, появленіе ихъ именно и только въ періодъ пересмотра и перестройки русской дъйствительности, въ эпоху обличенія и протеста, крайне характерно. Это было какъ будто желаніе загладить патріотическое самодовольство недавней эпохи, посмъяться надъ тъмъ, что только наканунъ воспъвалось и идеализировалось. Вотъ почему для анализа настроенія массы фактъ этотъ не можетъ быть пройденъ молчаніемъ.

Настоящее обличеніе, гроза неправды, неумолимый бичь сатиры уже готовились: въ концѣ 1858 года появляются объявленія объ изданіи съ января Искры.

### "Искра".

#### В. С. Куроченнъ и Н. А. Степановъ.

Сначала о самихъ основателяхъ и ближайшихъ руководителяхъ этого и понынъ лучшаго русскаго сатирическаго журнала—Василіи Степановичъ Курочкинъ и Николаъ Александровичъ Степановъ.

Къ сожалънію, все еще нътъ сколько-нибудь подробной біографіи Курочкина, поэтому мы принуждены ограничиться лишь немногими свъдъніями для характе-

ристики этого далеко недюжиннаго человъка.

Родился онъ въ 1831 г.; воснитывался въ 1-мъ кадетскомъ корпусъ, потомъ былъ переведенъ въ Дворянскій полкъ, который и окончилъ въ 1849 г. прапорщикомъ л.-гв. Гренадерскаго полка. Корпусный учитель словесности, извъстный переводчикъ и критикъ, —Иринархъ Введенскій, —видълъ въ Курочкинъ задатки писателя и не мало помогъ ему своими совътами и указаніями. Уже въ Дворянскомъ полку В. С. сталъ издавать журналъ. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ однокашникъ его, г. Миклашевскій: "...въ одну изъ лекцій Введенскаго мы поднесли ему довольно объемистую тетрадь, величиною въ листъ писчей бумаги; на верхнемъ листъ перомъ была нарисована хорошенькая виньетка, съ крупною надписью: «Дворянскій Въстникъ». На первой страницъ сіяли стихи В. С. Курочкина, потомъ какой-то разсказъ въ прозъ Д. Д. Минаева и, наконецъ, критическій отдълъ былъ мой; конечно, на второй уже мѣсяцъ журналъ не вышелъ. за недостаткомъ матеріала 2).

Въ цитированныхъ воспоминаніяхъ есть описаніе одного эпизода, очень цённое для характеристики Курочкина, какъ прекраснаго товарища,—качество его характера перешедшее изъ стёнъ Дворянскаго полка въ жизнь до самой могилы.

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc", 429. Названное высоч. повельніе подробно изложено во второмъ очеркъ.
2) "Дворянскій полкъ въ 40-хъ годахъ". "Рус. Старина", 1891 г., I, 117.



18 hypour

("Галлерея портретовъ" изд. Мюнстера).

При командирѣ полка I'. кадетъ кормили очень плохо, а помѣщеній совсѣмъ почти не отапливали. Холода стояли страшные, и вотъ однажды кадеты рѣшили истопить печи ясеневыми табуретами, составлявшими ихъ единственную мебель. Командиръ полка немедленно поскакалъ съ докладомъ-жалобой къ великому князю Михаилу Павловичу. Великій князь приказалъ всѣхъ высѣчь, зачинщиковъ сдать въ солдаты, выпускъ отсрочить на годъ, сбавить всѣмъ по баллу за поведеніе и не пускать въ отпускъ всѣхъ впредь до особаго приказанія. Все это было исполнено. Между тѣмъ, приближался 25-тилѣтній юбилей Михаила Павловича. Курочейну пришла въ голову мысль получить амнистію товарищей.

"Наконець, — разсказываетъ г. Миклашевскій — насталъ юбилейный день... Не помню ни дня, ни числа, когда это было. Классовъ по этому случаю не было. Замътили мы съ утра, что Курочкинъ что-то особенно суетится; ему дали все новенькое, все блестящее, онъ уже одёлся. Герцыгъ (ротный командиръ) прівхалъ тоже въ полной парадной формъ, со всею тщательностью осмотрълъ Курочкина и всю его аммуницію, обративъ вниманіе даже на сапоги. Оказалось, наконецъ, что Василій Курочкинъ сочинилъ ко дню юбилея великаго князя стихи; его вивств со стихами везли во дворецъ представить юбиляру. Всъхъ стиховъ не помню, но вотъ ихъ первый куплетъ:

> "Въ великій день воспоминанія Твоихъ дѣяній и заслугъ, Прійми, какъ дань, символъ признанія Твоихъ младыхъ, но вфрныхъ слугъ" и т. д.

"Стихи были написаны очень хорошо и хорошимъ языкомъ, мы, однако же не придавали этому никакого особеннаго значенія и ничего хорошаго для себя не ждали. Въ 4 часа Курочкинъ вернулся изъ дворца виъстъ съ Герцыгомъ. Мы, конечно, его обступили; предестный бридліантовый перстень красовался на правой рукъ Курочкина, самъ онъ сіялъ необыкновеннымъ восторгомъ и радостью. Намъ дана была полная амнистія... Восторгь быль полный, каждый чувствоваль что-то особенное къ Курочкину, тутъ была и благодарность, и уваженіе, и нъкоторая гордость, что-де и между нами явился поэтъ" 1).

Приведенный разсказъ, между прочимъ самъ по себъ свидътельствуетъ, до какой степени несправедливы обвиненія, взведенныя впосл'вдствіи на Курочкина, котораго его многочисленные личные враги старались выставить "прислужникомъпоэтомъ". Какъ читатели сами могутъ убъдиться, побужденія юнаго поэта были совсѣнъ иныя, и враги Курочкина (въ томъ числѣ Лѣсковъ) совершенно извра-

щали факты, лишь бы выставить его въ дурномъ свътъ.

Дворянскій полкъ былъ оконченъ Курочкинымъ на 18-мъ году. Дёлая общую характеристику будущаго талантливаго переводчика и редактора Искры, г. Миклашевскій говорить: "Василій Курочкинь, какъ товарищь, быль очень странный, какой-то непонятный: то бывало, отъ души, простодушно хохочеть отъ какихъ-нибудь пустяковъ, то бродитъ угрюмо, и всегда около ствнки, ни съ къмъ не разговариваеть, и тогда его уже ничёмь не разсмёшите, что-то болтаеть и бормочеть самъ съ собой. На его лицъ была какая-то иронія, такъ бы воть, кажется, и осмъяль всъхъ и все; онъ какъ будто всъхъ чуждался, всъхъ избъгаль, но въ сущности это была очень мягкая, дётски-прямодушная и далеко не заносчивая натура... Переводить Беранже онъ началъ еще въ стѣнахъ Дворянскаго подка, скрывая объ этомъ отъ всёхъ; весьма немногимъ читалъ онъ свои произведенія... " 2).

Офицеромъ Курочкинъ пробылъ около трехъ лътъ, — "проведя годъ на гаунтвахтъ, куда попалъ, по словамъ г. Скабичевскаго, по суду за самовольное оставленіе взвода, возвращавшагося съ парада, что было замічено императоромь Николаемъ... Затъмъ, по приговору полевого суда, онъ былъ посаженъ на мъсяцъ въ кръпость, послъ чего попытался было вступить въ военную академію, но это ему не удалось, и онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы. Не имъя средствъ, Курочкинъ опредълился въ въдомство путей сообщенія, на жалованье въ

¹) Ibid., 119—124. ²) Ibid., 124—125.

14 руб. въ мъсяцъ, которымъ и довольствовался въ течение почти двухъ лътъ, до получения патидесятирублеваго мъста".

Но путейская служба, да еще за канцелярскимъ столомъ, не могла, разумъется, заполнить даже и частично внутреннюю жизнь кипучей натуры. В. С. серьезно занимается своимъ литературнымъ образованіемъ и съ 1855 года начинаетъ печататься въ "Сынъ Отечества", потомъ въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ", "Современникъ" и др. изданіяхъ и въ короткое время дълается очень популярнымь, благодаря талантливымь переводамь Беранже, которыми онь по преимуществу и прославился. Переводы другихъ авторовъ-Мольера, Гюго, Барбье, Шимлера и пр. — не были такъ блестящи. Но Беранже всецъло обязанъ Курочкину своимъ успёхомъ въ Россіи. При первой возможности жить на литературный заработокъ, В. С. совершенно бросилъ службу и окунулся въ писательское дёло со всёми его радостями, горестями и печалями. Знавшій его довольно близко, г. Скабичевскій характеризуетъ Курочкина, какъ горячаго энтузіаста всѣхъ передовыхъ идей своего времени, какъ неподкупнаго рыцаря, всегда свято чтившаго славныя имена Бълинскаго, Добролюбова, Герцена, всегда готоваго на бой за внесенные ими идеалы. "Въ то же время въ практической жизни это было дитя, блуждающее въ лъсу. Не говоря о какихъ-либо своекорыстныхъ заботахъ и разсчетахъ, онъ и въ дълъ общественнаго служенія не помышляль о завтрашнемъ днъ и, какъ истинный сынъ въка, жилъ увлеченіемъ сегодняшняго протеста. Это была чистая, прозрачная душа, чуждая какой-либо раздвоенности или затаенности; у Курочкина не было ничего на душъ, чего не было бы на языкъ" <sup>2</sup>). Эту характеристику можно считать совершенно върной: ей не противоръчать тъ изъ знавшихъ Курочкина, которые не состояли въ рядахъ его личныхъ враговъ; изъ разспросовъ нъкоторыхъ и теперь еще живыхъ его товарищей и знакомыхъ я вынесъ совершенно аналогичное впечатлъніе.

Но почему-то г. Скабичевскій умолчаль о двухь важныхь явленіяхь въ жизни Курочкина: о его страсти къ вину и о неудачномъ бракѣ. Въ данномъ случаѣ такая "скромность" неумѣстна, потому что понять всего Курочкина безъ этихъ двухъ обстоятельствъ почти невозможно. Когда Василій Степановичъ бывалъ въ веселомъ обществѣ, онъ считался общимъ забавникомъ и острякомъ, шутилъ и каламбурилъ, словомъ, снаружи походилъ, пожалуй, на своего излюбленнаго французскаго автора. Но въ душѣ его происходила постоянная борьба именно вслѣдствіе разлада въ семейной жизни, вслѣдствіе брака на совершенно неразвитой женщинѣ, которую знали всѣ пріятели Курочкина 3). Не позволяя себѣ никакихъ разоблаченій интимнаго свойства, я все же не могу не указать на это обстоятельство, пользуясь свидѣтельствами Н. К. Михайловскаго, В. Р. Щиглева, Н. А. Лейкина, А. Г. Шиле, Н. К. Мартьянова и другихъ.

Вотъ что, между прочимъ, пишетъ первый изъ нихъ: "По тогдашней моей молодости, я считалъ В. С. очень веселымъ человъкомъ. Можетъ быть, вино дъйствовало на него иногда и угнетающимъ образомъ, но я его такимъ не видалъ. На моихъ глазахъ вино только усиливало его добродушную веселость и остроуміе, онъ сыпалъ каламбурами, остротами, экспромтами, смъшилъ и самъ хохоталъ. А

<sup>1) &</sup>quot;Исторія нов. рус. литературы", изд. 3-е, 459—460.

<sup>3)</sup> Любопытно, что и Беранже женился неудачно.

между темъ, какъ я оценилъ впоследстви, съ этимъ смехомъ сочеталось глубокое и постоянное горе, даже не одно, а, по крайней мъръ, два горя 1). Дальше авторъ называетъ эти два горя: одно--необходимость жертвовать собственнымъ талантомъ, тратя силы и время на черную редакторскую работу, другое- "условія его семейной жизни". По словамъ Н. К. Михайловскаго, "Курочкинъ топилъ свое горе въ винъ". Мартьяновъ подробнъе остановился на этомъ второмъ горъ. "Редакторъ *Искры* – пишетъ онъ – былъ человѣкъ строгихъ правилъ, твердый и ръшительный. Его положительность и неуклонность въ принятомъ ръшеніи была извъстна. Но во всемъ, касавшемся лично его и семейныхъ дълъ, онъ находился подъ вліяніемъ этой простой и необразованной женщины. Во всіхъ его домашнихъ СТОЛКНОВЕНІЯХЪ СЪ НЕЮ ЕЙ СТОИЛО ТОЛЬКО НАХМУРИТЬСЯ, ВОЗВЫСИТЬ ГОЛОСЪ, ПРИкрикнуть-и бедный В. С., по меткому его выраженю, «старался устраниться», стушевывался, умолкалъ или уходилъ прочь" 2). Я не знаю точнаго времени женитьбы Курочкина, но есть вфрныя основанія предполагать, что она произошла въ первые годы изданія Искры, по крайней мірів, не позже.

По мъткому выражению Н. К. Михайловскаго, талантъ В. С. былъ "хоровой". "Курочкина, — говорить онъ, — занимала преимущественно организаторская сторона дѣла. По свидѣтельству людей, знавшихъ Курочкина въ лучшую пору Искры, онъ быль положительно душой газеты, настоящимь д'ятельнымъ ея организаторомъ, собиравшимъ и распредълявшимъ подходящія силы. Несмотря на все свое авторское самолюбіе, онъ топиль свой таланть въ ділів газеты: здівсь даваль мысль, предоставляя выработку формы другимь, тамь браль на себя только форму, и я думаю, что весьма трудно было бы опредълить, что именно принадлежало въ Искръ Курочкину и что другимъ. Онъ и создавалъ и вербовалъ солдатъ, и самъ исполнялъ невидную солдатскую работу. Въ этомъ состояла вся его самостоятельная литературная деятельность; вне Искры оне быль только талантливый переводчикъ Беранже. Онъ вполнъ отвъчалъ своему собственному идеалу газетнаго человъка. Я не думаю, чтобы блестящая пора *Искры*, даже при вполнъ благопріятных условіяхъ, могла повториться въ жизни Курочкина, но только потому, что жизненныя неудачи сильно помяли его, да и годы взяли свое, хоть онъ умеръ далеко не старымъ человекомъ: 42 летъ" 3).

Въ своемъ мъстъ читатели ознакомяться съ исторіей самой Искры, теперь же замъчу, что послъ блестящаго своего періода 1859—1864 гг., она изъ года въ годъ влачила все болъе жалкое существование и, наконецъ, прекратилась въ 1873 г. Курочкинъ послъдніе годы жизни принуждень быль работать въ "Биржевыхъ Въдомостяхъ" Полетики и, самъ безпечный всю свою жизнь, умеръ отъ безпечности врача, сдёлавшаго ему усиденное подкожное вспрыскивание морфія.

¹) "Литер. воспоминанія и современ. смута", І, 32—37. Въ сентябрьской книжкѣ "Міра Божьяго" за 1903 г., сынъ Н. А. Степанова, С. Н. Степановъ, помѣстилъ небольшое "письмо въ редакцію" съ цѣлью "указать на нѣкоторыя неточности", вкравшіяся въ мою статью, предлагаемую здѣсь вниманію читателя. Такъ, онъ, между прочимъ, пишетъ: "несправедливо было бы говорить о Курочкинъ, какъ о человѣкѣ, одержимомъ страстью къ вину. Дѣйствительно, онъ любилъ выпить въ веселой компаніи, но пьяницей (какъ многіе люди того времени) онъ никогда не былъ". Пьяницей не называю Курочкина и я, а все сказанное мною подтверждаетъ и самъ г. Степановъ, не расходящійся, въ сущности, съ показаніями друзей и пріятелей Василія Степановича. Въ чемъ же здѣсь моя неточность?

2) "Пѣла и люди вѣка", 1893 г., І, 222.
3) "Собр. соч.", III, 593—600. Тутъ небольшая ошибка: Курочкину въ годъ смерти (1875 г.) было 44 года.

На похороны собрались человъкъ тридцать-сорокъ литераторовъ, но больше никого не было... Курочкина забыли; не помнятъ его и теперь, а надо бы помнить...



M. Sheware

("Галлерея портретовъ" изд. Мюнстера).

Николай Александровичъ Степановъ родился въ 1807 г., съ ранняго дътства рисовалъ каррикатуры на окружающихъ, воспитывался въ московскомъ университетскомъ пансіонъ, изъ котораго въ 1826 г. былъ выпущенъ съ чиномъ XII класса, и въ слъдующемъ году отправился въ главное управленіе Восточной Сибири, съ

откомандированіемъ въ Краспоярскъ, гдф отецъ его быль губернаторомъ. Тогдашняя Сибирь, бывшая средоточіемъ произвола, беззаконія и взяточничества въ высшей степени возможнаго въ Россіи-вдохновила Степанова, и вотъ онъ надумываетъ сатирическій журналь— "Минусинскій Раскрыватель". Изъ затім ничего не вышло, но, какъ попытка въ 1828 году, она очень характерна. Въ 1833 г. Н. А. ъдетъ въ Петербургъ и поступаетъ въ департаментъ государственнаго казначейства. Страсть съ каррикатуръ, преимущественно на чиновничество, не ослабъваетъ. Вскоръ, по мъръ расширенія умственнаго горизонта, поле ся расширяется... Осенью 1843 г. Степановъ женится на сестръ композитора Даргомыжскаго, а немного спустя выходить въ отставку съ чиномъ статскаго совътника и Владиміромъ 4-й степени. Публичное "крещеніе своего карандаша" Н. А. получаеть въ "Ералашъ" Неваховича (сатирическій журналь 1846—1849 гг.); въ 1848 г. выпускаеть свои каррикатуры въ "Иллюстрированномъ Альманахъ" "Современника" 1), а въ слъдующемъ—вмъстъ со своимъ зятемъ Даргомыжскимъ издаетъ "Музыкальный альбомъ".

Цензоръ нашелъ, что въ иллюстраціяхъ альманаха легко узнать каррикатурные портреты многихъ лицъ, очень извъстныхъ публикъ (Кукольника, Булгарина, Краевскаго, Брандта, Каратыгиныхъ и др.). Когда же редакція указала на согласіе нарисованныхъ лицъ — этотъ обычай пользовался прочностью традиціи вилоть до наступленія эпохи обличенія, щензоръ отвътиль, что, табот допустивъ однажды каррикатуры литераторовъ и артистовъ, цензура встрътитъ, несомнънно, большее затруднение впоследствии. Пущенныя въ ходъ каррикатуры не остановятся на однихъ литераторахъ и артистахъ. Любители изданій этого рода захотятъ потомъ выводить въ нихъ администраторовъ, а, наконецъ — и освободиться отъ необходимости отбирать на это согласіе" 2).

Въ то же время Степановъ лъпитъ статуэтки-каррикатуры и бюстики выдающихся современниковъ, усивхъ которыхъ вначалъ превосходить всв ожиданія: въ миніатюръ они появились въ видъ фарфоровыхъ пробокъ и гутаперчевыхъ ку-

колъ и продавались просто на улицахъ 3).

Все это дало Степанову имя талантливаго каррикатуриста. И оно вполнъ заслужено. Если Степановъ не обладалъ широкимъ развитіемъ и образованіемъ, если онъ самъ не былъ передовымъ бойцомъ новыхъ идей, то въ немъ была необыкновенная способность, во-первыхъ, оттънить смъшныя стороны даннаго лица или извъстнаго факта, во-вторыхъ, быстро схватывать чужую мысль и давать ей образное выраженіе. Посл'яднее нуждается въ поясненіи. Я совершенно не могу согласиться съ тъми, кто прицисываетъ Степанову безусловно самостоятельную иниціативу бойкой, мъткой, злой каррикатуры, особенно - обществен-

<sup>1)</sup> Г. Трубачевъ, свъдъніями котораго о Степановъ поневолъ приходится пользоваться, впадаетъ въ очень большую ошибку, говоря, что Н. А. "посылались на предварительный просмотръ и одобреніе" всіз статьи альманаха и что это происходило потому, что, "можеть быть, Панаевь и Некрасовь находими, что Степановь компетентные ихь въ оцыккъ литературных произведении". Во-первыхъ, уже одно имя Бълинскаго, при жизни котораго альмаратурных произвесений. Во-первых, уже одно имя Бълинскаго, при жизни котораго альманахъ былъ разръшенъ сначала цензурой—гарантія за невмъшательство въ литературное дъло чужого человъка, даже и бывшаго пайщикомъ альманаха; во-вторыхъ, можно-ли серьезно говорить это наивное "можетъ бытъ"? Надо не знать совершенно ни Панаева, ни тъмъ болъе Некрасова, чтобы дълать такія предположенія. Подробности объ альманахъ читатель найдетъ въ воспоминаніяхъ А. Я. Головачевой-Панаевой: "Русскіе писатели и артисты", а также ниже въ моемъ второмъ очеркъ.

2) Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус, Старина", 1903 г., VIII, 411.

3) П. Каратычито, "Съверная Пчела", "Русск. Архивъ", 1882 г., IV.

ныхъ явленій. Наобороть, знавшіе его всё въ одинъ голось повторяють, что Степановъ всегда очень внимательно прислушивался къ тому, что говорилось въ редакціи Искры, и быстро схватываль необходимую для каррикатуры чужую мысль. Это свидѣтельство какъ нельзя лучше подтверждается фактами: пока Н. А. не окружала живая компанія, всё его работы были гораздо ниже тѣхъ, которыми онъ началь Искру, гдѣ, особенно въ опредѣленные дни, или на его же "пятницахъ" была всегда "непротолченая труба" народа. Въ "Сынъ Отечества онъ, какъ мы уже видѣли, не бывалъ—каррикатуры зато блѣдиы. Впрочемъ, немногое могло бы дать ему общество Старчевскаго... Въ Искрю же пятидесятидвухлѣтняго старика окружаль дружный кружокъ молодежи, полной силы и сатирическихъ способностей.

Конечно, за Степановымъ нельзя отрицать громадныхъ заслугъ, но преувеличивать ихъ тоже нельзя <sup>1</sup>).

### Какъ возникъ журналъ. Выходъ перваго нумера. Составъ сотрудниковъ.

Трудно сказать категорически, кому принадлежала мысль основанія Искры. Въроятнъе, что Курочкину, еще въ 1857 г. задумавшему открыть первый тогда сатирическій журналь и, только въ виду неудачи, перешедшему на время въ степановские Знакомые. Степанову эта мысль улыбалась: "Знакомые" не удовлетворяли его. Приходилось лишь выжидать болье благопріятнаго времени, того общественнаго одушевленія, которое особенно усилилось къ 1859 году <sup>2</sup>). Современники въ одинъ голосъ говорятъ въ пользу именно моего предположенія, а хорошо знавшая семью Степанова, А. Г. Шиле, положительно утверждаеть, что и матеріальное обезпеченіе первыхъ шаговъ журнала было дѣломъ рукъ Куроч-Въ основание были положены 6,000 рублей, полученные В. С. отъ милліонера-откупщика Кокорева черезъ С. В. Максимова. "Водочный король", какъ извъстно, любиль полиберальничать и, когда Максимовъ нарисовалъ ему перспективу бойкаго молодого обличительнаго органа, Кокоревъ отвалилъ отъ своихъ щедротъ эту для него ничего не значившую сумму, которую и получилъ обратно изъ подписныхъ денегъ на 1860 годъ-второй годъ изданія Искры, черезъ того же Максимова. При этомъ нужно замътить, что относительно Кокорева Искра вела себя всегда и съ самаго начала совершенно самостоятельно и свободно, не разъ давъ ему почувствовать свои взгляды на "культуру" и на откупную систему.

 Иначе поступилъ г. Трубачевъ и тъмъ еще больше испортилъ свою и безъ того однобокую статью.

<sup>2)</sup> С. Н. Степановъ, въ цитированномъ уже "письмѣ въ редакцію" говоритъ: "Мысль изданія «Искры» всецѣло принадлежала моему отпу. Онъ началъ лелѣять ее вскоръ по прегращеніи "Знакоммат" и сталъ подыскивать себѣ подходящаго товарища по изданію. Переводы изъ Беранже указали ему на В. С. Курочкина, какъ на очень подходящаго человъка, и онъ познакомился съ нимъ черезъ посредство Оед. Кар. Гебгардта (брата извѣстнаго Ив. Карл.), носившаго долго послѣ того, у насъ въ семьѣ, прозвище крестнаго отпа "Искры".—Я не знаю, почему Гебгардтъ пользовался такимъ прозвище крестнаго отпа "Искры". В накомые прекратились за десять дней до выхода "Искры"; въ послѣднемъ номерѣ ихъ за 1858 г. есть даже каррикатура перехода Н. А. Степанова въ "Искру". Слѣдовательно, все это было задумано и рѣшено гораздо раньше. Во вторыхъ, я уже говорилъ, что Курочкинъ работалъ въ "Листкѣ Знакомыхъ"; слѣдовательно, и безъ Гебгардта былъ знакомъ со Степановымъ.

Для этого достаточно посмотръть хотя бы только первый, 1859, годъ... Тамъ, его портреты и какъ "цивилизовавшагося" мужика, и какъ откупщика-благодътеля...



Мужичекъ, слѣдящій за прогрессомъ. (1859 г. № 25).



Откупщикъ. — За что же ты благодаринь меня?

— "Какъ же, батюшка, не благодарить? бывало, вышьешь въ вашемъ заведеніи винца на 10 копеекъ да потеряешь шапку и рукавицы, а вотъ сегодня на 30 к. выпилъ — и какъ ни въ чемъ не бывало.

Откупщикъ. — Мошенникъ. (1859 г. № 27).

Въ концъ 1858 года при газетахъ разсылалось, а въ книжныхъ магазинахъ раздавалось объявление о выходъ въ слъдующемъ году "сатирическаго журнала съ каррикатурами Искра". Послъ зазывательно-лавочнаго объявленія Весельчака, скромное анонсирование Искры не могло не обратить на себя внимание серьезностью и деловитостью. "На нашу долю, -- говорилось тамъ, -- выпадаетъ разработка общихъ вопросовъ путемъ отрицанія ложнаго во встхг его проявленіяхъ въ жизни и въ искусствъ. Этою задачею объясняется характеръ комизма, составляющаго спеціальность нашего изданія... "Средствомъ достиженія нашей цёли, какъ это видно изъ самаго заглавія изданія, будетъ сатира въ ея общемъ обширномъ смыслю. Рядомъ съ сатирою строго-художественною читатели будутъ постоянно встрвчать въ нашемъ издании ту вседневную, практическую сатиру, образцы которой хорошо извъстны читающимъ иностранныя и преимущественно англійскія этого рода изданія, и которая, уступая первой въ глубинъ содержанія и красотъ формы, достигаеть однихъ съ нею результатовъ всёмъ доступною мъткостью выраженія и упорствомъ въ непрерывно продолжающемся преслъдованіи общественных аномалій. Обширная область этой сатиры, въ ся высокомъ значеніи, съ одной стороны, съ другой — примыкаетъ къ шутка, все значеніе которой ограничивается веселостью, не выходящею, разумфется, изъ предъловъ литературнаго приличія. Эта безпритязательная, бойкая веселость, сама въ себъ заключающая свою цъль и значеніе и всъми признанная необходимою въжизни, не составляя главнаго въ нашемъ изданіи, никакимъ образомъ не можетъ быть изъ него исключена".

1-го января 1859 г. вышелъ первый нумеръ *Искры* за подписью редакторовъ-издателей Н. Степанова и В. Курочкина.

Это была первая болъе или менъе серьезная бомба хорошо отлитой пушки. На первомъ мъстъ стояли стихи В.С.Курочкина, въ концъ которыхъ. встръчая новый годъ, онъ какъ бы кратко выразилъ свою программу:

"Съ Новымъ Годомъ, братья! Сдвинемъ чаши; Добрымъ словомъ встрътимъ Новый годъ И—впередъ! Отважнъе впередъ! Пусть добромъ насъ вспоминаютъ дъти наши И царя благословитъ народъ! Пусть заря всъхъ дремлющихъ разбудитъ И святого торжества идей Мракъ не сгонитъ, холодъ не остудитъ. Съ новымъ счастьемъ! И что будетъ—будетъ Черезъ триста шестъдесятъ пять дней!"

Дальше шли стихи П. И. Вейнберга, разсказъ И. И. Панаева и другіе отдівлы. Размівръ журнала, и потомъ не измівнившійся, быль немного болье нынішней "Нивы", объемъ—около печатнаго листа, цівна въ Петербургів—6 р., въ провинціи—7 р. 50 к. Въ каррикатурномъ отдівлів участвовали Н. А. Степановъ и К. Д. Даниловъ. Издатели не разсчитывали сразу на большое число подписчиковъ и первые три номера пришлось выпустить сейчасъ же вторымъ изданіемъ; съ третьнго — Искра начинаетъ выходить по пятницамъ и только въ

Прежде, чвиъ остановиться на самомъ содержаніи журнала, удобиве ознакомить сначала читателя съ его сотрудниками, а потомъ и съ самымъ ходомъ двла до конца интересующаго насъ періода *Искры*. Въ такомъ порядкъ яснъе станетъ затвмъ и самое содержаніе, всецвло, конечно, зависящее отъ двиствующихъ лицъ и регулирующихъ ихъ работу условій.

Сотрудниковъ я буду называть въ хронологической последовательности всту-

пленія ихъ въ журналъ.

И. И. Панаевъ работалъ въ *Искрт*ъ до самой смерти (19 февраля 1862 г.), хотя вообще немного и съ перерывами. П. И. Вейнбергъ участвовалъ все время, чаще подъ псевдонимами: "Гейне изъ Тамбова", "Каракатопуло", "Хазеръ Трефный", "Старшій чиновникъ особыхъ порученій" и пр. Первый исевдонимъ появился впервые въ № 2 подъ стихотвореніемъ "Отпрыски сердца", которое и теперь еще помнятъ многіе, но, навърное, не знаютъ автора:

"Онъ былъ титулярный совътникъ, Она генеральская дочь...

П. И. быль членомъ редакціи.

Съ перваго же нумера очень дѣнтельнымъ сотрудникомъ былъ и средній изъ братьевъ—Н. С. Курочкинъ, подписывавшійся: "Пр. Вознесенскій", "Пр. Преобра-

женскій", "Густавъ Не-Надо", "Шэрэрро", а часто писавшій и просто безъ подписи Это – также членъ редакціи. Вотъ что пишетъ о Николав Степановичв Н. К. Михайловскій: "Врачъ по образованію и, такъ сказать, офиціальной профессіи, онъ давно бросилъ медицину, охотно смѣялся надъ нею, самъ лѣчилъ себя то ръдечнымъ сокомъ, то крупинками Маттен, то еще Богъ знаетъ чъмъ. Поэтъ, если не по призванію, то по смертной охоть, онъ писаль, однако, довольно плохіе стихи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, это былъ умный, въ особенности остроумный, разносторонне начитанный человъкъ, необыкновенно преданный литературъ и ея интересамъ. Въ свое время (именно въ моментъ образованія Искры — М. Л.) онъ мечталь, въроятно, о большой роли въ литературъ, и маленькая горечь несбывшихся упованій сквозила иногда въ его разговоръ. Но онъ былъ слишкомъ добродущенъ и слишкомъ лънтяй и умникъ, чтобъ содержать себя въ постоянномъ огорчения. Лысый и толстый, онъ напоминалъ Силена, только съ чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много влъ, много пилъ, много спалъ; могъ цвлыми днями сидвть немытый, въ запахнутомъ на жирной груди халатъ, какъ-то особенно поджавъ подъ себя ноги, на манеръ Будды; при этомъ онъ крутилъ одну за другой толстыя папиросы и неустанно говорилъ, забавно картавя и мѣшая серьезныя рѣчи съ разнымъ болъе или менъе остроумнымъ вздоромъ. Только разговаривать онъ не лънился. Впрочемъ, лень овладевала имъ постепенно, и въ то время, когда я съ нимъ познакомился (1865 г. — М. Л.), онъ былъ сравнительно очень бодръ и дъятеленъ" 1). Если къ этой характеристик в прибавить, что Н. С. почитается г. Михайловскимъ какъ "литературный крестный отець", то Силенъ представляеть изъ себя, несомнънно, фигуру очень симпатичную. Позволю себъ только не согласиться съ глубокоуважаемымъ публицистомъ относительно достоинства стиховъ Н. С. Съ точки зрвнія чистой, теоретической поэзіи они, конечно, были плохи, но не ее имълъ въ виду Н. К. Михайловскій, а съ точки зрвнія маткости и силы обличенія они были сплошь и рядомъ очень и очень удачны, что, между прочимъ, доказывается массою ихъ перепечатокъ и злостью вызываемой ими полемики.

Во второмъ нумерѣ встрѣчаемъ стихи А. Жемчужникова, а съ 4-го выступаетъ А. А. Мей, нѣсколько разъ подписывавшійся "Пассажиромъ".

Въ пятомъ нумерѣ всю первую страницу заняло письмо къ редакторамъ, начинавшее извѣстную "Хронику прогресса" Г. З. Елисеева, ни разу не выступившаго и въ *Искрт*о подъ своей фамиліей. Письмо это настолько оригинально, что я приведу его конецъ:

"Имѣя въ виду упоминать въ своей хроникѣ только о друзьяхъ прогресса и человѣчества, я вовсе не имѣю желанія живымъ отдаваться въ руки враговъ успѣха и просвѣщенія. Слѣдовательно—тайна! Подписи не будетъ никакой. Выставить свое имя я не могу, а скрываться подъ псевдонимомъ для меня обидно. Отвѣчайте за меня вы, г. редакторъ литературной части.

"Примите увъреніе" слишкомъ старо и пошло. Прощайте.

"P. S. Предупреждаю читателей ваших»: когда не появится въ Искри моей хроники, значить, прогрессъ подвигается плохо. Если хроника моя прекратится совсемт, пусть разумскоть они, что друзья человечества восторжествовали вполне. Тогда ужъ мнё нельзя будеть и писать. На первый разъ посылаю статейку, подписанную моимъ хорошимъ пріятелемъ".

<sup>1) &</sup>quot;Литературныя воспоминанія и современная смута", Спб., 1900 г., 1, 15—16.

И, дъйствительно, "прогрессъ подвигался плохо": хроника его сплошь и рядомъ отсутствовала, а въ теченіе 1860 года не была пом'вщена ни разу 1).

Очень рёдко "хронику" писалъ Пр. Знаменскій (В. С. Курочкинъ). Кромё того, Елисеевъ — третій членъ редакціи — помѣщалъ и отдѣльныя статьи, также всегда публицистически-полемическаго характера. Нъкоторыхъ изъ нихъ мы коснемся дальше 2). Не надо даже близко знать характеръ Искры, чтобы, все-таки, не удивляться сосъдству словъ: сатирическій журналь и Елисеевъ. Но послъдній самъ понималъ, что онъ тяжелъ для такого изданія, и выразилъ это прямо въ одномъ изъ отвътовъ В. Коршу, редактору "С.-Петербургскихъ Въдомостей". Это признаніе настолько характерно, что я приведу изъ него выдержки:

"...Но сказавъ любезность Искри вообще, вы темъ съ большею силою стараетесь поразить тоть отдёль, въ которомъ засёдаю я, «Тамъ, --говорите вы, --сидитъ господинъ очень скучный и пишетъ вещи очень скучныя. Съ такими скучными статьями не пустили бы ни въ Пончъ ни Кладдерадачъ <sup>3</sup>)»; въ Нончъ и Кладдерадачь, дескать, даже вовсе и отдыла такого скучнаго ныть. Признайтесь, г. Коршъ, когда вы писали эти строки, вы думали, что поразили меня въ самое сердце, возмутили до глубины души—не правда ли? А, между тъмъ, я думалъ объ этомъ же самомъ еще въ то время, когда написалъ назадъ тому несколько летъ первую статью мою въ «Искру». Зачёмъ,—такъ размышляль я тогда,—нуженъ «Искре» такой скучный человекъ, какъ я? Вёдь она губить себя и свою репутацію черезь меня! Вёдь такихъ скучныхъ вещей, какія пишу я, не пом'єстять не только въ «Пончъ» и «Кладдерадачъ», но даже и въ послъднемъ европейскомъ юмористическомъ журналъ. Но потомъ, поразмысливъ хорошенько, я нашель, что я для «Искры» едва-ли не нужнъе всъхъ тъхъ, которые пишутъ веселенькіе статейки и стишки. И скажу вамъ почему это такъ. Въ тѣхъ странахъ, гдѣ издаются «Пончъ» и «Кладдерадачъ», нътъ такихъ кръпкихъ умовъ, которые нужно бы было раздёлывать заступомъ или ломомъ. Мое назначение состоитъ вовсе не въ томъ, какъ вы думаете, чтобы смёшить, а въ томъ, чтобы приводить людей, смёха достойныхъ, въ смѣшное положеніе, дѣлать ихъ удобными для смѣха 4).

Елисеевъ быль совершенно правъ. Можетъ быть, въ приглашени-то его къ постоянному участію въ Искръ лучше всего и обнаружился редакторскій таланть Курочкина. Мало было только отрицать, только смъяться; надо было указывать, все-таки, ради чего отрицается, надо было сердиться и рычать, какъ льву. Курочкинъ это прекрасно понялъ съ самаго начала и, конечно, Елисеевъ былъ едва ли ни болве другихъ подходящь на такое сложное въ ту эпоху амплуа. Одно впечатлъніе производить Искра 1860 года безъ "хроники прогресса", другое - съ нею въ другіе годы. Читатель понималь, что съ такимъ, правда,

<sup>1)</sup> Будущимъ біографамъ Елисеева, можеть быть, не безполезно указаніе нумеровъ съ его "хроникой": 1859 г.—5, 7, 9, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 40, 46; 1861 г.—7, 9, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 25, 33, 35, 38, 40, 42, 47, 49; 1862 г.—3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 41, 42, 47, 49; 1863 г.—6, 7, 10, 12, 15, 40, 42, 44, 47. Кстати отмѣчу описку или опибку въ статьѣ объ Елисеевѣ г. Южакова, въ словарѣ Брокгауза и Ефрона, гдѣ вмѣсто "Искры" названъ "Голосъ".

гдв вмъсто "Искры" названъ "Голосъ".

2) Вотъ ихъ, кажется, полный списокъ: "Теорія полемики" (1859 г.—№ 44). "Указанія и совъты" (1859—43). "Жизвь, какъ она есть" (1860—28, 45), "Литературныя въсти, (1860—35, 36, 38, 40, 43, 48; 1861—4), "Что значить лай на луну" (1860—49), "Vivant, ant, pereant поморные", (1861—1), "Замътка о тълесныхъ наказаніяхъ" (1861—8), "Еще кой-что по поводу юбилея князя Вяземскаго" (1861—20), "Пробная лекція, читанная рго grandu doctoris по наукамъ историческимъ" (1862—1), "Балаганчики Для" (1862—38), "Наши газеты" (1863—17), "Современная элегія" (1863—20), "Какъ аукнется, такъ и откликнется" (1863—45).

3) "Рипсћ" и "Кladderadatch"—лучшіе англійскій и нѣмецкій сатирическіе журналы.

4) 1863 г., № 44.

нѣсколько тяжеловатымъ отдѣломъ у него въ рукахъ *органъ*, а не органчикъ, журнальчикъ, шутъ гороховый. Не благодаря-ли главнымъ образомъ Елисееву *Искра* и имѣла серьезное публицистическое значеніе, къ ея голосу прислушивались, хоть и затыкали уши...

Въ 6 № помъщена статья Добролюбова и притомъ съ очень ядовитой поднисью: "сообщено". Это была иронія по адресу только что образованнаго "комитета по дъламъ книгопечатанія" (24-го января 1859 г.), въ обязанность которому ставилась разсылка благонамъренныхъ статей, подписанныхъ словомъ "сообщено" 1). Въ № 8 Добролюбову принадлежитъ стихотвореніе "Чувство законности".

Странная судьба этихъ двухъ произведеній: первое изъ нихъ помѣщено въ "Сочиненіяхъ" Н. А., въ групиѣ произведеній, озаглавленныхъ: "Дополненіе къ Свистку", второе же прямо поставлено въ первый нумеръ "Свистка", гдѣ оно никогда не было. И что еще странвѣе, такая опибка сдѣлана не только въ послѣдующихъ, но и въ самомъ первомъ изданіи, подготовленномъ Чернышевскимъ. Впрочемъ, съ собраніемъ сочиненій Добролюбова произошла ошибка еще болѣе значительная: въ нихъ включена статья Елисеева и притомъ съ искаженнымъ заглавіемъ. Въ девятомъ № Искры Г. З. написалъ "Хронику прогресса" съ подзаголовкомъ: "Еще и еще о гласности", а въ сочиненіяхъ Добролюбова она названа: "Успѣхи гласности въ нашихъ газетахъ" 1). Эти недосмотры можно объяснить только невозможностью для Чернышевскаго додержать корректуру IV тома, что за него сдѣлалъ, послѣ ареста Н. Г., М. А. Антоновичъ, не могшій уже, однако, входить въ обсужденіе готоваго тома.

Тутъ кстати упомяну о проектъ Добролюбова и Некрасова издавать самостоятельную газету "Свистокъ". Вотъ что мнъ передаль объ этомъ М. А. Антоновичь, лично отъ Добролюбова знающій исторію неудавшагося органа. Искра
побудила Добролюбова искать способа дъйствовать на читателей не только серьезными статьями, но и шуткой, насмъшкой, сатирой. Свой планъ онъ сообщилъ Некрасову, и они нашли вполнъ благонадежнаго редактора, затя Некрасова, пъкоего
Буткевича, очень заслуженнаго воина; для подкръпленія были добыты рекомендаціи
четырехъ генераловъ. Но все было напрасно: разръшенія на газету не получилось.
Нечего и говорить о томъ, какъ подъйствовало на Добролюбова это обстоятельство
и насколько оно усилило его недовольство вообще, а въ частности—пресловутой
тогда фразой о "процвътаніи" гласности. Чтобы поправить неудачу и ръшено было
помириться на томъ "Свисткъ", который шелъ въ "Современникъ" и, конечно,
всъмъ болъе или менъе хорошо знакомъ.

Съ № 7 начинають работу въ Искрп В. Бенедиктовъ и П. Кулишъ; въ тинографіи послѣдняго она и печаталась первые два года. Первому принадлежать стихотворенія, второму—разсказы изъ малороссійскаго быта <sup>3</sup>). Въ № 20 помѣщенъ первый въ Искрп разсказъ изъ народнаго быта Н. Успенскаго, тутъ же стихи Н. В. Гербеля ("Эрастъ Моховоевъ"). Съ 25-го начинаетъ сотрудничать А. Гацискій, съ 45-го—А. Н. Плещеевъ, съ 48-го—И. Ө. Горбуновъ; затѣмъ

<sup>1)</sup> Подробно объ этомъ весьма интересномъ комитетъ я говорю ниже въ очеркъ: "Русское Вители de la presse".

 <sup>2)</sup> См. т. IV изд. 5-го. Тамъ же стихотвореніе Некрасова "Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ", въ которой лишь примъчанія принадлежать Добролюбову.
 въ словаръ Брокгауза и Ефрона о сотрудничествъ Кулиша въ Искрю—ни слова.

въ первой половинъ года вступаютъ еще Ив. Кушнеревъ и А. Ивановъ (Классикъ), а во второй—Н. Кроль, М. М. Стопановскій и А. П. Сниткинъ ("Амосъ Шишкинъ").

Уже однихъ этихъ именъ было бы достаточно, чтобы обезпечить  $\hat{H}c\kappa pr$ полный усивхъ. Но на нихъ притокъ свёжихъ и талантливыхъ силъ не кончился. Въ теченіе 1860 года замътнъе другихъ вступленіе Д. Д. Минаева. Товарищъ по Дворянскому полку В. С. Курочкина, онъ быль безусловно необходимъ для Искры; его дарованія, казалось, для нея созданы. Не поэть, но замічательный стихотворець, прославившійся совершенно необыкновенною способностью риемовать быстро и удачно; не злой, но обладавшій бичомъ хлесткаго языка; не широкообразованный, но моментально все схватывавшій — такой сотрудникъ, при наличности другихъ, былъ кладомъ для еженедъльнаго журнала, обязаннаго отзываться на все быстро и бойко 1). Понятно, Минаевъ сдъдался сразу необходимымъ звеномъ редакціи 2).

Затъмъ въ теченіе 1860 г., послъдовательно вступили: Н. Л. Ломанъ ("Н. Гнутъ"). Г. Н. Жулевъ ("Скорбный поэтъ"), А. В. Дружининъ, ("Иванъ Чернокнижниковъ"), "Козьма Прутковъ" и С. В. Максимовъ. Въ следующемъ году: -- Алексъй и Николай Потъхины, В. П. Буренинъ ("Владиміръ Монументовъ" и "Цередриновъ"). Въ 1862 г. — Я. П. Полонскій, Б. Н. Алмазовъ ("Адамантовъ"), Н. И. Наумовъ, В. И. Богдановъ ("Власъ Точечкинъ", "Власъ Точкинъ"); въ 1863 г. начинаетъ работать Н. А. Лейкинъ, въ 1864 г.— П. И. Якушкинъ и Л. И. Пальминъ. Конечно, это далеко не всё сотрудники Искры, но, во всякомъ случав, почти всв, такъ или иначе опредвлявше ея характеръ.

Въ объявлении о выходъ своемъ съ 1-го января 1859 г. Искра назвала въ числъ сотрудниковъ, между прочимъ, Д. В. Григоровича, П. А. Каратыгина, М. И. Михайлова <sup>3</sup>), Н. А. Некрасова и Н. Щедрина. Я всячески старался выяснить участіе этихъ лицъ, особенно двухъ послёднихъ, но ни одного ихъ произведенія, ни за фамиліями, ни за изв'єстными пока псевдонимами не нашель. Произошло это, конечно, не потому, что Некрасовъ или Щедринъ умышленно не участвовали въ Искрю, а просто или по недостатку времени, или и писали, да

не печатались...4)

Что касается художественной стороны дёла, то и Степановъ старался привлекать молодежь, вырабатывать изъ нея необходимыхъ помощниковъ. Самъ

¹) Для біографіи Минаєва, можеть быть, небезынтересна д'ятельность его и какъ каррикатуриста; укажу хотя бы на № 16 за 1861 г.

"2) Вотъ его псевдонимы: "Михаилъ Бурбоновъ", "Литературное домино", "Маіоръ Бурбоновъ", "М. Брбв.". "Обличительный поэтъ", "Темный человъкъ", "Т. Ч."

3) По какому-то недоразумънію принято называть "Ларіоновичъ" вмъсто "Илларіоновичъ".

<sup>4)</sup> Не могу не отмѣтить и здѣсь ошибокъ, чтобъ не сказать больше, г. Трубачева, очевидно, пролистовавшаго *Искру* изъ пятаго въ десятое. Во-первыхъ, не зная сути дѣла, онъ обвиняетъ ее въ бросаніи камушковъ изъ-за угла; во-вторыхъ, говорить о какой-то "масов сатирическихъ журнальцевъ", основанныхъ одновременно съ открытіемъ Искритакихъ не было, кромъ одного—двухъ; въ третьихъ, утверждаетъ, что публикъ объщали какихъ-то замаскированныхъ талантовъ подъ видомъ никому неясныхъ иниціаловъ... etc, еtc. Внимательный читатель настоящаго изслъдованія оцінить по достоинству эту до сихъ поръ первую работу объ *Искръ*, я же останавливаюсь на ней именно потому, что г. Трубачевъ, къ сожальнію, долго быль единственнымъ ея "историкомъ"...

онъ не пропустилъ ни одного нумера, какъ, впрочемъ, и В. С. Курочкинъ <sup>1</sup>) но это не мѣшало притоку постороннихъ силъ. Съ самаго начала очень усердно работаетъ талантливый К. Д. Даниловъ, затѣмъ постепенно присоединяются: Волковъ, П. Ө. Марковъ, А. Н. Шестаковъ, А. М. Протасовъ, А. В. Богдановъ, М. И. Знаменскій, И. А. Дмитріевъ-Мамоновъ, Н. В. Іевлевъ, Г. С. Дестунисъ, В. Р. Щиглевъ (Романычъ), и Бордгелли ("Аполлонъ Б."). Это наиболѣе замѣтныя силы, давшія совершенно прочное положеніе нарождавшейся серьезной каррикатурѣ. Въ числѣ менѣе замѣтныхъ отмѣчу: Э. Т. Комара, Ө. Х. Громова, С. Любовникова, Ф. Павленкова, А. Іонина, Рѣдкина, С. Худякова и В. Д. Лабунскаго.

#### Какова была радакціонная организація.

Съ самаго начала оба редактора точно отмежевали граници своей двятельности. Курочкинъ былъ полновластымъ распорядителемъ всей литературной части Испры, Степановъ—художественной. Это, разумъется, не исключало взаимныхъ указаній и совътовъ, но каждый зналъ свое собственное дъло. Ни тотъ ни другой не считались въ старшинствъ; мъстничество вообще не входило въ отношенія работниковъ новаго журнала, какъ и вообще другихъ передовыхъ органовъ. "Тогдашній нашъ общественный механизмъ, дъйствительно. напоминалъ часы—говоритъ Шелгуновъ; каждый дълалъ и писалъ свое, писатели дълились по спеціальностямъ и никто никакихъ номеровъ не зналъ. Кто работалъ больше, кто меньше, кто на первомъ или второмъ номеръ—этого не спрашивали, не знали, да и знать не было нужды; это была совивстная работа, честная, не своекорыстная, вполнъ уравновъшенно-солидарная, безъ проталкиванія впередъ, безъ мелкаго самолюбія"... 2).

По удачному опредъленію Шелгунова, русское общество интересующей насъ эпохи требовало отъ публицистическаго органа нерва, чуткости и живого слова, а не солидной учености. Это едва-ли ни лучше всего иллюстрируется отношеніемъ къ Искрю, гдъ и нерва, и чуткости, и живого слова было вдоволь. Это былъ оркестръ, состоящій изъ музыкантовъ, почти поголовно неспособныхъ къ исполненію симфоническаго solo, но зато въ рукахъ талантливаго дирижера дававшихъ вполнъ эстетическое наслажденіе; это были писатели преимущественно хорового таланта. Сыгровки происходили или на пятницахъ Степанова или на пирушкахъ Курочкина. Въ день выхода нумера Искры, вся редакція собиралась къ старику-редактору художественной части, и здъсь готовился слъдующій нумеръ, обсуждался

<sup>1)</sup> Кстати, вотъ его псевдонимы: "Порфирій Знаменскій", "Пр. Зн." "Темный поэтъ". 2) "Очерки русской жизни", "Рус. Мысль", 1903 г., VI. 41. С. Н. Степановъ пишетъ: "Самъ В. С. Курочкинъ признавалъ за отцомъ не только имиміамису въ этомъ дѣлѣ, но и нѣкоторое масемство, осмостве чего и поднисывался всегда подъ нумерами "Искры" ниже отца, вопреки обычному элфавитному порядку. Зависѣло это, конечно отчасти и отътого, что отецъ былъ гораздо старше и пользовался уже значительною извѣстностью, когда Курочкинъ былъ еще начинающимъ поэтомъ". Вопросъ объ иниціативъ уже выяснялся. Что же касается "главенства", то дальше самъ г. Степановъ нашелъ ему объясненіе: Курочкинъ по свойственной ему скромности не могъ позволить себъ подписываться впереди своего вдвое старшаго соредактора. Но дальше вступала въ силу уже не скромность, а дѣло, въ которомъ Курочкинъ никогда не допускалъ никакихъ главенствъ, если въ каждомъ частномъ случаѣ опи не были результатомъ разсудка и опытности. Всъ доводы г. Степанова воспроизведены и г. Трубачевымъ, считавшимъ, очевидно, за лучшее чужой голосъ вмѣсто самостоятельной работы.

Редакція "Искры" въ 1860 году.

9

10. 11. 12. 13. 14.



1. М. М. Стопановскій. 2. Д. Д. Минаевъ. 3. Н. С. Курочкинъ. 4. Н. Ломанъ. 5. Н. А. Степановъ. 6. В. С. Курочкинъ. 7. Г. З. Елисеевъ. 8. П. И. Вейнбергъ. 9. Н. В. Іевлеръ. 10. Живописецъ Волковъ. 11. А. Даргомыжскій (композиторъ.). 12. В. Тоблинъ. 13. Граверъ Куренковъ. 14. Сынъ Н. А. Степанова, С. Н.

его планъ, вырисовывались детали, сотрудники дѣлились другъ съ другомъ впечатлѣніями, давали другъ другу совѣты и указанія, каррикатуристу подсказывали тему, поэту — бойкій стихъ, передовику-хроникеру — популярную форму, словомъ, здѣсь происходила та коллективная работа, которая даетъ внутреннюю силу изданію и безъ которой немыслимъ истинно жизненный органъ общественнаго мнѣнія... Засиживались иногда до поздней ночи, пили, веселились, но не потому, что приходили пить и веселиться, а вслѣдствіе молодости и "силъ избытка".

Курочкинъ ръдко устраивалъ собранія у себя дома, этому мъщали неладныя семейныя условія. Загородный ресторань — воть місто совіншаній "искристыхь", какъ называли въ обществъ и литературномъ міръ сотрудниковъ Искры. Общій отзывъ современниковъ: Искра веселилась... И, дъйствительно, достаточно было уже двухъ братьевъ Курочкиныхъ, Василія и Николая, чтобы поднять на ноги любой ресторанъ, сервировать прекрасный столь, составить меню, удовлетворявшее вкусамъ самыхъ требовательныхъ гастрономовъ, заставить плясать француженовъ и итальяновъ, словомъ, поднять дымъ коромысломъ. А, въдь, ихъ было больше. Прибавьте Минаева, Кроля, Толбина, еще двухъ-трехъ-и веселье, часто необузданное и забубенное, — вотъ атмосфера курочкинскихъ пирушекъ. Сухой моралистъ, не склонный къ тому же справляться съ условіями времени, предаль бы ихъ, этихъ искреннихъ работниковъ прогресса, строгому осужденю, но развъ это справедливо? Да, пили, пили и пили, но что же изъ этого? Пили потому, что у каждаго внутри была какая-нибудь заноза, на сердце лежало часто тяжелое горе... Развъ въ этомъ разгулъ проходила еся ихъ жизнь? Развъ эти люди ничего не дали настоящему и будущему? Развъ не они основали прочно сатирическую русскую прессу? И развъ ихъ вина, если прочное зданіе, подъ давленіемъ совершенно неожиданнаго стихійнаго урагана, разрушилось потомъ до основанія? Они сделали все, что могли они сделать.

Кто, какъ ни эти же люди вставали на защиту слабаго, гонимаго, преслъдуемаго !! И общество лучше заскорузлыхъ моралистовъ понимало ихъ работу. Вотъ что вспоминаетъ г. Вейнбергъ теперь, когда Искру покрыли почти сорокъ лътъ:

"Въ настоящее время нельзя себъ и представить, какъ жадно набрасывалась публика на каждый номеръ Искры, какой авторитетъ завоевала она себъ на самыхъ первыхъ порахъ, какъ боялись ен всъ, имъвшіе основаніе предполагать, что они могутъ попасть или подъ карандашъ ен каррикатуристовъ или подъ перо ен поэтовъ и прозаиковъ, съ какою юношескою горячностью, наконецъ, относились къ своему дълу и мы сами, хотя большинство наше состояло изъ людей совсъмъ ужъ не такихъ юныхъ 1). Помню, напримъръ, очень хорошо случай, когда въ Николаевъ вывели изъ клуба одну даму, нисколько того не заслуживавшую, и въ газетахъ появилась корреспонденція объ этомъ "событіи". Боже мой, какую тревогу забили въ нашей редакціи! Мы составляли цълыя конференціи для обсужденія этого дъла; мы говорили о немъ такъ, какъ будто вся Россія находилась въ опасности, мы писали статьи за статьями, мы подняли на ноги чуть не всю тогдашнюю газетную печать... А при воспоминаніи о томъ, какъ относилась къ нашему обличительному рвенію публика, припоминаю тоже, напримъръ, тотъ фактъ,

<sup>1)</sup> Однако, большинство не старше 30 лѣтъ.

что когда въ № 9 *Искры* 1) появилась подъ заглавіемъ "Аристидъ Термаламаки" написанная мною юмористическая біографія знаменитаго въ то время милліонера В., то въ теченіе нъсколькихъ дней число подписчиковъ возросло на 1.000 человъкъ" 2).

Очень ценное замечание объ обличенияхъ интересующей насъ эпохи находимъ у г. Неизвъстнаго, который, по своему міросозерцанію, могъ бы быть о нихъ совершенно иного мнѣнія. "Слѣдуетъ, — говоритъ онъ, — отдать справедливость обличителямъ того времени (1857—1861 г.), что почти всъ они относились къ дълу обличенія, быть можеть, и съ лишнимъ усердіемъ, но безусловно честно. Обличая, они, такъ сказать, священнодъйствовали"...3).

Вотъ какъ были серьезно въ общественномъ смыслъ настроены эти "веселые" люди.

Конечно, не вся редакція Искры бывала на курочкинскихъ пирушкахъ, но это не мізшало всізнь дружно работать. Личныя склонности не позволяли, напримъръ, нъсколько мрачному и сосредоточенному Елисееву часто посъщать такія собранія, но связь его съ редакціей была и кръпка, и прочна, чему доказательство-почти шестилътнее сотрудничество. Кстати замъчу, что Курочкинъ очень высоко ставиль авторитетное слово Елисеева и неръдко сложные редакціонные вопросы ръшалъ именно по его совътамъ и указаніямъ. Такъ же поступалъ и Степановъ.

Пріемные дни въ редакціи Искры были по тогдашнимъ временамъ совершенно необыкновенны: тутъ толкалась такая масса самаго разношерстнаго народа, что свъжій человькъ просто терялся. Здысь были и студенты, и чиновники, и впервые прітхавшіє въ столицу провинціалы, и старики, и зеленая молодежь, и прозаики, и поэты... Курочкинъ со всѣми успѣвалъ побесѣдовать, ему помогали члены редакціи. Широкое общеніе съ публикой съ самаго начала легло въ основаніе редакціонной организаціи и нигдъ такъ ни брасается въ глаза, какъ именно въ Искръ.

Вотъ почему ни одно мало-мальски уродливое общественное явленіе, ни одно серьезное злоупотребленіе, ни одинъ возмутительный фактъ не проходили мимо глазъ и ушей редакціи. Далеко не все попадало въ журналь, масса матеріала оставалась въ типографскомъ наборъ и въ деревяшкахъ граверовъ, но и то, что проходило, приводило въ трепетъ всъхъ, у кого было "рыльце въ пушку"...

"*Йскра* сдѣлалась грозою для всѣхъ,— справедливо замѣчаетъ г. Скабичевскій, — у кого была не чиста совъсть, и попасть въ Искру, упечь въ Искру были самыми обыденными выраженіями въ жизни шестидесятыхъ годовъ. Не было ни одного крупнаго или мелкаго безобразія общественной или литературной жизни, которое не имъло бы мъста на страницахъ Искры, въ игривыхъ, полныхъ необузданнаго остроумія куплетахъ, пародіяхъ или въ прозѣ, исполненной убійственныхъ сарказмовъ; не существовало такой пошлости, которая не была бы представлена во всемъ безобразіи, и не было такого подлеца, который не увидёль бы въ одинъ прекрасный день своей физіономіи въ ряду каррикатуръ Искры съ

Въ № 10, а не въ 9-мъ, 1859 г.
 "Безобразный поступокъ "Вѣка", "Истор. Вѣстникъ" 1900 г., V, 476.
 Неизвъстиний, "За много лѣтъ", "Рус. Старина", 1895 г., II, 138.

полною подписью всёхъ нравственныхъ качествъ. Самыя талантливыя, остроумныя и безпощадно злыя строки въ газетѣ принадлежали самому издателю, который трудился неутомимо, писалъ куплеты, пародіи, передовыя и обличительныя статьи, изобрѣталъ каррикатуры для исполненія художниками. Это была дѣятельность изумительная по своей плодовитости. Довольно сказать, что изъ 700 слишкомъ нумеровъ, составляющихъ полное изданіе Искры за все время ея существованія 1), едва ли найдется одинъ, въ которомъ не было бы помѣщено его передовой или обличительной статьи, оригинальнаго или переводнаго стихотворенія 2).

Главное крѣпостное укрѣпленіе, однимъ своимъ видомъ приводившее въ ужасъ провинцію, быль отдѣль "Намъ пишутъ", въ которомъ въ очень бойкой, но всегда дѣловой формѣ (прозы) описывалась провинціальная жизнь, по сообщеніямъ безчисленныхъ корреспондентовъ. Завѣдывалъ этимъ отдѣломъ все время М. М. Стопановскій—четвертый членъ редакціи,—молодой, талантливый публицисть, человѣкъ очень серьезно понимавшій громадное значеніе своей работы и очень дѣльный. Добросовѣстная переработка присылаемаго со всѣхъ концовъ матеріала, внимательное къ нему отношеніе, умѣнье и искреннее желаніе поддержать въ корреспондентѣ "добра и правды искру Божью"—все это какъ нельзя лучше способствовало упроченію отдѣла, давшаго Искрю не одну тысячу подписчиковъ, не одинъ десятокъ тысячъ читателей въ самыхъ глухихъ углахъ тогдашней Россіи.

"Факты! Факты!. Въ этой жизни нужны только факты.. Набивайте голову, сэръ, одними фактами, а остальное выбрасывайте вонъ, за окошко"... Эти слова Диккенса Искра поставила во главу угла зрънія на отдълъ "Намъ пишутъ",— а въ 19 нумеръ 1860 года, съ котораго онъ былъ введенъ,— и эпиграфомъ къ первому опыту. Ръдко мъсто дъйствія, а особенно дъйствующія лица, назывались открыто; для этого не было возможности по независъвшимъ отъ редакціи обстоятельствамъ. Въ громадномъ большинствъ случаевъ читатель имълъ дъло съ вымышленными городами, съ вымышленными именами и фамиліями, но это не лишало отдъла силы. Какъ только получался нумеръ тамъ, гдъ жилъ и дъйствовалъ какой-нибудь Христофоръ Христофоровичъ Фуфирычъ, его разворачивали дрожащими отъ волненія руками, а глаза лихорадочно бъгали по страницамъ. И когда находили, наконецъ, своего "воеводу" — одни рукоплескали и прыгали отъ радости: долго они ждали случая обличить притъснителя; другіе скрежетали зубами и спъшили эстафетой оправдаться передъ начальствомъ... "Искра получена!" — были страшныя слова для темнаго провинціальнаго міра.

Приступая въ изданію журнала на третій годъ, редакція увидѣла себя вынужденной увеличить объемъ нумеровъ до полутора-двухъ листовъ и прямо приписывала это неизбѣжной необходимости увеличенія отдѣла "Намъ пишутъ", который составлялся все увеличивающеюся массою корреспондентовъ. Достаточно посмотрѣть "отвѣты редакціи", чтобы получить надлежащее представленіе объ этой арміи рядовыхъ, которою такъ умѣло управлялъ Стопановскій. 40—50 отвѣтовъ разнымъ лицамъ—дѣло вполнѣ обыкновенное.

<sup>1)</sup> За 1859—64 гг. вышли 300 номеровъ, по 50 въ году.
2) А. Скабичевскій, "Исторія нов. рус. литературы", изд. 3-е, 461. Эти строки немного преувеличивають исключительную роль Курочкина.

Для иллюстраціи того страха, который внушала, особенно въ провинціи, Искра, достаточно сказать, что гдѣ-то въ лотерею, между другими внигрышами, была разыгрываема и Искра за 1860 годъ. Она досталась гимназисту. У него сейчасъ же отобрали журналь, выдавъ деньгами за полную подписную стоимость. Начальство мотивировало такое свое распоряженіе стремленіемъ къ огражденію юноши отъ страсти къ "непризнанію поставленныхъ закономъ властей"!...

Не съ искренней радостью встрвчали нумера и въ центрахъ административной машины. Изъ разговора съ однимъ и теперь еще живымъ современникомъ Искры, тогда бывшимъ на довольно бойкомъ бюрократическомъ креслѣ, я вынесъ впечатлѣніе того ужаса, который проходилъ по всему "департаменту", когда "попадалось" начальство. Въ глубинѣ души каждый подчиненный былъ, разумѣется, радъ видѣть осмѣяннымъ "его превосходительство", но развѣ онъ могъ обнаруживать что-нибудь, кромѣ негодованія и желанія сокрушить "пасквилянта"?... "Генералы" ѣздили, кланялись, оправдывались, просили оградить ихъ сѣдыя головы; болѣе сильные иногда добивались мѣръ крутого "воздѣйствія", но развѣ все это спасало? Кары въ видѣ неизсякаемыхъ потоковъ красныхъ чернилъ лились на Искру, но тамъ была молодежь, были люди, обрекшіе себя на самоотверженную борьбу—и, смотришь, черезъ мѣсяцъ тотъ же "генералъ" преподнесенъ подътакимъ соусомъ, что и жаловаться ужъ неудобно...

### Отамвы объ "Искръ" современниковъ. Явное противоръчіе имъ г. Трубачева.

И такая работа не могла не дать прекрасныхъ результатовъ. *Искра* сразу завоевала себъ прочныя общественныя симпатіи.

Изъ безчисленной массы отзывовъ о ней я приведу только два, но такихъ, которые не оставять мъста сомнъніямъ въ ея высокихъ достоинствахъ.

Одинъ изъ нихъ принадлежитъ самому Г. З. Елисееву, набросавшему характеристику *Искры*, спустя долгое время послѣ своего выхода оттуда и притомъ намѣренно далеко не полную.

"Въ Искръ, —пишетъ Г. З., —кромѣ безчисленныхъ обличительныхъ корреспонденцій во всѣхъ родахъ, и въ прозѣ, и въ стихахъ, и въ разсказахъ, замѣткахъ, подписанныхъ обыкновенно псевдонимами, существовалъ еще особый отдѣлъ "Намъ пишутъ", составлявшійся по корреспонденціямъ, получаемымъ изъ разныхъ мѣстъ Россіи. Цензура не позволяла называть обличаемыхъ по имени, ни даже называть тѣ города, гдѣ они живутъ и гдѣ происходятъ обличаемыя дѣйствія. Поэтому образовался цѣлый словарь городовъ съ условными названіями: Краснорѣцкъ, Кутерма, Лиліентардъ, Тмутаракань, Златогорскъ, Чернилинъ, Бѣлокаменскъ и т. д., съ условными именами дѣйствующихъ въ нихъ героевъ, въ особенности, если они занимали въ нихъ выдающійся постъ по своему общественному положенію ¹). Въ провинціи каждый городъ, о которомъ шла рѣчь, немедленно узнавалъ свой псевдонимъ, такъ какъ описываемое то или другое совершившееся въ немъ безобразіе было, конечно, извѣстно цѣлому городу, а вмѣстѣ съ тѣмъ, разумѣется, узнавалось

<sup>1)</sup> Невозможностью называть открыто обличаемых в лицъ и учрежденія были ствсенены, разум'вется, всів отд'ялы и всів изданія. Въ этомъ отношеніи цензура зорко блюла сначала уставъ 1828 года, зат'ямъ распоряженіе министра просв'ященія 3 октября 1859 г. и, наконець, ""временныя правила" 12 мая 1862 года. Обо всемъ этомъ въ своемъ м'яст'я будеть сказано подробн'яс.

и лицо, о которомъ шла рвчь. Въ Петербургв, Москвв и другихъ большихъ городахъ цёль гласности такимъ путемъ не могла достигаться, — развѣ въ исключительныхъ случаяхъ, когда какой-нибудь крупный скандаль дѣлался извѣстнымъ всему городу. Тогда дёлу гласности помогали отчасти рисунки Искры. Покойный Степановъ, прекрасный рисовальщикъ, даваль изображаемымъ на этихъ рисункахъ лицамъ такое сходство съ подлинными, что цензура неръдко приказывала или сбривать бакенбарды съ изображеннаго лица, или поставить его не еп face, а въ профиль, чтобы не такъ ръзко бросалось въ глаза сходство 1). Кромъ того, у Искры, въроятно, благодаря рисункамъ, появились совершенно неизвъстные редакціи добровольные словесные сотрудники въ пользу гласности. Въ 1859 г. мнъ нъсколько разъ случалось объдать въ одномъ небольшомъ табльдотъ на Морской, гдъ собиралось до пятнадцати и болве человъкъ, все люда интеллигентнаго, —чиновниковъ, моряковъ и т. п. И при мнѣ, въ день выхода Искры или на другой, являлся молодой человькъ изъ служащихъ, объдавшій постоянно тутъ и, повидимому, знакомый со всёми, вынималь вышедшій номерь Искры изъ кармана и начиналь излагать чуть ни цѣлую лекцію объ этомъ номерѣ, объяснялъ рисунки — кого они изображають, по какому поводу они явились, говориль о статьяхь, о затрудненіяхъ, которыя встрітились въ цензурів, и т. д., и т. д. Всі присутствующіе слушали внимательно, дёлали возраженія, требовали поясненій. Онъ отвічаль на всі вопросы и возраженія, даваль требуемыя поясненія; повидимому, онъ быль ап courant всего, что делалось въ Искри. Я быль убеждень, что этоть человекь участвуетъ въ Искръ, стоитъ близко къ ея редакціи и что его об'єденные разговоры дълаются съ въдома редакціи для вящшаго распространенія журнала. Оказалось, совсёмъ нётъ. Впоследствии я довольно близко познакомился съ редакторомъ Искры. В. С. Курочкинымъ, былъ иногда на его журфиксахъ, и здѣсь познакомился и съ другимъ редакторомъ Искры, Степановымъ, но ни тотъ, ни другой не имъли никакого сведенія о неизвестныхъ добровольцахъ, действовавшихъ въ ихъ пользу; оба они увъряли меня, что у нихъ не было и въ мысляхъ пользоваться подобнаго рода пропагандой для распространенія Искры, которая и безъ того шла очень шибко" 2).

Не менъе интересенъ общій взглядъ на *Искру* и самого Н. К. Михайловскаго. По моему, онъ лучше другихъ вкратцъ опредъляеть ея роль въ тогдашнее время:

"Общество, освъженное приближающимся въяніемъ реформъ, откликнулось и создало для В. С. Курочкина или, пожалуй, върнъе, онъ самъ создаль себъ положеніе совершенно исключительное. Это былъ какъ бы предсъдатель суда общественнаго мнънія по множеству дълъ, часто очень мелкихъ и вполнъ личнаго характера, но иногда и крупныхъ и, во всякомъ случав, захватывавшихъ, въ своей совокупности, всю грамотную Россію. Положеніе высокое, трудное и отвътственное. Многіе и многіе боялись Искры, многіе и многіе возлагали на нее надежды. Тройственная формула писательской дъятельности—мысль, слово, дъло, если не всегда и не вполнъ осуществлялась для Курочкина, то была все-таки близка и возможна. Надо замътить, что тогда провинціальная печать не существовала и, значить, тъ факты всероссійской жизни, которые нынъ черпаются столичными газетами и журналами изъ провинціальной прессы, Искрю приходилось получать изъ первыхъ рукъ; это создавало особенно живое общеніе между редакціей газеты и

<sup>1)</sup> Недавно въ "Новомъ Времени" была воспроизведена каррикатура Степанова въ "Сынъ Отечества", гдъ герой былъ сначала въ каскъ. Цензоръ Бекетовъ написалъ: "Замънить каску фуранкою или чъмъ другимъ и уничтожить клапанъ на сертукъ". (Иллюстр. прибавленіе къ № 9856 за 1903 годъ).

2) Н. Михайловскій, "Литер. воспоминанія и современная смута", 1, 33—34.

читателями, которые были или могли стать въ любую минуту также и сотрудниками" 1).

Указаніе совершенно вѣрное и очень важное: Искръ, дѣйствительно, приходилось принимать на себя роль судилища всей необъятной провинціи, потому что въ послѣдней были лишь 10—15 частныхъ, не субсидированныхъ газетъ, да и изъ нихъ не всѣ выходили ежедневно <sup>2</sup>).

Здъсь я не могу не остановиться на работъ г. Трубачева болъе подробно, чъмъ дълалъ это раньше: разногласие его со всъмъ только что сказаннымъ слишкомъ велико и серьезно.

"Все предосудительное, когда-либо появлявшееся въ *Искръ*, дѣлалось не по его (Степанова) иниціативѣ. Но бывали случаи, когда добродушный Н. А. долженъ былъ итти на поводу *пекомысленнаго* соредактора и будто бы ради интересовъ журнала исполнять его желанія. *Поэтому въ Искръ* нерѣдко появлялись недобросовѣстныя каррикатуры противъ ея соперниковъ или собратовъ по *питературному* и журнальному дѣлу, не говоря уже о нашей *денеженой или финансовой аристократии*, которой въ *Искръ* не давалось покоя и которая бичевалась при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ" <sup>3</sup>).

Не изучивъ внимательно и добросовъстно Искру, нельзя возражать г. Трубачеву, а въ такомъ именно положении каждый читатель. Но я беру на себя смълость сказать г. Трубачеву, что и здъсь у него правды не больше, чъмъ раньше. Теперь можно съ положительной увъренностью утверждать, что біографъ Степанова Искру только пролистоваль, да и то съ пропусками. Если бы было иначе, г. Трубачевъ не могъ бы не замътить, что почти всв мало-мальски ръзкія и бойкія каррикатуры именно на литераторовъ и представителей илутократіи рисоваль самъ Степановъ, а остальное все имъ же, какъ самостоятельными соредакторомъ, было одобряемо. Мало того, Степановъ, а никто другой, запечатлъль публично лица этихъ господъ, потомъ, по подражанію, перешедшія и въ другія изданія. Каррикатуры Степанова очень часто предшествовали статьямъ и стихамъ... Ниже читатели отчасти получать всему этому подтвержденія.

Что же касается "легкомысленности" Курочкина, то это просто пріемъ для оттъненія Степанова; онъ проходить красной нитью черезъ всю его "біографію". Если бы зналъ Н. А., какими путями примутся его "поднимать"...

Далъе. Сказавъ, очевидно, такъ-себъ, что Испра "до сихъ поръ сохраняетъ за собой репутацію лучшаго сатирико-каррикатурнаго журнала на Руси", г. Трубачевъ, ничто же сумняшеся, немного позже говоритъ:

"Перечитывать теперь Искру всю сплошь—дёло довольно скучное и едва-ли на это найдутся охотники изъ публики. Это, конечно, объясняется тёмъ, что общественная сатира ея была нё глубока и затрагивала такія явленія, о которых теперь зачастую говорять остроумные фельетонисты большой и малой прессы. Сатира Искры—фельетонная и, по большей части личная, которая нынё и непонятна, и неинтересна. Для современниковъ она, разумпется, была занимательна, какъ занимательны были и корреспонденцій изъ провинцій, ибо этоть отдъль въ

<sup>1)</sup> Ibid., 34—35.
2) "Одесскій Въстникъ", "Кієвскій Телеграфъ", "Кронштадтскій Въстникъ", "Черниговскій Листокъ", "Волга", "Воронежскій Листокъ", "Кієвскій Курьеръ", "Кяхтинскій Листокъ", "Ростовскій-на-Дону Въстникъ", "Кієвлянинъ", "Рыбинскій Листокъ", "Сибирскій Въстникъ" и еще два-три органа.
3) "Истор. Въстникъ", 1891 г., 1V, 122.

тоговиния изветах почти не существоваль. Нынь же, съ значительнымъ развитемъ провинціальной прессы, корреспонденціи Искры представляются чимъ-то жалкимъ и чахлымъ. Итакъ, по нашему мнѣнію, Искра была по преимуществу органомъ сатиры литературной и въ ней до сихъ поръ читаются съ интересомъ литературныя пародіи (братьевъ Курочкиныхъ, В. П. Буренина, Минаева, Вейнберга и др.), да, пожалуй, еще нѣкоторые изъ художественно-юмористическихъ разсказовъ, напр., И. Ө. Горбунова, С. В. Максимова, Н. А. Лейкина и др. Но по возможности Искра отзывалась и на общественную жизнь; этого журнала побаивались многіе сильные міра сего въ томъ или иномъ отношеніи, онъ быль уздою многих общественность, русскаго просвѣщенія, русской журналистики. Хотя, всетаки, повторяемъ, такому журналу, какъ Искра, съ такими задачами и съ такими силами, не мпшало бы личности ставить на второй планъ, а общественную сатиру на первый, ибо время этому благопріятствовало, давая обильный матеріаль и значительную свободу сужденія" 1).

Не слишкомъ-ли значительную свободу сужденій дала г. Трубачеву увъренность, что охотниковъ провърить его слова, прочитавши Искру, не окажется? Повидимому, здъсь кроется ключъ ко всей его статьъ именно въ этой части. Я подчеркнулъ многое совершенно противоръчивое другъ другу и потому на поясненіи противоръчій останавливаться не буду. Останусь исключительно на почвъ фактовъ. Кто сказаль г. Трубачеву, что въ столичныхъ газетахъ 1859—64 гг. отсутствовали провинціальныя корреспонденціи? Конечно, не просмотръ этихъ газетъ. Кромъ того, каждый, прочитавшій сейчаст нъсколько нумеровъ Искры съ отдъломъ "Намъ пишутъ", никогда не сказаль-бы, что корреспонденціи жалки и чахлы. Наоборотъ: по нынъшнему времени онъ гораздо болъе содержательны и глубоки, хотя объясняется это вовсе не существенной разницей въ "свободъ сужденія"—послъдняя въ сущности, у насъ мало мънялась сколько-нибудь замътно и, конечно, никогда за XIX столътіе не была "значительной"...

Далъе. Какъ понять, что при бъдности сатиры общественной, при ея безцвътности Искры "побаивались многіе сильные міра сего"? Не указываетъ-ли это лучше всего на истинное значеніе этого "по преимуществу литературно-сатирическаго" органа?.. Ниже читатель ознакомится съ отдъломъ литературной сатиры, а теперь пока мы только констатируемъ фактъ: г. Трубачевъ нехорошо сдълалъ, что писалъ о томъ, чего не зналъ.

Публика шестидесятых годовь, очевидно, личше понимала свою Искру. По указанію г. Скабичевскаго, у нея было въ лучшіе годы (1862 и 1863) около 10.000 подписчиковь; г. же Трубачевь, руководствуясь, по всёй въроятности, офиціальными источниками, которые есть и въ моемъ распоряженіи (напр., "Журналы высоч. учрежд. комиссіи для разсмотрёнія проекта устава о книгопечатаніи") указываеть на 7.000; разница значительная, но я думаю, что истинное число ближе къ первому, хотя провёрить ихъ мнё нигдё не удалось. 7.000 было иногороднихъ подписчиковъ—это вёрнёе всего; прибавьте сюда Петербургъ и розничную продажу—и получите цифру г. Скабичевскаго. Кром'в того, изв'єстно, что сплошь и рядомъ всё номера, оставленные на продажу, раскупались до посл'ёдняго, а часто наибол'ве удачные выходили вторымъ изданіемъ. Кром'в того, есть еще два указанія на матеріальный усп'єхъ Искры. Въ 1866 г., г. Несте-

<sup>1)</sup> Ibid., 124.

ровъ вивств съ Е. И. Екшурскимъ выпустилъ альбомъ каррикатуръ и рисунковъ изъ Искры— "Неугасшія искры", гдѣ были употреблены въ дѣло скупленныя у Степанова илише, и альбомъ этотъ имълъ громадный успъхъ. Во-вторыхъ, въ серединъ 1862 г. Искры за 1859 г. въ продажъ уже не было совсъмъ, а за 1860 и 1861 гг. оставалось очень немного экземиляровъ.

Вообще Искра старалась поменьше говорить о своемъ тиражъ, чтобы не привлечь къ себъ особеннаго вниманія цензуры, всегда взвъшивавшей эту сторону "неспокойныхъ" изданій...

Содержаніе "Искры" по вопросамъ: кръпостное право, судъ, отношеніе къ гласности, свобода печати.

Теперь мы можемъ приступить къ ознакомленію съ саминъ содержаніемъ журнала и, конечно, начнемъ его съ краеугольнаго камня дореформенной Россіи кръпостного рабства. Искра, какъ и все передовое общество, видъла въ немъ разумвется, перваго и самаго ужаснаго врага грядущаго возрожденія. Но извветно, какую печать молчанія по этому кардинальному вопросу наложили своевременно на прессу...

Искра не была исключениемъ. Робко, боязливо, кое-гдъ только и очень ръдко прокрадывалась пара-другая словъ для обличенія этого исключительнаго по силъ зла. Удивительно даже, что и то пропускалось, что появилось на ея страницахъ. Сочувствіе редакціи къ угнетенному мужику болье или менье ясно

сказалось впервые въ стихотворении "Палашка":

Не Пелагея, а Палашка— Ужь такь она, Со дня рожденія, бѣдняжка, Окрещена.

Она какъ лошадь почтовая: Впрягуть-вези! Всегда въ дохмотьяхъ и босая, Всегда въ грязи.

На ней заплатки да заплатки-И счету нътъ! Сухія корки да остатки— Ея объдъ.

Одно глубокое смиренье И въчный страхъ-Другого нѣту выраженья Въ ея чертахъ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все остальное шито-крыто, Давнымъ-давно; Въ ней все запутано, забито, Заглушено.

Никто пичемъ не озадачитъ, Безстрастный взглядъ... А, можетъ быть, она и плачетъ, Когда всѣ спять 1).

Бывшіе раньше намеки очень блідны. Такъ, напримірь, въ каррикатурі изображень старикъ-помъщикъ въ вольтеровскомъ креслъ, весь обвязанный, окруженный всякими банками и склянками; видъ очень утомленный. Передъ нимъ старый слуга-дворовый, отъ усталости спящій стоя.

"— Васька, ты усталь?

"— Усталь, сударь, всю ночь простояль около вашей милости. "— И я постояль бы, да не могу и сна нътъ. А спать хочешь?

"— Хочу, сударь.

"— Экая счастливая бестія" 2).

Въ другомъ мъстъ разсказывается про одного помъщика-степняка, называвшаго своего Фильку "Эманципаціей" и тутъ-же со скрежетомъ зубовнымъ "дувшаго его въ рыло"...

Отмътить освобождение крестьянъ Искрю совствить не пришлось, ни однимъ словомъ! Ближайшая пятница (день выхода журнала), вслъдъ за объявленіемъ воли, приходилась 10 марта, на первой недълъ великаго поста, но ни на первой, ни на седьмой недълъ  $\mathcal{U}_{c\kappa pa}$  никогда не выходила  $^{3}$ ), а 17 марта въ нумеръ ни звука о колоссальномъ событии. Очевидно, весь нумеръ быль уничтоженъ... Только 24 февраля, когда редакція, конечно, знала о подписанномъ манифестъ, Елисеевъ замвниль свою "Хронику прогресса" "Замвтками о твлесныхь наказаніяхь", которыми какъ бы подсказывалъ дальнъйшій логическій шагъ по пути поднятія человъческой личности.

Но вотъ реформа прошла, а Искръ, все-таки, нельзя обращать вниманія на жизнь деревни. Случайно проскочить мордобитіе мирового посредника изъ дихихъ господъ или ворчанье урядника, связывающаго мужика по рукамъ веревкой.

"По крайней мъръ теперь вы чувствуете себя свободнъе?

Нѣтъ, родимый не чувствую.

--- Ну, ужъ это прихоть, привычка быть всегда недовольнымъ".

Изъ "самыхъ живыхъ современныхъ національныхъ вопросовъ Россіи", названныхъ еще Бълинскимъ за 12 лътъ до основанія Искры, оставался судъ. Но и его Искров приходилось обходить молчаниемъ—на стражи охранения суда отъ гласности стоялъ гр. Панинъ, всеми мърами ограждавшій свое мини ерство отъ вмъшательства непрошенныхъ обличителей. Введеніе же судебныхъ уставовъ совпало съ вонцомъ лучшаго періода  $\mathit{Искры}$  и тоже не было отмѣчено сколько-нибудь замътно: Искру въ это время давили со всъхъ сторонъ, о чемъ мы поговоримъ дальше.

Очень удачна каррикатура Шестакова, которую и воспроизвожу.

 <sup>1) 1860</sup> г., № 46.
 2) 1859 г., № 11.
 3) Это дълалось не по желанію редакціи.



Секретарь. Какого вы мивнія? Засъдающій. А? Секретарь. Какого вы мнѣнія по этому дѣлу-съ? Засѣдаю щій. Ая согласень. Секретарь. Съ кѣмъ? Засѣдающій. А? Съ кѣмъ? Съ сосѣдомъ? Секретарь. Съ какимъ-съ? Засѣдающій. Съ Перепеловымъ. Секретарь. Они ужъ скончались. Засъдающій. А? Когда? Секретарь. Да еще въ 1855 году-съ. Засъдающій. Ну, ну, хорошо, пожалуй, я подпишу.

(1863 г., № 25).

Затъмъ наибольшею ясностью отличалась прежде всего каррикатура, изображавшая важнаго, тучнаго предсёдателя суда, приказывающаго молодому человёку:

"Въ этомъ дълъ надо обвинить Зайцева понимаете?

— Понимаю, но я не могу вести дёло противъ своей совёсти, поэтому прошу васъ передать его другому.

— Это вы начитались всякой дряни; не хотите — такъ убирайтесь; мив не нужно праведныхъ" 1).

Передъ предсъдателемъ суда стоитъ съ дъломъ въ рукахъ секретарь:

Секретарь (читая ръшеніе суда)... "Изъ трехъ воровъ одинъ умеръ, другой находится въ безвъстномъ отсутствіи, а такъ какъ, вслъдствіе вышеозначеннаго обстоятельства, невозможно опредёлить, какая доля изъ украденнаго досталась на долю главнаго вора, имъющагося на лицо, то и ръшили единогласно: освободить его отъ суда безъ последствій и т. д.". Я не решился подписать это решеніе, оно и незаконно и не логично!..

Предспдатель. Но... естественно! И я... стою за это рѣшеніе! 2).

При обозрвніи Искры въ области обличенія чиновничества придется, конечно, увидёть тамъ многія черты, присущія въ свое время и жрецамъ Өемиды.

¹) 1859 r., № 21. ²) 1864 r., № 49.

Но, несомнънно, въ числъ самыхъ важныхъ вопросовъ стоялъ вопросъ о свободъ печати, Бълинскимъ подразумъваемый, какъ необходимое основаніе для разръшенія всего другого. Время обличительнаго жара породило въ чиновничьей, бюрократической сферъ то отношеніе къ гласности, которое такъ прекрасно схвачено въ нъсколькихъ словахъ Салтыковымъ: "Гласность въ настоящее время составляетъ ту милую болячку сердца, о которой всъ говорятъ дрожащимъ отъ радостнаго волненія голосомъ, но вмъстъ съ тъмъ замътно перекосивши рыло въ сторону..." 1). Именно такъ относился тогда каждый чиновникъ, также желавшій казаться человъкомъ современнымъ. Когда же эти господа оставались наединъ или сидъли въ компаніи своихъ върныхъ единомышленниковъ, они говорили далеко не то.

И. Л. Дмитріевъ-Мамоновъ подмітиль это очень недурно.

## Разсужденія о гласности.



- 1. Ну что теперь станешь д'влать, какъ все-то разсказывать стануть? просто хоть въ воду отъ стыда бросайся.
  - 2. Я говорю, что гласность—это разбой на большой дорогъ.
- 3. Я теб'є говориль, покуда быль ты въ сил'є: топи этихъ умниковъ, топи въ сибирскихъ болотахъ—не верилъ!
- 4. Пусть говорять про меня что хотять, я плюю на все. Съ именемъ и деньгами on est toujours un homme comme il faut. (1860 г., № 11).

Вообще это было время, когда поневол'в приходилось говорить о совершенно новомъ начал'в общественной жизни, и лишь очень незначительное меньшинство бюрократовъ склонялось къ гласности, но и то ум'вренной и осторожной. Вотъ что находимъ, между прочимъ, по этому поводу въ елисеевской "Хроникъ прогресса":

"Теперь въ нашихъ газетахъ мы уже не встрвчаемъ восторженныхъ описаній офиціальныхъ объдовъ въ честь начальниковъ губерній, фельетоны не ограничиваются дифирамбами въ честь учредителей загородныхъ гуляній и отчетами о сценическихъ представленіяхъ, съ осторожными замѣчаніями, что такой-то актеръ при полномъ сборѣ въ его бенефисъ не совсѣмъ твердо выучилъ и не совсѣмъ хорошо выполнилъ свою роль, а такая-то актриса, хотя и очень любимая публикою,

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе сочиненій", изд. ІІ, "Сатиры въ прозъ", 377.

къ сожалѣнію, очень рѣдко появляется на сценѣ,—нѣтъ, теперь мы уже выше всъхъ этихъ мелочей, мы уже шагнули отъ нихъ на неизмъримое разстояніе. Теперь мы знаемъ на перечеть всѣ злоупотребленія, совершающіяся въ городахъ: Крутогорскѣ, Чернорѣчкѣ, Святославѣ, въ городѣ А, въ городѣ Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, И, І, К, Л и пр., въ губерніяхъ: —ской, —вской, —овской, —ковской, —сковской и — осковской. Пусть эти губерніи не названы и эти города не существують: случившіеся въ нихъ факты возможны, и мы радостно привътствуемъ ихъ литературное обличеніе. Нельзя же допустить, въ самомъ дѣлѣ, чтобы города и губерніи назывались ихъ настоящими именами; это было бы не всегда удобно и привело бы вовсе не къ тъмъ результатамъ, какихъ мы желаемъ. Намъ нужна гласность умпренная, гласность, благоразумно располагающая своими ударами: въ одномъ случав называющая того, кого обокрали, въ другомъ-того, кто обокралъ, а ни въ какомъ случав не называющая обоихъ; гласность никому не обидная; гласность прозрачная, какъ стихотворенія г. Фета и, какъ стихотворенія г. Фета, оставляющая въ умъ сочувствующаго читателя вопросъ, намекающая ему о испытанномъ имъ впечатлъніи, не разръшая самаго вопроса, не развивая минутнаго впечатлънія въ опредъленную мысль и ясное указаніе" 1).

Шестаковъ иллюстрировалъ эту мысль очень остроумно.

Безопасный способъ рисовать каррикатуры, не касаясь ни чьихъ личностей.



Подписей къ подобнымъ каррикатурамъ не полагается.

(1860 r., № 14).

Не менъе остроумна и каррикатура Рудковскаго:



Средство защитить себя отъ гласности. - Совъсть моя чиста. (1860 r., № 36).

А вотъ фотографія обыкновеннаго тогда провинціальнаго явленія.



Аграфена Өедоровна. Съ этой минуты я запрещаю въ нашемъ городъ чтеніе "Искры", какъ запретила прежде чтеніе "Московскихъ Въдомостей".—Нагайку освободить отъ дежурства и возложить на него исключительно бдительный надзоръ за этими непозволительными газетами. Слышите-ли? (1860 г., № 9). — Слушаю-съ.

Преслѣдованіе и козни противъ "скарипадента", ставшія теперь обыкновенными, тогда только начинались, зарождались. Изъ матеріала этого рода приведу разговоръ корреспондента съ какимъ-то подрядчикомъ:

"— Что вамъ угодно?

"— Будучи наслышанъ, что вы статейки разныя о нашемъ городѣ пописываете-съ, такъ пришелъ предложить вашей милости молодцовъ, сколько пожелаете-съ, за умѣренную плату.

"— На что же мнѣ вашихъ молодцовъ?

"— А примърно-съ, куда выйти, все же съ ними безопаснъе-съ" 1).

Характерна также небольшая каррикатура:



Наши "собственные корреспонденты" стекаются со всёхъ сторонъ просить у журналовъ освобожденія и надёла землею.

(1861 r., № 48).

Но гласности приходилось выдерживать не только натискъ извъстныхъ сферъ, а и прямыя препятствія со стороны цензуры, не приспособившейся къ духу эпохи шестидесятыхъ годовъ. Въ этой области Искра дала очень интересный и разнообразный матеріалъ для характеристики прошлаго, исчерпать который, какъ и во всъхъ другихъ областяхъ, совершенно не входитъ въ мою задачу.

Въ 1862 году шли работы особой комиссіи кн. Оболенскаго по пересмотру устава о цензуръ. Нъкоторые върили розсказнямъ Головнина и Валуева и ожидали свободы слова. Искра не отличалась на этотъ счетъ оптимизмомъ. Вотъ какъ она понимала "свободу тисненія":

<sup>1) 1860</sup> г., № 17.



Свобода тисненія.

(1862 г., № 28).

Степановъ былъ въ этой области незамънимъ, конечно, не безъ помощи подсказывавшихъ мысль товарищей. Приведу три его работы. Одна вообще по поводу журналистики:



Идея. Мы уговорились такать вмтьстть?
Пресса. Извините—не могу... дала обътъ пъшкомъ: три шага впередъ и два назадъ.
Идея. Ну такъ конный пъшему не товарищъ—прощайте!
(1862 г., № 40).

Другая, касающаяся собственно сатирической журналистики и особенно Искры:



— Куда л'взещь, воструха? Ты начальства не безпокой—осерчаеть. Вотъ твое м'всто въ этой грязи ройся.

(1863 г., № 36).

Третья, необыкновенно остроумно пародировавшая порядки тогдашняго петербургскаго цензурнаго комитета (см. стр. 63).

Литературная часть не отставала. Старику В. Бенедиктову, человъку казалось-бы, сравнительно далекому отъ красныхъ чернилъ по безобидности темъ своей музы, принадлежитъ, однако, стихотвореніе—"Къ точкамъ":

Знакомки старыя! О вы, въ нѣмыя строчки, Средь огненных стиховъ, разбрызганныя точки! Скажите: бросивъ здѣсь неконченный куплетъ, Самъ, мимо всѣхъ чиновъ, насыпалъ васъ поэтъ, Иль вы явились тутъ и въ должности и въ чинѣ—По независящей отъ автора причинѣ? Поставлены-ль въ замѣнъ игривыхъ, острыхъ словъ,



Редакторы журналовъ отстаивають с

1.—Некрасовъ. 2.—В. С. Курочкинъ, 3.—С. С. Громека, 4.—М. М. Достоевскій.

(1862 r., № 32).

Могущихъ уколоть какихъ нибудь глупі Которые живуть на нашемъ попеченъв, Имъя иногда особое значенье? Иль замънили вы нескромный оборотъ Рвчей, способныхъ жечь и соблазнять народъ, Вводить въ лукавый грахъ жену или вдовицу И заставлять краснёть стыдливую девицу? Иль правда смѣлая идеи роковой, Чтобъ не тревожить міръ больной, полуживой,
 За вами спряталась? Такъ въ отвращенье грому И шуму отъ взды по тряской мостовой Кидаютъ предъ жильемъ недужнаго солому 1).

Передъ солиднымъ господиномъ стоитъ маленькій гимназистикъ, въ сторонъ наставникъ.

"— Что вы дълаете! развъ можно давать мальчику Грановскаго? Въдь онъ, тамъ Искандера расхваливаетъ...

"— Это онъ Александра Македонскаго называетъ Искандеромъ.

"— Александра Македонскаго! Знаемъ мы! Нътъ, батюшка, это, я вамъ скажу, просто уловка, чтобы пропустили..." <sup>2</sup>).

¹) 1862 r., № 18. ²) 1863 r., № 35.

Двое писателей ведуть разговорь:

"— Есть одинъ пунктъ, гдъ сходятся всъ писатели, несмотря на различія своихъ убѣжденій.

"— Гдівтже это? "— Въ цензурномъ комитеть" 1).

На диванъ сидятъ двое, вдали у стола, писатель съ рукописью.

"— Кто это?

"— Мертвый капиталь.

"— Какъ такъ! Значитъ, скряга-милліонеръ? "— Нѣтъ, литераторъ, неудобный для печати" 2).

Редакторъ газеты заключаетъ условіе съ факторомъ типографіи: "Ред. Ну а за строки помаранныя также полагается плата?

" $\Phi$ ак. Да, мы беремъ  $1^{1}/2$  коп. за строку.

"Ред. Дорого; это составить большой разсчеть. "Фак. Развъ у васъ такъ много не пропускаютъ?

"Ред. Нѣтъ, все пропускаютъ" 3).

Діалогъ писателя съ однимъ изъ редакторовъ:

"— Этоть журналець становится очень неисправень; мий не донесли трехъ номеровъ. А къ вамъ?

"Ред. Ну, меня не забывають; постоянно доносять" 4).

Въ 1861 г. Искра впервые огласила одинъ изъ подвиговъ всероссійски извъстнаго цензора А. И. Красовскаго, назвавъ статью: "Цъломудренный наставникъ", а Красовскаго спрятавъ подъ этотъ псевдонимъ. Начиналась она такъ:

"Намъ случайно попалась тетрадь одного богатаго юноши, воспитывавшагося дома 5). Въ тетради этой написаны, между прочимъ, стихи юноши и карандашемъ учителя сдёланы замётки. Представляемъ читателямъ и то и другое. Кавъ юноши, такъ и его мудраго наставника уже нѣтъ на свѣтѣ. Стихи, подобные прилагаемымъ, пишутся, впрочемъ, и по настоящее время и не только юношами, но и людьми преклоннаго возраста, но къ подобнымъ замъткамъ, кажется, уже не способенъ ни одинъ изъ современныхъ нашихъ руководителей".

Затвиъ шли стихи: "Стансы въ Элизъ" и примъчанія "цъломудреннаго наставника". Передамъ ихъ, такъ какъ въ "Воспоминаніяхъ" Головачевой-Панаевой, въ "Очеркахъ исторіи русской цензуры" г. Скабичевскаго и въ другихъ мъстахъ они приведены въ иныхъ варіаціяхъ.

> "О, сладостно, клянусь, съ тобою было жить, Сливать съ душой твоей всё мысли, разговоры, Улыбку устъ твоихъ небесную ловить.

Примпчаніе наставника. Сильно сказано! Женщина недостойна, чтобы улыбку ея называть небесною.

¹) 1863 r., № 12. ²) 1864 r., № 14. ³) 1863 r., № 23. ⁴) 1862 r., № 49.

Б) На самомъ дѣлѣ редакція получила тетрадь стиховъ бѣднаго поэта Олина, представившаго ее Красовскому въ 1823 году.

И модча на тебъ свои нокоить взоры.

Примъч. наст. Тутъ есть какая-то двусмысленность.

О, дѣва милая! изъ смертныхъ всѣхъ лишь ты Подъ бурей страшною меня не покидала, Не вѣрила рѣчамъ презрѣнной клеветы И поняла, чего душа моя искала.

Примпч. наст. Должно сказать чего именно.

Пусть зависть на меня свой изливаетъ ядъ, Пускай злословія шинитъ языкъ презрѣнный, Что въ мнѣньи мнѣ людей? Одинъ твой нѣжный взглядъ Дороже для меня вниманья всей вселенной.

*Примъч. наст.* Слишкомъ сильно сказано, къ тому же старшихъ вниманьемъ дорожить должно.

О, какъ бы я желалъ пустынныхъ странъ въ тиши, Безвъстный близъ тебя къ блаженству пріучаться, И кроткою твоей мелодіей души Во взорахъ дышащей, безмолвствуя плъняться.

Примпи. наст. Такихъ мыслей никогда разсвивать не должно. Это значитъ, что авторъ не хочетъ продолжать своей службы, для того только, чтобы быть всегда съ своей любовницей.

О какъ бы я желалъ всю жизнь тебѣ отдать!! У ногъ твоихъ порой для пѣсней лиру строить...

*Примъч. наст.* Слишкомъ унизительно для нравственнаго человѣка сидѣть у ногъ женщины.

Всѣ тайныя твои желанья упреждать, И на груди твоей главу мою покоить.

Примъч. наст. Стихи чрезвычайно сладострастные.

Тебѣ лишь посвящать, разлуки не страшась, Дыханье каждое и каждое мгновенье, И сердцемъ близъ тебя, другъ милый, обновясь, Въ улыбкѣ устъ твоихъ печалей пить забвенье".

*Примпч. наст.* Всѣ сін мысли противны нравственности" 1).

### Міръ чиновничій,

Чиновничество и бюрократія стараго времени представлены въ *Искрп* очень полно и всесторонне.

Устами "мичмана Кропотова", въ XVIII ст., дъйствительно, писавшаго посланія всевозможнымъ вельможамъ, Искра обращалась къ министру внутреннихъ дълъ:

"Если бы вы взяли на себя трудъ анатомировать и раскрыть порученную вамъ внутренность, то сколько бы вы нашли въ нъдрахъ ея испорченныхъ сильною несправедливостью кишекъ! Вы бы увидъли, что иной тощій желудокъ третьи сутки страдаетъ спазмою; сколько бы вы обръли попорченныхъ нервовъ, могущихъ въ порученной вамъ внутренности служить для варенія пищи всеобщаго благо-

¹) 1861 r., № 48.

денствія, но угнетеніе остановило въ нихъ кровь патріотическаго усердія. Я увѣренъ, что ваше превосходительство, прочитавъ письмо сіе, въ предложеніи вашемъ департаменту, пришлете мнѣ спасительную микстуру. Впрочемъ, если вы письмо сіе примете въ противномъ смыслѣ, то для меня все равно: въ Сибири тоже солнце свѣтитъ. Здѣсь кровь леденѣетъ отъ всеобщей холодности, а тамъ оная согрѣвается землянымъ соучастіемъ" 1).

Когда стали ходить самые первые слухи о назначени графа М. Н. Муравьева генералъ-губернаторомъ сѣверо-западнаго края, въ *Искртъ* появилась такая каррикатура:



"Муравьевъ-то, муравьевъ! Вотъ гдъ пища соловьевъ! Прилетай же поскоръй, Обличитель соловей".

(1863 r., № 1).

Появление этой замъчательной каррикатуры Степанова какъ разъ въ мятежные дни майскихъ пожаровъ, когда Валуевъ особенно непрочно чувствовалъ себя на канатъ, было очень своевременно... Потомъ Искра платилась не разъ за эту свою смълость.

Надо ли говорить, какой усивхъ имълъ этотъ нумеръ§...

Не обиженъ былъ невниманіемъ и П. А. Валуевъ. Меньше чѣмъ черезъ годъ со дня своего назначенія министромъ внутреннихъ дѣлъ онъ былъ изображенъ именно въ томъ положеніи, которое занималъ до тѣхъ поръ, пока реакція конца 1862 года не опредѣлила его окончательной политики.



Либералъ—эквилибристъ, ловко колеблющійся во всѣ стороны и отыскивающій благоразумную середину. (1862 г., № 21).

Безусловно характерна именно для даннаго времени небольшая картинка Степанова, въ нъсколькихъ штрихахъ нарисовавшаго квинтъ-эссенцію безпорядочности и полной несообразности въ распоряженіяхъ чиновниковъ, желавшихъ проявить свою начальственную власть:

<sup>1) 1863</sup> г., № 14. Впослѣдствіи письма Кропотова къ министрамъ были напечатаны въ "Русской Старинъ".

## Курьеръ.



Проскакалъ, сломя голову, 6 т. верстъ въ 12 дней, чтобы доставить очень нужную бумагу, на которой тотчасъ же было написано рукою Его Пр.ва: "принять къ свъдънію (1859 г., № 11).

Такихъ господъ законъ весьма мало ственялъ.

Передъ военнымъ генераломъ стоитъ чиновникъ.

"— По моему мнвнію, съ Иванова следуеть взыскать въ пользу казны.

"— По закону нельзя-съ.

"- Такъ вы и напишите, что по закону нельзя взыскать, но по духу законодательства онъ подлежитъ платежу" 1).

Къ важному "генералу" приходитъ чиновникъ.

"— Помилуйте! За что вы уволили меня со службы?

"— Я не увольняль, кто вамь это сказаль?

" Да вы вчера изволили подписать мое увольнение, я самъ читаль его.

"(Звонить, входить камердинерь). Какъ же это ты, братець, такъ неосмотрителень! Вчера, какъ докладываль мне бумаги, сказаль, что неть ни одной важной, а вотъ вышла важная. Пошелъ вонъ, дуракъ!" 2).

Въ Ардатовъ одинъ изъ увздныхъ начальниковъ обратился къ знакомому и, кажется, ему подвидомственному доктору съ слидующей ричью:

"У предводителя послёзавтра баль; я не приглашень, а между темь, слышалъ, что мои чиновники А. и Г. получили пригласительные билеты. Потруди-

¹) 1859 г., № 12. ²) 1861 г., № 14.

тесь передать имъ, что если будуть на предводительскомъ баль, то чтобъ на другой же день подали въ отставку!" 1).

Вообще съ подчиненными не стъснялись.

"— Доложи, что секретарь съ бумагами пришелъ.

"— Нельзя-съ, не принимаютъ теперь... курятъ сигару-съ.

..- А потомъ?

"— Потомъ приказали набить трубку-съ" 2).

Тенерь перейдемъ въ область взяточничества, издоимства, лихоимства, вымогательства и tutti quanti.

Въ концъ 1858 года Н. А. Вышнеградскій (братъ И. А., бывшаго потомъ министромъ финансовъ), бывшій тогда начальникомъ перваго женскаго маріинскаго училища, печатно заявиль о предлагаемыхь ему по службъ взяткахъ и о своемъ безкорыстін. За нимъ последовало несколько человекъ. Это было совершенно ново и не потому, что не было людей, не принимавшихъ взятки, а потому, что объ этомъ никто никогда печатно не заявлялъ... Въ Искръ появляется пародія на подобныя заявленія:

"Замъчено мною-къ нестастію и собользнованію-уже не разъ, что многіе слетые или близорукие люди поставляють себе долгомъ приносить ко мне по праздникамъ различныя снъди и питья. Принимая въ соображение, что я, какъ человъкъ назначенный къ исправленію занимаемой мною должности, обезпеченъ съ избыткомъ получаемымъ мною по службъ содержаніемъ, принимаю смёлость напомнить объ этомъ вышеозначеннымъ дюдямъ и этимъ печатнымъ внушеніемъ, къ которому я приступилъ послъ тягостной борьбы съ самимъ собою, исцелить ихъ отъ дальнъйшихъ подобныхъ приношеній, присовокупляя, что приношенія эти, несогласныя съ здравымъ разсудкомъ и духомъ нашихъ учрежденій, будуть оставляемы мною безъ вниманія. Въ заключеніе должень ув'вдомить, что кулекь съ пшеничною мукою, полученный мною отъ одного господина, фамилію котораго на сей разъ я скрою отъ публики, возвращенъ по принадлежности, а десятокъ утокъ, присланныхъ недавно изъ одной прилегающей деревни, возвратится приславшему ихъ, осли онъ потрудится сходить ко мнв на кухню и потребовать ихъ отъ повара Авдѣя.

"Секретарь уваднаго суда *Н. Нижнесельскій*" 3).

Когда же вятскій губернскій прокуроръ, Сырневъ, явился въ "Московскихъ Въдомостяхъ" съ заявленіемъ, что онъ вообще въ теченіе своей 35-літней службы взятокъ ни отъ кого не браль, В. С. Курочкинъ поместилъ стихотвореніе, пресъкшее на время такую "гласность особаго рода":

> Привело меня въ смущенье Это объявленье. Неужели только въ Вяткъ Не берутся взятки?

¹) 18<sup>6</sup>0 r., № 35. ²) 1859 r., № 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1859 г., № 4. Вышне = нижне, градскій = сельскій.

Нѣтъ! Въ столицѣ есть подобный, Нѣкій мужъ незлобный; О себѣ онъ также внятно, Возвѣстилъ печатно. Правда держится межъ нами Оными мужами: Господиномъ Вышнеградскимъ Съ прокуроромъ вятскимъ. Мужи правды и совъта! Вамъ зачтется это. Передъ честностію вашей, Воспылавшей солнца краше, При хвалебномъ общемъ кликѣ, Нынъ всъ языки Благодарныя Россіи Преклоняютъ выи  $^{1}$ ).

А вотъ подражаніе "Въткъ Палестины", озаглавленное: "Кредитная бумажка":

> Скажи мнв, ветхан бумажка, Гдѣ ты была, гдѣ ты жила? Въ какомъ чиновничьемъ карманъ Ты темный вѣкъ свой провела? Не на дому-ль тебя въ халатъ Совътникъ важный принималь? Въ части-ль, въ полиціи, въ палатъ Писецъ ревниво поджидалъ? Указъ суда тогда-ль читали, Обрядъ свершая старины, Когда къ рукамъ тебя прибрали Өемиды честные сыны? И тоть, кто взяль, на службѣ-ль нынѣ? Береть, какъ прежде каждый день? На мъстъ злачномъ, въ крупномъ чинъ Имѣетъ въсъ, даетъ-ли тѣнь? Иль разлученъ со взяткой, гладный, Въ одеждѣ ветхой, какъ и ты, Кончаетъ въкъ свой безотрадный На лонѣ гнусной нищеты? Повѣдай: подлою рукою Кто первый въ даръ тебя принесъ? Что было куплено тобою: Дѣла-ли крови, или слезъ? Воръ-откупщикъ къ большому-ль плуту Тебя послаль въ день именинь? И отдана ты въ ту-жъ минуту Женой за тряпки въ магазинъ? Ходатай-ли за каверзъ ловкій Тебя вручиль секретарю? И гдв ты съ нимъ потомъ, плутовка, Встрѣчала блѣдную зарю?.. 2)

¹) 1859 r., № 45. ²) 1859 r., № 16.

Въ другомъ мъстъ изложена очень остроумная "практическая ариеметика", а вслъдъ за нею дана для упражненія слъдующая "задача на всъ четыре правила":

"Нѣкто въ нашемъ уѣздномъ городѣ получаетъ въ годъ казеннаго содержанія 800 руб.

Изъ числа 800 руб. платитъ:

| За квартиру  |         |        |        |       |      |     |       | 450 pyő. |
|--------------|---------|--------|--------|-------|------|-----|-------|----------|
| Прислугъ     |         |        |        |       |      |     | . , . | 200 —    |
| За четырехъ  | дочер   | ей, вт | ь разі | ные п | ансі | оны |       | 800 —    |
| На аристокра | атичесь | сіе на | ряды   | жены  | и    | оче | ри.   | 1.200 —  |
| На одежду и  |         |        |        |       |      |     |       |          |
| На ремонтъ   | экипаж  | са, ме | бель   | и про | ч.   |     |       | 300      |
| На столъ и   | четыре  | бала   | въ г   | одъ.  |      |     |       | 900 —    |

(Не мѣшаетъ замѣтить, что большая часть живности доставляется изъ деревень—gratis). Затѣмъ откладывается въ запасный капиталъ отъ 3 до 5000 р. Спрашивается, откуда берется такая благодать?" 1).

Понятно, кто этотъ магъ и чародъй:—конечно, капитанъ-исправникъ, премированный жизнью волшебникъ, умъвшій, какъ и городничій, изъ всего извлечь пользу. Русскій исправникъ не сходилъ со страницъ *Искры* и, разумъется, клялъ ее всъми силами своей души. Вотъ, напримъръ, "Идеальная ревизія":

- Дороги у васъ въ околоткѣ!
   Ухабы, озера, бугры!
- Пожалуста, рюмочку водки: Пожалуста, свъжей икры.
- Выходить, что вы, не по чину... За это достанется вамъ.:.
- Пожалуста, кюммелю, джину,
   Пожалуста, рижскій бальзамъ.
- Пословица службы боярской: Бери, да по чину бери.
- Пожалуста, честеръ, швейцарскій, Пожалуста, стильтону, бри.
- Дороги, положимъ, бездѣлки; Но былъ я въ острогѣ у васъ...
- Пожалуста, старой горёлки,
- Галушекъ, грибочковъ, колбасъ.
   Положимъ, что часъ адмиральскій;
- Да вотъ и купцы говорятъ...
   Угодно-съ ветчинки вестфальской?
- Стерлядка-съ, дичинка, салатъ...
- Положимъ, что въ вашу защиту
  Вы фактъ не одинъ привели…
  Угодно-съ икемпу, лафиту?
- Угодно-съ рейнвейну, шабли? Положимъ, что вы увлекались...
- Сходило предмѣстнику съ рукъ...

   Сигарочку вамъ-съ: Имперьялисъ,
  Регалія, Упманъ, Трабукъ.

¹) 1860 r., № 10.

— Положимъ, я строгъ черезъ мъру И какъ-нибудь дѣло сойдетъ... — Пожалуста... Ей! Редереру!

Поставить двё дюжины въ ледъ 1).

Молодому человъку, повидимому, пробовавшему объяснить такому капитануисправнику, что такое прогрессь, "сфрый волкъ" отвъчаетъ:

"Э, Лука Лукичъ, это только кричатъ-прогрессъ, прогрессъ. А я вамъ скажу: все это вздоръ! Мой предшественникъ по 20 тысячъ въ годъ получалъ, а я едва десятокъ могъ собрать съ увзда—вотъ вамъ и прогрессъ! 2).

Очень остроумень и "словарь словъ, доставлявшихъ върный доходъ городничимъ былого времени". Вотъ онъ.

А. Артель, Арестанты, Аптекаря.

Б. Бани, Бродяги, Билеты, Бойни.

В. Вводъ во владъніе, Взносъ купеческихъ капиталовъ, Винные погреба, Водка, Воры, Ворожеи.

Г. Говядина, Гурты, Грабители, Годовые праздники.

Д. Домовладъльцы, Драки, Доносы.

Е. Ереси, Евреи.

Ж. Живность, Жиды. 3. Знахари, Звѣринцы.

И. Именины.

К. Кабаки, Камеліи, Конокрады, Купцы, Колбасники, Кузнецы, Квитанціи.

Л. Лавки, Лодочники, Лабазники.

М. Моровая язва, Модистки, Мощеніе улиць, Мука, Медь, Музыканты.

Н. Находка, Наводненія, Новый годъ.

О. Обманъ, Отводъ квартиры, Отопленіе, Освъщеніе, Откупъ, Оптовая продажа, Обмерь, Обвесь.

П. Пожары, Подрядчики, Поставщики, Портные, Постоялые дворы, Пас-порты, Продукты, Пожарные инструменты.

Р. Разбойники, Ремесленники, Рестораціи, Рекрутскіе наборы, Ревизскія

сказки, Ремонтъ. С. Слъдствія, Сахарные, Свъчные заводы, Судохозяева, Сало, Солонина, Съно,

Т. Товары, Табуны, Такса, Торговля. У. Утопленники, Улицы, Увѣчья.

Ф. Фабрики, Фонари, Фигляры, Фортунки, Фальшивая монета. Х. Холера, Хлѣбники, Харчевни. Ц. Цѣны справочныя, Цыгане, Цѣловальники.

Ч. Чай, Чума, Чумаки, Чародви, Чудеса. Ш. Шаношники, Шиканье (въ театрв), Шумъ, Шайки, Шулера, Шабашъ.

**Ъ**. Взда (быстрая по городу).

**Э**. Эпидеміи, Экзекуція. **Я**. Ярмарки, Яды, Ябедники <sup>3</sup>).

Талантливый карандашь М. Знаменскаго даль такую удачную комбинацію условій жизни чиновнаго люда, что ее нельзя не считать заслуживающей серьезнаго вниманія и теперь:

<sup>1) 1860</sup> r., № 18. 2) 1860 r., № 51. 3) 1861 r., № 2.



Хозяйство городскихъ властей.

Хозяйство сельскихъ властей.

Хозяйство учителя. (1860 г., № 15).

Какой злой ироніей и вм'єст'в р'єзкой правдивостью проникнута учительская жизнь! И сколько потомъ исписано бумаги для иллюстраціи того, что талантливый художникъ далъ лишь н'еколькими штрихами.

Еще одна работа того же Знаменскаго:

Откупщикъ-ходячая печка чиновниковъ въ провинціи.



«Вотъ и 1-е число, а какъ холодно. Позвольте, Матвъй Даниловичъ, погръть немного руки». (1860 г., № 2).

Невъжество чиновничества, какъ извъстно, доходило до геркулесовыхъ столбовъ. Искра полна всевозможными иллюстраціями этой черты стараго крючкотвора, но и здъсь я приведу лишь кое-что.

Одному просящему мъста начальство дало, для испытанія въ "письменности", тему: "Нева съ притовами и ея исторія", отъ выполненія которой зависъла дальнъйшая судьба кандидата. Сочиненіе было представлено. Вотъ помътка на немъ "генерала":

"Приведенныя г. авторомъ цифры и данныя по излагаемому вопросу оказались, по провъркъ съ дълами канцеляріи, вполнъ правильными. Что же касается до положенія г. автора, что будто бы при устьъ р. Ижоры в. к. Александръ Ярославичъ одержалъ побъду надъ шведами и за это получилъ названіе "Невскаго", то, по справкъ, свъдъній объ этомъ въ дълахъ канцеляріи не имъется"... 1).

<sup>1) 1859</sup> г., № 3.

"— Департаменть спрашиваеть: не имъется ли въ здъшней губерніи антра-

цита? то какъ прикажете отписать. Я не знаю, что это за антрацитъ.

"— Такъ какъ наша губернія изобилуеть лісами, то, надо полагать, что туть спрашивается о какомъ-нибудь звара; отвачайте, что въ нашей губерніи такихъ звѣрей не водится" 1).

### Вообще антрациту везло.

"— Я уже сдълалъ-съ распоряжение объ отыскании его.

"— Извините, я не догадываюсь.

— (Шопотомъ) Объ отысканіи антрацита.

"— А вёдь это, мой милый, должно быть, какой-нибудь важный злоумышленникъ.

"- Это минералъ-съ.

"— Прошу покорно, еще и генераль!" 2).

Передъ начальникомъ стоитъ чиновникъ, съ руками, вытянутыми "по швамъ".

"- Изъ какихъ доходовъ вы, милостивый государь, купили голову сахару? "— Я купилъ не одинъ, а съ двумя товарищами, потому что такъ выгодиве.

"- Гм... это въ некоторомъ роде соціализмъ, такъ знайте же, что я не могу этого допустить между моими подчиненными!" 3).

Но невъдомы были не только "антрацитъ", "коммунизмъ", "соціализмъ" и пр., а даже дъдушка-Крыловъ.

"- Какъ вы смёли сказать вашему начальнику, что у сильнаго всегда безсильный виновать?!

"— Это такъ Крыловъ выразился.

"— A! такъ подать сюда Крылова!" <sup>4</sup>).

А воть рапорть, содержаніе котораго рёшительно всёмь покажется загадкой.

"Въ А-скую казенную палату.

"Мез-скаго виннаго пристава рапортъ.

"Отъ скотской гнусности по обряду ихъ звърства, на гвоздъ пригвождена насильственная скота дерзость. О чемъ Ар—ской казенной палатъ и имъю честь донести. Мез-скій винный приставъ Шепелевъ" 5).

Этотъ ребусъ, оказывается, значилъ: винные погреба требуютъ починки: они пришли въ такую ветхость, что скотина, почесываясь объ углы, расшатываетъ зданіе и грозить ему конечнымь паденіемъ. Удостов'вриться можеть всякій на мъстъ, такъ какъ на гвоздяхъ видны клочья шерсти...

Кто не помнить щедринское: "Ну, я разумъется, сейчась же запрось: "почему нътъ статьи о шелководствъв. Конечно, не скоро забудется и полицейскій

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1859 r., № 45. <sup>2</sup>) 1860 r., № 11. <sup>3</sup>) 1863 r., № 48. <sup>4</sup>) 1861 r., № 38. <sup>5</sup>) 1859 r., № 31.

счетъ пчелъ, которыхъ оказалось "тридцать одна тысяча девятьсотъ девяносто семь штукъ"... Статистика губернаторовъ, исправниковъ и становыхъ стараго времени, поистинъ, была сказочна по своей нелъпости. Искра дала не мало по этому поводу очень интересныхъ фактовъ.

"...Собачкъ дворника, чтобы ласкова была". Эта заповъдь Молчалина перешла въ его потомство съ плотью и кровью. Угодничество, самое наглое, самое гнусное,—средство для снисканія у начальства милостей и расположенія. На эту удочку не идуть только исключительные люди.

Въ Брюссель стали издавать русскій офиціозь—газету "Le Nord". Конечно, немедленно были приняты мьры, чтобы доказать начальству, насколько блестяща эта мысль. Въ запискахъ Валуева и другихъ свидътельствахъ современниковъ встръчаются положительныя указанія на старанія губернаторовъ распространить эту газету въ деревнь... И распространяли...

"Провзжій. Что это у тебя въ рукахъ, мой другъ?

"Мужичокъ. Въдомости Нортъ, батюшка. Какъ же, въдь, и насъ приглашали подписываться.

"Провзжій (*другому пропъжему*). Что ты на это скажешь, а? Небось замодчаль... Ахъ вы, крикуны! Туда же: надо распространять грамотность! А ты укажи мив, гдв простой народь читаетъ иностранные журналы!.. Нѣтъ, братъ, далеко еще до насъ всѣмъ нашимъ иноземцамъ" 1).

### А сколько жизни въ этой каррикатурф!



Подчиненный. — Позвольте узнать, за что вы меня лишили мѣста? Начальникъ. — За то, что вы не умѣете служить, какъ эти господа (1862 г., № 17).

¹) 1859 r., № 28.

## Сколько ея и въ стихотвореніи А. Жемчужникова: "Разногласіе"!

Два господина однажды сошлись, Очень умъренно ъли и пили— И разговоромъ потомъ занялись. Все о разумныхъ вещахъ говорили:

О томъ, что такое обязанность, право, И какъ надо дъйствовать честно и право, Съ пути не сбиваясь ни влъво, ни вправо. Кажется, мнънье должно быть одно—
Подлость и честь въдь не спорное дъло?
Вълымъ нельзя ужъ назвать что честно

Бѣлымъ нельзя ужъ назвать что черно, Также и чернымъ назвать то, что бѣло? Пошли у нихъ толки, пошли примѣненья; Того и другого терзали сомнѣнья,

Того и гляди, что раздълятся мнѣнья!.. Входитъ вдругъ третье лицо невзначай. Стало оно говорить безъ умолку То, о чемъ даже не снилося имъ, чай, И окончательно сбило ихъ съ толку...

Одинъ изъ нихъ былъ титулярный совѣтникъ, Межъ тѣмъ, какъ другой былъ коллежскій совѣтникъ— А третій—дѣйствительный статскій совѣтникъ 1).

## Приведу еще двъ иллюстраціи.

# Передъ портретомъ вліятельнаго человѣка.



Чиновники города Т.....а продають свое имущество, чтобы дать объдъ по подпискъ вновь прибывшему начальнику.

(1862 г., № 10).



(На голосъ "Mein Liebchen, was willst du noch mehr?"). "Своими глазами ты можешь

"Своими глазами ты можешь Меня усмирить, подчинить, Ты можешь меня уничтожить... Ты можешь меня наградить!..."

(1864 г., № 27).

¹) 1859 r., № 2.

### Дореформенная полиція.

Не мало перепало и на долю полиціи, едва-ли ни сконцентрировавшей въ себъ всъ отрицательныя стороны современнаго Искриъ чиновничества.

Прежде всего нельзя пройти молчаніемъ одну изъ самыхъ удачныхъ елисеевскихъ "хроникъ прогресса" — удачныхъ по злъйшей пародіи.

Въ 1859 году редакція "Русской Бесѣды", желая серьезно заняться освѣщеніемъ народной жизни, командировала въ провинцію извѣстнаго П. И. Якушкина, какъ нельзя лучше подходившаго къ роли деревенскаго бытописателя. Якушкинъ одѣлъ простое платье и въ этомъ видѣ началъ свое знаменитое изслѣдованіе. Но въ Псковѣ ему пришлось столкнуться съ такимъ произволомъ тамошняго полицеймейстера, подобнаго, которому часто не встрѣчалось. Его арестовали, чуть ни истязали, грубостью хотѣли выколотить признаніе въ истинной цѣли "предосудительнаго" переодѣванія и путешествія... Все это возмущеннымъ Павломъ Ивановичемъ, было, наконецъ, опубликовано и вотъ поднялся шумъ...

Вся пресса встала на защиту безвинно и такъ турецки оскорбленнаго Якушкина. Но врядъ-ли ни остроумнъе всъхъ оказалась Искра.

"... Г. Якушкинъ—пишетъ Елисеевъ—является юмористомъ, и юмористомъ замѣчательнымъ. Помѣщенные въ "Русской Бесѣдѣ" разсказы его, по смѣлости вымысла, не уступятъ самымъ фантастическимъ сказкамъ Гофмана. Появленіе въ губернскомъ городѣ человѣка, одѣтаго по-русски, хотя на его паспортѣ значится, что онъ дворянинъ и губернскій секретарь, послужило г-ну Якушкину основою для художественнаго изображенія цѣлаго ряда комичныхъ характеровъ и, пожалуй, каррикатурныхъ, но удивительно-забавныхъ сценъ. Манера автора нѣсколько напоминаетъ манеру Гоголя въ повѣсти "Носъ", съ тою только разницею, что у Гоголя самая основа разсказа неправдоподобна, тогда какъ у г-на Якушкина невѣроятныя сцены вытекаютъ изъ самаго обыкновеннаго явленія. Это мы считаемъ значительнымъ шагомъ въ искусствѣ и заносимъ въ нашу хронику разсказъ г-на Якушкина, смѣлостью вымысла и силою примиряющаго смѣха, далеко превосходящій всѣ современные обличительные повѣсти и разсказы.

"Мы смѣялись до слезъ, читая разсказъ г-на Якушкина. Въ немъ невъроятно все, съ первой до послъдней строки. Представьте себъ, что человъка, по одному, ни на чемъ неоснованному, подозрѣнію, только потому, что онъ отставной губернскій секретарь и что онъ ходитъ по-русски — задерживаютъ въ части; потомъ, только потому, что онъ вздумалъ отворить окно, переводятъ въ арестантскую; потомъ безъ всякаго основанія, освобождаютъ; на вопросъ его, за что онъ былъ арестованъ, арестовываютъ вторично и вторично безъ всякихъ объясненій освобождаютъ; сажаютъ въ полицію третій разъ за то, что онъ вмѣсто износившейся поддевки надѣлъ кафтанъ, и, наконецъ, тѣмъ же порядкомъ, освобождаютъ;

съ условіемъ выбхать немедленно изъ города.

"Что это такое? Гдѣ и когда это могло случиться? Подъ какими градусами меридіана такъ произвольно обращаются съ человѣкомъ? У какихъ темныхъ, непросвъщенныхъ христіанствамъ, не осмысленныхъ закономъ народовъ такъ безсознательно топчутъ самыя неоспоримыя права человѣка — право свободнаго выбора занятій, право одѣваться какъ кому можно и прилично, право требовать законнаго

отвъта за незаслуженное оскорбление?

"Очевидно, все это шутка, и напрасно будемъ искать въ ней другого значенія, кромѣ художественнаго. Г. Якушкинъ своею шуткою доказалъ окончательно, что въ искусствѣ фотографически-вѣрное отраженіе личностей мертво передъ свободною кистью художника, иногда набрасывающею яркіе, черезчуръ смѣлые, черезчуръ даже каррикатурные, но живые, надѣленные плотью и кровью образы. Въ

этомъ тайна и посл'аднее слово искусства. Мы не в'аримъ ни одной букв'в разсказа, но при всей видимой шаржировкъ вымысла, въ изумленіи останавливаемся передъ поразительно върными очертаніями идеально-возможных з характеровъ. Г. Якушкинъ выказалъ себя истиннымъ художникомъ, для полноты представленія сбросивъ съ героевъ своего вымысла все случайное, накинутое условіями благоустроеннаго общества—образованіе, сознаніе своихъ обязанностей, боязнь отвѣтственности и уважение къ личности и закону"...

Дальше шли выписки изъ письма Якушкина, а въ заключение говорплось:

"Ограничиваясь указаніемъ на эту статью (письмо П. И.—*М. Л.*), не може<mark>мъ</mark> не порадоваться ея появленію. Мы въ ней видимъ значительный шагъ впередъ передъ обличительными разсказами, зачастую ничего необличающими, кромв отсутствія дарованія въ авторахъ. Здёсь все вымышлено, все каррикатурно, но все идеально возможно въ извъстной средъ и при извъстныхъ обстоятельствахъ, начиная съ самоуправства солдата, сторожившаго арестанта, и до комически-бъдственнаго положенія ученаго литератора, пускающагося въ опасныя изследованія тамъ, гдъ не подлежатъ слъдствію произволь и насиліе. Область вымысла широка и неисчернаема. Желаемъ искренно, отъ души и безъ всякихъ шутокъ, чтобъ примъръ г-на Якушкина нашелъ послъдователей" 1).

Несомнънно, такое отношение Искры къ документально установленнымъ фактамъ было едва-ли ни сильнъе многихъ громовъ и восклицаній, разумъется, вполнъ искреннихъ. Елисеевъ хотълъ показать всю сказочность якушинскихъ злоключеній и усивль въ этомъ вполнв...

Многіе, въроятно, слышали четверостишіе:

Съ полисменомъ поневолъ Долженъ я хлѣбъ-соль вести: Иль они со мною въ долѣ, Или я у нихъ въ части.

Этотъ "экспромтъ арестованнаго лондонскаго мазурика" -- произведение Искры <sup>2</sup>).



Проситель. Я къвамъ-съ... все насчетъ пропавшей шкатулки. — А... да... да... воръ пойманъ! Но шкатулка еще не найдена; впрочемъ, е безпокойтесь: мы объ ней позаботимся. (1859 г., № 36). вы не безпокойтесь: мы объ ней позаботимся.

¹) 1859 r., № 40. ²) 1860 r., № 30.

Полна также жизненной правды такая сценка. Вудочникъ приходитъ къ торговкъ мочеными яблоками и суеть ей билеть на спектакль въ пользу бъдныхъ:

"— На, бери билеть! "— Какой? Зачьмъ?

"— На бъдныхъ... Тальянская ночь будетъ, поди посмотри.

"— Да Господь съ ней, я и не знаю, что это такое. Куда я пойду?

"— Не мое дѣло; приказано—такъ бери.

"— Да когда-жъ эта будетъ ночь?

"— Когда будетъ?! Вчера была! — Да это все равно, бери, велено, а не то лавку запру" 1).

Идутъ два пріятеля, въ отдаленіи "недреманое око".

"— Скажи-ка, Ванюха, зачёмъ это городовымъ дали шапки съ огненными околышами?

"— A это, чтобъ знали, на чьей головъ шапка горитъ" <sup>2</sup>).



Не рыба ловитъ крючокъ, а крючокъ рыбу. (1863 г., № 7).

Здъсь же умъстно воспроизвести тъ немногіе штрихи, которыми Искра успъла обрисовать курсъ высшей полицейской дъятельности, особенно чувствительной для русскаго общества въ эпоху 1862-64 годовъ. Помните слова Некрасова, относящіяся именно къ этому періоду, когда многому приходилось сказать посл'ёднее "прощай":

"Литература съ трескучими фразами, Полная духа анти-человъчнаго, Администрація наша съ указами О забираніи всякаго встрѣчнаго— Дайте вздохнуть!"

¹) 1859 r., № 28. ²) 1863 r., № 13.

## Искра и туть не молчала... по мъръ возможности.

"— Я встрътилъ васъ недавно въ каретъ-видно, разбогатъли? "— Нътъ, это карета отъ Цъпного моста—она даромъ возитъ" 1).

Какой-то господинъ несеть связку книгь. Его встречаеть знакомый.

"— Донесете-ли вы это?

"— Помилуйте-съ, и не это доносилъ" 2).

"— Мит тамъ объщали мъсто.

"— Какъ, значитъ, литературу по боку?

"— Говорять, что мои обличенія не совсімь литературны.

"— Върно. Возьмите лучше объщанное мъсто.

"— Требуютъ рекомендаціи.

"— Укажите на свои уши" 3).

"— Состри-ка что-нибудь, а? "— Нътъ, братъ, не такое время; тутъ ухо нужно держать остро, а не "— ; языкъ" 4).



- Что-жъ, посидимъ и поболтаемъ.

— Не върно. Прежде болтають, а потомъ сидять. (1863 г., № 45).

¹) 1862 r., № 50. ²) 1864 r., № 32. ³) 1864 r., № 36. 4) 1864 r., № 30.







— Хорошо-ли сидитъ?— Не извольте безпокоиться.(1864 г., № 2).

Къ этому же періоду относится довольно изв'єстное въ свое время стихотвореніе "Кто она?", принадлежащее перу остроумнаго В. П. Шумахера, сотрудничавшаго п въ Искръ, но подъ неизв'єстнымъ мн'є псевдонимомъ. Оно не было пропущено цензурою въ 1862 году и ходило въ рукописи:

"Тятька! Эвонь—что народу Собралось у кабака... Ждуть каку-то все свободу: Тятька, кто она така?" "—Цыць! Нишкни! Пущай гуторять, Наше дёло сторона... Какь возьмуть тебя да вспорять, Такь узнаешь, кто она!"

Режимъ реакціи настолько упрочился къ серединѣ 1863 года, что передовому обществу стало ясно ближайшее будущее.

Ни для кого не было сомивнія, что это была жила жизни, а не случайная черточка. Атмосфера двлалась тяжела, чувствовалось, что вотъ-вотъ, вдругъ все пріостановится... Подъ вліяніемъ этого внечатлівнія Бордгелли набрасываетъ схему страшившей Россію перспективы, тімь боліве, что частично она уже выполнялась (см. стр. 82)...

Эту работу нельзя не признать въ высокой степени остроумной и удачной. Это положительно фотографія тогдашняго нашего политическаго курса.

## Конь прогресса.



(1863 r., № 29).

### Образованіе и воспитаніе.

Точно въ отвътъ на запросъ реформъ, русское общество было не разъ огорошено рядомъ выходокъ ретроградовъ; только съ середины 1862 г. оно начало свыкаться съ ихъ доминирующей ролью. Впрочемъ, иначе и быть не могло. Разставаться съ старымъ сапогомъ многимъ тяжело и непріятно. Искра всегда стояла на стражъ новыхъ идей, всегда доблестно отстаивала цънныя общественныя пріобрътенія. Когда, напримъръ, раздался голосъ изступленнаго мракобъса, Беллюстина, о вредъ грамотности 1), когда предлагалось оставить народъ въ прежнихъ потемкахъ абсолютнаго невъжества,— она встала, какъ тигрица на защиту своего дътеныша. Беллюстинъ сразу, благодаря хлесткому перу Минаева, сталъ общественнымъ посмъщищемъ, съ нимъ уже мало кто пробовалъ говорить серьезно. Другого— "педагога" — гонителя просвъщенія — Миллера-Красовскаго, откровенно предлагавшаго, въ особой книгъ, замънить "спасительныя розги" еще болъе "удобными пощечинами" — Искра, перомъ Елисеева, наградила тоже щедро, поразсказавъ о немъ такую правдивую басню, которая была хуже всякой лжи, а заканчивалась такъ:

"Толкъ этой басни тотъ, что также-бъ не мѣшало Смирять пощечиной и взрослаго нахала, Да не слегка (Особенно, когда болванъ учить берется), А со всего плеча, ужъ какъ ни размахнется Здоровая рука" <sup>2</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> "Журн. Мин. Нар. Просвъщенія", 1860 г., Х. <sup>2)</sup> 1859 г., № 25.

Очевидно, рекомендовалась пощечина не такого содержанія, какъ предлагаль ее Миллеръ-Красовскій, а пощечина общественнаго смѣха и глумленія надъ изступленнымъ мракобѣсомъ. Не былъ, конечно, пройденъ молчаніемъ и извѣстный Н.И.Пироговъ въ качествѣ покровительствующаго розгѣ попечителя кіевскаго учебнаго округа. Чтобы покончить съ школьной розгой, приведу очень удачную картинку Бордгелли.



Отставная скамейка. Прощай, благодётель! Попомни хоть ты мою ревностную долголётнюю службу.

Педагогъ. Прощай, голубушка, прощай, моя вёрная, благородная спутница! (1862 г., № 29).

На нижнемъ крав простыни, покрывавшей скамейку, можно разобрать слово "лазаретъ" — туда, значитъ, уносили "оздоровленнаго" школьника...

Семейная педагогія, когда гувернеры служили больше огородными пугалами и мухобойцами, чёмъ наставниками, когда вся семья насквозь была пропитана нелёными традиціями произвола отцовъ, абсолютной покорности матерей, самодурства старшихъ, полнаго угнетенія ребенка, и нравственно и физически—это тоже непрерывная цёпь работы поэтовъ, прозаиковъ, каррикатуристовъ. Вообще, можно сказать, Искра стояла на стражё новыхъ путей образованія и воспитанія и всегда подчеркивала полную непригодность старыхъ расхлябившихся дорогъ (см. стр. 84).

Древніе языки, о введеніи которыхъ въ школу такъ хлопотали два московскіе юродивые, давали *Искрть* прокрасный матеріалъ для хлесткой, мѣткой и всегда умной сатиры. И что при этомъ важно—это проницательное пониманіе истинной подкладки проектовъ "Леона Катковскаго" (Леонтьева и Каткова) о вбиваніи классическаго клина въ головы начинавшаго мыслить по новому русскаго юношества. *Искра*, главнымъ образомъ, съ этой стороны и разсматривала всегда московскіе рецепты объ оздоровленіи общества,

Приведу хотя бы отрывки изъ двухъ проектовъ страстнобульварскихъ добровольцевъ-охранителей.



— "Да, протянуть-бы еще годиковъ иятнадцать, можетъ быть, и профессоромъ сдѣлали-бы. (1864 г., №\*2).



— Кто идетъ?
— (Робко) Гимнасистъ.
— Ишпектору скажу.
(1862 г., № 5).



— Сударыня! Въра Николаевна пріъхали! — Ахъ, Боже мой!.. Соври что нибудь: скажи, что меня дома нътъ. (1859 г., № 23).



Одна изъ обязанностей гувернера въ деревнъ. (1859 г., № 26).

"Чтеніе вольнодумных в сочиненій распространяєть въ обществів нравственную порчу, называемую нигилизмомъ. Такъ какъ нигилизмъ скоро прививается къ молодому поколічнію, то необходимо предохранить воспитывающееся юношество отъ

вліянія вредныхъ книгъ. Для достиженія этой цёли надобно:

а) Задавать ученикамъ средне-учебныхъ заведеній, кромѣ ежедневныхъ, обыкновенныхъ уроковъ, экстраординарныя задачи, напр., заставлять ихъ письменно спрягать по 10 разъ одинъ и тотъ же латинскій и по 20 разъ—греческій глаголъ. Занятый такимъ образомъ ученикъ, не имѣя ни одной минуты свободной, не будетъ въ состояніи читать какія-либо книги—слѣдовательно, не прочтетъ ни одной вредной книги.

b) Исключить изъ числа учебныхъ руководствъ весьма вольнодумныя и неблагонамъренныя сочиненія Корнилія Непота, Юлія Цезаря, Виргилія, Гомера и проч., и проч. Вмъсто того, единственнымъ руководствомъ принять греко-латинскую хрестоматію, которая имъстъ быть составлена въ редакціи одного московскаго журнала при содъйствіи многихъ московскихъ ученыхъ и профессоровъ.

с) Для упражненія въ переводахъ съ русскаго языка на латинскій и эллиногреческій будутъ употребляться: "Домострой", "Домашняя Бесъда" и книжки одного московскаго журнала, выпущенныя въ 1862 г. и последующихъ годахъ. Всё же предшествовавшіе томы этого изданія будутъ преданы въ руки А—го <sup>1</sup>), на всесожженіе.

- d) За неудовлетворительное приготовленіе уроковъ ученики будутъ наказываемы 18 розгами (по методъ князя Ч—аго) <sup>2</sup>), а за незнаніе заданнаго вовсе—40 розгами. Въ случать мелочныхъ погръшностей, учители, инспекторъ (которые, впрочемъ, будутъ переименованы въ консуловъ, преторовъ и т. п.) и др. начальники могутъ ограничиваться *тремя* и даже одною пощечиною, по методъ Миллера-Красовскаго.
- е) Для исполненія экзекуцій должны быть наняты особые служители, которыхь следуеть называть ликторами.

f) Въ должности ликторовъ будутъ опредъляемы лица, рекомендованныя профессорами Ю—чемъ<sup>3</sup>), Б. Ч—мъ<sup>4</sup>), или кандидатомъ философіи М—ромъ-К—имъ<sup>5</sup>).

g) Лучшимъ ученикамъ, въ поощреніе ухъ успъховъ, имъютъ быть выдаваемы: 1) золотообрѣзные экземпляры греко-латинской хрестоматія, въ бархатномъ переплетв, украшенномъ медальонами публициста Сикофантова <sup>6</sup>) на одной, публициста Казеннообъявленскаго <sup>7</sup>) на другой сторонѣ; 2) выпуски "Домашней Бесѣды" за цѣлый годъ, богато переплетенные въ черный бархатъ, украшенные портретомъ редактора <sup>8</sup>).

"Сладствія сего удобоисполнимато, и, по кротости мара, неимающаго себа

равнаго проекта:

Вотъ что будеть съ юношой черезъ пять лѣтъ, если онъ, паче чаянія, древнихъ языковъ знать не будеть:

1

Онаго юношу, какъ неблагонадежнаго, на службу не примутъ.

Какъ лицо оштрафованное, оный злосчастный юноша лишится права голоса на общественныхъ выборахъ.

3

Въ общественныя должности оный потерянный юноша, какъ-то: въ головы, въ члены и старшины собраній и клубовъ, избираемъ не будетъ" <sup>9</sup>).

5) Миллеромъ-Красовскимъ.

<sup>1)</sup> Аскоченскаго.
2) Черкасскаго.

<sup>3)</sup> Юркевичемъ.
4) Чичеринымъ.

<sup>6)</sup> Леонтьевъ.
7) Катковъ
8) Аскоченскій.

<sup>9) 1864</sup> г., № 9 и 1863 г., № 44.

### Разные вопросы и явленія.

Теперь мы вкратцё остановимся на другихъ вопросахъ, чтобы въ заключение остановиться на литературё, и въ особенности—на журналистикъ.

Что было въ городскомъ управленіи до введенія положенія 1870 г., вамъ скажуть двъ каррикатуры:



Выборъ головы. (1859 г., № 40).



Выбрали голову. (1859 г., № 46). Отчаяніе откупа.

Вглядитесь въ нихъ внимательно и вы узнаете, кто и какъ хозяйничалъ въ муниципалитетахъ, лишенныхъ всякой тъни самоуправленія.

Изъ массы матеріаловъ объ откупной системъ ограничусь тоже лишь одной каррикатурой:

Остальное все было, въ сущности, лишь перепѣвомъ и варіаціями этой картинки. Да иначе и быть не могло: откупъ, какъ монополія, имѣлъ одну вполнѣ опредѣленную тенденцію: спаивать народъ для собиранія барышей.

Искра очень много занималась дівлами акціонерных обществъ и въ этой области дала такой богатый матеріаль, что можно положительно утверждать: не напишетъ тотъ всестороннюю исторію рус-



Штофъ докладываетъ откупу, что общее мибніе рѣшилось погубить его во имя трезвости. Откупъ въ отчавніи хотѣлъ проговорить извѣстное изреченіе: все помбло, кромь чести, но запнулся на послѣднемъ словѣ и не договорилъ его.

(1859 г., № 22).

скихъ акціонерныхъ предпріятій, кто не просмотрить ее сначала и до конца. Я приведу лишь двъ иллюстраціи, изъ которыхъ одна характеризуетъ и постановку дъла, во время желъзнодорожной горячки, акціонерными компаніями, и самою желъзнодорожное строительство.



Нѣкоторые изъ французскихъ инженеровъ, служивше въ обществѣ желѣзныхъ дорогъ, возвращаются къ своимъ прежнимъ занятіямъ. (1861 г., № 45)

А другая—иллюстрируетъ вопросъ съ общей точки зрвнія (см. стр. 88). "Къ этимъ двумъ работамъ Степанова нельзя не присоединить еще и третьей—прекрасную параллель русскихъ и европейскихъ желъзныхъ дорогъ (тамъ же):

Телеграфу отведу одну лишь каррикатуру (см. стр. 89):

Квартирный вопросъ, очень и тогда уже чувствительный въ крупныхъ центрахъ, иллюстрированъ прекрасно (тамъ же).



Акціонерныя общества прибѣгаютъ къ послѣднимъ средствамъ, чтобы поднять акціи (1861 г., № 21). На желѣзной дорогѣ «не у насъ» и «у насъ».



Не у насъ. — Я Пальмерстонъ. Кондукторъ. — Такъ чтожъ? Пальмерстонъ. Дану ты, пусти въ вагонъ.

Кондукторъ. Есть, лордъ, законъ: не ждать минуты.

(1864 г., № 25).



У насъ.

На станціи между двухъ столицъ. Любопытный изъ пассажировъ.—Повольте узнать, г—да, по какому случаю вы раскинулись туть лагеремь и варите кашу?

Пассажиръ. У одного изъ не очень важныхъ служащихъ при желѣзной дорогѣ недалеко отсюда дача, такъ намъ велѣно ждать его пріѣзда.





Отправленіе по телеграфу письма съ новыми сапогами.

— Куда ты это, дядя?

— Да воть хочу послать въ Питеръ сынку, по тениграфу сапоги съ грамоткой.

— Нешто, евтотъ тениграфъ шибче всякой почты доставляеть?

Возвращеніе по телеграфу

письма и старыхъ сапогъ,
— Воть чудовое-то дъло! Въ какойнибудь часъ времени сынокъ-то и назадъ успълъ отписать, старенькіе сапоги прислалъ. Диво! Ай да тениграфъ! (1861 r., № 12).

— Довольны вы квартирою, Семенъ Семеновичъ?
— Доволенъ, Петръ Петровичъ. И счастливо нанялъ, изъ всѣхъ домовъ Сорокина этотъ самый дешевый—всего 600 р. с. Жаль только, что нѣтъ черной лѣстницы—одна парадная. Да зайдите: жена дома, въ преферансъ сы—
(1859 г., № 25).

Объ акробатахъ благотворительности напомню многими, въроятно, еще не забытые стихи "Диллетантизмъ въ благотворительности".

...Ахъ! Добро творятъ безъ совѣсти Благодѣтели столичные!

Гдѣ тщеславіе неистово, Тамъ добра не будеть прочнаго; Мѣдный грошъ отъ сердца чистаго Больше ста рублей порочнаго.

Что въ ней, въ помощи существенной? Въ хлѣбѣ братьи голодающей, Если правдой невещественной Не украшенъ помогающій?

Хоть сестру мою, жену мою Нищета постигнеть въ бъдствіяхъ, Я и туть сперва подумаю О причинахъ и послъдствіяхъ.

Гдѣ помочь нельзя по строгому Завѣщанію народному — Ни грота не дамъ убогому, Ни крохи не дамъ голодному;

Помогу словами звучными, Наставленьями житейскими И ръчами ультра-скучными, И стихами лже-библейскими;

Дамъ понятія полезныя О предметахъ невещественныхъ. Ахъ! не все же рѣчи слезныя Лить о бѣдствіяхъ существенныхъ ¹).

¹) 1860 r., № 22.

Приводимыя ниже три каррикатуры еще вполит современны.



Концертъ въ пользу бѣдныхъ. (1860 г., № 7)



Сверхштатная палата при больницѣ, гдъ здоровые откармливаются на счетъ больныхъ. (1863 г.. № 50).



Чаво усѣлась подъ кружкой? Пошла!
Милостыньку прошу, отецъ родной, съ голоду помираю.
Умирать проваливай дальше, а комитетскаго дохода не отымай!

(1862 г., № 14).

Въ заключение этой главы приведу двъ очень остроумныя иллюстрации.

Моды.





Продолжение шлейфа въ слѣдующемъ №.  $(1861~\mathrm{r.},~\%~38).$ 



Онъ. — Только, пожалуйста чтобъ это осталось въ тайнъ. Она. — О! будьте увърены, (1859 г., № 28).

Опуская еще очень и очень много мѣткаго и чрезвычайно удачно направленнаго по адресу желѣзныхъ дорогъ, домовладѣльцевъ, телеграфа и почты, типичныхъ семейныхъ неурядицъ, врачей, торговцевъ и фабрикантовъ, львовъ и львицъ beau mond'a etc, etc,—словомъ всего того, что тонуло (а не доминировало, какъ утверждаетъ г. Трубачевъ) среди содержанія гораздо болѣе глубокаго, вдумчиваго и широкаго по размаху мысли, пера и карандаша—я не могу, однако, не замѣтить, что теперешнія сатирическія изданія, поневолѣ часто принужденныя ограничиваться именно этого сорта вопросами и явленіями, гораздо болѣе бѣдны и блѣдны въ воспроизведеніи второстепенныхъ областей жизни, на которыя, между тѣмъ, Искрю просто часто некогда было взглянуть...

#### Литература и журналистика.

Переходимъ къ сатиръ и каррикатуръ по темъ чисто-литературнымъ, къ осмъянію журнальныхъ нравовъ, отдъльныхъ органовъ, ихъ единичныхъ представителей. Эта сторона общественной жизни занимала серьезное мъсто въ Искръвъ теченіе всъхъ шести лътъ ея лучшаго періода, и каждому знакомому именно съ этимъ періодомъ нашей общественной жизни, вполнъ понятна причина такой неутомимой настойчивости. Редакція понимала, что литературъ вообще, а журна-

листикъ въ частности, предстоитъ громадная работа, результатомъ которой должно было явиться широкое общественное перевоспитаніе, точное политическое міровоззрівніе, ясныя требованія необходимыхъ элементовъ дальнайшаго прогресса. Роль журналистики была настолько широко и глубоко понимаема Искрой что, конечно, ей нельзя было оставаться безучастнымь зрителемь окружающаго. Надо было клеймить ложь, продажность, постепеновщину, опортюнизмъ, наконецъ, политическое безраздичіе. И у Искры въ этомъ отношеній арсеналь быль полонъ самыхъцьлесообразныхъ орудій борьбы: сивхъ, сивхъ и сивхъ-вотъ они. И если литература давала пищу для каждаго нумера, то это вовсе не потому, что не объ чэмь больше было писать, а потому, что и въ самой тогдашней жизни, которую Искрю надо было отражать вполев, литература была важнымь звеномь сложной цвии. Въ то время, когда юродивые Катковъ, Н. Ф. Павловъ, Аскоченскій, Скарятинъ и tutti quanti, кривляясь, заунывно тянули гнусавую пёснь, потомъ злобно хохотали и начинали въ изступленіи, надрывая грудь и горло, пророчествовать о будущемъ Россіи, "отланномъ на растерзаніе" ихъ свътлымъ противникамъ; когда готовы были вид'ьть въ нихъ именно голосъ русскаго общества; когда, поддаваясь ихъ указаніямъ, предпринимали шаги государственной важности, и когда, наконецъ, ясно стало, какъ скоро рухнетъ новое, только что возведенное здание русской общественности, если его вздумають увънчать непропорціонально тяжелымъ куполомъ-тогда честные люди не могли, не должны были молчать! И Искра это хорошо понимала.

Върная лучшимъ завътамъ Вълинскаго и его кружка, вполнъ солидарная съ Добролюбовымъ, Чернышевскимъ и Герценомъ, она представила ясно русскому обществу, какихъ послъднее имъетъ выразителей "общественнаго" мнънія. И пощады этимъ господамъ, дъйствительно, не было. Каждый ихъ шагъ на пути затемненія уже сдъланнаго Россіей перехода изъ мрачнаго прошлаго, каждое поползновеніе представить миражъ въ видъ идеала—все это встръчало сильный отпоръ.

Съ грустью, съ болью въ сердцъ приходится сказать, что изъ общихъ характеристикъ печати 60-хъ годовъ, несомнънно, выдается "Дифирамбъ", написанный 40 лътъ тому назадъ... г. Буренинымъ, Буренинымъ того стараго, времени... Искра отъ этого, конечно, не проигрываетъ въ глазахъ современнаго прогрессивнаго читателя. Могла-ли она (и "Современникъ", въ "Свисткъ" котораго работалъ г. Буренинъ) ручаться за послъдующую дъятельность своего еще безусаго сотрудника... Приведу эту "пъснь" "Владиміра Монументова":

Тебя пою, родная пресса! Твои мнѣ милы красоты: Благонамѣренность прогресса И скромной гласности цвѣты!

Мнѣ мило все: Борисъ Чичеринъ 1), Скарятинъ, Мельниковъ, Катковъ, Я отъ обѣденъ до вечеренъ Статейки ихъ читать готовъ.

<sup>1)</sup> Было время, когда Б. Н. Чичеринъ, находясь, невѣдомо для самого себя, подъ особою охраною цензуры, велъ атаку на лучшія достоянія общественной работы шестидесятыхъ годовъ, печатая свои громовыя статьи въ "Нашемъ Времени" Павлова, находившемся въ очень недвусмысленныхъ отношеніяхъ къ П. А. Валуеву.

Люблю, когда Скарятинъ дерзкій Копытомъ бьетъ враговъ своихъ И другь раскольниковь, Печерскій, Караетъ тѣхъ, кто грабитъ ихъ!

Когда "свободному артисту" Меланхолическій свистунъ, Катковъ, въ элегіи цвётистой, Пророчить близкій карачунь;

Когда блестящій самородокъ, Чичеринъ, примется вѣщать, Что отъ однихъ перегородокъ Мы можемъ счастья ожидать:

Когда боецъ съ душою страстной, Хоть и дожившій до сединь, Сей бичъ Надимова ужасный, Сей неподкупный гражданинъ,—

Безсмертный Павловъ, —на сближенье Дворянъ съ народомъ возстаетъ И въ молодое поколѣнье, Съ передовыхъ своихъ высотъ,

Швыряетъ грязью, какъ, бывало, Швыряль въ него старикъ Өаддей 1), Перомъ Бѣлинскаго, нахала, Сраженный на закать дней.

Люблю "Пчелы" я листъ большущій И сикофантовъ въ ней люблю, Люблю порой на сонъ грядущій Прочесть Юркевича статью 2).

И послѣ сытнаго обѣла Душѣ незлобивой моей Такъ милъ, "Домашняя Бесѣда" 3), Твой примирительный елей.

Заочный, Ржевскій и компанья Равно мнѣ сердце веселятъ И чтить привыкъ ихъ дарованья И здравый ихъ на вещи взглядъ! 4).

<sup>1)</sup> Өацлей Булгаринъ. Ниже читатели найдутъ особый очеркъ, посвященный сему

славному мужу.

2) Сотрудникъ Каткова.

3) Органъ Аскоченскаго, преемника Булгарина на поприщъ добровольческаго сыска. 4) Заочный и Ржевскій—сподвижники Каткова. 1862 г., № 24.

Очень понравилась публикъ и элегія Минаева "Фанты", гдъ онъ, изобразивъ себя учителемъ, задаетъ дътямъ загадки на буквы. Приведу лишь нъкоторыя.

> Кто о погибели края Съ эманципаціей женской, Воетъ, намъ адъ предрекая Кто?—Аскоченскій 1).

Вотъ подощли и къ Ілагомо. Кто же надъ "бомбами" вѣка Въ жизни наплакался въ волю? Кто же?—Громека <sup>2</sup>).

Кто. . . . . . . . . . . . . . . . . . Пишетъ "Замътки" сурово? Дѣти всѣ плачутъ, услыша Имя?..—Каткова <sup>3</sup>).

Кто постоянно риемуемъ Съ риемой избитою "невскій"? Кто свистунами волнуемъ? Кто онъ?—Краевскій <sup>4</sup>).

Кто подъ охраной Покоя Сталъ для науки негоденъ? Дѣти! шепну на ушко я— Это...-Погодинъ.

Литера Слово. Загадки Смыслъ, въроятно, понятенъ: Ржетъ въ постоянномъ припадкв Только...—Скарятинъ.

Кто онъ, воспъвшій намъ лозу, Въ дѣлѣ наукъ—Собакевичъ, Бюхнеру славшій угрозы? Кто онъ?—Юркевичъ .5).

Не одного какого-нибудь изданія, а нівскольких в касается и очень остроумная по замыслу каррикатура Степанова:

<sup>1)</sup> Въ Искръ упомянуты только первыя буквы фамилій, дальше стоять точки. Но раз-

 <sup>1)</sup> Въ Межр упомянуты только первыя буквы фамилий, дальше стоятъ точки. Но разгадка ихъ очень нетрудна.
 2) Громека — жандармскій поковникъ, сотрудникъ "Отечествен. Записокъ", а съ 1863 г. и "Голоса".
 3) Катковъ написалъ массу "Замѣтокъ" въ "Рус. Вѣстникъ"; изъ нихъ наиболѣе замѣчательна "Замѣтка" для издателя "Колокола" въ іюньской книжкѣ 1862 года.
 4) Краевскому особенно понравился эпитетъ "свистуновъ", данный Погодинымъ сотрудникамъ "Искры".
 в) 1863 г., № 26.

# Журнальные фокусы.



"— Теперь, господа, позвольте доказать вамъ нагляднымъ образомъ, что убѣжденія наши стоять всегда выше подкупа". (1863 г., № 4).

Каткову, быстро перебъжавшему, въ 1861 году, съ первыми признаками реакціц, на противоположную сторону, посвящено такъ много стиховъ, прозы, шарадъ, загадовъ, каррикатуръ, что просто теряешься въ выборъ наиболье выдающагося. Искра понимала, что это—главный отрядъ непріятельской для прогресса арміи, и потому, разумъется, чаще всего свои выстрълы направляла въ его сторону. Передамъ лишь кое-что.

Передъ Катковымъ фотографъ; московскій громовержецъ спѣтить снять англійское платье и надѣть русское.

"—Въ каррикатуръ васъ изображаютъ обыкновенно англичаниномъ, я хотълъ и карточки сдълать въ такомъ же видъ.

"—Да будетъ анаоема тъмъ, кто заподозритъ меня въ прежнихъ убъжденіяхъ! Я русскій, такой же русскій, какъ они, эти люди малые, бъдные, нищіе духомъ 1).

¹) 1863 r., № 16.

Собесёдникъ говоритъ Каткову:

"— Черезъ Ніагару онъ, въдь, перешелъ, вотъ что-съ!.. — Что жъ такое? А ему все-таки такъ не перейти, какъ я перешелъ" <sup>1</sup>).

Въ каррикатурахъ Катковъ всегда фигурировалъ въ одномъ и томъ жевидь: вычно въ англійской шапочкы. Этимь его какь бы пригвождали къ позорному столбу ренегата англійскаго конституціонализма. Впервые его изобразиль такъ Степановъ, другіе каррикатуристы приняли эту форму, а затъмъ Катковъперешель точно такимъ и въ прочіе журналы.

## У страха глаза велики.



"— Вздоръ! этой тишинъ довъряться нельзя: изъ всъхъ щелей пахнеть враждебностью. Чорть возьми, какой скверный духъ. Надо скоръй законопачивать всъ входы и выходы". (1863 г., № 37).

<sup>1) 1864</sup> г., № 32.



Нѣкоторыя газеты объявляють себя на военномъ положеніи.

Редакторъ.—Кто идетъ?

Подписчикъ.—Недовольный газетой!

Редакторъ.—Проходи мимо.

Подписчикъ. — Возвратите прежде деньги.

Редакторъ.-Проходи или квасомъ окачу!

(1863 г., № 18).

Степанову же принадлежить, между прочимь, каррикатура, изображающая изступленнаго московскаго мракобъса при видъ новыхъ пугалъ: малороссійскихъ, бурятскихъ, татарскихъ и другихъ книгъ. Онъ бросается на нихъ, ободренный "анавемой" Аскоченскаго. Извъстно, какую роль сыграли "Московскія Въдомости" въ преслъдованіи мъстныхъ литературъ...



— "Ну, опять пол'взли изъ щелей безобразные призраки! Опять книги для народнаго образованія, да еще и на бурятскомъ язык'в! Бурятамъ книги… и зач'ъмъ? Анаеема!—вотъ вамъ народные букинисты!
Домашняя бес в да.—Анафема! анафема!

(1863 г., № 44).

Когда въ 1863 г., съ началомъ польскаго возстанья, съ Страстнаго бульвара раздался возгласъ: "шапками закидаемъ!", Искра сейчасъ же рисуетъ шлянный магазинъ:

"— Это неслыханная цёна за фуражку—очень дорого! "— Вздорожали-съ; а скоро нигдё не достанете: "Московскія Вёдомости" скупаютъ всё шапки". 1).

1863 годъ— этотъ окончательный роковой переломъ многихъ сторонъ русской жизни— начиналъ ясно обнаруживать усивхъ страстнобульварскаго завыванія. Искра во-время отмівчаєть это явленіе, изображая бесізду двухъ сановниковъ:

¹) 1863 r., № 28.

"— Единственное мое желаніе, ваше п—тво, состоить въ томъ, чтобы какъ можно скорве чтеніе "Московскихъ Відомостей" распространилось по всему земному шару...

"— Теперь все въ тому и идетъ, ваше п-во" 1).



Читатель "Московскихъ Ведомостей". (1864 r., No 44).

Два пріятеля сидять у окошка, подходить баба съ связкой катковъ для пасхального развлеченія ребять и кричить:

"— Катковъ! Катковъ!

"— Каково! Слышишь, какъ эта баба бранится?!" 2).

На столь лежить портреть, гость спрашиваеть хозяина:

"— Кто это такой?

"— Это Катковъ, да вотъ не знаю, гдѣ его повѣсить..." <sup>3</sup>).

Говоря о Катковъ въ Искрю, нельзя промолчать о двухъ каррикатурахъ, надълавшихъ въ свое время порядочнаго шума и давшихъ поводъ обвинять Искри въ опрометчивости.

Сначала приведу ихъ.

¹) 1863 r., № 44. ²) 1863 r., № 16. ³) 1863 r., № 10.

# Журнальные олимпійцы.



(1861 r., № 46).



Праздные доктринеры, безголовые прогрессисты изъ кружковъ жалкаго подобія общества, пустоголовые литераторы, готовые лаять на всякаго и разные юные, недозр'ялые пустовоны благодарять за н'яжное отеческое объ нихъ попеченіе и просять величавыхъ олимпійцевъ не разстраивать своего драгоц'яннаго здоровья разными свирфпыми выходками, а плюнуть и махнуть рукою на безтолковое движеніе народной жизни.

(1861 г., № 46).

Изъ очень пространной подписи подъ первой цитирую лишь конецъ:

"День. Кстати о нашей литературь. Что это такое? Пустое, голое отрицаніе,

волненіе безъ содержанія и цели, призракъ безъ жизни и движенія.

Рус. Въсти. Да, пустозвоны, которыми наша литература наполняется, съ отчаннымъ изобиліемъ ребяческаго нахальства, невѣжества, прикрытаго фразами, украденными у науки, готовы даять на всякаго, а борзописцы нашихъ журналовъ не представляютъ никакихъ задатковъ будущаго. Мы увлекаемся безплодно и безсмысленно и также безсмысленно пасуемъ передъ всѣмъ — стоитъ только какойнибудь пустой головъ погромче свистнутъ. Гаркни кто-нибудь, что прогресса нѣтъ мы готовы смиренно подчиняться. Все—гниль разложенія...

День. Такъ, такъ, гниль, ложь разрушенія, вся жизнь общества поражена ложью: ложь въ просевщеніи, ложь въ вдохновеніяхъ искусства, ложь въ литературѣ, ложь въ порицаніи нашей народности, въ силу внутренняго нечестія, инстинктивно враждебнаго всякой святыни и чести, ложь въ самовосхваленіи, ложь въ торжествѣ дикихъ ученій, ложь въ гоньбѣ за прогрессомъ и цивилизаціей, ложь въ гуманности и образованности. Вездѣ одно злоупотребленіе, нечестное об-

ращение съ словомъ.

Рус. Въсти. Вы слишкомъ добры, скажите лучше: безсовъстность слова. И съ чего теперь начать, что дълать? Усилить-ли праздные кружки, праздныя доктрины, какъ бы они ни казались намъ чудовищны, или налечь на ничтожные задатки знанія и мысли, не давая серьезнаго значенія всьмъ этимъ нельпостямъ и окончательно подавить ихъ?

День. Подавить, непремьнно подавить! Беземысленный крикъ и гамъ намъ противенъ. Сначала надо отрезвить недозрѣлыхъ, недоученыхъ пустозвоновъ крѣпкимъ умственнымъ трудомъ, а потомъ я отолью все общество въ форму народнаго духа.

Полюбуйтесь моделью.

Рус. Въсти. Какъ народнаго? Да я приготовилъ настоящія англійскія формы—вотъ и модели.

День. Какъ! Формы заграничнаго издълья—для насъ, русскихъ—да въ умъ-ли

вы, сэръ?!

*Pyc. Ръчь.* Да, сэръ, ужъ и "Теймсъ" замѣтилъ, что русская жизнь не всегда удобно укладывается въ англійскую форму, ну, попробуйте втиснуть въ нее хоть свое олимпійское величіе съ бюрократическими громами.

Рус. Впстн. Молчать! Съ вами не говорять.

День. Однако, это правда...

Рус. Въсти. Понимаю, вы хотите сказать, что ваше олимнійское достоинство съ квасными перунами легко укладывается въ народную форму...

День. Да, и я не уступлю вамъ въ преобразовании народной жизни.

Рус. Въсти. Мы это увидимъ... Брр!.. (Потрясаемъ громами; сыплются начальническіе выговоры, замѣчанія, приговоры и проч.)".

Каррикатура эта помѣщена въ Искрт 1 декабря, а первий нумеръ "Дия" вышель 1 октября. Нѣть сомнѣнія, что Искра не читала внимательно всю аксаковскую газету. Если бы было иначе, она знала бы, что, порицая современную литературу, Аксаковъ всегда имѣль въ виду исключенія и далеко не всю ее ставиль за общую скобку лжи; знала бы, что подавленіе чужой мысли и слова никогда не входило въ цикль взглядовъ, исповѣдуемыхъ Аксаковымъ. Ошибка Искры основательно была порицаема и, несомнѣнно, она не можетъ быть поставлена ей на приходъ. Въ Аксаковѣ можно было порицать славянофильство, какъ зовущее къ народности отъ Европы, но и только. Въ защиту Искры можно лишь назвать нѣсколько статей "Дня", которыя, дѣйствительно, давали поводъ относиться къ газетѣ не совсѣмъ доброжелательно и довѣрчиво; напримѣръ, статья о славянахъ въ первомъ же нумерѣ, "Слово къ студентамъ" въ нумерѣ отъ

28 октября. Но онъ, тъмъ болъе, разумъется, обязывали внимательно приглядъться ко всей газетъ. Потомъ это и было сдълано, но, правда, не такъ скоро, какъ бы слъдовало. А впослъдствіи польскій вопросъ и, въ самомъ дълъ, сблизиль на время Аксакова съ Катковымъ, но это было именно впослъдствіи и то на время. Честный И. С. въ своихъ искреннихъ заблужденіяхъ очень напоми-

наетъ "неистоваго Виссаріона".

Наконецъ, чтобы покончить съ Катковымъ, остановлю вниманіе читателя на трагической сценѣ Минаева: "Лордъ и маркизъ, или жертва казенныхъ объявленій"! Предварительно два слова въ поясненіе. До мая 1862 г. печатать частныя объявленія могли только "С.-Петербургскія" и "Московскія Вѣдомости" и столичныя "Полицейскія Вѣдомости". Катковъ, издававшій въ 1862 г. при "Русскомъ Вѣстникъ" "Современную Лѣтопись" ("Московскія Вѣдомости" перешли къ нему съ 1 января 1863 г.), поднялъ вопросъ о правѣ на частныя объявленія всѣхъ періодическихъ изданій, а когда, въ концѣ года, уже зналъ о своемъ близкомъ водвореніи на Страстномъ бульварѣ, то аналогичнаго вопроса о казенныхъ объявленіяхъ, разумѣется, поднимать уже не сталъ... Павловъ быль пораженъ измѣной друга, обѣщавшаго свое содѣйствіс... Загорѣлась полемика, которую Минаевъ и переложилъ въ звучные александрійскіе стихи.

Лордъ Катковъ и маркизъ Павловъ, ведутъ, между прочимъ, такой раз-

говоръ:

Маркизъ Павловъ.

Милордъ! Мы, помнится, сходились съ вами въ мнѣньяхъ Объ, объ... я...

Лордъ Катковъ.

Да, маркизъ, объ частныхъ объявленіяхъ? Мы бурю подняли, статей писали тьмы И выиграли...

Маркизъ Павловъ.

Да-съ...

И выиграли мы. Но... въ обстоятельствахъ, какъ я, весьма стъсненныхъ, Я поднялъ бы, милордъ, вопросъ и объ казенныхъ.

Лордъ Катковъ.

Ха, ха, ха, ха, маркизъ!

Маркизъ Павловъ.

Хи, хи, хи, хи, милордъ!

Лордъ Катковъ (въ сторону).

Еще смѣется, бѣсъ!

Маркизъ Павловъ (въ сторону).

Еще хохочетъ, чортъ! (*Вслухъ*). Мит въ петлю лѣзть, милордъ, а вамъ, милордъ, забава! Зачѣмъ же вамъ однимъ досталось это право? Лордъ Катковъ (продолжая хохотать).

На объявленья?

Маркизъ Павловъ (робко).

Н... да...

Лордъ Катковъ (хохочеть).

Ка-зен-ныя?

Маркизъ Павловъ.

Ну да-съ...

При нашей бѣдности не дурно-бъ и для насъ.

Лордъ Катковъ (покатываясь со смъху).

Да право-то, маркизъ, про бѣдность—слова нѣту, Принадлежитъ не мнѣ, а университету.

Маркизъ Павловъ (значительно).

Въ законъ нътъ, милордъ.

Лордъ Катковъ (еще значительные).

Маркизъ, въ законъ есть;

Я вамъ совътую законы перечесть.

Маркизъ Павловъ.

Повёрьте мнё, милордь, когда-бъ въ законе было, Я началъ бы...

(Выпрямляя стань и закидывая юлову).

Милордъ! Во мнъ осталась сила!

Я сталь бы сътовать, роптать, негодовать,

Писать протесть!..

Лордъ Катковъ (очень строго).

Маркизъ, совѣтую молчать!

Мальчишки въ наши дни молчатъ передъ закономъ

А вы... опять-таки, вы смотрите Прудономъ 1).

Вообще, охотникамъ можно рекомендовать составить цёлый альбомъ изъ массы матеріала, посвященнаго *Искрой* Каткову; однёхъ каррикатуръ наберется съ полсотни.

Викторъ сынъ-Ипатьевъ Аскоченскій и по сіе время остается въ памяти, какъ славний преемникъ Оаддея Булгарина по части доносовъ, извѣтовъ и кляузы. Кромѣ того, за нимъ остается несомнѣнная слава изувѣрнаго обскуранта, никогда не потерявшаго своей завидной позиціи. О его "Домашней Бесѣдѣ" Искра писала, конечно, гораздо меньше, чѣмъ о "Русскомъ Вѣстникъ" и "Московскихъ

¹) 1862 г., № 44.

Въдомостяхъ", но все же не пропускала удобнаго случан освъдомить Россію съ истиннымъ значеніемъ "народнаго проповъдника", всякій разъ, когда онъ пытался порочить дорогіе принципы и имена.

Минаевъ очень мътко отхлесталъ "Домашнюю Бесъду" въ стихотвореніи

"Грозный актъ":

Собралося засѣданье И внимало съ умиленьемъ, Какъ редакторъ-жрецъ премудрый ---Всемь читаль акть отлученья. Волоса назадъ отбросивъ, Ставъ приличной сану позой, Началь онъ, сверкнувъ глазами, Раскаленными угрозой: "Силой правды и закона, Силой истинъ всемогущихъ, -Вевхъ науки и прогресса Власть открыто признающихъ, Мы клянемъ, и къ мукамъ вѣчнымъ Абизона и Дафона Обрекаемъ ихъ для казни, Горькихъ мукъ, и слезъ, и стона. Мы клянемъ ихъ именами Ксенофонта и <del>О</del>аддея <sup>1</sup>) И отнынѣ и во вѣки Проклинаемъ, не жалѣя. Всюду, гдѣ-бъ ихъ ни застали: Дома, въ клубъ, въ балаганъ, За перомъ, смычкомъ иль кистью, Въ министерствъ, въ ресторанъ, Спящихъ, бодрствующихъ, пьющихъ, Транезующихъ, cocando, Недугующихъ, плъненныхъ, Чуть живыхъ... flebotomando, Проклинаемъ во всѣхъ членахъ, Въ сердцѣ, чревѣ и глазницахъ, Въ волосахъ, ногтяхъ и жилахъ, Въ бакенбардахъ и рѣсницахъ... Всюду ихъ найдетъ проклятье И предасть въ жилище бъса: Такъ клянемъ дѣтей мы блудныхъ Окаяннаго прогресса"... И собратья съ дружнымъ плескомъ: "Такъ да будетъ", повторили И всв подписью формальной Актъ проклятья закрѣпили <sup>2</sup>).

Лучшей каррикатурой на Аскоченскаго нужно признать степановскую, нарисованную, посл'я смерти въ Москв'я изв'ястнаго юродиваго "прорицателя", Ивана Яковлевича Корейши.

 <sup>1)</sup> К. А. Полевой и Өаддей Булгаринъ.
 2) 1860 г., № 15.

## Сцена въ дом' умалишенныхъ.



Не стало прорицателя Ивана Яковлевича! Добран барыня, Марья Романовна, На панихиду дала... Умеръ, голубушка, умеръ, Касьяновна!..

Поклонницы Ив. Як. Умеръ благод втель нашъ, другъ нашъ, умеръ Иванъ Яковлевичъ!

Иванъ Яковлевичъ! Тънь Ив. Як. Жива "Домашняя Бесъда", живъ другой Иванъ Яков-

Врачъ при заведеніи. Успокойтесь, сударыни! Въ томъ №, гдѣ жилъ уважаемый вами Иванъ Яковлевичъ, мы помъстили другого почтеннаго мужа—вы останетесь довольны его "Домашней Бесъдой".

(1861 г., № 15).

Съ особеннымъ негодованіемъ Искра обрушилась на Аскоченскаго послѣ его сказочно-гнусной статьи, въ которой онъ, желая помочь полиціи обнаружить поджигателей майскихъ пожаровъ 1862 года, описалъ "примѣты" этихъ людей и тѣмъ наускивалъ на всю русскую интелигенцію. Время было такое, что молчать послѣ чтенія подобныхъ доносовъ и клеветъ не представлялось никакой возможности. Тогда на Аскоченскаго обрушилась, было, не одна Искра, но... всѣ эти статьи не получили цензурнаго разрѣшенія и теперь ихъ можно видѣть лишь въ "Сборникѣ статей, недозволенныхъ цензурою въ 1862 году"... 1).

Томъ II, стр. 502-508.

Въ 1862 году министръ внутреннихъ дѣлъ, гр. Валуевъ, начинаетъ широко пользоваться литературой для проведенія своихъ видовъ, и съ этою цѣлью основанная "Сѣверная Почта" получаетъ поддержку въ "Нашемъ Времени" Павлова, съ января сдѣлавшемся ежедневной, полной, по программѣ, газетой. Теперь есть документы, позволяющіе категорически утверждать прикосновенность павловской газеты къ гр. Валуеву. Искра быстро была освѣдомлена объ истинной роли "Нашего Времени" и, конечно, не преминула сразу же дискредитировать безчестнаго Павлова въ глазахъ общества, отъ котораго "Наше Время" тщательно скрывало свою зависимость.

Не усивль Павловь выпустить пятнадцать первыхь нумеровь, какъ Н. С. Курочкинь уже пишеть "Казацкія стихотворенія", изъ которыхъ привожу только три:

На "Наше Время" упованья Я возложиль: въ немъ мысль ясна. Читай его, его сказанья Суть слаще мирры и вина. Его прогрессъ не скоръ, на вѣренъ, Въ немъ наложилъ на каждый листъ Свою печать Борисъ' Чичеринъ, Медоточивый публицистъ. Склонисъ къ нему душою нѣжной И ты почіешь безмятежно, И не разгонитъ даже "День" Въ твоемъ умѣ ночную тѣнь.

Если "День" тебя обманеть, Не печалься, не сердись. Съ "Днемъ" ненастнымъ примирись, "День" хорошій, вѣрь, настанетъ. Сердце въ будущемъ живетъ; Только въ тѣхъ Дняхъ будь увѣренъ, На которые Чичеринъ Или Павловъ возстаетъ.

Слышу умолкнувшій звукъ ученой Чичерина рѣчи— Старца Булгарина тѣнь чую смущенной душой <sup>1</sup>).

Спустя недълю Н. С. Курочкинъ пишетъ статью: "Казаки въ Москвъ!!!" гдъ прямо объявляетъ Чичерину:

Юмористическимъ чутьемъ
Подъ вашей докторскою тогой,
Подъ вашимъ мудрымъ парикомъ,
Въ изгибахъ ръчи Вашей строгой,
Нагайку чуемъ казака,
Хоть видимъ въ выпушкахъ, йетличкахъ
И въ полемическихъ привычкахъ,
Что вы не нашего полка.

<sup>1) 1862</sup> г., № 3.

### Тамъ же находимъ:

- Кто больше всёхъ благонамёренъ? "Аскоченскій, я въ томъ увъренъ".
- А болѣе его? "Ну, Павловъ" отвѣчаю.
- А болве его? "Чичеринъ".
- А болве его? "Не знаю" 1).

Елисеевъ занимается самымъ усерднымъ чтеніемъ органа Павлова—Валуева и дълаетъ очень остроумный ихъ разборъ, доказывая довольно непрозрачно связь московскихъ публицистовъ съ жирными субсидіями 2).

На этотъ же мотивъ написано стихотворение—"Наше Время":

Какъ старый танцмейстеръ легка, Хотя тяжеленько въ ней бремя,-На годы взглянувъ свысока, Она назвалась "Наше Время".

Какъ старый Кирсановъ нѣжна <sup>3</sup>), Болтлива, какъ древняя "Пчелка" 4), Надъ временемъ нашимъ она Остритъ и солидно и колко.

Не страшны ей проблески "Дня", Сильна въ ней къ прогрессу привычка; Чичеринъ въ ней мудръ, какъ змѣя, И Павловъ увертливъ, какъ птичка.

Въ ней слиты и сумракъ и свътъ; Въ ней правда зовется химерой, Одно исключенье—бюджетъ Воспътъ съ надлежащею мърой.

Она, —идеалъ нашихъ дней, Когда, по словамъ Мельгунова, Цензура цензурныхъ статей Свободнъй свободнаго слова.

Она залетить высоко, Затемъ, что летитъ осторожно; Купить ее очень легко  $^{5}$ ), Зато ужъ читать невозможно 6).

<sup>1) 1862</sup> г., № 4.
2) 1862 г., № 8.
3) Изъ "Отцовъ и дѣтей" Тургенева.
4) "Сѣверная Пчела" Булгарина и Греча.
5) Здѣсь авторская ядовитая выноска: "Цѣна 9 р., съ перес. 10 р. 50 к. въ кн. магаз. Базунова, въ Москвѣ".
6) 1862 г., № 14.

Минаевъ въ стихотвореніи подъ тёмъ же заглавіемъ писалъ, между прочимъ:

Съ Катковымъ одною онъ жизнью дышалъ, Съ Юркевичемъ былъ солидаренъ, И съ чувствомъ онъ общему слуху внималъ, Что новый явился Булгаринъ, И если не признанъ имъ Милль и Льюнсъ, Зато уважаемъ Чичеринъ Борисъ.

Завистникъ! ты видишь орлиный полетъ! Бъги же отъ Навлова прочь ты! Иди, разбирай "Moniteur de la Flotte" 1) Иль редкости "Северной Почты", Но "Нашего Времени" лучше не тронь-Иначе сожжеть тебя Зевса огонь 2).

Дружно взятый на абордажь, Павловь кь серединь 1863 года уже потеряль свое премированное положение: Валуевъ съ января имъль союзника и безплатнаго и гораздо болъе способнаго—Каткова во главъ "Московскихъ Въдомостей".

Изъ другихъ мишеней, въ которыя стръляли батарен Искры, отмвчу поражаемыя наиболье часто и удачно.

Что быль за журналь "Отечественныя Заниски" со смерти Бълинскаго и до покупки Некрасовымъ, говорить, конечно, не надо. Ясенъ и "Голосъ" того

"Нъвоторая академія, — читаемъ въ Искръ, — предложила для соисканія преміи следующую задачу: на какомъ догическомъ основаніи место Бединскаго заняль въ «От. Зан.» г. Дудышкинъ? По обыкновеню прислано было множество сочиненій, изъ которыхъ увънчано преміями два: первое, получившее полную премію, гласило: «на томъ же основаніи, на какомъ мѣсто г. Дудышкина займетъ со временемъ г. Басистовъ»; второе, удостоенное лишь половинной преміи, отв'ячало: «на томъ основаніи, что г. Дудышкинъ прежде того находился на службів въ коммисаріатскомъ департаменть». Справедливость, однако-жъ, требуетъ сказать, что премія за посліднее сочиненіе присуждена едва ли не пристрастно" 3).

"Отечественныя Записки" и "Петербургскія Віздомости", въ которыхъ Андрей Краевскій быль первой скрипкой почти десять л'эть, до открытія съ января 1863 г. "Голоса", запечатлёны карандашомъ Степанова очень мътко (см. стр. 110). Подъ каррикатурой была надпись ясно указывающая на коллективное творчество необыкновенно злой иллюстраціи:

> Въ двенадцать часовъ, по ночамъ, Скарятинъ встаетъ на тревогу И публикъ пишетъ рапортъ. Что ладно здёсь все, слава Богу.

<sup>1)</sup> Газета французскаго министра внутреннихъ дълъ, по образцу которой Валуевъ совдалъ "Съверную Почту". 2) 1862 г., № 31. 3) 1860 г., № 52.



(1862 r., No 44).

Въ двънадцать часовъ, по ночамъ, Съ оружьемъ Громека выходитъ, Встаютъ полковолцы—и самъ Поднялся редакторъ и ходитъ.

И ходить онъ между вождей— Громы раздаеть публицистамъ. Пароль ихъ "Редакторъ Андрей", А лозунгъ ихъ "Смерть пипилистамъ".

Слъва, съ саблей, отставной жандармскій полковникъ Громска, въ середин съ рапортомъ Скарятинъ—оба сотрудники "Отеч. Записокъ"; справа, съ перу-

нами, Краевскій; на второмъ планѣ другіе сотрудники.

Скарятина Искра прямо-таки стирала въ порошокъ. Она видѣла въ немъ "добровольца", когда тотъ выступилъ со статьей противъ Чернышевскаго въ "С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ"; она понимала, что въ эпоху реакціи у Скарятина могла быть своя, дворянская, аудиторія. Статья Скарятина "О табунныхъ и нѣкоторыхъ другихъ свойствахъ русскаго человѣка" 1), тогда бывшая одно время злобой дня, дала Н. С. Курочкину тему для воспроизведенія "отголоска въ сердцахъ признательныхъ лошадей, выраженнаго въ гимнѣ, найденномъ около манежа":

Сколь славенъ господинъ Скарятинъ, Изобразить двуногій слабъ; Людской языкъ лицепріятенъ, Зато правдивъ табунный храпъ.

Чего не выразить словами Россійскихъ звуковъ алфавитъ, Мы нѣжно выскажемъ хвостами И звучнымъ топотомъ копытъ.

Подобно господину Бланку,— О коемъ слухъ проникъ и къ намъ,— Людскую показавъ изнанку, Онъ дорогъ сдълался скотамъ.

Освободясь отъ взглядовъ узкихъ, Нечеловъчьимъ языкомъ, Какъ добрый конь, всъ сходы русскихъ Онъ назвалъ смъло табуномъ.

Онъ человъкъ безъ чувства стада, Царю звърей далъ карачунъ,— Его принять за это надо Почетнымъ членомъ въ нашъ табунъ.

Дадимъ ему овса и сѣна За то, что онъ по мѣрѣ силъ, Разоблачилъ Ледрю-Роллена И Чернышевскаго убилъ.

<sup>1) &</sup>quot;Современная Лѣтопись Русскаго Вѣстника" 1862 г., № 17.

И пусть журналы съ завываньемъ Начнутъ глумленіе надъ нимъ: Табуннымъ топотомъ и ржаньемъ Мы свистъ журнальный заглушимъ <sup>1</sup>).

Съ 1863 года Скарятинъ, вмѣстѣ съ Юматовымъ, становятся во главѣ "Русскаго Листка", который во второй половинѣ года они преобразуютъ въ дворянскій органъ— "Вѣсть", прекрасно охарактеризованный бойкимъ карандашемъ Бордгелли:



Газета, обращающаяся преимущественно въ высшихъ сферахъ. (1864 г., № 30).

Не мало доставалось "Стверной Пчелт и при Гречт, и при Усовт, котораго первый, въ концт 1859 г., отрекомендоваль публикт съ самой лучшей стороны... Идейное ничтожество этого органчика, этой тогда встви извъстной "Пчелки", отмталось всегда и Елисеевымъ, и другими сотрудниками. Очень недурна баллада: "Литературные старовтры", написанная Жулевымъ. Она начиналась такъ:

Въ ресторанѣ собрались
Старовѣры злые.
И бесѣды ихъ велись
Про дѣла былыя.
И бушуетъ, и кричитъ
Громко шайка эта,
Что теперь уже молчитъ
Старая газета.

<sup>1) 1862</sup> г., № 17.

И ватага эта зла
И ломаетъ стулья,
Что ихъ главная пчела
Выбыла изъ улья;
Что теперь имъ ходу нѣтъ
И карманы голы;
Что теперь коварный свѣтъ
Жаждетъ новой школы,
А что ихъ давно не чтутъ.
И труды ихъ—Боже!
На толкучемъ продаютъ
Съ хламомъ на рогожъ... ¹).

Ръчь идетъ о "Пчелъ" уже при Усовъ, всегда плакавшей по своему прошлому, когда во главъ стоялъ Өаддей Булгаринъ— "главная пчела"—и деньги, съ помощью Бенкендорфа и Дубельта, загребалъ лопатой.

Когда В. Ө. Коршъ, во второй половинѣ 1862 года, объявилъ, что съ 1 января слѣдующаго года редакція "С.-Петербургскихъ Вѣдомостей" будетъ принадлежать ему, но умолчалъ о "направленіи", сказавъ, что послѣдннее неудобно опредѣлять въ нѣсколькихъ словахъ, Искра поспѣшила написать драму въ четырехъ дѣйствіяхъ: "Коршіаду", гдѣ выяснила московскому гостю, что честное направленіе всегда и вездѣ опредѣлить "очень удобно"... Потомъ каждый ложный шагъ Корша былъ своевременно иллюстрируемъ...

Старчевскій, редакторъ-издатель "Сына Отечества", положительно весь вошелъ въ удачную каррикатуру Бордгелли;

"Сынъ", начиняющійся ерундой.



— Странная, право, эта журналистика. Какія славныя вещи бросаеть въ корзину— надо подобрать! (1864 г.,  $\, \mathbb{N} \,$  16).

¹) 1860 r., № 21.

Тутъ все — и его недалекое развитіе, и скаредничество, и собственные дома, нажитые на эксплуатированіи сотрудниковъ и читателей; словомъ, все, что въ разное время рисовалось, даже и Степановымъ, до и послѣ этой каррикатуры.

Зато Степанову принадлежить такая же по опредъленности и всесторонности характеристика "Времени" братьевъ Достоевскихъ съ Н. Н. Страховымъ (Косицей) въ качествъ правой руки.

# Мелкоплавающіе и близорукіе.



Время. — Косица! Объяви мелкоплавающим свистунам, что они надопли публить, потомъ, въ видъ назидания напиши что нибудъ такое: "Эхъ вы!... Ужъ куда вамъ..." Серьезно говорить съ ними не стоить, они портять только дъло.

Косица. — Да у насъ никакихъ дълъ нътъ. Время. — Какъ! А въ шкафахъ что?

Носица. — Сами изволите знать: чужія мивнія, ну, а заголовки, точно, наши. (1863 г., № 7).

Когда "Время" замѣнила "Эпоха" Ө. М. Достоевскаго, Искра дала тоже очень удачную его характеристику въ галлерев читателей различныхъ изданій:



Читатель "Эпохи". (1864 г., № 44).

"Иллюстрація" В. Р. Зотова, прославившаяся, благодаря историческому протесту почти всёхъ русскихъ литераторовъ и видныхъ общественныхъ дёятелей, напечатанному, въ концё 1858 г., всёми изданіями по поводу юдофобства г. Зотова,—эта "Иллюстрація" тоже не избёгла приговора Искры. Такъ, напримёръ, однажды она очень откровенно высказала, что женщинё нужна не эмансипація, а "букварь да плетка". Искра, зная безсиліе редактора-домостроевца, не обрушилась на него, а такъ вышутила, что этотъ господинъ долго помнилъ. Вотъ нёсколько куплетовъ изъ большой статьн: "Опыть объ Иллюстраціи":

Въ минуту жизни трудную Прочелъ я въ "Иллюстраціи" Одну статейку чудную Для женщинъ русской націи. Какая комбинація Любви съ наукой кроткою: Прогрессъ, эмансипація Въ соединеньи съ плеткою! Не върится... Не плачется За ходъ цивилизаціи... Пускай себъ дурачится Редакторъ "Иллюстраціи" 1).

Теперь о нёкоторыхъ явленіяхъ и фактахъ литературной жизни.
Въ 1860 году, въ актовомъ залѣ петербургскаго университета, происходилъ надолго нашумѣвшій въ свое время диспутъ Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси. По отзывамъ современниковъ, это было крупное событіе ученаго дня, это было публичное единоборство молодой и старой Россіи,

¹) 1860 г., № 47.

За три дня до диспута билетовъ уже не было, нѣкоторые предлагали за нихъ по пятидесяти рублей... Искра занесла этотъ день въ свои лѣтописи каррикатурой, заслуживающей быть особенно отмѣченной: здѣсь всѣ элементы серьезной, вдумчивой сатиры.

Диспутъ о томъ, кто были первые призванные къ намъ варяги: литвины или норманны.



Непомнящіе родства Варяго-Руссы, Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, съ дружиною, сидятъ на скамь в осужденныхъ и ждутъ приговора.

Одинъ изъ судей. Послъ долгаго и безполезнаго плаванія по морю Варяжскому, мы бросаемъ якорь и объявляемъ, что, не открывъ настоящаго происхожденія вашего, гг.-да Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, мы откладываемъ начатое преніе и просимъ покорнъйше васъ и публику, удостоившую насъ своимъ посъщеніемъ, пожаловать для выслушанія окончательнаго приговора, въ эту же залу, ровно черезъ 1000 лътъ отъ настоящаго дня.

(1860 r., No 13).

Погодинъ назвалъ "Современникъ" "рыцаремъ свистопляски", а потому подъ этимъ знаменемъ, слъва, стоитъ редакція журнала; на первомъ планъ Добролюбовъ, тогда еще не носившій бороды, затъмъ Панаевъ и др. Необыкновенно похожій Погодинъ справа, съ палкою.

Кстати, его, какъ несомнъннаго врага прогресса, Испра поняла сразу и опредъленіе, сдъланное ею, было даже потомъ ходячимъ:

Ты—ученый безъ призванья, Ты—любитель-журналисть, Ты—поэтъ безъ дарованья, Ты—безъ мнѣній публицистъ. Ты—ходящій по канату—Пусть бы каждый затвердиль Эту дивную кантату... 1)

Ее, дъйствительно, многіе затвердили.

Съ Погодинымъ, какъ представителемъ "офиціальной народности", Искра никогда не смѣшивала истинныхъ славянофиловъ и если смѣялась надъ послѣдними, то только по поводу нерасположенія къ Европѣ, страсти къ кафтану и т. п.

Такъ, Минаевъ написалъ нъсколько "конкурсныхъ стихотвореній" на званіе члена "общества любителей россійской словесности". Вотъ одно изъ нихъ:

На яву.

Я трепеталъ, Какъ говорилъ, Явившись въ залъ, Славянофиль. изнывалъ, Отъ ногъ до плечъ, Какъ онъ читалъ Собратьямъ рѣчь. Я тосковалъ И теръ свой лобъ, Какъ онъ строгалъ Евроив гробъ, Какъ Западъ клялъ, И мудръ и строгъ, И прославляль Одинъ востокъ. И тѣхъ идей Водоворотъ Въ душѣ моей Переворотъ Тогда свершилъ. Къ Москвъ свой взоръ Я устремиль, Поддевку сщилъ И сталь съ техъ поръ Славянофилъ! 2)

¹) 1860 r., № 24. ²) 1860 r., № 29.

Въ полосу новаго "патріотизма", съ особено уродливою силою воскресшаго въ 1863 году, Россія шагала иногда такими "па", что только руками разводило передовое общество. Такъ, напримъръ, "Съверная Почта" вдругъ сообщаеть, что петербургскій дамскій beau monde ръшиль совершенно не пить больше иностранныхъ винъ... Примъръ барынь воодушевиль П. И. Вейнберга:

Mesdames! Я съ радостью вступаю Въ патріотическій союзъ, Какъ вы, себя освобождаю Отъ ненавистныхъ, чуждыхъ узъ. Mesdames! вы русскія гражданки, А я-россійскій гражданинь, Такъ мы-ль не выдержимъ приманки Творимыхъ Франціею винъ!? Нать, нать! Бажимь оть этой скверны. Покажемъ обществу примъръ... Долой Икемы и Сотерны, проста потер вудет от подо с это Долой Лафитъ и Редереръ! Патріотизмъ вполнѣ здоровый! О, иноземецъ, трепещи! И знай-у насъ есть квасъ фруктовый, И русскій медъ, и кислы щи!

"Мало этого, милостивыя государыни! Я предлагаю вамъ еще вотъ что: не только въ отношени винъ, но и въ отношени вскуъ вообще потребляемыхъ нами предметовъ выкажемъ свое патріотическое усердіе:

Уйдемъ отъ этихъ иноземцевъ Іля блага края своего, И брать у бриттовъ, франковъ, нѣмцевъ Не будемъ ровно ничего. Всв иностранные романы Отнынѣ въ ссылкѣ быть должны; Вы нарядитесь въ сарафаны, Мы нарядимся въ зипуны; На нашу сцену итальянцевъ Не будемъ больше призывать, Дадимъ зарокъ-заморскихъ танцевъ На вечерахъ не танцовать; Забудемъ вънскія кареты, Остендскихъ устрицъ проклянемъ И всв страсбургские пастеты Отравой гибельной сочтемъ. Ура! да здравствують мурмолки, Кафтаны, съ дегтемъ сапоги, Капуста, баня, одноколки, На постномъ маслъ пироги! Пойдемъ впередъ быстръе раковъ,-И, внемля радостной молвъ, Иванъ Сергвевичъ Аксаковъ Подпрыгнетъ весело въ Москвѣ! 1).

Когда оздоровленная, было, поэзія снова стала наводняться "медовыми рѣ-чами" Фета, Вс. Крестовскаго, Случевскаго и другихъ, *Искра* поняла, симптомомъ чего это можетъ служить: грезился возвратъ минувшаго, казалось, что вотъ-вотъ

"Лиры тридцатыхъ годовъ вновь зазвучатъ тихострунныя",

что --

"Будто возстали изъ тлѣна Ершовы, Трилунные <sup>1</sup>), Ожили съ ними ручьи, соловьи перекатные, Пѣночки, просѣки, гроты, поля ароматныя— Все это будто бы снова у насъ водворилося...

Такихъ опасеній было совершенно достаточно, чтобы осм'вять эти страшные призраки, и вотъ Доманъ начинаетъ ц'влый рядъ остроумныхъ пародій на про-изведенія "трилунныхъ" поэтовъ. Въ публикъ онъ имъютъ успъхъ, ихъ заучиваютъ наизусть.

Напримъръ:

### На кладбищъ.

Я взобрадся на могильную плиту, И внимательно смотрель, какъ на дету Два тяжелые, кургузые жука Колошматили другъ друга подъ бока; Какъ въ объятіяхъ березу дубъ сжималъ; Какъ подъ деревомъ опенокъ выросталъ; Какъ паукъ, среди дневныхъ своихъ хлопотъ, Фантастическій выплясываль матлоть. Такъ на кладбищъ за жизнью я слъдилъ И Случевскій мнв на память приходиль; Вспомниль я, какъ онъ на кладбищъ лежалъ, Какъ подъ нимъ мертвецъ о камень лбомъ стучалъ; Какъ мертвецъ м-г Случевскаго просилъ, Чтобы тотъ его на время хоть смвнилъ... По закону же "содружества идей", Вспомнилъ случай я другой, еще страшнъй: Вспомнилъ нищаго, разрушенный гранитъ, И возставшаго изъ гроба страшный видъ, Вътра свисть, луны дрожащій свъть, Мертвеца протесть и нищаго отвътъ... И невольный трепеть въ сердце проникалъ, Но по прежнему на камит я лежаль, И по прежнему сшибалися жуки, Отличалися въ матлотъ пауки, Все съ березами амурились дубы, Все росли еще подъ деревомъ грибы 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Трилунный—псевдонимъ Д. Ю. Струйскаго въ "Библіотекѣ для Чтенія" 30<sub>г</sub>жъ гг. <sup>2</sup>) 1860 г., № 8.

На пьесу Фета — "Молчали листья, зв'взды рдёли", Ломанъ написаль очень удачную народію:

Шептали листья, звъзды рдѣли, И въ этотъ мигъ На насъ тѣ звѣздочки смотрѣли; А мы на нихъ. Ужъ если "небеса глядятся Въ груди живой"... То какъ не зарапортоваться И намъ съ тобой? Что и съ просонья говорится Не всякій разъ, Что если въ сердцѣ и хранится, Такъ про запасъ, Что много слаще карамели, Темнъе тьмы-Какъ другъ на друга поглядѣли, Сказали мы <sup>1</sup>).

Только тѣ, кто лично пережиль эпоху шестидесятыхъ годовъ, знаютъ, какую роль сыграли "Отцы и дѣти" Тургенева, подголосками которыхъ были съ теченіемъ времени лѣсковское "Некуда", "Взбаломученное море" Писемскаго, "Марево" Клюшникова et tutti quanti. Что бы ни писалъ потомъ самъ Тургеневъ, но романъ его, начатый въ февральской книжкѣ "Русскаго Вѣстника" 1862 года, т. е. въ моментъ уже начавшейся дифференціаціи общества, не могъ быть понимаемъ иначе, какъ перчаткой, брошенной передовой части общества, вѣрнѣе — какъ комокъ грязи. И если Писаревъ отнесся къ нему иначе, то это ничего ровно не измѣняетъ: Писаревъ не избавленъ былъ отъ ошибокъ.

"Отечественныя Записки", "Съверная Пчела", само цензурное въдомство привътствовали "Отцовъ и дътей"... Искра устами В. С. Курочкина пародировала эту радость въ стихотвореніи: "Молитвой нашей Богъ смягчился":

Молитвой нашей Богъ смягчился: Романъ Тургеневъ сочинилъ,— И шаръ земной остановился, Нарушивъ стройный ходъ свътилъ.

Подъ гнетомъ силы исполинской Уже хруститъ земная осъ... И Чернышевскій, какъ Кречинскій, Въ испугъ крикнуль: "сорвалось!"

И нигилистъ за нигилистомъ, Какъ вихри снѣжные съ горы, Казнимы хохотомъ и свистомъ, Летятъ стремглавъ въ тартарары.

¹) 1860 r., 'N 49.

Агенты "Времени", всё лупы Направивъ паріямъ во слёдъ, Смѣшали черные ихъ трупы Съ тѣнями "жителей планетъ".

И публицисты Еръ и Ерикъ, Узрѣвъ бѣгущихъ со стыдомъ, Кричатъ отважно: "берегъ, берегъ! "Созиждемъ здѣсь обширный домъ!

"Вы, Синеусъ 1) и Прогрессистовъ, 2) "Изъ остроумныхъ вашихъ строкъ "На пепелище нигилистовъ "Везите щебень и песокъ.

"Чтобъ заложить фундаментъ прочный, — "Своихъ рецензій вкусъ и тактъ "Пускай везетъ сюда Заочный "Черезъ большой почтовый трактъ.

"Размѣритъ зданія всѣ части "Борисъ Чичеринъ—а кирпичъ "Для насъ замѣнитъ, полной страсти, "Громеки пламеннаго спичъ.

"Друживи! Трудъ легокъ и пріятень: "Намъ для работы данъ топоръ, "Которымъ сокрушилъ Скарятинъ "Всей юной Франціи задоръ".

Чего робъть? Дружнъй, ребята! Работай съ Богомъ, въ добрый часъ, По плану, данному когда-то Въ стихахъ Воейкова для васъ.

Воздвигнуть зданье суждено вамъ Неизглаголанныхъ чудесъ: Глухіе въ зданьи этомъ новомъ Разслышатъ явственно: "прогрессъ!"

У лысыхъ дыбомъ станетъ волосъ, Слѣпой увидить вальсъ калѣкъ, Издастъ Андрей Краевскій "Голосъ" И золотой наступитъ вѣкъ<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Чей-то псевдонимъ въ "Отеч. Запискахъ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Toжe. <sup>3</sup>) 1862 r., № 20.

"Что дѣлать?" вызвало тоже немалую волну на поверхности общественнаго настроенія, но разумѣется, не тургеневской чета. Опять выступаеть В. С. Курочкинъ и на этотъ разъ съ фельетономъ— "Проницательные читатели", изъ котораго заимствую лишь заключительныя строки:

Нътъ, положительно, романъ "Что дълатъ" не хорошъ! Не знаетъ авторъ ни цыганъ, Ни дъвъ, танцующихъ канканъ, Алисъ и Ригольбошъ. Нътъ, положительно романъ "Что дълатъ" не хорошъ!

Великосвътскости въ немъ нѣтъ Малѣйшаго слѣда.
Герой не щеголемъ одѣтъ И подъ жидеткою корсетъ Не йоситъ никогда.
Великосвътскости въ немъ нѣтъ Малѣйшаго слѣда.

Жена героя—что за стыдъ?

Живетъ своимъ трудомъ:
Не наряжается въ кредитъ
И съ бълошвейкой говоритъ —
Какъ съ равнымъ ей лицомъ.
Жена героя, что за стыдъ
Живетъ своимъ трудомъ.

Нътъ, я не дамъ женъ своей Читать романъ такой! Не надо новыхъ намъ людей И идеальныхъ этихъ швей Въ ихъ новой мастерской! Нътъ, я не дамъ женъ своей Читать романъ такой.

Нѣтъ, положительно, романъ
"Что дѣлатъ" не хорошъ!
Въ пирушкахъ романистъ—профанъ
И чудеса бѣлилъ, румянъ
Не ставитъ онъ ни въ грошъ.
Нѣтъ, положительно, романъ
"Что дѣлатъ" не хорошъ! 1)

Очень интересный эпизодъ представляеть "протесть" противъ Искры "всей русской литературы"... Дъло заключалось въ слъдующемъ.

Въ декабрьской книжкъ "Вибліотеки для Чтенія" Писемскій, подъ исевдонимомъ "Никиты Везрылова", написалъ фельетонъ, полняй разнузданнаго издъвательства надъ всъми лучшими начинаніями, чаяніями и надеждами прогрессивной части

¹) 1863 r., № 32.

русскаго общества. Тутъ осмвивались закрытыя воскресныя школы, стремленіе женщины къ образованію и независимости, литературныя чтенія въ пользу нуждающихся литераторовъ, студентовъ и вообще учащихся, Некрасовъ, Панаевъ и многіе другіе. Тонъ фельетона былъ настолько гнусенъ въ общественномъ смыслѣ, что Елисеевъ совершенно вышель изъ теривныя и написаль "Хронику прогресса", полную горячихъ порицаній по адресу когда-то подававшаго надежды Писемскаго. Онъ поставиль вопрось очень широко и правильно, и въ заключение высказаль мижние редакціи совершенно откровенно: "Прошли тъ времена, когда литературную извъстность можно было пріобрътать ловкой фразой, гладкимъ стихомъ, даже блестящимъ остроуміемъ, даже уміньемъ сочинять пов'ясти и разсказы. Нынів всякому, даже и не учившемуся въ семинаріи, изв'єстно, что таланть, который не им'єсть искренняго стремленія служить общественному ділу, не заслуживаеть никакого уваженія, а таланть употребляющій свои силы на разрушеніе этого діла, достоинь полнаго презрънія. Это общее убъжденіе раздъляемь и мы, — и съ настоящаго времени имя г. Писемскаго въ нашемъ журналъ будетъ неразлучно съ именемъ г. Аскоченскаго "1).

Брошенную такимъ образомъ перчатку, вмѣсто Писемскаго подняла газета "Русскій Міръ"—ближайшій конкуренть Искры, такъ какъ при ней издавался сатирическій листовъ Гудокъ. Повиненъ въ этомъ быль исключительно редакторъ газеты Гіероглифовъ. Онъ напечаталъ, что за выходку противъ Писемскаго Искръ готовится протесть русскихъ литераторовъ", составление котораго будетъ поручено особо выбраннымъ уполномоченнымъ. Немедленно въ Искръ появляется "Письмо къ В. С. Курочкину", подписанное М. Антоновичемъ, Н. Некрасовымъ, И. Панаевымъ, Н. Чернышевскимъ и А. Пыпинымъ. Вотъ оно:

"Редакторы и сотрудники "Современника" послали въ редакцію газеты "Русскій Міръ" следующую заметку, которую просять вась напечатать и въ вашей, уважаемой ими, газеть:

"Въ редакцію газеты "Русскій Міръ".

"Въ № 6 "Русскаго Міра", на стр. 158, въ стать в подъ заглавіемъ: "О литературномъ протестъ противъ Искры" напечатано, между прочимъ, слъдующее.

"Въ обществъ здъшнихъ литераторовъ и журналистовъ составляется протесть по воводу напечатанной въ № 5 "Искры" замътки о г. Писемскомъ. Когда листъ съ подп сями находился въ редакціи "Русскаго Міра", подписавшихся было до 30 и ожил этся еще значительное число. Мы встрътили здъсь имена почти вскух лучших в представителей русской литературы и редакторовъ и сотрудниковъ нашихъ наиболъе популярныхъ журналовъ: "Современника" и проч.".

"Какія подписи лицъ, принадлежащихъ къ нашему журналу, могла видъть на этомъ протестъ редакція газеты "Русскій Міръ", мы не знаемъ, потому что не видели этого протеста. А не видели мы потому, что господа собиратели подписей къ этому протесту не обращались къ намъ и съ вопросами о томъ согласимся-ли мы подписать ихъ протесть, и въ этомъ случав они поступили очень благоразумно, потому что мы вполнъ одобряемъ ту статью "Искры", противъ которой, по объясненію редакціи "Русскаго Міра", хотять они протестовать" 2).

Этого было достаточно, чтобы "протестъ" остался въ рукахъ "Русскаго Міра". А Искра, поддержанная "Современникомъ", пріобръла въ глазахъ лучшей части общества еще большій въсъ и значеніе. FREDRA CALL

¹) 1862 r., № 5. ²) 1862 r., № 7.

Итакъ, вотъ какова была та "литературная сатира", которая гг. Трубачевыми ставится въ вину Искръ... Читатель, надъюсь, увидълъ ея серьезное общественное значеніе,—значеніе безусловно боевое—какъ и всего содержанія этого журнала,— а не зубоскальное, не месть конкуррентамъ и личнымъ врагамъ. Такая литературная сатира не могла не быть въ органъ, широко понимавшемъ свои задачи.

Чтобы закончить обзоръ *Искры*, надо разсказать о "стороннихъ обстоятельствахъ", тяготввшихъ надъ нею съ самаго перваго шага и, въ концв концовъ, заставившихъ ее влачить сравнительно съ прошлымъ жалкое существованіе. Но это немыслимо безъ предварительнаго ознакомленія читателя съ общимъ положеніемъ сатирической журналистики въ области цензурнаго воздвйствія. Только тогда будутъ ясны отдвльныя злоключенія и *Искры* и другихъ изданій, которыми намъ еще предстоитъ заняться.

#### Общія цензурныя условія сатирической журналистики.

Хотя еще въ 1856 году, графиня Е. Растопчина, находясь подъ вліяніемъ новаго періода развитія русскаго общества, писала:

Не бойтесь насъ, цари земные. Не страшенъ искренній поэтъ, Когда порой въ дѣла мірскія Онъ вноситъ Божьей правды свѣтъ.

Во имя правды этой вѣчной Онъ за судьбой людей слѣдитъ; И не корысть, а пылъ сердечный Его устами говоритъ.

Онъ не завистникъ: не трепещетъ Вражда въ груди, въ душѣ его; Лишъ слабыхъ ради въ сильныхъ мещетъ Онъ стрѣлы слова своего.

Онъ врагъ лишь лжи и притъсненій, Онъ мрака, предразсудка врагъ; Въ немъ нътъ ни тайныхъ ухищреній Ни алчности житейскихъ благъ ¹).

Но вся политика министерства народнаго просвъщенія, а съ 1863 года министерства внутреннихъ дълъ,—какъ центровъ цензурнаго воздъйствія,—сводилась лишь къ "терпънію" сатирической журналистики. Обличеніе злоупотре-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Архивъ", 1874 г., I, 497.

бленій, неразвитости, иногда просто тупости должностныхъ лицъ никогда не пользовалось поощреніемъ, даже безразличнымъ къ себъ отношеніемъ. Въ результатъ— кульминаціонный пунктъ "эзоповщины", цълая наука проскочить сквозь игольное ушко съ какимъ-нибудь толсточревымъ взяточникомъ...

Первымъ болѣе или менѣе замѣтнымъ шагомъ въ этомъ направленіи является циркулярное предложеніе министра просвѣщенія, Е. П. Ковалевскаго, З апрѣля 1859 года, т. е. въ періодъ первоначальнаго развитія сатирической журналистики и стремленія прессы вообще къ облегченію и протесту противъ стараго уклада жизни:

"Нынъ при сужденія въ Совъть министровь о гласности въ печатныхъ сочиненіяхъ и журналахъ вообще, и о статьяхъ, касающихся гласности судопроизводства въ особенности, найдено, что оглашение въ печатныхъ сочиненияхъ н журнальныхъ статьяхъ о существующихъ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ можеть быть полезнымь въ томъ отношеніи, что этимъ способомъ предоставляется правительству возможность получать свёдёнія независимо отъ офиціальныхъ источниковъ, и нъкоторыя изъ этихъ свъджній могутъ служить поводомъ къ повъркъ свъдъній офиціальныхъ и къ принятію надлежащихъ по усмотрънію мъръ. Но гласность можетъ быть и вредною, когда она касается важныхъ предметовъ управленія, правительствомъ окончательно не обсужденныхъ или не признанныхъ имъ заслуживающими вниманія, и когда напечатанныя сужденія о такихъ предметахъ, не вполнъ доступныхъ, по неполнотъ свъдъній, читающей публикъ, могутъ быть принимаемы въ видъ истинъ, не подлежащихъ сомнънію, а не въ видъ вопросовъ, подлежащихъ еще обсуждению и допускающихъ возможность опроверженія. Когда предметомъ подобныхъ сужденій делаются вопросы, касающіеся основныхъ государственныхъ постановленій, тогда гласность становится опасною, и въ такомъ случав необходимо предупредить последствія вредныхъ заблужденій.

"Въ этомъ убъжденіи полагалось возможнымъ допускать оглашеніе въ печатныхъ сочиненіяхъ и журнальныхъ статьяхъ о предметахъ правительственныхъ, въ такомъ случав, когда изложеніе подобныхъ статей будетъ заключаться въ предвлахъ, согласныхъ съ постановленіями, охранлющими неприкосновенность самодержавнаго правленія и государственныхъ учрежденій. Такимъ образомъ, все, непротивное основнымъ началамъ нашихъ государственныхъ учрежденій, представляемое въ видѣ разсужденій или предположеній, допускающихъ разсмотрѣніе и, слѣдовательно, опроверженіе, можетъ быть допущено къ обнародованію, тогда какъ, напротивъ того, безусловное утвержденіе преимущества порядка государственнаго устройства, несогласнаго въ основаніяхъ съ существующимъ въ нашемъ отечествъ, или изложеніе рѣшительныхъ заключеній о вопросахъ государственнаго устройства, не признанныхъ еще правительствомъ подлежащими его обсужденію, или по коимъ не послѣдовало распоряженій, обнаруживающихъ намѣреніе верховной власти подвергнуть пересмотру какую-либо часть нашего законодательства, къ печатанію допускаемо быть не можетъ.

"Руководствуясь сими указаніями, благонам'вренные писатели будуть им'вть возможность обнаруживать всякаго рода злоупотребленія, не допуская личностей, какъ это предписано высочайшими повел'вніями, и сод'в'йствовать правительству развитіемъ мыслей полезныхъ относительно предположеній, коими достигнуты быть

могутъ улучненія въ ходъ управленія, но, вмъсть съ тьмъ, отнята будеть возможность увлекать общественное мнъніе въ заблужденіе относительно истинной цъли и видовъ правительства" 1).

Что оставалось послѣ этого, какъ ни обычная формула обличеній: "въ нѣ-которомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ..."? Но и она была использована въ полной мѣрѣ, о чемъ, кромѣ содержанія журналовъ и газетъ, краснорѣчиво заявилъ министръ просвѣщенія въ другомъ своемъ циркулярномъ предложеніи, отъ 3 октября того же, 1859 года:

"Главное управленіе цензуры, слідя за ходомъ русской литературы, не могло не обратить вниманія на то, что въ посліднее время въ нашей журналистикі, сверхъ сатирическихъ произведеній беллетристики, изображающихъ вообще слабости и недостатки людей, въ томъ числѣ и лицъ, занимающихъ должности въ государственной и общественной службь, стали появляться статьи, чуждыя всякаго литературнаго вымысла, но посвященныя преимущественно указанію на злоупотребленія лицъ существующихъ и разсказамъ дійствительныхъ, будто бы, происшествій, съ означеніемъ иногда даже подлинныхъ именъ лицъ и м'встъ, а большею частію съ такою обстановкою и прозрачнымь замаскированіемъ ихъ, что очень не трудно догадаться, о комъ и о чемъ идетъ дъло. Статьи подобнаго рода, неръдко изображающія самымъ ръзкимъ образомъ злоупотребленія и даже уголовные проступки, побуждали правительство къ неоднократнымъ изследованіямъ указанныхъ дъйствій и происшествій. Произведенныя такимъ образомъ слъдствія показали, что никоторые изъ напечатанныхъ разсказовъ выдають за дъйствительно случившіяся такія событія, какихъ никогда не было, чему, между прочимъ, служить можетъ примъромъ помъщенное въ № 65 "С.-Петерб. Въдомостей" извъстіе о заживо погребенной женщинь, какого происшествія, по офиціальномь, самомъ тщательномъ изследовании, решительно не было, а между темъ, оно едва не нарушило общественнаго спокойствія. Другія же статьи сего рода, хотя и заключали въ себъ въ нъкоторой степени истину, но описанныя въ нихъ происшествія оказались чрезмірно преувеличенными и легковірно или недобросовъстно записанными со словъ лицъ, вовсе незаслуживающихъ довърія, какъ, напримъръ, напечатанный въ № 175 "Московскихъ Въдомостей" разсказъ инженернаго офицера, подъ названіемъ «Нѣсколько словъ объ одномъ тюремномъ замкъ». Къ этой категоріи принадлежить большинство такъ называемыхъ обличительныхъ статей.

"Распространеніе такого направленія журналистики можеть повести къ весьма вреднымъ послѣдствіямъ злоупотребленія печати; а потому главное управленіе цензуры, при обсужденіи сего предмета, не могло не остановиться, во-первыхъ, на допускаемыхъ, вопреки устава о цензурѣ, въ печати личностяхъ, называя поменно описываемыя лица, или обозначая ихъ осязательно, во-вторыхъ, на необходимости установленія такого порядка при допущеніи къ печати разсказовъ о такъ называемыхъ истинныхъ происшествіяхъ, который обезпечиваль бы правительство и публику отъ ложныхъ извѣстій, вводящихъ ихъ въ заблужденіе, тѣмъ болѣе, что опровергать всѣ печатаемые въ современныхъ изданіяхъ несправедливне и ложные разсказы было бы невозможно и недостойно правительства.

 <sup>&</sup>quot;Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ съ 1720 по 1862 годъ", 344—345.

"Вслъдствіе сего главное управленіе цензуры постановило:

1) Подтвердить по цензурному въдомству, что дальнъйшее допущение къ печати, вопреки ст. 3 пункта 2 устава цензурнаго, статей, оскорбляющихъ честь какого-нибудь лица, непремънно повлечеть за собою удаление отъ должностей виновныхъ въ семъ упущени цензоровъ.

2) Принять за правило, чтобы отъ редакцій періодическихъ изданій, при представленіи ими для одобренія къ печати статей, заключающихъ въ себѣ описаніе какихъ-либо злоупотребленій или происшествій, выдаваемыхъ за дѣйствительно случившіяся, требовать фактическаго удостовѣренія въ ихъ дѣйствительности, и чтобы при томъ, въ случаѣ допущенія къ печати статьи, непремѣнно было извѣстно цензурѣ какъ имя и мѣстопребываніе автора, такъ время и мѣсто описываемаго про-исшествія, съ тѣми фактическими подробностями, которыя всякій благоразумный цензоръ найдетъ необходимыми для удостовѣренія и которыя исчислить впередъ невозможно. Само собою разумѣется, что цензоръ при этомъ не въ правѣ требовать горидическихъ доказательствъ въ подкрѣпленіе описываемыхъ происшествій, а долженъ ограничиваться вышесказаннымъ руководствомъ. За симъ всякое ложное извѣстіе вышесказаннаго рода, допущенное цензоромъ въ печать, будетъ отнесено къ неизбѣжной его отвѣтственности 1).

8 марта 1860 года, по цензурному вѣдомству было объявлено новое циркулярное предложеніе:

"Государь Императоръ, по выслушании въ Совътъ министровъ соображений о развитии законовъ, ограждающихъ честь должностныхъ и частныхъ лицъ противъ оскорбленій посредствомъ печати, между прочимъ, высочайше повельть соизволилъ: строго подтвердить но цензурному въдомству, чтобы не были допускаемы въ печать сочиненія и журнальныя статьи, а равно изображенія и каррикатуры: а) въ которыхъ возбуждается непріязнь и ненависть одного сословія въ государствъ къ другому; б) въ которыхъ заключаются оскорбительныя насмъшки надъ цълыми сословіями и должностями гражданской и военной службы, надъ военнымъ мундиромъ и занятіями по фронтовой части въ мирное время и т. п.; в) въ которыхъ, вопреки § 3 (пунктъ 4) Уст. ценз., хотя не прямо съ названіемъ фамиліи, а большею частью подъ такимъ прозрачнымъ замаскированіемъ, что легко узнать можно о комъ и о чемъ идетъ дъло, оглашаются обстоятельства, относящіяся до правственности и частной жизни разнаго званія лицъ, до преступленій ихъ родителей, до происхожденія или дурного поведенія члемовъ семействъ и т. д." 2).

Еще черезъ годъ, 28 апръля 1861 г., объявляется четвертое предложеніе: "На основаніи ст. 3 пункта г. цензурнаго устава, цензура обязана подвергать запрещенію произведенія словесности, когда въ оныхъ оскорбляется честь какого-либо лица непристойными выраженіями или предосудительнымъ обнародованіемъ того, что относится до его нравственности или домашней жизни, а тъмъ болъе клеветою. По случаю же допущенія къ печати въ періодической литературъ статей, въ которыхъ выставлялись личности съ осязательнымъ ихъ обозначеніемъ или съ поименованіемъ фамиліи, Главное Управленіе Цензуры подтвердило циркулярно по цензурному въдомству, отъ 3-го октября 1859 года, что дальнъйшее допу-

<sup>1)</sup> Ibidem, 447—449. Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> lbidem, 452-453

щеніе къ печати, вопреки вышеозначенной статьи цензурнаго устава, статей оскорбляющихъ честь какого-либо лица, непремвнно цовлечеть за собой удаленіе отъ должности виновныхъ въ семъ упущеніи цензоровъ. А отъ 8-го марта 1860 г. Главнымъ Управленіемъ Цензуры объявлено Высочайшее повельніе, коимъ, между прочимъ, воспрещено допущеніе къ печати сочиненій и журнальныхъ статей, а равно изображеній и каррикатуръ, въ которыхъ хотя не прямо съ названіемъ фамиліи, а большею частью подъ прозрачнымъ замаскированіемъ, оглашаются обстоятельства, относящіяся до нравственности и частной жизни разнаго званія лицъ и т. д.

"Несмотря на вышеизложенныя постановленія, воспрещающія положительнымъ образомъ появленіе въ печати личностей, Главное Управленіе Цензуры усматриваеть въ журналахъ и газетахъ статьи, описывающія злоупотребленія и проступки разныхъ лиць, не только съ ясными намеками на обстоятельства, могущія вести къ открытію именъ сихъ лицъ, но даже съ поименованіемъ полныхъ ихъ фамилій. Примърами подобныхъ отступленій отъ цензурныхъ постановленій могутъ служить напечатанныя въ послъднее время, возбудившія журнальную полемику статьи о грубыхъ поступкахъ Козляинова на Николаевской желѣзной дорогѣ и о поступкъ студента Харьковскаго университета Страхова на маскарадѣ въ Харьковъ ¹). Въ № 67 же "Московскихъ Вѣдомостей", 28 истекшаго марта, напечатано извъстіе о побояхъ, нанесенныхъ маіоромъ Чириковымъ кадету Межевого института, на улицѣ въ Москвѣ, съ прямо выраженнымъ намѣреніемъ придать общему позору фамилію сего офицера.

"Вслѣдствіе сего Главное Управленіе Цензуры считаетъ своею обязанностью подтвердить снова строго руководствоваться пунктомъ г ст. 3 ценз. уст., не допуская въ сочиненіяхъ и статьяхъ личностей и не дозволяя ни въ какомъ случав оглашенія подлинныхъ фамилій въ разсказахъ о происшествіяхъ, предосудительныхъ для нравственности приводимыхъ въ нихъ лицъ. Къ сему Главное Управленіе Цензуры считаетъ нужнымъ присовокупить, что напечатаніе статьи въ одномъ періодическомъ изданіи не даетъ права къ перепечатанію оной въ другихъ повременныхъ изданіяхъ безъ новаго цензурнаго разсмотрѣнія" 2).

И, несмотря на такое обиліе стѣсненій, сатирическая журналистика, всетаки, продолжала честную службу по своему крайнему разумѣнію понятія о долгѣ! За это она была всегда предметомъ особаго вниманія цензурнаго вѣдомства. Выраженное въ офиціальныхъ документахъ, вниманіе это заслуживаетъ быть отмѣченнымъ.

Вотъ что писалъ, между прочимъ, предсъдатель комитета 1861 года для пересмотра цензурнаго устава, д. ст. сов. Берте:

"Родъ гласности, подъ именемъ литературы обличительной, возникъ за нъсколько лътъ предъ тъмъ, и имълъ сначала общій сатирическій характеръ. Касаясь большею частью дъйствій и образа жизни служащихъ лицъ гражданскаго въдомства, обличительная литература сперва вывела на сцену рядъ злоупотребленій, какъ бы укоренившихся въ разныхъ должностяхъ, какъ, напр., городничихъ, исправниковъ, становыхъ приставовъ и другихъ полицейскихъ чиновниковъ, лъсничихъ, офицеровъ путей сообщенія и проч., и установивъ, такъ сказать, типы этихъ

Страховъ схватилъ одну маску за ногу.
 Ibidem., 459—461.

чиновниковъ, предала ихъ посмѣянію и презрѣнію публики; но вскорѣ, неловольствуясь общими характеристиками, она стала разбирать и разоблачать поступки отдёльных лицъ государственной администраціи и даже называть ихъ по именамъ, требуя иногда и отчета въ ихъ дъйствіяхъ. Неръдко подобныя обличенія отличались преувеличениемъ незначительныхъ обстоятельствъ, даже ложью и влеветою. Этому роду обличеній посвятили себя также нісколько сатирическихь, каррикатурныхъ изданій, которыя, несмотря на заключающееся въ программахъ ихъ запрещение, воспроизводятъ весьма часто въ юмористическомъ и каррикатурномъ видъ дъйствительные факты и извъстныя, иногда весьма высокостоящія личности, неизвъстныя цензуръ, но легко узнаваемыя многими читателями по соображенію съ событіями и по сходству портретовъ. Принявъ на себя роль публичнаго обвинителя противъ должностныхъ лицъ и даже цёлыхъ присутственныхъ мъстъ. обличительная литература стала разбирать не только совершившіяся ръшенія, распоряженія и действія, но даже дела или проступки, не изследованные и нерешенныя законнымъ порядкомъ, заранъе объявляла свое мнъніе и сужденіе. Еще менъе она колебалась въ опубликовании и осуждении частныхъ лицъ, замъщанныхъ въ какіелибо публичные безпорядки или нарушившихъ общественное приличіе. Такія публикаціи, окорбительныя для лиць, им'вли иногда посл'вдствіемь ослабленіе къ нимъ кредита и довърія въ коммерческихъ дълахъ и предпріятіяхъ. Описаніе частныхъ проступковъ должностныхъ лицъ часто сопровождалось сужденіями объ общей испорченности административныхъ и судебныхъ учрежденій и властей, и изъ частнаго случая выводится заключеніе о положеніи цълаго общества и правительства. Эта отрасль литературы, разработываемая съ какою-то лихорадочною дъятельностью, съ какимъ-то желчнымъ и страстнымъ увлеченіемъ, привлекаеть многихь читателей и потому составляеть выгодную спекуляцію, способствующую размноженію подобныхъ произведеній "1).

Другая, аналогичная, комиссія кн. Оболенскаго, 1862 г., находила, что:

"Обличительная литература, такъ быстро развившаяся въ послъднее время, не сдержанная никакими ясно очерченными предълами, подвергалась неръдко справедливымъ упрекамъ, и, что еще хуже, возбуждала во многихъ недовъріе въ той гласности, одностороннимъ выраженіемъ которой она, къ сожалънію, являлась. Другіе, не отрицая положительной пользы гласныхъ обличеній частныхъ пороковъ и злоупотребленій общества, сознаютъ, однако, что есть что-то недоброе въ самомъ способъ добыванія того добра, во имя котораго поднято литературой знамя обличенія.

"Неумъренный и не всегда приличный тонъ самыхъ обличеній—этотъ такъ сказать, первый крикъ пробуждающагося сознанія, дъйствуетъ тъмъ раздражительнье на общество, чъмъ заботливъе охранялось доселъ его чуткое ухо. Поэтому исторія литературъ всъхъ образованныхъ народовъ представляетъ эпохи весьма сходныя съ эпохой, переживаемой и уже отчасти пережитой нашею литературой.

"Не подлежить сомнънію, что со временемь и наша литература получить настоящее свое значеніе и не станеть, какъ справедливо замѣчено было, «составлять судебную инстанцію на полицейскую расправу, предварять судебныя ръшенія, вмъшиваться въ дъла семейныя, вторгаться въ кабинеть мирнаго чиновника,

<sup>1) &</sup>quot;Записка предсъдателя комитета для пересмотра цензурнаго устава, д. ст. сов. Берте, и члена сего комитета, ст. сов. Янкевича", Спб., 1862 г., 9—10.

залъзать къ нему въ служебный портфель, ревизовать, переворачивать его бумаги, сплетничать, доносить публикъ и не публикъ, диктаторски направлять такъ называемое общественное мнъніе, прибъгать неръдко къ системъ интимидаціи или устрашенія и пр." 1).

Таковы были взгляды цензурнаго въдомства. Единственный только разъ одинъ изъ его болъе или менъе видныхъ представителей выступилъ на защиту каррикатуръ, да и то касающихся лишь иностранной политики западно-европей-

скихъ государствъ.

Въ 44 нумеръ "Гудка" (за 1862 г.) появилась каррикатура "Изъ семейной хроники римскаго вопроса", въ сущности, мало остроумная, какъ и всъ почти политическія каррикатуры  $Iy\partial \kappa a$ ; въ  $Hc\kappa pro$  онъ рисовались очень ръдко. Несмотря на это, министръ иностранныхъ дълъ, кн. А. М. Горчаковъ нашелъ, что "подобныя каррикатуры потрясаютъ уваженіе къ монархической власти", и сообщилъ свое мивніе министру просвъщенія. Послъдній потребовалъ объясненій отъ петербургскаго цензурнаго комитета. Объясненія были даны; они настолько интересны съ точки зрънія столкновенія разныхъ мивній въ бюрократическихъ верхахъ эпохи реформъ, что я приведу ихъ дословно.

"Политическія каррикатуры—писаль комитеть министру— существують во всвух безъ исключенія образованныхъ государствауъ и нигдв не почитаются опаснымъ орудіемъ для потрясенія монархическихъ началъ. Доказательствомъ служить то, что изъ всёхъ западныхъ государствъ, едва-ли ни въ Англіи верховная власть пользуется наибольшимъ уваженіемъ, а между тімь нигді боліве, какъ въ Англіи, ни появляется политическихъ каррикатуръ. У насъ, въ Россіи, вкусъ къ этимъ каррикатурамъ до сихъ поръ еще мало былъ развить, не, при существовани трехъ сатирическихъ листковъ въ Петербургъ и при безпрерывныхъ сношеніяхъ съ западомъ, увеличившихся въ особенности въ последнее время съ открытіемъ желізныхъ дорогь, каррикатуры во множестві привозятся изъ-за границы, причемъ онъ тъмъ еще безвредны, что вовсе непонятны для огромной массы публики и могутъ быть разгаданы только наиболъе образованнымъ обществомъ. Наши же сатирические журналы номъщають ихъ болье для того, чтобы не отставать отъ заграничныхъ сатирическихъ листковъ, которымъ они стараются подражать. Запрещение же всёхъ подобныхъ каррикатуръ произвело бы безъ всякой надобности раздражение въ журналистикъ и придало бы этимъ шуткамъ слишкомъ большое значеніе. Поэтому не представляется возможности и не предвидится особенной надобности въ воспрещении перепечатки изъ заграничныхъ журналовъ политическихъ каррикатуръ, безвредность которыхъ признается цензурою. Каррикатура, о которой упоминаеть кн. Горчаковъ, взята изъ бердинскаго сатирическаго журнала "Kladderadatch". Цензурный комитеть, исключивъ изъ подлинника всв надписи и подписи, которыя могли бы показаться оскорбительными. не затруднился дозволить эту каррикатуру, намекающую на обстоятельство. извъстное всей читающей публикъ, а именно, что императрица французовъ настойчиво дъйствуетъ на Наполеона III, убъждая его не оставлять въ Римъ безъ защиты свътской власти папы. Впрочемъ, всъ каррикатуры въ иностранныхъ

¹) "Первоначальный проекть устава о книгопечатаніи<sup>\*</sup>, Спб., 1862 г., 259—261. Посл'ёднія слова комиссія заимствовала изъ 37 № "Дня" за 1862 годъ.

журналахъ, которыя, по содержанію своему, могли бы быть дъйствительно оскорбительными для царствующихъ особъ или касались бы тъхъ изъ нихъ, которыя связаны родственными отношеніями съ нашею императорскою фамиліею, какъ, напримъръ, каррикатуры, направленныя противъ короля прусскаго и нашего правительства, въ настоящее время не одобряются цензурою.

"Что же касается до политическаго отдёла въ журналахъ, то, при большомъ просторѣ, даваемомъ сему отдёлу, казалось бы министерство иностранныхъ дёлъ можетъ только выигрывать, потому что, съ одной стороны, наше правительство, при настоящемъ его либеральномъ направленіи, имѣетъ возможность, не безъ пользы для себя, прислушиваться къ говору общественнаго мнѣнія, съ другой же стороны, г. вице-канцлеръ, при личныхъ своихъ сношеніяхъ съ представителями чужеземныхъ державъ, можетъ, на основаніи высочайшаго повелѣнія отъ 8 марта 1862 года, 1) отклонять отъ себя всякую солидарность со всѣми мнѣніями, по вопросамъ внѣшней политики, которыя высказываются въ нашихъ журналахъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ онъ можетъ иногда, не безъ пользы, въ случаѣ, когда того потребуютъ виды нашего правительства и интересы нашей заграничной политики, ссылаться на общественное мнѣніе, выражающееся въ печати, которое нынѣ у насъ, какъ и вездѣ, день ото дня получаетъ большее и большее значеніе 2).

12-ое мая 1862 года снова вносить ограничение: высочайше утвержденными въ этоть день "временными" правилами по цензуръ предписывалось разръшать какія бы то ни было указанія на недостатки и злоупотребленія администраціи только тъмъ изданіямъ, которыя съ пересылкою стоили не менте семи рублей въ годъ, въ самыхъ же этихъ указаніяхъ — отнюдь не допускать печатанія именъ лицъ и собственнаго названія мъстъ и учрежденій. Это главная часть "временныхъ" правилъ; а въ особо приложенныхъ при нихъ и не опубликованныхъ, наставленіяхъ цензорамъ, указывалось такъ много ограниченій, что положительно непонятно, что предоставлялось тогда сатиръ.

14 января 1863 года цензурное въдомство было цъликомъ передано въминистерство внутреннихъ дълъ. Валуевъ не заставилъ себя долго ждать.

29 іюля послѣдовало секретное циркулярное предложеніе министра внутреннихъ дѣлъ, которымъ предписывалось "отнюдь не дозволять нападки на авторитетъ правительственныхъ, особенно высшихъ, учрежденій и званій, путемъ обобщенія отдѣльныхъ фактовъ или приданія имъ типическаго значенія, какъ послѣдствія неудовлетворительной организаціи всего государственнаго управленія; кромѣ этихъ особенностей въ содержаніи, условіемъ для напечатанія подобныхъ обличительныхъ статей должно считаться приличіе въ тонѣ и отсутствіе рѣзкостей въ формѣ изложенія". "Гг. цензоры должны имѣть въ виду допускать такихъ статей въ печать менѣе именѣе, если не будуть рядомъ съ ними помъщаемы другія статьи въ печать менѣе именѣе, если не будуть рядомъ съ ними помъщаемы другія статьи въ печать менѣе именѣе, если не будуть рядомъ съ ними помъщаемы другія статьи въ печать менѣе именѣе, если не будуть рядомъ съ ними помъщаемы другія статьи въ печать менѣе именѣе, если не будуть рядомъ съ ними помъщаемы другія статьи въ печать ненѣе именъе, обнаруживаетъ не стремленіе къ раскрытію истины, а систематическое же стараніе возбуждать умы и вселять въ нихъ недовѣріе" въ

<sup>1)</sup> Отм'вна особыхъ "спеціальныхъ" цензуръ, въ ихъ числів и иностранной.
2) *И. Усовъ*, "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Візстникъ", 1884 г., III, 575—577.
3) "Сборникъ распоряженій по дізламъ печати (съ 1863 по 1-ое сентября 1865 года)", Спб., 1865 г., 11—13.

А сатирическая журналистика, все-таки, дѣлала свое дѣло... По этому новоду чрезвычайно интересно мнѣніе цензора-публициста, Н. П. Гилярова-Платонова, высказанное имъ во второй комиссіи кн. Оболенскаго, въ 1863 году:

"Не надобно забывать, что развитію обличительной литературы въ томъ видъ, въ какомъ она явилась у насъ въ послъдніе годы, всего болье содъйствовали правительственныя распоряженія, и даже едва-ли ни имъ однимъ обязана она своимъ происхожденіемъ. Когда, послів Восточной войны, въ обществів возникла усиленная потребность гласности, и литература, съ легкой руки "Морского Сборника", начала порываться къ удовлетворению этой потребности, правительство малопо-малу расширило права печати, но какъ и въ какой последовательности? Вместо того, чтобы съ самаго начала допустить свободное обсуждение общественныхъ практическихъ вопросовъ и тамъ вызвать печать на такое поприще, гдв возбужденная потребность гласности могла находить удовлетворение наиболже достойное общественнаго мижнія, наиболже безопасное для общественнаго порядка и наиболже полезное для правительства; вижсто того, чтобы воздержаться совершенно отъ разръшенія сатирическихъ изданій, какъ явленія несовивстнаго съ сохраненіемъ предварительной цензуры и съ судомъ, основаннымъ на формальныхъ доказательствахъ; вижето того, чтобы съ особенною строгостью преследовать безличныя оглашенія, какъ безчестное уклоненіе отъ отвътственности-виъсто всего этого приняты были мёры совершенно противоположныя.

"Рядомъ предписаній и замічаній литературів возбранялись именно такъназываемыя «смълыя сужденія о государственныхъ вопросахъ». Попытки публицистики содъйствовать разръшенію вопросовь, связанныхь съ наиболье важными реформами (крестьянскою и судебною), были круто пріостанавливаемы. Спеціальная цензура, естественная преграда независимому отъ офиціальныхъ соображеній сужденію объ общественныхъ вопросахъ, не только не была уничтожена, напротивъ, усилена и расширена, и была сохранена даже тогда, когда высочайшимъ повельніемъ отъ 3 апрыля 1859 г., свободному сужденію открыто было все (???). за исключеніемъ коренныхъ государственныхъ установленій (такимъ образомъ, свобода, установленная въ принципъ, встръчала себъ прямое противодъйствіе въ фактъ). Между тъмъ, широкою рукою раздавались дозволенія на изданіе сатирическихъ журналовъ и даже журналовъ съ каррикатурами, то есть съ насквилями подъ формою изображеній; такимъ образомъ пасквиль получаль права гражданства, принимался подъ охрану закона и подъ особенное правительственное руководство (ибо программы сатирическихъ журналовъ, какъ и всякихъ другихъ, утверждаются правительствомъ). Въ добавокъ ко всему, съ особенною строгостью преслъдовались въ огласительныхъ статьяхъ именно указанія собственныхъ именъ; даже дано было прямое наставление допускать къ печати огласительныя статьи не иначе, какъ съ условіемъ, чтобы подлинныя имена описываемыхъ мёстъ и лицъ были скрыты.

"Последствія понятны. Публицистика и именно часть ея, наименёе серіозная, тёмъ съ большею жадностью бросилась на единственный открытый ей путь, что для дёйствованія на немъ не требовалось ни особеннаго ума и глубокихъ соображеній, ни основательныхъ знаній и дёльнаго приготовленія. Расплодилась цёлая особая литература таинственныхъ, но понятныхъ намековъ, безличныхъ, но легко угадываемыхъ указаній, литература скандаловъ и сплетенъ, передаваемыхъ изъ-за угла, полупрозрачныхъ пасквилей съ дагерротипными портретами живыхъ

лицъ, но съ подложными именами, и весь этотъ таинственный полусвътъ, въ явное нарушеніе всякаго смысла окрещенъ былъ названіемъ гласности. Цензура, по самой силъ предписаній, не могла не давать простора этому странному роду литературы, столь мало оправдывающему свое названіе. Но должно полагать, что съ изданіемъ новаго законоположенія подобный порядокъ прекратится, съ уничтоженіемъ причинъ исчезнутъ и послъдствія").

Въ этомъ мнъніи, какъ и во всёхъ мнъніяхъ Гилярова-Платонова, много нелъпато и смъшного, но сторона нераціональности политики въ отношеніи къ прессъ съ самаго начала эпохи 60-хъ годовъ подмъчена върно и широко.

По удостовъренію министерства внутреннихъ дъль, въ 1863 г. обнаружились уже "прекрасные" результаты какъ "временныхъ" правилъ, такъ и іюльскаго распоряженія: "прежній взглядъ журналистики на прямое значеніе гласности и такъ называемаго «обличенія» существенно измѣнился къ лучшему. Въ послѣдніе годы и преинущественно со времени посл'ядовавшихъ въ 1857 г. распоряженій по устройству быта крестьянь, вышедшихь изь крипостной зависимости, періодическая литература наша подъ вліяніемъ новости впечатлівнія, производимаго духомъ реформъ, получила одностороннюю наклонность къ обличенію, къ самобичеванію, принимая это направленіе за истинную, благодітельную гласность. Вскоръ это увлечение перешло въ безпрерывный рядъ скандалезныхъ заявлений, диффамацій, оскорбленія личности и за тэмь— въ духъ отрицанія. «Мы прелавались этому занятію, - продолжаеть авторъ цитируемаго офиціальнаго документа, пользуясь словами «Голоса» въ объявленія на 1863 годъ,—сь какимь-то наслажденіемъ и часто для остраго словца, для красивой фразы, глумились надъ понятіями, принципами и учрежденіями, которыхъ замѣнить было пока нечѣмъ. Всякое умфренное слово, малъйшій намекъ на осторожность клеймили мы названіемъ отсталости и, наобороть, всякое слово, всякій даже бредъ людей, пользующихся титуломъ nepedoвых, привътствовали жаркими рукоплесканіями...» Если въ началъ 1863 года можно замътить еще слъды этого печальнаго настроенія нашей прессы, то уже съ половины минувшаго 1864 года оно почти окончательно прекратилось въ сколько-нибудь серьезныхъ изданіяхъ. Публика потеряла вкусъ къ такой превратной гласности, стала относиться къ ней почти съ презръніемъ и теперь (1865 г.) это направленіе терпимо еще время отъ времени въ видъ шутки, родясь и умирая въ одну минуту, виъстъ съ другими эфемеридами нашихъ сатирическихъ листковъ: Искры, Занозы, Осы и проч. Причины такой утвшительной перемвны заключаются, конечно: 1) въ положительныхъ, практическихъ результатахъ, принесенныхъ уже капитальными преобразованіями, послёдовавшими въ нынёшнее царствованіе, какъ напримёръ: освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 2) въ дѣйствительной серьезности и въ многознаменательности событій нашей внутренней и ввізшней общественной жизни въ минувшемъ году и, наконецъ, 3) въ томъ, что цензура, дъйствуя систематичнье и последовательные прежняго, примынялась къ сложившемуся подъвліяніемь правительственныхъ дъйствій и явленій общественной жизни, характеру современ-

¹) "Журналъ высоч. учрежд. комиссіи для разсмотрѣнія проекта устава о книгопечатаніи", Спб., 1863 г., Журналы №№ 4—5, стр. 15—16.

ной нашей прессы и старалась направлять оную къ цёлямъ, соотвётственнымъ требованіямъ правительства и условіямъ общественной пользы" 1).

Въ другомъ мъстъ того же чрезвычайно интереснаго историческаго доку-

мента, обзору котораго ниже посвящень особый очеркъ, находимъ:

"Въ 1864 году изданія сатирическія, сдѣлавшись гораздо блѣднѣе по своему содержанію, имѣли менѣе значенія въ глазахъ читающей публики, а посему и не производили того раздражающаго впечатлѣнія, которымъ они отличались до того времени. Духъ всеобщаго отрицанія, страсть къ исключительному отысканію злоупотребленій въ частной, общественной и правительственныхъ сферахъ утратили въ значительной степени свое обаяніе. Одновременно съ тѣмъ и система отрицанія, находившая свое крайнее выраженіе въ литературномъ нигилизмѣ, перестала составлять приманку въ изданіяхъ, посвященныхъ публицистикѣ. Журналы такъ называемой нигилистической школы столь мало въ 1864 году пользовались сочувствіемъ, что для поддержанія интереса къ своимъ изданіямъ въ читающей публикѣ, нерѣдко помѣщали на своихъ страницахъ беллетристическія произведенія, діаметрально противорѣчившія признанному редакціей знамени" 2).

При крайне своеобразномъ взглядъ на журналистику, при еще болъе своеобразныхъ понятіяхъ о ея цъляхъ и задачахъ, авторъ только что цитированнаго документа, несомнънно, правъ, указывая на причины замиранія сатирической журналистики къ концу 1864 года, который, какъ знаетъ читатель, считается послъдней лебединой ея пъснью. Да, при томъ настроеніи массы русскаго общества, которое охватило ее и сдълалось доминирующимъ съ начала 1863 года, сатира была уже неумъстна: мы вступали снова въ полосу самообожанія, самовосхваленія, егдо — квасного патріотизма. Валуевъ хорошо понялъ разницу настроеній 1857—1862 гг. и 1862—64 гг. и уже твердо направилъ цензуру по тому курсу, который не могъ быть взятымъ ею при однообразіи и дружности цълостнаго общественнаго организма. Вчерашніе его обвинители сегодня дълались защитниками; поддержка реакціонныхъ мъръ росла и кръпла... Сатира была тъмъ непріятнымъ зеркаломъ, которое въ такіе моменты всегда злобно разбивается...

#### Злоключенія "Искры". Конецъ лучшаго ея періода.

Теперь, при свътъ общихъ условій существованія сатирической журналистики интересующаго насъ періода, лучше будутъ понятны тъ, которыя въ частности окружали существованіе *Искры*.

Ею были недовольны еще до появленія перваго нумера. Очень неодобрительно приняли самую, казалось бы, невинную виньетку на объявленіи о подпискѣ. Вотъ она, (См. стр. 135).

По этому поводу въ "Дневникъ" Никитенка читаемъ:

<sup>2</sup>) Ibidem., 248-249.

"Искра напечатала въ объявленіи виньетку, которую III Отдёленіе истолковало по своему и объявило злонамёренною, хотя ее можно истолковать десять

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за посл'єднее десятил'єтіє и отечественной журналистики за 1863 и 1864 г." Спб., 1865 г. 207—209



разъ иначе. Требовали объясненія у издателя Степанова. Д'йло доходило до государя, но оставлено безъ посл'ядствій, за недостаткомъ ясныхъ доказательствъ въ возмутительности виньетки 1).

По словамъ С. Н. Степанова, добрая половина работъ его отца погибла навсегда въ архивъ цензурнаго комитета. Въ этомъ нѣтъ ничего невъроятнаго. Другіе сотрудники страдали тоже сильно: В. Р. Щиглевъ ("Романычъ") говорилъ мнъ, что цензурою не пропускалась вообще треть посылаемаго Искрой матеріала.

Въ № 9 за первый же годъ были цомѣщены стихи П. И. Вейнберга "На Невскомъ проспектъ", въ которыхъ авторъ очень зло посмѣивался надъ дѣловитостью господъ, мчащихся во всю прыть въ своихъ коляскахъ, и потому давящихъ бѣдныхъ пѣшеходовъ. Только-что открытый тогда "комитетъ по дѣламъ книгопечатанія", очень неодобрительно отнесся къ такой выходкѣ былъ даже проектъ усадить Степанова на гауптвахту. Кажется, дѣло ничѣмъ не кончилось ²). Но этихъ двухъ фактовъ было достаточно, чтобы отдать Искру подъ строгій надзоръ: съ 16-го нумера ее цензируютъ, не въ примѣръ прочимъ изданіямъ, втроемъ, а съ 36-го—очень часто попадаются даже и четыре цензорскихъ подписи.

Въ № 32, среди "частныхъ объявленій", было помѣщено, между прочимъ, такое:

"Нѣкто "старець" исцѣляетъ самыхъ трудныхъ больныхъ совершенно простымъ средствомъ—"ухою, которую должно приготовить изъ пяти ершей большихъ или десяти малыхъ и второго куска отъ хвоста сига въ одной глубокой столовой тарелкъ; уху эту долженъ сварить непремънно мужчина и ты раздъли ее на три дня—на объдъ и ужинъ..." Въ дѣйствительности сего преподаннаго стардемъ средства удостовѣряютъ пять санктпетербургскихъ опытныхъ и образованныхъ докторовъ. О подробностяхъ лѣченія узнать можно: въ нѣкоторыхъ книжныхъ магазинахъ, изъ брошюры, изданной въ 1859 г. опытнымъ же образованнымъ врачемъ" в).

Добролюбовъ, въ письмъ своемъ къ Бордюгову, писалъ: "съ Искрой сочинена исторія за объявленіе о старцю и ухю". Вотъ и все, что извъстно по этому поводу. Очевидно, и старецъ и уха были сильными въ кого-нибудь стрълами.

Въ 4 № за 1860 г. помъщена каррикатура "свободный выборъ": поваръ, обращаясь къ курамъ и пътухамъ, говоритъ имъ: "Я призвалъ васъ, господа, съ тъмъ, чтобы спросить вашего мнънія: подъ какимъ соусомъ угодно вамъ быть приготовленными: подъ бълымъ или краснымъ?.." Въ обществъ она произвела большую сенсацію, ее переворачивали на тысячу ладовъ, сложилось "дъло" и въ цензурномъ въдомствъ, но потомъ все это было предано забвенію...

Въ 1 № за 1861 г., среди повогоднихъ "предсказаній", пом'вщено сл'вдующее "астрономическое предсказаніе":

"Астрономы открыли въ нынѣшнемъ году, въ системѣ мірозданія, новую самостоятельную систему звѣздъ, въ родѣ млечнаго пути. Группа ихъ состоитъ изъ одного неподвижнаго свѣтила, превосходящаго своею массою всѣ доселѣ извѣстныя

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1890 г., IX, 618.

<sup>2)</sup> Подробности см. въ очеркъ "Русское Bureau de la presse".
3) 1859 г., № 32.

евътила въ нъсколько тысячъ разъ, окруженнаго четырнадцатью меньшими, также самосвътящимися звъздами и 208 спутниками планетами. Вся эта система звъздъ будеть видима въ Россіи въ теченіе 10 лътъ, каждый годъ по четыре раза. Каждый годъ по приближенія ея къ земль, именно на Россію, будетъ падать безчисленное множество аэролитовъ, въ видъ бумажныхъ листовъ. Говорятъ, что, если сказанная группа звъздъ совершитъ только предвидимый досель десятильтній циклъ свой, то Россія можетъ сдълаться страною необитаемою, ибо по причинъ огромныхъ массъ аэролитовъ, которыя сплошными рядами покроютъ землю въ видъ печатныхъ листовъ, солнце не въ состояни будетъ согръвать землю, дождь не будеть доходить до земли и т. п. Нъкоторые, впрочемъ, астрономы, неизвъстно по какимъ признакамъ, догадываются, что открытая группа звъздъ не составляетъ системы, что соединение ихъ случайное и ненадежное и что черезъ два или три года они разсъются въ безконечной системъ мірозданія, не оказавъ никакого вліянія на планету".

Слова эти были поняты такъ; "14 главныхъ спутниковъ— это члены высокопоставленной семьи, 208 малыхь—столько же генераловь и флигель-адъютантовъ; печатные листы—это кредитные билеты". "Въ обществъ разнеслись даже слухи продолжаетъ Никитенко — будто цензоръ, пропустившій это, посаженъ на гауптвахту. Въ главномъ управленіи цензуры тоже была объ этомъ рѣчь. Нѣкоторые члены готовы были сами сдълать такое точно примъненіе статьи. Я постарался объяснить, что въ ней и тани ничего подобнаго, и что все это относится къ изданію "Энциклопедическаго Лексикона", гдъ главное лицо (солнце) Краевскій, а у него 14 редакторовъ и 208 сотрудниковъ; 10 лътъ срокъ изданія, которое въ течение этого времени будетъ выходить выпусками — по четыре ежемъсячно. Съ этимъ объясненіемъ согласились. Не знаю, удовлетворится ли имъ также князь Долгорукій 1). Этоть факть любопытень твмь, что показываеть, какъ настроено наше общество и чего оно ищетъ въ современной литературъ 2.

Фактъ, дъйствительно, характерный...

Въ томъ же году, въ № 41 помъщена комедія: "Фигуры откупной колоды" Николая Потъхина. По словамъ г. Скабичевскаго, пользовавшагося, очевидно, архивомъ Курочкина, на эту пьесу было обращено вниманіе III Отдѣленія, такъ какъ въ главныхъ дъйствующихъ лицахъ усмотръли портреты нъкоторыхъ высокопоставленныхъ особъ. Дъло кончилось лишь конфиденціальнымъ объясненіемъ автора <sup>3</sup>).

Въ № 15 за 1862 г. былъ воспроизведенъ циркуляръ попечителя виленскаго учебнаго округа кн. Ширинскаго-Шихматова, о замъченныхъ случаяхъ несохраненія учителями тайны сов'вщаній педагогических в сов'втовь. 7 мая 1862 г. министерство внутреннихъ дълъ сообщало министру народнаго просвъщенія: "Въ № 15-мъ Искры, на стр. 225, въ отдълъ подъ заглавіемъ «Искорки», напечатанъ циркуляръ попечителя виленскаго уч. округа, кн. Ширинскаго-Шихматова, съ надиисью: «Замъчательный циркуляръ». Въ концъ статьи сдълано слъдующее замѣчаніе: «Вамъ нравится этотъ циркуляръ? Намъ очень нравится, потому что мы вообще шума и огласки не любимъ». Тутъ прямой намекъ на то, что правительственныя лица у насъ не любять, будто бы, огласки своихъ распоряженій, и очевидная насм'єшка надъ циркуляромъ виленскаго попечителя; даже

Главноуправляющій III отдѣленіемъ.
 "Рус. Старина", 1891 г., I, 43.
 "Очерки исторіи рус. цензуры", 435—436.

отдълъ «Искорки» ясно показываетъ намъреніе редакціи *Искры* поглумиться надъ офиціальною бумагою. Полагая, что такого рода намеки и насмъшки вполнъ предосудительны и не должны бы быть допускаемы въ печати", и т. д. <sup>1</sup>).

Читатели помнять, какъ важень быль въ Искрть отдель "Намъ пишуть". Въ 1862 г. съ нимъ пришлось проститься. Распоряжение по этому случаю министра народнаго просвещения такъ характерно, что приведу его полностью.

"Въ журналъ Искра помъщается постоянно, въ продолжение уже довольно долгаго времени, особый отдёлъ, подъ названіемъ "Намъ пишутъ", въ которомъ разсказываются, подъ вымышленными именами мъстъ и лицъ, случившіяся будто бы въ нашихъ губерніяхъ происшествія, большею частію въ служебномъ мірѣ, при чемъ какъ лица, такъ и происшествія, выставляются въ самомъ каррикатурномъ и часто совершенно ложномъ видъ. Названіе мъсть и лиць въ этихъ статейкахъ употребляются въ разныхъ нумерахъ Искры для каждой мъстности тъ же самыя, такъ что читатели, слъдящіе внимательно за симъ журналомъ, легко могутъ найти нить приводимымъ разсказамъ; такимъ образомъ, дъйствительно, въ публикъ составился полный ключъ симъ названіямъ, и всё читатели знаютъ, что, напримеръ, вмъсто Грязнославля, Крутогорска, Чернилина, должно читать: Екатеринославъ, Вятка и Черниговъ. Появление въ печати такого рода доносовъ, такъ-сказать, привилегированных, ибо оклеветанное и опозоренное въ нихъ лицо не имъетъ никакой возможности ни оправдаться, ни защищаться противъ взводимыхъ на него обвиненій, составляеть безпримърный ст исторіи лите атуры фактъ злоипотребленія печатным в словом в 2). Всявдствіе этого отдівль "Намь пишутъ" признано было необходимымъ прекратить. Последній разъ этотъ "привилегированный доносъ" былъ помъщенъ въ № 24, а съ 26-го его замънили "Искорками" и проч...

Любопытно, что приведенная выше каррикатура на Валуева пом'вщена въ 21-мъ нумеръ... Вліявшій съ 10 марта 1862 г. на цензурное в'вдомство, Валуевъ зналъ, конечно, цівность для Искры закрытаго отдівла и, очевидно, ему принадлежить эта необычная кара.

Въ слъдующемъ году петербургскому цензурному комитету былъ сдъланъ выговоръ за каррикатуры о самой цензуръ.

"Въ № 33 Искры помъщены были каррикатуры съ намеками на цензуру (красный карандашъ и преимущественный пропускъ патріотическихъ статей), безъ наименованія, впрочемъ, сего учрежденія, а въ № 34 нарисованъ образъ двухъ женщинъ, съ надписью подъ первой: "статья до просмотра цензурой", подъ второй: "статья процензурованная", при чемъ женщина первая представлена прилично одѣтою, съ умнымъ, благообразнымъ лицомъ, вторая же съ оборваннымъ донага, спереди платьемъ, обезображенною, со всклокоченными волосами, убѣгающею въ испугѣ и отчаяніи... Имѣя въ виду, что каррикатуры въ № 33, по отсутствію въ нихъ рѣзкости и по самой ихъ анонимности, не заслуживаютъ порицанія въ цензурномъ отношеніи, совѣтъ нашелъ, что каррикатуры въ № 34, будучи совершенно противоположнаго свойства, не подлежали дозволенію къ напечатанію, въ особенности потому, что сдѣланныя подъ ними надписи, уничтожая ихъ ано-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) *Н. Усовъ*, "Цензурная реформа въ 1862 г.", "Въст. Европы" 1882 г., V, 159. <sup>2</sup>) Idem. 147—148. Курсивъ мой.

нимный характерь, превращають эти каррикатуры въ пасквиль, направленный противъ извъстнаго правительстненнаго учрежденія, о чемъ и положено сообщить предсъдательствующему въ петербургскомъ цензурномъ комитетъ" 1).

Что же это были за анонимныя каррикатуры? На одной изъ нихъ ведется

такой разговоръ двумя литераторами:

" — О чемъ это вы задумались?

— Да хочу воть одну свётлую мысль затемнить.

— Предоставьте это красному карандашу; онъ съ этимъ дѣломъ знакомъ". Другая болѣе остроумна. У буфета два пріятеля. Одинъ изъ нихъ наливаетъ водку:

" — Пропустимъ-ка?

— Почему-жъ и не пропустить. Духъ чисто патріотическій". Объ принад-

лежатъ карандашу В. Р. Щиглева.

1864 годъ Искра была уже въ особой немилости; начиная съ № 17, она сильно опаздываетъ выходомъ, и силошь и рядомъ цензурная дата на двъ недъли позже той, которою помъчались нумера. Такъ шло до конца года. Надо-ли говорить, что это одно должно было охладить массу подписчиковъ, что и стало сразу замътно въ 1865 г.

Но воть, 3 сентября 1864 г., Курочкинъ получаеть слъдующую бумагу изъ петербургскаго цензурнаго комитета: "Имъя въ виду, что въ журналъ Искра постоянно помъщаемы были статьи обличительнаго характера, направленныя главнымъ образомъ къ оскорбленію личной чести, г. министръ внутреннихъ дълъ не призналъ возможнымъ допустить дальнъйшее изданіе сего журнала подъ вашею редакціею. Вслъдствіе сего петербургскій цензурный комитетъ предлагаетъ вамъ, м. г., представить лицо, которое могло бы быть утверждено въ званіи отвътственнаго редактора издаваемаго вами сатирическаго журнала" 2).

Всякому ясно, что значила такая мѣра: очевидно, Искръ дѣлалось первое и послѣднее предостереженіе (тогда еще это взысканіе не получило юридической санкціи); надо было понять, что роль журнала заканчивалась... Въ это же время Степановъ уходить изъ Искры, четыре нумера выпускаются безъ всякихъ подписей, а въ № 37 редакторомъ подписывается старшій братъ Курочкина—Владиміръ Степановичъ, по отзыву Н. К. Михайловскаго, не обладавшій, кажется, никакими дарованіями, служившій раньше въ военной службѣ, потомъ содержавшій книжный магазинъ и литографію.

Искра точно предчувствовала свою близкую кончину, когда, видя себя окруженною неослабнымъ надзоромъ, помѣщала каррикатуру, изображавшую своего подписчика, съ журналомъ въ рукахъ, отвѣчающаго на вопросъ о теперешнемъ его направлении: "веселого"... Остроумецъ Минаевъ въ четырехъ стихахъ запечатлѣлъ цензурныя мытарства своей утлой ладьи:

Надъ статьями совершаютъ Вдвойнѣ цивическій обрядъ: Ихъ, какъ евреевъ, обрѣзаютъ И, какъ католиковъ, крестятъ ³).

<sup>2</sup>) А. Окабичевскій. "Очерки исторіи рус. цензуры", 436.
 <sup>3</sup>) Мартьяновъ, "Дѣла и люди вѣка", I, 205.

<sup>1)</sup> Сборникъ распоряженій по дъламъ печати (съ 1863 по 1 сент. 1865 года), 15—16.

Офиціальный критикъ и обозрѣватель журналистики за 1864 г. такъ характеризуетъ Искру: "Хотя этотъ журналъ и не оставилъ своего прежняго отрицательнаго и обличительнаго направленія, тёмъ не менёе въ 1864 г. замітна была въ немъ значительная доля, если не трезвой умфренности, то хотя невольной сдержанности. Изъ каррикатуръ только одна (№ 6) подверглась замъчанію; прочія же каррикатуры скорте можно было принять за родившіяся въ фантазіи живописца, и притомъ довольно неудачныя характеристики техъ или другихъ общечеловъческихъ слабостей и поползновеній, чъмъ за намеки на какіянибудь действительныя личности. Что же касается до литературнаго текста Искры, то и здъсь, въ ея сатирахъ на житейскіе нравы, обычаи и требованія большинства, нътъ прежней язвительной ъдкости, а проглядываетъ только легкая. игривая, хотя и мъткая иронія (напр., статья: "Житейскіе выводы и размышленія"). Даже обличенія Искры, напримъръ, въ плутняхъ торговцевъ, во взяточничествъ чиновниковъ и проч., были замаскировываемы въ 1864 г. болъе, нежели прежде, вымышленными названіями лицъ и м'єстностей. Р'єзкій тонъ этого журнала значительно вообще смягчился съ устраненіемъ отъ редакціи В. Курочкина" 1).

Вотъ тъ условія, въ которыхъ проходила жизнь Искры и благодаря кото-

рымъ 1864 годъ нужно считать последней ся лебединой песнью.

Одновременно съ подписью Вас. Курочкина исчезаетъ и подпись его соредактора-соиздателя. Смотря по нумерамъ, можно предположить, что выходъ Степанова былъ какъ бы непосредственнымъ результатомъ "отставки" Курочкина. Въ томъ нумеръ, гдъ начинаетъ подписываться уже Вл. Курочкинъ, помъщена послъдняя степановская работа.

На самомъ же дълъ, ходъ событій быль иной.

Въ "Сѣверной Почтъ", 21 августа, среди немногочисленныхъ частныхъ объявленій находимъ такое:

"Предпринимая съ будущаго года изданіе новаго сатирическаго журнала, я отказываюсь съ того времени отъ всякаго участія въ изданіи и редакціи журнала «Искра».

Редакторъ-издатель «Искры» Н. Степановъ".

Итакъ, за двъ недъли до "отставки" Курочкина Степановъ заявилъ о своемъ выходъ съ января. Что въ это время редакціи не было извъстно о надвигавшейся грозъ, доказываетъ объявленіе объ изданіи Искры въ 1865 году, помъщенное за подписью Вс. С. Курочкина въ "Московскихъ Въдомостяхъ" 5 сентября, отправленное изъ Петербурга, въроятно, около 1 сентября и ужъ во всякомъ случаъ—послъ 21 августа. Вотъ оно безъ неинтереснаго конца:

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ о направленіи etc", 290—291.

"Объ изданіи "Искры" въ 1865 году.

"Г-нъ Стецановъ, завъдывающій нынъ въ журналь нашемъ отдъломъ каррикатуръ, заявилъ въ № 185 "Съверной Почты", что съ 1865 года не будетъ болье

участвовать въ "Искръ".

"Намъ, разумъется, очень жаль, что съ 1865 года въ Искри не будутъ помъщаться полезныя для изданія произведенія талантливаго каррикатуриста, пользующагося заслуженною имъ еще, кажется, въ тридцатыхъ годахъ и хорошо сохранившеюся до нашего времени извъстностью. Намъ предстоить сдълать нечувствительнымъ для публики отсутствіе въ Искрю каррикатуръ г. Степанова, съ знакомыми фигурками которыхъ и даже съ одинаково-обдуманными діалогами этихъ фигурокъ она такъ давно свыклась. Мы полагаемъ съ будущаго года помъщать въ Искрю, рядомъ съ рисунками лицъ, пользующихся, хотя и не такъ давно, какъ г. Степановъ, неменьшею, чъмъ онъ, репутаціею, рисунки молодыхъ, начинающихъ художниковъ и каррикатуристовъ. Кром'в увеличившейся для насъ, лестной для всякой редакціи, возможности знакомить публику съ новыми талантами, насъ ободряеть при этомъ мысль, что, при развивающейся въ молодомъ покольніи художниковъ чуждомъ рутины взглядь на каррикатуру, какъ на отрасль искусства, служащую необходимымъ подспорьемъ для публицистики, наши каррикатуры удовлетворять требованіямь времени и могуть пріобръсть то, всёми признанное, значеніе, какое им'єють каррикатуры лучшихь европейскихь сатирическихь изданій.

"На 1865 годъ редакціею приглашены: тг. Боклевскій, Бордгелли (Аполлонъ Б\*), Гоггенфельденъ, Даниловъ, Іевлевъ, Лебедевъ, Знаменскій и другіе художники и каррикатуристы, справедливо обратившіе на себя въ послѣднее время вниманіе публики. Кромѣ печатавшагося до сихъ поръ въ *Искръ* на опредѣленныхъ страницахъ, опредѣленнаго числа каррикатуръ, мы полагаемъ съ 1865 года, избѣгая вообще всякаго однообразія и рутины, помѣщать иллюстраціи къ юмористическимъ статьямъ и каррикатуры, къ мелкимъ статейкамъ изъ провинціальнаго быта.

"Затъмъ *Искра* въ будущемъ 1865 году будетъ выходить попрежнему, при содъйствіи тъхъ же литераторовъ и подъ тою же редакціею нижеподписавшагося

какъ и въ предшествовавшіе года" 1).

Очевидно, что если бы не "отставка" Курочкина, Степановъ продолжалъ бы работу до конца года. Не сдълалъ же этого, въроятно, по соображеніямъ личнаго свойства относительно Владиміра Степановича.

Что же побудило Степанова вообще бросить дъло?

Что, основывая дёло, онъ условился съ Курочкинымъ дёлить доходь пополамъ — это г. Трубачевъ говоритъ вёрно; что Курочкинъ проживалъ много денегъ и довольно притомъ безалаберно — тоже вёрно 2). Но что Курочкинъ, зарвавшись, все "требовалъ еще и еще" — это не такъ. Надо совершенно не знать его, чтобы рисовать какъ какого-то нахала, чтобы не сказать больше, который, забравъ все свое, приставалъ бы къ Степанову: "подай мнѣ изъ твоего!" Но г. Трубачевъ идетъ еще дальше и бросаетъ въ безмолвнаго покойника тяжкое обвиненіе просто-на-просто въ присвоеніи. Иначе нельзя понять такія слова: "Курочкинъ сталъ требовать весьма значительную сумму на гонораръ сотрудикамъ, несмотря на то, что въ Искрю очень рёдко пом'ящались статьи изв'ястныхъ литераторовъ; большею же частью журналъ наполнялся произведеніями писателей молодыхъ или начинающихъ, а то и даровыми статейками, присылаемыми gratis изъ провинціи 3). Не говоря уже о томъ, что зд'ясь полностью незнакомство

 <sup>&</sup>quot;Москов. Вѣдомости" 1864 г., № 195. Все это совершенно неизвѣстно г. Трубачеву.
 Объ этомъ не мало любопытнаго въ цитированной уже книгѣ Мартьянова.
 "Истор. Вѣстникъ", 1891, IV., 118.

съ саминъ журналонъ, сплошь отводившимъ мъсто хорошо оплачиваемой работъ (начинавшій тогда П. И. Вейнбергъ, по его собственнымъ словамъ, получаль за стихи 40 коп. за строку — гонораръ, который далеко не всѣ большія изданія платять и теперь), — какъ могь рышиться г. Трубачевь, совершенно не имъя писемъ Курочкина къ Степанову, о чемъ онъ самъ же заявляеть, бросить въ перваго такое гнусное обвиненіе! Неужели это сдёлано только ради желанія дорисовать картину хоть сажей за недостаткомъ красокъ, но только не оставить чистое полотно?! Курочкинъ не могъ требовать себъ никакихъ редакціонныхъ гонораровъ, потому что всв разсчеты съ сотрудниками вела жена Степанова, хорошо имъ извъстная, Софья Сергъевна. Остальныя росказни г. Трубачева опровергаетъ также небольшая замътка В. О. Михневича, хорошо узнавшаго Степановыхъ въ "Будильникъ". Что касается причинъ разрыва Курочкина со Степановымъ, то Михневичъ положительно утверждаетъ, что "какъ въ этомъ, такъ и во всёхъ другихъ случаяхъ, гдъ дъло касалось денежныхъ разсчетовъ и вообще хозяйственной стороны издательства, хлопотала и распоряжалась единственно Софья Сергъевна — женщина себъ на умъ, очень разсудительная и практическая, любовно, къ тому же, оберегавшая мужа отъ всякихъ безпокойствъ и дрязгъ"... "По ея же иниціативт и настояніям Н. А. разошелся съ Курочкиным и основаль свой журналь"... "Софья Сергъевна зорко учитывала бюджеть компанейской Искры и, когда убъдилась, что невозможно сладить съ безалаберным в компаніономъ, обидно захватывавшимъ на свои траты большую половину дохода, рвшительно повела двло къ разрыву. Н. А. покорно этому рвшенію подчинился 1). Жаль только, что и Михневичъ не удержался, чтобы не бросить неосновательнаго упрека по адресу Курочкина. Объясняется это источникомъ его свъдъній — ихъ дала ему Софья Сергъевна, не особенно долюбливавшая Курочкина и никогда не понимавшая этого сложнаго человъка. Самъ Степановъ до конца своей жизни относился къ Курочкину безусловно хорошо-это подтверждаетъ знавшая ихъ отношенія А. Г. Шиле. Курочкинъ былъ слишкомъ честенъ и щепетиленъ, чтобы дъйствовать въ амплуа какого-то хулигана. Если при свойственной ему вообще денежной безпорядочности и неаккуратности, онъ когда-нибудь, исключительно по ошибкъ и перебраль чтд, то, несомивнию, не съ цълью обсчитать Степанова. Этотъ человъкъ на себя проживаль гораздо меньше, чёмъ на другихъ.

Гораздо върнъе, что выходъ Степанова есть слъдствіе именно цензурныхъ воздъйствій на журналъ. Н. А. понималъ, что разъ дъло пошло такимъ образомъ, хорошаго изъ него выйти ничего уже не могло, а Софья Сергъевна хотъла сберечь тъ крохи, которыя остались отъ прежней Искрыс—что тоже понятно.

Итакъ, вотъ исторія лучшаго русскаго сатирическаго журнала.

Теперь намъ необходиме ознакомиться съ его коллегами-современниками.

## "Арлекинъ".

Выше было уже указано на возникновеніе одновременно съ *Искрой* другихъ сатирическихъ и юмористическихъ журналовъ—*Арлекина*, *Гудка* и *Развлеченія*.

<sup>1) &</sup>quot;Страничка изъ литературныхъ воспоминаній", "Истор. Въстникъ" 1891 г. VI.

Разсмотримъ каждый изъ нихъ въ отдельности.

Арлекинз— "журналь легкаго и забавнаго чтенія" издавался въ Петербургѣ, ыходиль еженедѣльно, объемомъ и размѣромъ походиль на Искру; издаваль его П. И. Крашенинниковъ, редактировали Ивановъ, затѣмъ Л. Павлищевъ. За годъ дано было, согласно обѣщанію, 100 иллюстрацій; цѣна журнала въ Петербугѣ—8 р. 50 к., съ пересылкою по Россіи — 10 руб. Задачу свою журналъ опредѣлялъ такъ: "интересовать и забавлять, не сбиваясь на грубую личность, на рѣзкую шутку, на крупную соль, съ одной стороны, и на безцвѣтность и вялость—съ другой". Редакція понимала, что выполненіе ея нелегко, потому что — скажемъ отъ себя—самая задача была неясна.

"Арлекинъ далъ слово въ своемъ объявлении—читаемъ тамъ же—забавлять и интересовать читателей и преимущественно читательницъ, избъгая крайностей, и постарается сдержать это слово, котя бы это стоило ему большихъ затрудненій. Во всякомъ случат онъ скорте пожертвуетъ яркостію колорита, скорте будетъ выносить справедливые упреки въ недостаткъ занимательности и игривости, но никогда не забудетъ, что главная цтль его та, чтобъ листокъ этотъ былъ хоть мимолетнымъ чтеніемъ дамъ, дъвщу и вообще людей со вкусомъ чистымъ и образованнымъ" 1).

Программа этого страннаго журнала состояла изъ разсказовъ, стихотвореній, мот, театра, библіографіи, фельетона, моду и объявленій самой редакціи. 100 листовъ литографированныхъ приложеній были раздѣлены такъ: 52— юмористическіе и рѣдко сатирическіе рисунки, 12—альбомъ безсодержательныхъ картинъ изъ иностранной жизни, 12—"музыкальная тетрадь", 12 огромныхъ розовыхъ листовъ съ модами, 12—"рисунки къ гардеробу и рабочему столику Коломбины".

Собственное положеніе въ прессѣ и журналистикѣ *Арлекинъ* опредѣлилъ довольно вѣрно въ стихотвореніи "*Арлекинъ* и литературная семейка":

Хоть я смёюсь, но я не *Весельчакъ*, Хоть нётъ во мнё и *Искры* острыхъ шутокъ, Я подражать не смёю имъ никакъ: У всякаго свой вкусъ и свой разсудокъ.

Я-жъ, Арлекинъ, чудакъ изъ чудаковъ
Пою вамъ пѣсенки, разсказываю сказки,
Я платье сшилъ себѣ изъ пестрыхъ лоскутовъ
И вѣкъ свой щеголяю въ маскѣ! ²)

¹) 1859 r., № 1. ²) 1859 r., № 6.

Да это быль, дъйствительно "чудакъ изъ чудаковъ", совершенно не отдававшій себъ съ самаго начала яснаго отчета, на какой кругь публики онь можетъ разсчитывать. Мы уже видъли, что масса читающей публики ждала и требовала обличеній, обличеній и обличеній; тъ, кому они были очень не по нутру, совершенно ничего не читали, кромъ "входящихъ", "прописей" и "оракуловъ"; дамы, дъвицы и читательницы вообще разбивались тоже на эти же двъ главныхъ групны, и такихъ, которыя могли заинтересоваться главнымъ образомъ его музыкой и модой, было неособенно много потому, что Арлекинг имълъ на этомъ поприщъ довольно солидныхъ конкуррентовъ. Такимъ образомъ конецъ быль совершенно ясенъ, и насталъ онъ съ послъднимъ номеромъ 1859 года.

Вотъ все, что можно сказать объ Арлекиню, не рискуя утомить читателя.

#### "Гудокъ" Г. К. Блока.

Немногимъ больше придется и на долю  $\Gamma y \partial \kappa a$ —юмористически сатирическаго журнала, издававшагося и редактировавшагося Г. К. Влокомъ, въ Петербургѣ; выходилъ онъ еженедъльно въ объемѣ одного листа, размѣромъ съ теперешнюю "Ниву". Цѣна его была ниже остальныхъ: въ Петербургѣ и Москвѣ 4 р., въ провинціи—5 руб. Въ первомъ нумерѣ помѣщены стихи М. Розенгейма о дѣвицахъ и замужествѣ. Содержаніе вообще очень и очень блѣдно. Уже во второмъ нумерѣ помѣщено объявленіе, не предвѣщавшее ничего хорошаго: "нѣкто, имѣя крайнюю нужду въ деньгахъ, ищетъ подписчиковъ на юмористическо-сатирическій журналъ Канибакса "Гудокъ". Канибаксъ—псевдонимъ Влока. Соединенные №№ 6 и 7 вышли съ "Элегіей Гудка", изъ которой привожу нѣсколько строкъ:

И вотъ "Гудокъ" не бранью площадною Предъ обществомъ читателей предсталъ, Онъ лишь сатирою клеймитъ одною, А добродътели и личность не пятналъ. Онъ не паяцъ, чтецовъ не забавляетъ— Сарказмъ, а не скандалъ имъ представляетъ, И все, что есть, чъмъ будетъ онъ богатъ, Готовъ дълить... а только "не кричатъ".

Но противъ воли, грустное сознанье Рождается невольно у "Гудка": Вѣдь смотрятъ всѣ съ какимъ-то состраданьемъ, Не журналиста—такъ возьметъ тоска. И та тоска "убыткомъ" все зовется, А при убыткѣ сильно сердце бъется; Но не журналъ былъ въ этомъ виноватъ, Что ежели сказать придется—"матъ!.."

"Матъ" былъ сказанъ очень скоро и, конечно, исключительно по винъ самого журнала, а не кого-нибудь другого. Въ послъднемъ, 22-мъ, номеръ стояло заявленіе отъ издателя: "Издатель журнала Гудокъ считаетъ обязанностью довести до свъдънія гг. подписавшихся на его журналъ, что дальнъйшее появленіе въ свътъ № Гудока на этотъ годъ прекращается. Издатель льститъ себя, однако же, надеждою, что лица, удостоившія его изданія благосклоннымъ вниманіемъ, найдутъ причину такого прекращенія, быть можетъ временнаго, уважительною: изданіе это встрътило со стороны публики слишкомъ незначительную поддержку, такъ что расходы уже къ настоящему времени (2 августа) превысили собранную подписную сумму на 400%.

Потомъ Влокъ писалъ въ "Съверной Пчелъ", что Гудокъ прекратился

по "неспособности его сотрудниковъ"...

Въ содержани  $\Gamma y \partial \kappa a$ , при самыхъ усиленныхъ и внимательныхъ поискахъ, отмътить совершенно нечего: все это крайне блъдно, бъдно и грубо. Весельчакъ и тотъ былъ интереснъе Арлекина и  $\Gamma y \partial \kappa a$ .

#### "Развлеченіе".

Московскій "литературный и юмористическій журналь съ политипажами", Развлеченіе быль выше Арлекина и Гудка, но неизмъримо ниже Искры. Редактироваль его и издаваль Ө. Б. Миллерь, болье или менье извъстный литераторь того времени; цына журнала была низкая: въ Москвъ 3 р., въ провинціи—5 р.; выходъ еженедъльно по субботамь.

Миллеръ, самъ писавшій подъ псевдонимомъ "Гіацинтъ Тюльпановъ", привлекъ къ участію въ своемъ журналѣ А. И. Левитова ("Иванъ Сизой", "Ив. С."), Б. Н. Алмазова ("Б. А." и "Адамантовъ"), Н. В. Гербеля ("Эрастъ Моховоевъ"), И. И. Вашмакова ("Иванъ Ваненко"), Л. Мел, А. Козлова ("А. К. Зловъ"), П. И. Вейнберга, В. П. Буренина и даже С. П. Шевырева.

Отсутствіе наблюдательнаго, талантливаго каррикатуриста чувствовалось на каждомъ шагу. Рисунки силошь и рядомъ заимствовались въ слегка измъненномъ видъ изъ Искры. Такъ, напримъръ, въ 1862 г. былъ цълый рядъ каррикатуръ "Журнальный міръ", композиція которыхъ замётно не своя, да и исполнена плохо. Литературный отдёль быль содержательнёе, чёмь вь двухъ только что разсмотрфиныхъ журналахъ, но очень часто блисталъ отсутствіемъ злободневности, злости, страсти къ обличенію. Сохранялась та посредственная середина, которая меньше всего прощалась именно въ разсматриваемую нами эпоху. Пародіи Алмазова, лишенныя сатирическаго элемента, не дали журналу успъха, не помогло этому и привлеченіе въ 1863 г. А. Н. Плещеева. Провинціальный отдёль быль такъ "умъренно-благодътеленъ", что совершенно не распространялъ изданіе въ провинціи. Въ 1864 г. Развлеченіе уже зам'тно ударилось въ свое нын'вшнее амплуа: преобладалъ кутила или деспотъ-купецъ; бывшее маленькое остроуміе уступило мъсто уличному балагану, хоти вмъсть съ тъмъ выходъ на улицу, повидимому, не особенно улыбался журналу, какъ будто тщившемуся оставаться въ ряду сатирическихъ органовъ.

Просмотръвъ съ полнымъ вниманіемъ первые шесть льтъ *Развлеченія*, я не нашелъ каррикатуръ, которыя были бы остроумнъе этихъ двухъ:

### Мечты о будущемъ.

II.



Послѣдній взяточникъ, какъ рѣдкій субъектъ, будетъ посаженъ въ банку, а рисунокъ съ него помѣщается въ столбцахъ "Развлеченія", чтобъ память объ немъ сохранилась въ отдаленномъ по томствѣ. (1859 г. № 6).

Ш



"— Вотъ ваши часы, милостивый государь, которые были увасъ украдены, а за безпокойство полиція выдасть вамъ вознагражденіе". (1859 г., № 10).

Тиражъ *Развлеченія*, по словамъ самой редакціи, въ 1862 г. равнялся 2.900 экз., изъ которыхъ 900 шли въ провинцію <sup>1</sup>). Можно съ увъренностью сказать, что цифра эта была болье или менье близка къ истинной, потому что въ Москвъ, кромъ *Развлеченія*, до самаго конца 1860-хъ годовъ не было ни одного не только сатирическаго, но и юмористическаго изданія; этому же способствовала и низкая цъна.

Цензурное въдомство такъ характеризовало этотъ журналъ:

"Это московское еженедъльное издание съ каррикатурами, по своей дешевизнъ, внъшнему неизяществу и простонародному языку предназначено, повидимому, для читателей изъ низшихъ классовъ. Оно, какъ слышно, расходится въ большомъ количествъ даже по деревнямъ, гдъ томы Разелеченія за прошедшіе годы разносятся странствующими торговцами и продаются нередко по 1 руб. за годовой экземпляръ. Нъсколько разъ было предписываемо мъстной цензуръ, чтобы Развлеченіе было цензируемо съ особою осмотрительностью. При своей простоватости и грубости, эта газета заключаеть несравненно болъе юмора и мъткой остроты, чёмъ другія. Хотя въ направленіи Развлеченія не проглядываетъ ничего злонамфреннаго, антирелигіознаго или противу-правительственнаго, но оно гръшить часто поползновениемъ къ цинизму и пасквильности. Справедливость заставляеть, впрочемь, сказать, что ея обличительныя статьи, имъющія наиболье предметомъ московскую полицію, тамошнюю городскую думу, продёлки и плутни купцовъ и фабрикантовъ, наконецъ, безобразное поведеніе молодежи изъ того же сословія, носять на себ'в почти всегда признаки достов'врности. Не излишне также зам'втить, что въ теченіе 1864 г. пом'вщены были въ Развлеченіи дв'в довольно обширныя повъсти: «Бракъ по расчету» и «Пустоцвътъ». Оба произведенія написаны занимательно и, что въ текущей беллетристикт ръдкостьнравственны и благонамъренны" <sup>2</sup>).

Развлечение существуеть и по сіе время.

# "Каррикатурный Листокъ". "Зритель".

Въ 1860 г. вновь открытый журналь "Свъточъ" выпускаетъ ежемъсячно 8—10 каррикатуръ въ особой обложев; это приложение называлось Каррикатмурный Листокъ. Редактироваль его Калиновскій; цѣна Листка въ Петербургѣ была 2 р., въ провинціи — 4 р. Мнѣ не удалось подобрать нигдѣ полнаго годового экземиляра Листка, но изъ имѣющихся въ моемъ распоряженіи двухъ нумеровъ характеръ его болѣе или менѣе ясенъ: это полная безсодержательность, безцвѣтность и ни тѣни таланта въ рисункѣ, если не считать очень небольшого числа каррикатуръ А. Волкова. Ни программы, ни направленія не замѣтно. Публика встрѣтила Листокъ очень индифферентно, и на слѣдующій годъ онъ уже не издавался.

1861 годъ не даль ни одного изданія, зато въ слёдующемъ выходять Гудокт и Зритель.

<sup>1) &</sup>quot;Книжный Вѣстникъ", 1862 г., № 20. 2) "Собраніе матеріаловъ etc.", 291—292.

Сначала о второмъ. "Журналъ общественной жизни, литературы и спорта", Зритель, выходилъ въ Москвъ съ 16 декабря 1861 года. Размъръ его былъ въ четвертую долю листа, объемъ—около двухъ листовъ; цъна 6 руб., съ модными картинками — 8. Редактировалъ и издавалъ Зритель нъкій С. П. Кало-

шинъ, о которомъ Н. В. Бергъ говорить въ своихъ "Запискахъ":

"Сергъй Калошинъ, повихнувшійся отъ разныхъ обстоятельствъ, гусаръ въ отставкъ, сынъ декабриста, могшій и даже весьма могшій служить литературъ, но его голова была устроена такъ, что въ ней роились планы не повъстей, не критики, не комедій, а только скандалы и выпивки, препровожденіе времени на квартиръ брата, въ домъ родителей, на Смоленскомъ рынкъ, въ одной рубахъ, по цълымъ недълямъ въ обществъ такихъ же забулдыгъ, какъ онъ самъ. Надо удивляться, какимъ образомъ «Москвитянинъ» могъ еще дсбыть отъ этого безпутнъйшаго малаго какія-нибудь работы. Ихъ было немного, но все-таки было, и самъ безпутнъйшій малый одно время состояль членомъ молодой редакціи «Москвитянина». Потомъ онъ опредълился, чрезъ своего отдаленнаго родственника, Н. В. Сушкова (дядю графини Растопчиной), въ сибирскіе казаки, подъ начальство графа Муравьева-Амурскаго, но скоро принужденъ былъ оттуда бъжать. Опять скитался по Москвъ уже одинокій, устраивалъ скандалы и издавалъ сухощавий журнальчикъ Зримелъ" 1).

Несмотря на сотрудничество В. Н. Алмазова, А. И. Левитова, А. В. Дружинина ("Ив. Чернокнижниковъ"), И. Д. Бъляева, П. И. Вейнберга, В. П. Буренина, Л. Мел, гр. В. А. Соллогуба—правда, очень неровное и не особенно интенсивное—
Зритель былъ журналомъ совершенно безсодержательнымъ, какъ сатирическое изданіе, съ массою перепечатокъ, безъ опредъленнаго плана. Каррикатуры его крайне безцвътны и гораздо хуже всъхъ другихъ, неимъвшихъ усиъха журналовъ. На 36-мъ номеръ 1863 г. Зритель прекратился за недостаткомъ под-

писчиковъ. Минаевъ далъ прекрасное его опредвление:

"Замоскворѣцкимъ всѣмъ умамъ Милъ скоморохъ замоскворѣцкій: Услужливъ, гибокъ онъ, какъ самъ Антонъ Антонычъ Загорѣцкій".

## "Гудокъ".

Въ сентябръ 1861 года, издатель гаветы "Русскій Міръ",  $\Theta$ . Стелловскій, купиль у Блока его погибшій "Гудокъ", съ обязательствомъ удовлетворить прежнихъ подписчиковъ. Въ концъ года было объявлено о возобновленіи  $Iy\partial\kappa a$ , совершенно уже реорганизованнаго.

Въ предподписочной рекламъ *Гудок*г опредъляль характеръ своего изданія въ слъдующихъ словахъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Рус. Старина", 1891 г., II, 244.

"Отрицаніе во имя честной идеи, сатира и юморъ во всѣхъ ихъ проявленіяхъ, преслѣдованіе грубаго и узкаго обскурантизма, произвола и неправды въ нашей русской жизни—вотъ тѣ начала, которыми будетъ руководствоваться редакція Гудка. Твердое убѣжденіе, оправданное не разъ опытомъ, привело насъ къ смѣлой увѣренности, что полное отрицаніе и осмѣяніе всего пошлаго и темнаго въ нашей общественной жизни приноситъ обществу несомнѣнную пользу. Мы вѣримъ въ смѣхъ и въ сатиру не во имя "искусства для искусства", но во имя жизни и нашего общаго развитія; однимъ словомъ, мы вѣримъ въ смѣхъ, какъ въ гражданскую силу... Помогая общему дѣлу литературы, мы принимаемся за него съ полнымъ уваженіемъ и любовью; все, что будетъ намъ по силамъ, мы постараемся сдѣлать".

Редакторомъ  $\Gamma y \partial \kappa a$  быль объявлень съ самаго начала "Обличительный поэтъ" (Минаевъ), которому принадлежить, конечно, и это хорошее объявленіе. Минаевъ на опытъ Hcknpu видъль, что нужно Россіи, на опытъ прежняго  $\Gamma y \partial \kappa a$ , Apлекина и Becenvuaka—что ей не нужно. Новый  $\Gamma y \partial o \kappa v$  издавался при "Русскомъ Міръ", редакторомъ котораго быль  $\Gamma$  Героглифовъ. При Минаевъ онъ не имъль права вмъшательства, если бы оно отвергалось. При газетъ  $\Gamma y \partial o \kappa v$  прилагался безплатно, отдъльно стоилъ 5 руб. съ доставкой и пересылкой. Размъръ, какъ у Hcknpu, объемъ—вдвое меньшій.

5 января 1862 года, въ пятницу—день выхода и Искры — вышелъ первый

нумерь Гудка-, сатирического листка съ каррикатурами".

Глазамъ публики представилось нѣчто смѣлое и совершенно неожиданное... На виньеткѣ былъ портретъ Герцена! Да еще какой!—со знаменемъ въ рукахъ стоялъ Искандеръ среди крестьянъ и объяснялъ имъ, что значила надиись на полотнищѣ: "уничтоженіе крѣпостного права". Внимательно слушаютъ его бывшіе рабы, мальчишки играютъ на свирѣлькахъ, читаютъ Гудоюгъ. На всѣхъ лицахъ радость, всѣ встрѣчаютъ зарю новой жизни. Встрѣчаютъ ее и на лѣвой сторонѣ картины, но иначе... Помѣщики бѣгутъ отъ сосѣдства съ "лондонскимъ злодѣемъ", а одинъ изъ нихъ, въ злобѣ потрясаетъ трехвостной плетью, не смѣя уже испробовать ее на спинахъ своихъ бывшихъ Филекъ и Прошекъ... Чиновничество въ ужасѣ смотритъ на пришлеца, а одинъ изъ нихъ пускаетъ мыльные пузыри...

Рисунокъ принадлежалъ карандашу А. Богданова и сразу пріобрѣлъ *Гудку* большой успѣхъ. Выступить съ портретомъ Герцена, имя котораго до 18 апрѣля 1862 г. четырнадцать лѣтъ не произносилось въ русской печати — нужна была

смълость 1) (см. стр. 150)...

Съ пятаго нумера виньетка исчезаетъ навсегда... Минаевъ работаетъ сразу модъ семью псевдонимами ("Гудошникъ", "Донъ-Кихотъ Петербургскій", "Обличительный поэтъ", "Д. Свіяжскій", "Ж. Симбирскій", "Темный Человѣкъ", "Т. Ч.") и подъ фамиліей. Затѣмъ въ теченіе короткаго времени присоединяются: П. И. Вейнберъ ("Донъ-Алонзо"), А. Козловъ ("К. Зловъ"), Д. Ломачевскій, Вс. Крестовскій, Г. Дестунисъ, М. Стопановскій, Н. С. Курочкинъ; тутъ-же получаетъ литературное крещеніе С. Н. Терпигоревъ ("Ванька Хрѣновъ", "Сергѣй Заноза"). Неизвѣстно почему, но, начиная съ 14-го нумера, Минаевъ перестаетъ редактировать Гудокъ, хотя сотрудничества въ немъ не прекращаетъ.

<sup>1)</sup> О началъ "обличенъй" Герцена въ русской журналистикъ см. особую главу въ моей книгъ: "Эпоха цензурныхъ реформъ".



Провинція получаеть въ  $\Gamma y \partial \kappa n$  значительное мѣсто не только въ отдѣлѣ "Изъ провинціи", который, по "независящимъ" отъ редакціи обстоятельствамъ, очень часто продолжительно отсутствовалъ, но и въ массѣ отдѣльныхъ замѣтокъ, всегда остроумно и живо написанныхъ. Приглашеніе писать каррикатуры талантливаго художника Іевлева было очень кстати. Каррикатурная часть стояла очень хорошо, хотя не такъ, какъ въ  $Hc\kappa pn$ —весь  $\Gamma y \partial \kappa n$  не иувствовалось редакторокой руки: Минаевъ не обладалъ этимъ талантомъ, замѣнившій его Гіероглифовъ—и еще того менѣе, не говоря уже о томъ, что онъ не отличался прочно выработанными общественными идеалами и взглядами, не обладалъ способностью быстро схватывать общественное настроеніе.

Постановка дъла была, такъ сказать, кустарная. Вотъ что разсказываеть о ней Терпигоревъ:

"Четвергъ—это былъ замѣчательный день, или, собственно, вечеръ. Въ четвергъ приходили тогда непремѣнно Минаевъ, художникъ Іевлевъ и еще кто-нибудь. И вотъ, втроемъ, вчетверомъ составляли весь номеръ "Гудка". Подавалась закуска, самая простая, водка и двѣ или три бутылки портеру. Закуску ѣли, водку и портеръ пили, а въ это время Іевлевъ рисовалъ каррикатуры на сообща придуманныя темы, Минаевъ на тоже сообща придуманныя темы высыпалъ нѣсколько десятковъ строкъ стиховъ. Половину, по крайней мѣрѣ, того и другого цензура не пропускала, но довольно было и того, что оставалось, и листокъ положительно блестѣлъ остроуміемъ и беллетристикой. Эта дребедень, что издавалась послѣ, что издается и теперь, и въ подметки, конечно, не годится тогдашнему "Гудку"...

..., Гіероглифовъ почти всякаго, приходившаго къ нему въ редакцію со статьей

какой-нибудь, спрашиваль:

"— Вы какой губерніи? "— Смоленской (напримъръ).

"— Ну, что у васъ тамъ дѣлается?

"— То-есть, какъ что?

"— Ну, какіе, наприм'єръ, скандалы, мошенничества тамъ были за это посл'єднее время?

"Пришедшій смотрёль на него съ удивленіемъ, а онъ продолжаль:

"— Вамъ вѣдь это ни на что не нужно, для васъ это хламъ, а мнѣ годится...
"И то и дѣло случалось, что какой-нибудь солидный господинъ, принесшій чрезвычайно умную и необыкновенно скучную статью для "Русскаго Міра", которую черезъ недѣлю Гіероглифовъ обязательно ему возвращалъ, разсказывалъ тоже какіе-нибудь очень "веселенькіе" скандальчики, "маленькій" анекдотикъ; Гіероглифовъ ихъ печаталъ въ "Гудкъ"; и въ результатъ пять-десять подписчиковъ изъ Смоленска прибавлялось.

"Мит онъ говориль:

"— Вотъ вы изъ Тамбова, къ вамъ оттуда пишутъ, земляки ваши сюда прівзжаютъ, ну, что вамъ стоитъ разспросить ихъ, навѣрно, вѣдъ что-нибудь и пригодится для "Гудка". Носмотрите, вонъ Минаевъ изъ Симбирска, такъ вѣдъ онъ въ какомъ трепетѣ-то всю губернію держитъ. И онъ показывалъ мнѣ массу писемъ, полученныхъ изъ Симбирска, съ подтвержденіями, опроверженіями разсказаннаго или нарисованнаго въ "Гудкѣ". Такъ вотъ и вы бы могли сдѣлать съ вашей Тамбовской губерніей.

"Мысль была заманчивая, и я помаленьку, полегоньку началъ.
— Хорошо, хорошо,—повторяль одобрительно Гіероглифовъ" <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> С. Терпиюревт, "Воспоминанія", "Истор. Въстникъ", 1896 г., IV, 51-52.

И, дъйствительно, Гудокъ перомъ Терпигорева нагналъ большого страху на тамбовскаго губернатора Данзаса, который неоднократно фигурироваль подъ "Дурандасомъ"...

Въ общемъ нужно сказать, что онъ вполнъ заслуженно можетъ стоять рядомъ съ Искрой, какъ прекрасное ея филіальное отдъленіе. За одинъ годъ своего существованія Гудокт даль несравненно больше, чёмь его соименникъ, Развлеченіе, Арлекинъ и другіе журналы виъстъ за все время своего изданія. Это быль безусловно полезный и интересный голосъ въ семь в той прогрессивной печати, которой принадлежить великая заслуга расчистки первобытныхъ лесовъ сорокалетней реакціонной эпохи, созданія новыхъ условій русской жизни. Поэтому надо искренно сожалъть о безвременной кончинъ  $\Gamma y \partial \kappa a$ , происшедшей на почвъ матеріальныхъ недоразумъній редактора съ издателемъ, о чемъ, впрочемъ, ниже.

Теперь о самомъ его содержании.

Когда Гудонг появился на свътъ, освобождение врестьянъ стало уже совершившимси фактомъ. Оставалось лишь слъдить за его послъдствіями. И Гудокъ нътъ-нътъ, а ввертывалъ свое жало въ кръпостниковъ, конечно, такъ только, мимоходомъ. Напримъръ, въ "Завъщаніи" богача находимъ такія строки:

"Любезныя дѣти мои, Николай и Василій! оставляю я васъ, какъ вамъ небезызвъстно, въ весьма счастливомъ положении: у васъ нътъ кръпостного состоянія, и потому вы не были и не будете призваны къ той великой жертвъ, которую съ такимъ увлечениемъ русское дворянство принесло на алтарь великихъ филантропическихъ идей"... 1).

То кольнетъ мирового посредника, по-французски изъясняющагося съ крестьянами, то-помъщика, предпочитающаго "рукопашную" систему паровымъ плугамъ, то еще кого-нибудь...

Цензура и здъсь отмъчалась остроумно, хотя гораздо ръже, чъмъ въ Искрю. Въ "café" посътителю подали "Таймсъ" съ совершенно черной первой страницей.

"— Эти иностранныя газеты, нётъ-нётъ, да непремённо кого-нибудь очернятъ, въ нихъ все выходитъ въ черномъ цвътъ" 2).

У дверей цензурнаго комитета происходить разговоръ съ сотрудникамъ Гудка. "— Я читалъ вашу статью, г. Донъ-Кихотъ, сквозь самыя сильныя очки, и, все-таки, не могу ее одобрить.

— Bant бы, mon général, следовало читать статьи Гудка сквозь пальцы" В).

Тяжелое положение Искры иллюстрировано Іевлевымъ очень остроумно:

¹) 1862 r., № 2. ²) 1862 r., № 10. ³) 1862 r., № 45.



— Куда ты залѣзъ? — Развѣ ты не видишь? (№ 17).

Степановъ здѣсь очень похожъ. Какъ извѣстно, въ началѣ 1862 г. министръ народнаго просвѣщенія, Головнинъ, запросилъ редакціи нѣкоторыхъ журналовъ и газетъ о ихъ взглядахъ на недостатки организаціи современной цензуры. Гудокъ, не получивъ такого запроса, отвѣтилъ печатно:

"Предупредительная цензура—это намордникъ, сквозь который можно лаять, нохать, лизать, но укусить—никакимъ образомъ; развѣ только можно настращать; подобіе же карательной цензуры всякій русскій человѣкъ можетъ видѣть на медвѣдяхъ, которыхъ водятъ ярославскіе мужики для увеселенія публики. Кольцо, продѣтое въ ноздрю и подпиленные зубы—вотъ эмблемы каранія. Физически можно укусить хоть и подпиленными зубами, но, какъ медвѣдь по опыту знаетъ, что за всякую дерзость бываетъ очень больно его ноздрѣ, то всякая попытка и ограничивается лишь желаніемъ. Которая цензура лучше, предоставляемъ дѣлать выводъ самому читателю, что же до насъ, то по нашему мнѣнію—объ лучше" 1).

Когда вліяніе мрачнаго консерватора крѣпостничества гр. Панина, не столько замѣтнаго, какъ мипистра юстиціи, сколько—какъ оплотъ высшей лиги обскурантовъ, стало падать —  $Iydo\kappa$  вышелъ съ каррикатурой-портретомъ: (см. стр. 154).

Наиболъе остроумнымъ по отношенію къ суду и чиновничеству нужно признать лишь одно стихотвореніе:

Я сословіе дворянское
Всей душою уважаль,
Пиль съ дворянами шампанское
И въ собраньи танцоваль.
Дъла я хоть и не дълываль,
Любиль праздность погромить...
Секретарь дъла обдълываль—
Разръшаль: бить иль не бить?

Засъдатель Уголовной Палаты.

¹) 1862 г., № 16.



Скатившись съ горной высоты, Лежитъ здъсь дубъ перунами разбитый, А съ нимъ и гибкій плющъ кругомъ его обвитый... О, служба, это ты! (№ 43).

Въ этой области  $\Gamma y \partial o \kappa z$  страшно бъденъ и отчасти, конечно, по своей винъ. Въ провинціальныхъ замъткахъ попадались иногда очень ръзкіе отзывы о чиновникахъ всякаго ранга, но именно въ виду своей частности, эти голоса не давали всъмъ читателямъ общаго впечатлънія. Выше я уже упомянулъ объ обличительныхъ опытахъ Терпигорева. На этой почвъ  $\Gamma y \partial o \kappa z$  не мало насмъшилъ, тамбовскую въ особенности, публику. Замътки Терпигорева были подписаны полной фамиліей, а у него былъ дядюшка—козловскій предводитель. Очевидно, злая молва связала разоблаченія губернатора съ предводителемъ, и послъднему необходимо было оправдаться. И вотъ онъ посылаетъ въ  $\Gamma y \partial o \kappa z$  грозное посланіе... Впрочемъ, приведу полностью статью: "Офиціальная корреспонденція  $\Gamma v \pi \kappa z$ ".

"Въ редакціи "Гудка" *слушамі*: отношеніе г. козловскаго увзднаго предводителя дворянства, отъ 16 минувшаго марта, за № 82, слёдующаго содержанія:

"Въ 9-мъ № издаваемаго оною редакцією въ семъ году журнала "Гудокъ", напечатана статья, подписанная моими именемъ и фамиліей, но написанная не мною, а поэтому имѣю честь просить оную редакцію почтить меня увѣдомленіемъ, откуда оною редакцією была получена вышеозначенная статья и извѣстно ли оной, изъ какого званія происходитъ сочинитель ея, какъ его настоящее имя, фамилія и какой онъ губерніи и уѣзда. При чемъ также прошу выслать мнѣ оттискъ съ руки, подписавшаго подлинную статью".

Подписано: Предводитель дворянства Терпигоревь.

"А по справки оказалось: 1) Авторъ оной статьи, помъщенной въ № 9 Гудка подъ заглавіемъ "Цнинскій воевода Дурандасъ" Сергьй Николаевъ сынъ, Терпигоревъ имъетъ жительство въ С.-Петербургъ, въ Малой Морской, въ домъ Татищева, а какого онъ роду и племени и на какомъ основани на его собственное имя и фамилію предъявляеть споръ козловскій предводитель дворянства, —редакціи неизвъстно; равно какъ въ редакціи не имъется и оттиска съ руки онаго Сергъя Николаева сына, Терпигорева, а имъются только его рукописи, такъ какъ онъ состоитъ при редакцін Гудка на должности чиновника особыхъ порученій и производить ревизію всёмь губернскимь и областнымь вёдомостямь, рапортуя редакціи о всяхь губернскихь и увздныхь скандалахь, и 2) Ни въ какомъ томф Свода Законовъ и ни въ какихъ сепаратныхъ инструкціяхъ и предписаніяхъ не значится такого постановленія, которое предоставляло бы господамъ увзднымъ предводителямъ дворянства право требовать отъ редакцій выше прописанныхъ свёдёній; а потому приказали: Увёдомивъ обо всемъ вышеизложенномъ г. козловскаго увзднаго предводителя дворянства, на означенное его отношение, настоящее дёло тёмъ почислить рёшеннымъ 1).

Разумвется, нумеръ этотъ имвлъ громадный усивхъ.

Изъ нравовъ полиціи очень недурны іевлевскія каррикатуры: "Видимые признаки привязанности къ начальству" и "Кактусы".



Видимые признаки привязанности къ начальству.

(Nº 8).

¹) 1862 r., № 14.

Выставка петербургской флоры.



Кактусы.

(№ 13).

Въ области народнаго просвъщенія и школы вообще Гудока также не отличался разнообразіемъ содержанія. Можно отмътить только діалогь между инспекторомъ и маленькимъ худенькимъ мальчуганомъ:

"— Мальчишки! Вы это что вздумали, бунтовать? — Помилуйте, Иванъ Иванычъ, намъ ѣсть ничего не даютъ; мы съ голоду

умремъ... — Молчать! всъхъ перепорю! Вы здъсь живете не для того, чтобы ъсть, а́ для того, чтобы учиться!" і).

Приведу еще нъсколько удачныхъ мъстъ изъ массы раскиданныхъ по  $Ty \partial \kappa y$ отдъльныхъ уколовъ тому или другому лицу, остроумныхъ замъчаній и комментаріевъ по поводу какого-нибудь факта и т. д. Въ этомъ отношеніи Гудокъ вполнъ въ данное время невоспроизводимъ...

"— М-г. Фу-фу-Фай, скажите мнъ что-нибудь по-китайски.

— Чин-чин-а-по-чи-тай"<sup>2</sup>).

<sup>&</sup>quot;— Не знаете ли вы, о какой литерѣ будутъ теперь разсуждать въ ореографическомъ обществъ?

— Говорять о литеръ Ц; она тоже совершенно лишияя, только и нужна для одного слова: "цыцъ!" а безъ него можно обойтись" 1).

"Самая популярная игра въ Россіи—палки" <sup>2</sup>).

- "— Какъ мы назовемъ нашего новорожденнаго сына? Я желала бы Пилладомъ.
  - Назовемъ лучше Арестомъ: нынче Аресты въ модъ" 3).
  - "— Я всегда стояль за идею и буду стоять. — Стоять-то немудрено, а ты вотъ посиди" 4).

Діалогь около Царя-колокола въ Москвъ:

"— Колоколъ-то здёсь, а я читалъ въ "Русскомъ Вёстнике", булто онъ въ Лондонъ.

— Э-э, батюшка, охота вамъ върить этимъ журналамъ: въчно врутъ" 5).

Литература занимала въ *Гудкъ* далеко не послѣднее мѣсто и бралась, раз-

умвется, съ твии же цвлями, что и въ Искръ.

Особенно нападаль Гудокт на "Стверную Пчелу" П. С. Усова, видя въ ней суррогать политической газеты. Можно сказать, что ни одинь неловкій шагь редактора не былъ пропущенъ. Напримъръ, въ "Съверной Цчелъ" появилась анинская "собственная корреспонденція", цъликомъ заимствованная изъ иностранныхъ газетъ. Гудока уже гудитъ:

"Бога ради, Цавелъ Степановичъ, имя и адресъ вашего собственнаго авинскаго корреспондента! Адресуйте вашъ отвътъ прямо: "Г. Донъ-Кихоту С.-Петербургскому, въ редакцію  $\Gamma y\partial\kappa a$ ", — мой адресь извъстенъ почтамту... Иозвольте кстати поблагодарить васъ за вашу "собственную" остроумную выдумку—выставлять заграничныя ваши корреспонденціи на показъ въ вашей собственной конторъ; воображаю смущение клеветниковъ, которые, конечно, будутъ толпами стекаться для созерцанія этихъ вашихъ собственныхъ документовъ...

> Подлѣ рѣчки, подлѣ Мойки, Гдѣ Почтамтскій пѣшій мость, Будеть долго собираться Петербуржцевъ длинный хвость. Подлѣ рѣчки, подлѣ Мойки, Будетъ публика ходить И въ конторъ, въ домъ Греча, Приговоръ произносить. Подла рачки, подла Мойки, Будеть ивться песнь хвалы Что "своихъ корреспондентовъ" Очень много у "Пчелы"! 6).

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2) 1862</sup> r., № 1. 3) 1862 r., № 30. 4) 1862 r., № 32. 5) 1863 r., № 1. 6) 1862 r., № 46.

Воспроизвожу всю редакцію "Свверной Пчелы" по остроумной каррикатурь Іевлева.

Пожарный. А— а! вы... (следуеть трехэтажное крепкое слово) возманду— поставлю тамъ, гдть чорту жарко. Волонтеры. (Продолжають тахать молча, исполняя свое призваніе). 

вы... (следуетъ трехэтажное крепкое слово) вотъ подождите, попадетесь ко мне подъ

Волонтеры, сформированные редакціей "Съверной ІІчелы".

За кучера самъ Усовъ, верхомъ на ослъ: впереди-Лъсковъ, сзади-Артуръ Венни, которому и принадлежить высмъянный здёсь проекть образованія особыхъ дружинъ волонтеровъ-пожарныхъ изъ учащейся молодежи, изложенный имъ въ "Пчелъ" въ разгаръ майскихъ пожаровъ 1862 года. Кромъ нихъ, здъсь же: И. И. Мельниковъ (кажется, съ ножницами), И. И. Небольсинъ, Н. И. Перозіо, С. Н. Палаузовъ, І. Н. Шиль и К. Н. Веселовскій. Когда "Пчелка" расписалась въ принятіи этой каррикатуры, но удивилась присутствію на ней "лишнихъ дъйствующихъ лицъ", Гудокъ разъяснилъ ея недоумъніе, и разъясненіе это имъетъ извъстное значеніе для исторіи журналистики.

"Авторъ каррикатуры уполномочилъ насъ растолновать редакціи "Сѣверной Пчелы", что, рисуя трехъ ословъ, онъ не имълъ въ виду ничьихъ личностей, а желалъ лишь только олицетворить въ нихъ: убъждение, направление и стремление той благородной коалиціи, которая засёдаеть въ экипажё, везомомъ послушными животными. Что же касается до четвертаго ослика, оседланнаго арлекиномъ, то этотъ осликъ знаменитъ темъ въ особенности, что на немъ ездятъ постоянно и на гору Парнасъ и въ раскольничьи скиты, и даже на крутыя возвышенности вліятельныхъ лёстницъ, за высокими чинами" 1).

Черезъ нѣсколько дней въ "Сѣверной Пчелъ", доведенной положительно до отчаянія, появляется небывалое объявленіе:

#### Нашимъ противникамъ.

"По поводу постоянныхъ и почти ежедневно повторяющихся нападокъ многихъ петербургскихъ газетъ на "Свверную Пчелу", мы рышились, въ интересы нашихъ читателей, для которыхъ подобная, чисто личная (?) полемика не можетъ быть занимательною, впредь отвёчать, когда сочтемъ нужнымъ, на всё нападки такого рода, уже не на первыхъ страницахъ нашей газеты, а послѣ объявленій, помѣщаемыхъ на четвертой страницѣ" 2).

Читатели видѣли, какъ Искра обрисовала Аскоченскаго. Гудку принадлежитъ дополненіе характеристики. Вотъ редакторъ "Домашней Бесѣды" (см. стр. 160).

Написанное на полу число 666 остроумно выведено Гудкоми же изъ фамиліи мрачнаго изувъра съ номощью славянскихъ цифръ:

$$\begin{array}{c} A - 1 \\ C - 200 \\ R - 20 \\ O - 70 \\ Y - 90 \\ E - 5 \\ H - 50 \\ C - 200 \\ K - 20 \\ I - 10 \\ \hline \text{Mtoro} \dots 666 \end{array}$$

¹) 1862 г., № 24. ²) "Съв. Ичела" 1862 г., № 168. ³) 1862 г., № 37.

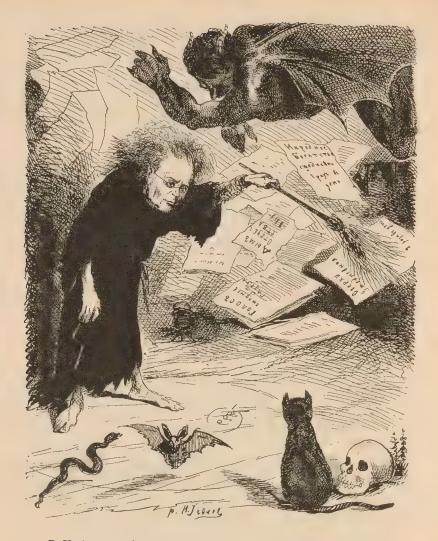

В. И. Аскоченскій вызываеть духовь для усмиренія нигилистовъ, но Вельзевуль насылаеть на русскую землю целую тучу ежедневныхъ газеть. (Nº 40).

# Старчевскій набросанъ двумя штрихами:

"— Что, Донъ-Кихотъ, все въ *Гудки*—гудишь? — А ты все куришь?!" <sup>1</sup>). Старчевскій спрашиваеть сторожа цензурнаго комитета: "Гдѣ тутъ задній ходъ?

"— Зачёмъ вамъ задній, пожалуйте съ передняго. — Я жаловаться иду" <sup>2</sup>).

¹) 1862 r., № 40. ²) 1862 r., № 46.

Довольно неосновательно  $\Gamma y$ док занялся "Основой", гдв евреевъ называли часто "жидами". Тогда на "Основу" поднялись нъкоторые прогрессивные органы, I удок посвятиль ей тоже большую статью, заканчивавшуюся такими куплетами:

Въ журнальныя сѣчи Бросаться по зову готова, Хохлацкія рѣчи Порой забывая, Основа;

Но каждый находитъ Въ ней южнаго края примъты: Она не походитъ На русскія наши газеты.

Являясь на Невскій, Въ ней та же и рѣчь и походка, Какъ самъ Данилевскій, Она по душѣ патріотка.

Какъ ночи Украйны И юга далекаго краски Исполнены тайны Въ ней Кулиша пѣсни и сказки.

Отремленья всё наши Ея не возбудять вопросовь: Ей въ мірё нёть краше Нарёчья однихь малороссовь.

Нарушить не смѣя Печальной отчизны примѣра, Встрѣчая еврея, Въ немъ видитъ она лицемѣра.

Какъ жители Дона, "Жидами" ихъ всѣхъ называетъ И голосъ "Сіона" <sup>1</sup>). И слухъ ей и счастье смущаетъ <sup>2</sup>).

Извъстно, что потомъ редакція "Основы" объяснила своимъ противникамъ, что слово "жидъ" именно на малорусскомъ языкъ совершенно не имъетъ оскорбительнаго характера, потому что иного малорусскато слова и нътъ для обозначенія понятія еврей.

Катковъ не фигурироваль въ Гудко такъ, какъ въ Искро, о немъ лишь изръдка встрътится пара-другая строчекъ, да это и понятно: 1862 г. не даваль еще всей изобильной пищи катковскаго приготовленія. Вотъ наиболье ръзкая его оцънка:

Когда-бъ не смутное влеченье И жажда тайная тревогъ, Я-бъ жилъ въ Москвѣ, на "Развлеченье" Смѣнивъ и "Искру" и "Свистокъ".

Одесскій органъ русскихъ евреевъ.
 1862 г., № 3.

И какъ Корейши старый крестникъ, Прогрессъ и совъсть отвергаль, И все бы слушаль "Русскій "Въстникъ", Все бъ "Наше Время" изучалъ 1).

#### Наконецъ приведу пародію на поэзію Фета:

Я пришла къ тебъ съ разсвътомъ Разсказать, что я устала, Что всю ночь за тамъ поэтомъ, Что ты даль мнѣ, продремала. Онъ поетъ, какъ лѣсъ проснулся, Каждой травкой, въткой, птицей, Но надъ этою страницей Уже сонъ меня коснулся. Утромъ только я узнала, Что отъ жажды лесь ужъ плачеть. И къ тебѣ я прибѣжала, Чтобъ узнать, что это значить? 2).

Надо-ли говорить, что цензура наблюдала за нимъ въ достаточной мъръ внимательно? Чего стоила одна первая заглавная виньетка... Въ пятомъ нумеръ помъстили каррикатуру на Луи-Наполеона и Виктора Эммануила, изображенныхъ за кулисами театра и сившно повторявшихъ свои роли. Черезъ недвлю министръ народнаго просвъщенія сообщиль цензурнымь комитетомь, что "Государь Императоръ, замътя въ № 5 сатирическаго журнала Гудокъ неприличное изображение императора французовъ и короля Сардинскаго, высочайше повелъть соизволилъ: сообщить, для зависящаго исполненія, непремінную волю его величества, чтобы каррикатурныя изображенія царствующих в государей не допускать въ печати 3.

Вскор' министръ внутреннихъ д'влъ обращалъ вниманіе министра народнаго просвъщенія на M 14  $Ty\partial\kappa a$ , гдъ подъ рубрикою "Погудки" помъщенъ былъ разсказъ о прівздв въ Ветлугу одного ученаго и о томъ, что, вследствіе рекомендаціи губернскаго начальства оказывать прівзжему въжливость и содвиствіе въ его нуждахъ, мъстные увздные чиновники ръшили исполнить такое приказаніе путемъ представленія прівзжему въ мундирахъ. Министръ нолагаль, что "такого разсказа вовсе не следовало допускать къ печати по тому уваженію, что онъ не имъетъ въ виду никакой другой цъли, кромъ публичной насмъшки надъ лицами служащими, съ указаніемъ даже мъста служенія ихъ, отчего насмъшка становится еще болъе оскорбительною для тъхъ, противъ кого направлена<sup>4</sup> .

Уже въ 43 нумеръ "Русскаго Міра" за 1862 г. отъ редакціи было объявлено, что "отношеніе г. Стелловскаго къ "Рус. Міру" и Гудку ограничивается съ Февраля сего 1862 г. лишь содержаніемъ конторы, т. е. пріемомъ подписки, разсылкой журнала и поставкой ноть для подписчиковъ на журналь

<sup>1) 1862</sup> г., № 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1862 г., № 3.
<sup>3</sup>) *Н. Усовъ.* "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Вѣстникъ", 1883 г., IV, 79.
<sup>4</sup>) *Н. Усовъ.* "Цензурная реформа въ 1862 г.", "Вѣстникъ Европы", 1882 г., V, 160—161.

съ музыкальными приложеніями, и что за тімъ, во всемъ прочемъ г. Стелловскій не имъетъ къ журналу никакихъ отношеній" 1). Ясно, у редакціи съ издателемъ произошелъ конфликтъ; до поры до времени онъ ни въ чемъ видимо не выражался. Но воть, въ концъ года, между Стелловскимъ и Гіероглифовымъ происходить очень любопытная, необыкновенная въ исторіи русской журналистики переписка. Приведу сначала заявленіе редактора Гіероглифова. Вотъ оно:

"Замътивъ растрату денегъ, получаемыхъ отъ подписчиковъ на "Рус. Міръ",

редакція сообщила объ этомъ въ слѣдующей публикаціи, напечатанной въ № 278 "С.-Петерб. Вѣд.", № 345 "Сѣв. Пчелы" и № 164 "Соврем. Слова": "Имѣя фактическія доказательства, что содержатель конторы "Рус. Міра" и Гудка и вмѣстѣ съ тѣмъ соучастникъ по изданію, г. Стелловскій произвольно растрачиваетъ деньги, поступающія отъ подписчиковъ, не платя даже за пересылку газеты въ почтамть, —редакція для охраненія уже начавшейся подписки на будушій 1863 г., обратилась къ высшей полицейской власти объ освидѣтельствованіи кассы журнала и объ отобраніи отъ г. Стелловскаго поступивщихъ донынт на 1863 г. денегъ".

"Съ тъмъ вмъстъ редакція обратилась также съ просьбой и въ почтамтъ о пріостановленіи выдачи получаемых отъ иногородних подписчиков денегь съ тъмъ, чтобы всв повъстки, посылки и письма, адресуемыя въ редакцію и контору "Рус. Міра" и Гудка передаваемы были въ другія конторы журнала—въ книжные магазины: Базунова и Печаткина, гдъ также принимается подписка на означенные журналы, какъ было опубликовано въ разосланныхъ на 1863 г. объявленіяхъ.

"Редакція за тѣмъ покорнѣйше просить гг. городскихъ подписчиковъ и гг. книгопродавцевъ, принимающихъ подписку на "Р. М." и *Гудок*ъ, обращаться съ своими требованіями на "Р. М."—въ книжный магазинъ Базунова, а отдъльно на Гудокъ—въ книжный магазинъ Печаткина; за эти конторы журнала редакція вполнъ отвъчаетъ" 2).

Дело въ томъ, что Стелловскій былъ недоволенъ Гіероглифовымъ, не выполнившимъ одного изъ пунктовъ ихъ договора, въ силу котораго, при недоведеніи къ апрълю 1862 года числа подписчиковъ до 3000, онъ долженъ быль оставить редакцію. До декабря Стелловскій терифль, а затфиь озаботился удаленіемь нежелавшаго уходить Гіероглифова. Дальнъйшее пусть изложить самъ Стелловскій:

"Г. Гіероглифовъ началъ съ того, что обратился къ высшей полицейской власти и съ г. полковникомъ Лебедевымъ и мъстною полиціею, явился въ мой музыкальный магазинъ повърять мою кассу. Въ ревности своей объ обезпечении денегъ моихъ подписчиковъ, онъ совершенно позабылъ, что расходъ и приходъ по изданію журнала: "Русскій Міръ съ сатирическимъ листкомъ Гудокъ", составляютъ весьма незначительную часть монхъ торговыхъ операцій и что только коммерческій судъ, да и то при объявленіи меня несостоятельнымъ могъ бы назначить ревизію, да и то не кассы моей, а только торговыхъ книгъ.

"Одушевляемый по всей въроятности тою же хотя и похвальною, но совершенно неумъстной ревностью, онъ обратился кромъ высшей полиціи еще къ другому въдомству, услыхавши откуда-то, что туда обратился я, не обращавшійся по этому дълу даже и къ полиціи, ни къ высшей ни къ низшей, не признававшій и

<sup>1)</sup> Стелловскому принадлежало крупное нотное издательство, которое онъ прицъплялъ всегда къ своимъ періодическимъ изданіямъ Подъ "журналомъ" подразумъется еженедъльная газета "Русскій міръ". <sup>2</sup>) "Рус. Міръ", 1862 г., № 50.

до сихъ поръ упорно не признающій въ этомъ дѣлѣ никакого инаго суда, кромѣ третейскаго, опредѣленнаго нашимъ контрактомъ.

"Обревизованія моей кассы, разум'я тся, не воспосл'я довало, да и не могло воспосл'я довать—а между т'ямъ, г. Гіероглифовъ заявилъ С.-Петербургскому Цен-

зурному Комитету, что надо мною производится формальное следствіе.

"Псизурный Комитеть не разрышиль мнь изданія впредь до рышенія спора, хотя до сихь порь никакого, тьмь болье формальнаго слыдствія не было, да и, повторяю, не могло быть назначено. Кром'в того Комитеть, сначала на запрось С.-Петербургскаго Почтамта о томь, кто собственникъ журнала, отв'ячаль ему, что редакторомь журнала Русскій Міръ, къ которому впосл'ядствій присоединень сатирическій листокъ: "Гудокь", утверждень г. Гіероглифовь, а право собственности на изданіе передано купцу Стелловскому за 5000 руб. сер., — по полученіи отъ г. Гіероглифова заявленія о мнимомъ производств'я надо мною формальнаго сл'ядствія, —сообщиль о томъ Почтамту, вслюдствіч чего Почтамти пріостановиль всю корреспонденцію, адресуемую не только на Русскій Міръ и Гудокъ, но вообще на мое имя, какь на имя лица, надъ которымь производится формальное слыдствіе, не освыдомясь офиціально — дпиствительно-ли какое-либо слыдствіе надо мною производится.

"Желая остаться въ предълахъ гражданскаго права и вообще сколько можно менъе замъшивать власти офиціальныя въ приватныя дѣла и отношенія, я только принималъ мѣры къ огражденію себя и своего кредита,—а равно и къ обезпеченію продолженія изданія и правъ моихъ подписчиковъ.

"По общему ходу нашего до сихъ поръ еще, къ сожалѣнію, бумажнаго дѣлопроизводства, при которомъ то, что можетъ быть сдѣлано въ немногіе часы, тянется многія недѣли, мѣры, мною принимаемыя, не приносили желаемаго успѣха.

"Такъ какъ заявленіе г. Гіероглифова о какой-то растрать мною суммъ изданія, составляющаго мою собственность, и о мърахъ, принятыхъ будто бы къ ревизованію меня,—посягало на мой коммерческій кредить, и въ глазахъ людей, не знакомыхъ съ дѣломъ, могло дѣйствительно возбудить сомнъпіе,—то я обращался первоначально съ частнымъ письмомъ, а потомъ съ прошеніемъ къ С.-Петербургскому Военному Генералъ-Губернатору, желая знать офиціально, какого рода слѣдствіе могло быть надо мною назначено,—но какъ на письмо, такъ и на прошеніе мое, не имѣлъ еще чести получить отвѣта.

"Равномърно, желая чтобы изданіе не останавливалось и подписчики не потерпъли отъ нашего частнаго спора съ редакторомъ, — я входилъ съ прошеніемъ въ Цензурный Комитетъ о томъ, чтобы мнѣ дозволено было продолженіе изданія, подъ мою личную отвътственность, — но Цензурный Комитетъ, какъ заявляетъ г. Гіероглифовъ, просьбы мои, не знаю на какомъ основаніи, оставилъ безъ послѣдствій, и предоставя г. Гіероглифову объявить о томъ, не дозволилъ однакожъ г. Гіероглифову объявленія объ отдѣльной подпискѣ на "Гудокъ", на томъ основаніи, что "Гудокъ" не составляетъ отдѣльнаго журнала, а естъ только приложеніе къ журналу: "Русскій Міръ", составляющій мою исключительную собственность" 1).

Трудно свазать, кто въ чемъ былъ неправъ въ этихъ объясненіяхъ, но, несомнънно, что не видя другого исхода, Стелловскій ръшилъ лучше прекратить дъло, чъмъ издавать его подъ редакціей Гіероглифова.

Несмотря на это, редакція сначала над'ялась, что все уладится, и первые нумера "Русскаго Міра" и  $Ty\partial na$  1863 г. были выпущены <sup>2</sup>). Правда, въ конц'я нумера газеты стояло такое заявленіе: "редакція долгомъ считаетъ объяснить, что на-

2) Н. М. Лисовскій ощибочно говорить о пріостановк'в Гудка на посл'єднемъ, № 48, 1862 г. (см. стр. 39 его работы).

<sup>1)</sup> Объяснение съ публикой и подписчиками издателя-собственника журнала "Русский Міръ" съ сатирическимъ листкомъ "Гудокъ", приложено при "Голосъ" въ 1863 г., помъчено пензурой 8 января 1863 года. Курсивъ мой.

стоящій нумеръ составленъ безъ сотрудниковъ и безъ надежды получить изъконторы деньги даже за типографію и корректуру"...

Такъ закончился Tydon, сочувственно, однако, поддержанный публикой: у него было до 4000 подписчиковъ.

### "Заноза".

Въ 1863 году появилась Заноза. Ее основаль поэтъ М. П. Розенгеймъ, назвавъ "журналомъ философскимъ, политическимъ, экономическимъ, соціальнымъ, ученымъ, литературнымъ и всякихъ россійскихъ художествъ и безобразій". Выходила Заноза еженедъльно по воскресеньямъ, въ размъръ и объемъ немного меньшемъ первоначальной Искры.

По словамъ своего біографа, Розенгеймъ, предпринимая изданіе сатирическаго журнала—"не желалъ, какъ онъ выражался, являться передъ обществомъ ни наяцемъ, съ единственной цѣлью смѣшить и потѣшать, или обличителемъ станового NN, неизвѣстнаго стана, N—го уѣзда, N—ой губерніи, или вообще мелкой служебной сошки безъ названій, въ чемъ упражнялись тогдашніе сатирическіе и юмористическіе листки, не исключая и Искры. Своимъ изданіємъ онъ думалъ создать въ русской журналистикѣ нѣчто въ родѣ англійскаго Punch'а, но этотъ расчетъ былъ, какъ говорятъ французы, сдѣланъ безъ хозяина, а хозяиномъ въ этомъ случаѣ являлась, конечно, цензура, которая съ первыхъ же №№ новаго журнала властно дала понять Розенгейму, что для русскаго Понча не наступило еще время" ¹).

Г. \*\*\*, очевидно, не зам'ятилъ сд'яланное имъ противор'ячіе: упражнялись въ становыхъ NN потому, что не наступило еще время для губернаторовъ Ивановыхъ, а вовсе не потому, что становыхъ NN почитали корнемъ всероссійскаго неустройства.

Кстати поправлю еще разъ г. \*\*\*. Указывая на фактъ приглашенія Розенгейма въ Искру, онъ говорить: "Но это не состоялось вслѣдствіе, между прочимъ, и нѣсколько своеобразно веселыхъ нравовъ этого кружка, не имѣвшихъ ничего общаго съ личнымъ характеромъ Розенгейма и его міросозерцанія. Такое отчужденіе сдѣлало Розенгейма предметомъ очень частыхъ глумленій и такъ называемыхъ продергиваній со стороны Искры" 2). Во-первыхъ напомню, что "веселые нравы" редакціи не были обязательной атмосферой для всѣхъ сотрудниковъ—примѣръ—Елисеевъ. Во-вторыхъ, за шесть лѣтъ изданія Искры я почти не встрѣтиль "частыхъ глумленій", а особенно "продергиваній" Занозы и Розенгейма; они не были чаще, чѣмъ по отношенію къ другимъ лицамъ и изданіямъ, подавшимъ тотъ или другой поводъ къ тому, чтобы обратить на нихъ общественное вниманіе. Заноза гораздо чаще "продергивала" Искру.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) \*\*\* "М. П. Розенгеймъ", "Рус. Старина", 1887 г., IX, 622. <sup>2</sup>) Ibidem, 631.

Первый нумеръ Занозы (6 января 1863 года) не могь не обратить на себя вниманіе, тоже благодаря заглавной виньеткѣ. Содержаніе ея сводилось, собственно, къ иллюстраціи отдѣльныхъ штриховъ не столько спеціально русской, сколько общечеловѣческой жизни; тутъ были: поклоненіе золотому тельцу, спихиваніе другъ друга съ житейской лѣстницы, нищіе, богатые, балы, фабриканты, акціонеры, биржевики, помѣщики, модницы, гурманы. Заинтриговываль всѣхъ верхъ большой виньетки. Тамъ сидѣлъ въ раздумьи надъ своими рукописями Гоголь, съ лицомъ, выражавшимъ не столько сожалѣніе, сколько легкую усмѣшку надъ проходящими передъ нимъ персонажами. Двое какихъ-то человѣчковъ, можно думать — министръ внутреннихъ дѣлъ, Валуевъ, и А. В. Никитенко — загораживали его офиціозными органами и, главнымъ образомъ, основанной ими "Сѣверной Почтой". Лица загораживателей такъ малы, что сказать утвердительно, кто они, положительно нельзя.

Истолкованная вкривь и вкось, виньетка эта исчезла съ 10 нумера и появилась лишь въ слёдующемъ году, но и то въ измёненномъ видё.

Въ первомъ же нумеръ редакція, опредъляя свои задачи, говоритъ, между прочимъ:

"Что касается до внутренней жизни нашего отечества, то Заноза, какъ всякій серьезный современный журналь, желающій принять посильное участіе въ разработкъ вопросовъ, занимающихъ наше общество, не можетъ не заявить предварительно твхъ началъ, подъ знаменемъ которыхъ она намврена выступить на поприще общественной дъятельности. Въ этомъ отношении, какъ самое общество наше, такъ и журналистика, представляетъ намъ три пути, сообразно тремъ видамъ убъжденій: людей и журналовъ съ принципами, съ принсипами и прынцыпами. Но такъ какъ намъ случалось замъчать, что люди и журналы съ прынцыпами, когда дъло касается до собственныхъ ихъ интересовъ, весьма неръдко образуются въ людей и въ журналы съ принсипами и обратно, то мы и предпочитаемъ пристроиться къ категоріи неизменно остающейся верною самой себе, къ категоріи людей и журналовь сь принципами, почему и спышимь сообщить нашимъ читателямъ, что Заноза объявляетъ себя: за неприкосновенность собственности, начиная отъ носоваго платка до затылка включительно, за букварь, какъ сокращенный, такъ и пространный, и за развитие выборнаго начала, какъ относительно саногь, такъ относительно людей и мижній, безъ содъйствія всякихъ посторонних внушеній. Съ другой стороны, она объявляеть себя противъ всякихъ монополій, какъ водочныхъ, такъ и литературныхъ и служебныхъ, а также противъ всякихъ міропдовъ и горлопановъ, какъ городскихъ, такъ и деревенскихъ. При этомъ считаемъ долгомъ заявить, что кулакъ, какой бы онъ ни былъ, правственный или вещественный, офиціальный или партикулярный, либеральный или консервативный, мы признаемъ вообще прежде всего самымъ плохимъ доказательствомъ правоты и истины" 1).

Какъ увидитъ читатель, Заноза не оправдала эту программу, даже и до встуиленія въ редакцію, въ качествъ соредактора, Ильи Арсеньева.

Внъшность ея была оригинальна тъмъ, что журналу старались придать строй газеты, достигая это отдълами "Телеграфическихъ депешъ", "внутренняго обозрънія", "иностраннаго обозрънія" и т. п. Вторая оригинальность заключалась въ анонимности литературной части, почему назвать сотрудниковъ Занозы очень трудно. Можно только утвердительно сказать, что тамъ много работалъ Вс. Крестовскій, подпись котораго, однажды, въроятно, по

¹) 1863 r., № 1.

недосмотру, появилась въ № 30 за 1862 г.; затъмъ сотрудничалъ Бенедиктовъ и Н. А. Лейкинъ. Гевлевъ изъ закрытаго  $\Gamma y \partial \kappa a$  перешелъ въ Занозу, и потому каррикатуры ея были всегда удачными и хорошо исполненными; кромъ него, рисовали Адамовъ, А. Богдановъ, Р. Жуковскій и другіе.

Провинціальный отділь Замозы, названный: "Невинныя провинціальныя шалости", начался съ 7 нумера, а вскоріз быль замізнень прямо отдільными статейками и замізтками. И что оригинально и даже фатально: начался отділь какъразъ со станового... Воть какъ были сильны условія времени...

Съ 15-го нумера 1864 года на Занозъ появляется подпись второго издателя-редактора... всероссійски тогда изв'єстнаго Ильи Арсеньева, перешедшаго къ Розенгейму изъ "С'яверной Почты", гд'я онъ зав'ядывалъ иностраннымъ отд'яломъ. Такъ какъ біографія этого господина непосредственно комментируетъ положеніе Занозы и въ глазахъ публики и въ ряду журналистики, то я не считаю возможнымъ не познакомить съ нею частично читателя.

Въ литературу Арсеньевъ вступилъ въ концъ 50-хъ годовъ и, благодаря пронырливости и умънью угодить нужному человъку, пріобрыль своими статьями, а отчасти и языкомъ покровителей-знакомыхъ. Среди нихъ былъ и извъстный севастопольскій герой, С. А. Хрулевъ. Въ началѣ 1861 года, при первыхъ тревожныхъ симптомахъ въ Царствъ Польскомъ, храбрый генералъ попалъ туда на видный постъ. Арсеньевъ просилъ его письменно "устроить ему литературную командировку въ Варшаву" на самыхъ умфренныхъ условіяхъ: "по 200 руб. въ мъсяцъ, квартира въ королевскомъ замкъ и путевыя издержки". Хрулевъ доложиль тогдашнему нам'встнику кн. Горчакову, выставивъ Арсеньева даровитъйшимъ публицистомъ. Князь призналъ, что мысль имъть около себя "върнаго" корреспондента заслуживаетъ одобренія и написалъ тогдашнему начальнику Арсеньева, О. И. Прянишникову конфиденціальное письмо, гдт между прочимъ было сказано: "Находя нужнымъ, на нъкоторое время, имъть при себъ редактора для статей, помѣщаемыхъ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ въ Россіи и за границей, по всёмъ предметамъ, относящимся до Царства Польскаго, и зная, что состоящій при в. высоко-въ чиновникомъ особыхъ порученій, г. Арсеньевъ, участвующій во многихъ періодическихъ изданіяхъ, можеть съ пользою для правительства, заниматься составленіемъ статей такого рода, я обращаюсь къ вамъ, м. г., съ покорнъйшею просьбою о временномъ командированіи г. Арсеньева въ Варшаву съ тъмъ, чтобы онъ оставался въ моемъ распоряжении".

Происшедшая въ это время смерть Горчакова не остановила молодца-редактора и, заручившись письмомъ Прянишникова къ новому намъстнику, Сухозанету, Арсеньевъ ъдетъ въ Варшаву. Прянишниковъ "поручалъ милостивому вниманію" намъстника своего чиновника, рекомендуя его за "человъка весьма способнаго и дъятельнаго, а какъ сотрудника нашихъ періодическихъ изданій, пріобръвшаго себъ репутацію хорошаго писателя, труды котораго постоянно удостоиваются лестныхъ отзывовъ въ печати". "Желая же доставить случай заранъе ознакомиться съ способностями г. Арсеньева и отзывами о немъ въ нашихъ журналахъ", Прянишниковъ препровождалъ Сухозанету копію со статьи, помъщенной объ Арсеньевъ въ "Экономическомъ указателъ" его пріятеля —Вернадскаго. Тамъ Арсеньевъ такъ расхваливался, какъ серьезный экономистъ и юристъ,

что никому и въ голову не могло прійти, что рѣчь идеть о никому невѣдомомъ сотрудникѣ "Сѣверной Пчелы", "Нашего Времени" и "Указателя". Сухозанеть быль счастливъ. Арсеньевъ сдѣлался приживаломъ у Хрулева и готовился къ исполненію своей миссіи. Чтобы поднять его престижъ, Сухозанетъ, на одномъ изъ парадныхъ разводовъ, на Саксонской площади, въ присутствіи массы народа обратился къ нему со словами:

— "Вы нашь защитникъ передъ Европой и истолкователь нашихъ дъйствій передъ Россією; сметрите, наблюдайте за всъмъ и пишите. Вашему перу будетъ теперь много пищи. Защищайте насъ, боритесь, покажите, что вы истинно русскій даровитый писатель"...

Всѣ ждали молніеносныхъ статей по адресу Польши... но Юпитеръ не разражался громами <sup>1</sup>).

А почему это произошло, послушаемъ самого Арсеньева; "Русскія корреспонденціи мом, по предварительному соглашенію моему съ А. А. Краевскимъ, я долженъ быль посылать въ редакцію "С.-Петербургскихъ Въдомостей", которыя въ то время издаваль онъ съ Очкинымъ. Въ первой корреспонденціи я сообщаль то, что было изложено мною въ письмъ къ графу Ламберту. Не взирая на то, что корреспонденція была предварительно прочитана исправляющему должность намъстника и имъ одобрена къ печати, въ Петербургъ ее не дозволили печатать. Та же судьба постигла и послъдующія письма мои въ редакціи, что заставило меня прекратить сообщенія въ русскія газеты о томъ, что творится въ Польшъ. Пришлось довольствоваться посылкою корреспонденцій въ "Іпференфапсе Belge" (газету получавшую отъ насъ субсидію) и въ "Nord", основанную, какъ извъстно, на русскія деньги" 2).

Но здѣсь не все такъ. "С.-Петербургскія Вѣдомости" не захотѣли печатать, а не не могли: Краевскому было понятно, что значило въ началѣ 1861 года внйти съ "заказной" корреспонденціей... Общество-то тогда было не чета 1863 году... Арсеньевъ вскорѣ получиль отставку и раздосадованный отправился въ Берлинъ, гдѣ издалъ брошюру: "Для тѣхъ, кому вѣдать надлежитъ", въ которой выхвалялъ Хрулева и осмѣивалъ Сухозанета, несумѣвшаго заставитъ Краевскаго исполнить данное имъ слово... Немного спустя Валуевъ оцѣнилъ способности Арсеньева и далъ ему мѣсто въ "Сѣверной Почтъ". Одновременно сей господинъ вступилъ въ должность агента III отдѣленія 3). Искра поэтому не называла его иначе, какъ "И. А. Арсеньевъ—III"...

Всв эти и многіе другіе, болье мелкіе подвиги Арсеньева были извъстны публикь, особенно литературь, и потому понятно, какъ встрычена была Заноза

<sup>1)</sup> Очевиден», "Послѣдняя польская смута", "Рус. Старина" 1874 г., IX, 120—127. Показанія "Очевидца" пріобрѣтаютъ тѣмъ большій вѣсъ, что они были напечатаны задолго до смерти Арсеньева и послѣдній ни единомъ словомъ на нихъ не возражалъ. Очень жаль, что эта статья осталась неизвѣстной г. Венгерову, составившему біографію Арсеньева главнымъ образомъ по его собственнымъ воспоминаніямъ ("Критико-біографическій словарь", 1, 777—779).

<sup>1, 777—779).

2)</sup> И. А. Арсеньевъ, "Варшава въ 1861 г.", Истор. Въстникъ", 1886 г., XII, 518.

3) Послъднее г. Венгеровъ утверждаетъ категорически. Замъчу кстати, что въ дальнъйшей біографіи Арсеньева, почтенный критикъ сдълалъ двъ существенныхъ ошибки. По его словамъ, Арсеньевъ основалъ сатирическую газету "Занозу", "Петербургскій Листокъ" и "Петербургскую Газету". Занозу основалъ Розенгеймъ, "Петербургскій Листокъ"—Ник. и Алексъй Андреевичи Зарудные, и только "Петербургскую Газету"—Арсеньевъ. Относительно "Петербургскаго Листка" см. его отъ 15 марта 1889 года.

съ подписью сего господина. Какъ относился ко всему этому Розенгеймъ, что онъ зналъ и чего не зналъ-покрыто мракомъ неизвъстности.

Въ содержании Занозы необходимо отмътить прежде всего особыя приложенія, благодаря которымъ она завоевала себъ значительное расположеніе публики на первыхъ же порахъ. Розенгеймъ рѣшилъ ввести въ каррикатуры самые верхи русскаго бюрократическаго Олимпа и съ этою целью при первомъ же номере хотълъ выпустить особое приложение въ видъ карты Европы съ изображениемъ политики великихъ державъ въ типахъ русской литературы. По описанію г. \*\*\* (мнъ не удалось увидъть это приложение и потому приходится ограничиться его словами, это была карта, гдъ на каждой великой державъ нарисованъ былъ тогдашній руководитель ея иностранной политики. Такъ, на Англіи стоялъ Пальмерстонъ-Собакевичъ, на Франціи-Наполеонъ III-Загор'вцкій, на Австріи-Шмерлингъ — Чичиковъ, на Пруссіи — Скалозубъ, на Россіи — кн. Горчаковъ — Молчалинъ. Всъ лица были точными портретами. Карта была сначала пропущена цензурой и потому лежала уже готовой для отсылки подписчикамъ. Но о ней узналъ французскій посланникъ гр. Монтебелло, справился о литературномъ типъ Загоръцкаго и, ознакомившись съ нимъ, приложилъ небольшія, конечно, усилія, чтобы карта была конфискована. По словамъ г. \*\*\*, несколько экземпляровъ. все-таки, усиъли пройти черезъ кавдинскія ушелья цензуры въ теченіе 1863 года.

Первый неуспъхъ не останавливаетъ Розенгейма, и при 9 № онъ выпускаетъ приложеніе, въ видъ большого листа, надълавшее много шуму. Это былъ "Концертъ въ с—дурномъ тонъ" 1), иллюстрировавшій роль гр. Валуева, какъ подающаго тонъ литературъ, только что (14 января 1863 года) перешедшей подъ надзоръ министерства внутреннихъ дълъ изъ министерства народнаго просвъщенія. Смълость каррикатуры состояла прежде всего въ томъ, что съ камертономъ стоялъ самъ Валуевъ, дирижировалъ предсъдатель цензурнаго комитета Цеэ, умъряли тонъ три цензора: на стулъ А. Г. Петровъ, рядомъ съ нимъ В. Н. Бекетовъ, слъва—не знаю кто. Во-вторыхъ, въ углу—герценовскій "Колоколъ" (См. стр. 170).

Почти всё лица взяты съ портретовъ и прекрасно переданы на камив академикомъ П. Ворелемъ <sup>2</sup>). Со скрипкой—Старчевскій ("Сынъ Отечества"), шарманка—В. Р. Зотовъ ("Иллюстрація"), рядомъ поетъ—Краевскій ("Голосъ"), другая шарманка—П. С. Усовъ ("Свв. Ичела"), на стулв съ гитарой—Некрасовъ, гармонія—Благосвътловъ ("Русское Слово"), бубны—Писемскій ("Библіотека для Чтенія"), балалайка—И. С. Аксаковъ ("День"), волынка—Катковъ, свиръль, поддерживаемая мальчикомъ—Писаревскій ("Современное Слово"), турецкій барабанъ—Меньковъ ("Военный Сборникъ"), кларнетъ-пистонъ—Капельмансъ ("Јоигпаl de St.-Pétersbourg"), лира—Н. Ф. Павловъ ("Наше Время"), кости—Трубниковъ ("Биржевыя Въдомости"), труба—В. Ө. Коршъ ("Петербургскія Въдомости"), цимбалы—В. С. Курочкинъ ("Искра"), рядомъ осъдлан-

<sup>1)</sup> Туть остроумный каламбуръ: "с—дурный" значить "цедурный", но подразумъвалось, конечно, "въ самомъ дурномъ".

<sup>2)</sup> Эта каррикатура приведена, между прочимъ, въ декабрьской книжкѣ 1902 г. "Литер. Въстника", но съ невърнымъ заглавіемъ, безъ объясненія повода и съ нъкоторыми ошибками въ указаніяхъ лицъ; печаталась она и въ "Новомъ Времени", и въ "Россін", но тоже съ весьма ошибочными объясненіями.



Концертъ въ с-дурномъ тонъ.

ный—Елисеевь, на немъ Очкинъ ("Очерки"), въ коляскѣ съ треугольникомъ—И. Валабинъ ("Народное Богатство"), юродивый въ веригахъ—Аскоченскій ("Домашняя Бесѣда"), гусли—Н. Н. Страховъ (Косица) ("Время"), литавры на деревянной лошадкѣ—самъ Розенгеймъ, уличная колотушка—Ротчевъ ("Вѣдомости С.-Петерб. Городской Полиціи"), віолончель—И. А. Гончаровъ ("Сѣверная Почта"), гобой—Илья Арсеньевъ (политикъ "Сѣверной Почты") и барабанъ—Д. И. Романовскій ("Русскій Инвалидъ"). На креслѣ—собирающаяся убъжать Россія.

Не все здѣсь одинаково остроумно и вѣрно, но литературная сторона каррикатуры ничего не значила въ глазахъ публики въ сравненіи съ другою болѣе важною. Пока "Концертъ" не былъ конфискованъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней его распродано до 6000 экземпляровъ...

Въ концѣ того же, 1863, года, къ № 47 былъ приложенъ "Вой изъ-за подписчиковъ". Среди новыхъ лицъ сравнительно съ только-что воспроизведенной каррикатурой, укажу на Ан. Григорьева ("Оса"), гр. Кушелева-Безбородко ("Русское Слово"), П. Д. Воборыкина ("Виблютека для Чтенія", перешедшая къ нему въ февралъ) и Скарятина ("Въсть") (см. стр. 172).

Выли-ли затъмъ, въ продолжение 1863 г. отдъльныя приложения—не знаю; на страницахъ Занозы никакихъ указаній по этому поводу нѣтъ. Но въ слѣдующемъ году, при четвертомъ № были снова разосланы "Разнохарактерные танцы", продававшіяся въ отдѣльности (не для подписчиковъ) за три рубля. Этой каррикатуры мнѣ тоже не пришлось увидѣть и потому сообщу о ней со словъ г. \*\*\*. "Въ шести медальонахъ изображены были попарно нѣкоторые изъ нашихъ государственныхъ людей (въ портретахъ), пляшущіе разные танцы, соотвѣтственно ихъ дѣятельности... Каррикатура была конфискована (однако, послѣ выхода нумера), и въ видѣ оправданія цензора, что фигуркамъ, которыя были на представленномъ въ цензуру рисункѣ, редакція, при исполненіи на камаѣ, самопроизвольно придала портреты государственныхъ людей, сдѣлано было распоряженіе, чтобы впредъ рисунки каррикатуръ представлялись въ цензуру вполнѣ начисто отдѣланными" 1).

Заноза очень часто помъщала политическія каррикатуры, но я не буду на нихъ останавливаться, такъ какъ этотъ отдёль наименфе интересенъ въ русскихъ сатирическихъ изданіяхъ того времени вообще. Русская жизнь такъ была разнообразна, что заслоняла совершенно всё внёшнія отношенія. Кромѣ того, мы знаемъ, что эти каррикатуры и въ Искрю даже въ большинстве случаевъ заимствовались или вполнѣ, или частью изъ иностранныхъ изданій и потому не могутъ быть разсматриваемы, какъ самостоятельное творчество.

Что касается русской жизни, то, конечно, Розенгеймъ очень быстро быль ознакомленъ съ условіями ея обличенія и уже въ концѣ перваго года своей работы такъ пародировалъ возможность сказать полную правду:

Я пришелъ къ тебъ съ привътомъ Разсказать что... вышла, Обличая, что кого-то Вдругъ задъло иъе-то дышло...

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1887 г., IX, 624.



Бой изъ-за подписчиковъ.

И что кто-то, гдп-то, какъ-то Взятки сильно браль когда-то. Вообще теперь "намъ пишутъ", Что то гди-то зломъ богато. Что берутъ тамъ Х (иксъ) и У (игрекъ) И что съ ними грѣютъ руки О (Онъ), И (покой), Р (рды), С (слово), Т (твердо), A (Азъ), Д (добро), Г (глаголь) и Б (буки) <sup>1</sup>).

Принципіально, между тімь, Розенгейму приходилось идти въ разрівзь съ существующими условіями гораздо меньше, чёмъ Искрю; у него были уб'єжденія, не могшія встрачать сколько-нибудь сильное противодайствіе. Така, она неоднократно посмъивался надъ эмансипаціей женщины, видя въ этомъ лишь стриженые волосы, папиросу въ зубахъ и бокалъ вина въ рукъ... <sup>2</sup>). Онъ же посылалъ Европъ угрозы жерлами обращенныхъ на нее русскихъ пушекъ... 3). Заноза довольно недоброжелательно относилась къ полякамъ, евреямъ, инородцамъ и иновърцамъ вообще. Этихъ указаній, думаю, довольно, чтобы не считать журналь

"браваго полковника" способнымъ внести то "разложеніе", которое несла на концахъ своихъ перьевъ и карандашей Искра...

Въ содержаніи Занозы нельзя найти многаго для воспроизведенія передъ современнымъ читателемъ. Приведу кое-что и этимъ, въроятно, дорисую ея общую физіономію.

Разговоръ двухъ чиновниковъ:

"— Ссуди мнѣ, голубчикъ, деньжонокъ; завтра у насъ ревизія.

— Ладно, ладно, только поскоръй возврати, у насъ тоже ревизія надняхъ" 4).

Тълесныя наказанія шпицрутенами и всякими другими усовершенствованными способами отмънены. У кабака свалился пьяный. Подходить будочникъ и, взявъ его за шевелюру, говоритъ: "Тълеснаго нътъ. такъ мы тебя и волосянымъ удовольствуемъ 5).



Само начальство гуляеть. (1864 г. № 13).

Сила и власть "господина городового" иллюстрированы положительно превосходно.

¹) 1863 r., № 38.

<sup>7) 1005</sup> F., No 38. 2) Hanpumspp., № 50 sa 1863 r. 3) 1863 r., № 28. 4) 1863 r., № 49. 5) 1864 r., № 2.

Сухопутная гонка на гонкъ ръчного яктъ-клуба.



(1863 г., № 28).

Страсть нашихъ помъщиковъ къ иностранной политикъ при полномъ невниманіи къ окружающему хорошо иллюстрирована совътомъ одному изъ нихъ, даннымъ пріятелемъ: "полно тебъ дълить Оттоманскую Порту; ты бы лучше своихъ крестьянъ скоръй выдълилъ" 1).

Приходъ въ школу деспота-педагога изъ нъмцевъ иллюстрированъ очень об-

разно Адамовымъ (см. стр. 175):

А воть исходъ тяжбы въ дореформенномъ судъ (см. стр. 175):

Военный міръ вообще охранялся цензурой особенно старательно и только кое-гдѣ и въ Uскрть и въ  $\Gamma$ удкть можно встрѣтить о немъ нѣсколько строкъ или двѣ—три каррикатуры. Заноза дала очень остроумную пародію приготовленія къстарымъ инспекторскимъ смотрамъ:

- "Все-ли ты получаль, что тебѣ давали?
- Все, Ваше Высокоблагородіе!
- Стало быть, жаловаться не смвешь?
- Не см'єю, Ваше Высокоблагородіе" <sup>2</sup>).

<sup>1) 1863</sup> r., № 6. 2) 1863 r., № 5.



Возвращеніе по окончаніи тяжебнаго дѣла.



Я застафилъ фасъ люпить руски грамотъ и немецки педагогія.

(1863 r., № 32).

Выигравшій процессъ.

Проигравшій процессъ. (1863 г., № 23).

Литературныя отношенія Запозы были неустоявшимися, если можно такъ выразиться. То она высмѣиваетъ "Современникъ" и "Русское Слово", какъ вообще представителей прогрессивной интеллигенціи, то хвалить ихъ опять-таки вообще или одного Чернышевскаго; тоже самое со Щедринымъ: то очень ядовито прохаживается по адресу его вице-губернаторства (Розенгеймъ самъ состоялъ на службѣ), то превозносить его. Кромѣ того, попадались выходки совсѣмъ нелитературныя: ради полемическихъ красотъ откроютъ вдругъ исевдонимы и анонимы—такъ было, напримѣръ, съ П. И. Вейнбергомъ и Елисеевымъ, и т. п.

Не вызывають лишь сомнёнія отношенія Занозы къ Аскоченскому— этому и туть доставалось изрядно, Каткову, Юркевичу, Аксакову и Краевскому.

Англоману съ Охотнаго ряда посвящены такіе стихи:

Былъ вчера я у сосѣда... Онъ доказывалъ до драки, Что взамѣнъ Бильо министромъ И изъ насъ быть можетъ всякій!...

— О, сосъдъ! сосъдъ, вы лжете! Я кричу ему сурово: Номъстить на эту должность Только можно лишь Каткова!...

Дълать черненькое бълымъ Онъ одинъ, одинъ умъетъ!.. Передъ нимъ и самъ Скарятинъ И Аскоченскій нъмъетъ.



Страшитесь, юноши,—зловѣщи ходять слухи: Аскоченскій идеть! Аскоченскій идеть Остановить движеніе впередъ И рать онъ грозную ведеть: Корову пъгую, ухвать и двъ старухи.

(1863 г., № 12).

— Вздоръ! сосѣдъ мой восклицаетъ: Пусть идеть Термаламаки!.. 1)
Кто-же крикнеть безъ Каткова:—
"Цыцъ, мальчишки—забіяки"!? 2).

Псевдонимъ милліонера Бенардаки, принятый съ легкой руки Искры всѣми тогдашними сатирическими журналами.
 1863 г., № 41.



- Эка безотвязная! И зубовъ-то мало, и тѣ кривые, а все норовить укусить. Вотъ песъ-то уродился. (1863 г., № 17.)

Опредъленны были отношенія и къ офиціозу— "Съверной Почтъ", названному Искрой "офиціально-постепенно-либеральной газетой", а Гудкому вставленному въ каламбурь; "Какая почта возить хуже всёхъ? Сёверная".

Представляемая ниже (см. стр. 178) каррикатура удачна во многихъ отношеніяхъ. Прежде всего, органъ министерства внутреннихъ дёлъ, на который возлагалось столько надеждъ въ смысл'я возможности прямого нравственнаго возд'яйствія на русское общество 1), даже съ точки зрвнія своихъ создателей, двйствительно, съ самаго начала, шелъ черепашьими шагами а, приближаясь ко второму году своего существованія, быль склонень, опять-таки даже сь своей точки зрънія—пятиться назадъ отъ сказаннаго раньше. Во-вторыхъ, 1863 г. начался уже при новомъ редакторъ – И. А. Гончаровъ, ожидающемъ приближенія экипажа; въ третьихъ, о "Свв. Почтв" трубили по всёмъ угламъ въ рожки конфиденціальныхъ пиркуляровъ объ увеличеніи подписки 2).

Не можеть быть сомивнія, что Заноза имвла некоторый успехь, несмотря на нотки вовсе не прогрессивнаго тона. Покупался онъ, конечно, не всей Занозой, какъ органовъ, а отдъльными ся нумерами, върнъе, -- статьями и каррикатурами въ отдъльныхъ нумерахъ. Стоимость интереснаго приложенія въ три рубля, очевидно, многихъ побуждала прямо подписаться на весь журналъ и, истративъ 4-5 руб. 50 к., имъть уже гарантію, что ничего мимо рукъ не пройдетъ. Воть почему, начавшись съ 3.000 экземпляровь, Заноза съ 3-го № печаталась

<sup>1)</sup> Интересующихся подробностями отсылаю къ "Дневнику" Никитенка—перваго редактора́ "Почты", за 1860 и 61 года.

2) Объ этомъ см. ниже очеркъ "Русское Bureau de la presse".



(1863 r., № 7).

въ 4.000, съ 4-го—въ 5.000, а съ памятнаго 9-го—въ 6.000 экз. 1864 г. начатъ при 5.000 подписчикахъ <sup>1</sup>) и это—лучшее доказательство, что разъ послъ 9-го нумера не было сильно волновавшихъ общество каррикатуръ, то сама по себъ Заноза не имъла уже въ глазахъ читателей особеннаго значенія. Въ началъ 1864 г., послъ 4-го №, когда были даны "Разнохарактерные танцы", подписка, въроятно, снова увеличилась.

Но цензурныя преграды разочаровывали издателя все больше и больше. По словамъ г. \*\*\*, "Розенгеймъ скоро убъдился, что мечта его о созданіи русскаго Понча, серьезнаго сатирическаго журнала, неосуществима" <sup>2</sup>).

Съ 1865 года *Заноза* перешла въ собственность Ильи Арсеньева и, конечно, сейчасъ же погибла...

### "O c a".

Одновременно съ Занозой, въ 1863 г., возникъ "сатирическій листокъ съ каррикатурами" — Oca, бывній приложеніемъ къ журналу "Якорь", подобно  $\Gamma y \partial \kappa y$ , издававшемуся при "Русскомъ Міръ"; сходство тъмъ большее, что и издателемъ быль тотъ же Стелловскій. Выходила Oca тоже еженедъльно и въ томъ же размъръ и объемъ, что и  $\Gamma y \partial o\kappa v$ . Вотъ и все ихъ сходство. Затъмъ идутъ различія гораздо болье существенныя. Редактировалъ Ocy редакторъ "Якора" Ап. Григорьевъ, сотрудничали въ ней Аверкіевъ, Н. Страховъ, П. П. Сухонинъ ("А. Шардинъ"), В. В. Бажановъ ("Болгарскій"), А. Завалишинъ ("Прикамскій"). Григорьевъ мало входилъ въ Ocy, тамъ главенствовалъ Аверкіевъ ("О. Горкіевъ", "Невелещагинъ"), этотъ рыцарь "мракобъсія и сикофанства", какъ его назвалъ Писаревъ, этотъ врагъ передовой общественной мысли 60-хъ годовъ. Понятно, органомъ чего являлась Oca...

Останавливаться на ей содержаніи нёть, разумѣется, никакой надобности. Представить себѣ, что тамъ было, легко, зная имена главныхъ дѣйствующихъ лицъ... Скажу только, что весь ядъ жала Осы былъ направляемъ по адресу, прежде всего, "Русскаго Слова", его сотрудниковъ, издателя, редактора, даже конторскихъ служащихъ... Затѣмъ шли Чернышевскій съ романомъ "Что дѣлатъ?", "Современникъ", "Искра". Допущеніе женщинъ въ университетъ, воскресныя школы—всѣ эти и другія начинанія свѣтлой общественной мысли осмѣивались съ пѣной у рта...

25-го сентября у еръ Ап. Григорьевъ. Слѣдующій, 37-й № редактируєть уже Н. Шульгинъ, къ которому перешло и право на изданіе "Якоря" и Осы. Размѣръ послѣдней сразу увеличивается, подаются надежды, что изданіе перемѣнитъ тонъ, въ редакцію вступаетъ свѣжій элементъ сотрудниковъ, и между ними А. К. Шеллеръ ("Левъ Звонковъ"); Аверкіевъ и "Косица" ее покидаютъ. Въ 1865 году выходитъ соединенный нумеръ: №№ 1—2, и на этомъ Оса заканчиваетъ свое существованіе <sup>3</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Рус. Старина" 1887 г. IX, 622. <sup>2</sup>) <u>Ibidem</u>, 625.

<sup>7)</sup> плиет, 025.

8) Нельзя не отмѣтить, что въ виньеткѣ, въ числѣ медальоновъ былъ и портретъ Радищева—это рѣдкость.

### Заключеніе.

Итакъ, вотъ въ чемъ успъла выразиться эпоха обличительнаго жара въ области сатиры и каррикатуры.

Нѣтъ сомивнія, ознакомившись со всёмъ, прошедшимъ передъ его глазами, читатель въ прав'в сдёлать выводъ о значительной роли сатирической журналистики 1857—1864 гг., дѣятельно участвовавшей въ кипучей работъ передовыхъ общественныхъ элементовъ. Многое было полу-замолчано, еще больше — совершенно пропущено, но разв'в не многое и освъщено свътомъ все исцъляющаго смѣха? Разв'в въ Искръ, главнымъ образомъ, общество не въ прав'в было чувствовать своего вѣрнаго помощника?! Теперь, на разстоянии сорока слишкомъ лѣтъ, многія страницы Искры и ея коллегъ кажутся непонятными, неинтересными, даже безсодержательными, но разв'в можно претендовать на безсмысленность отдъльныхъ буквъ, только и получающихъ значеніе въ слов'в Все это были кирпичи, необходимые для возведенія грандіозной постройки...

Противъ обличительной журналистики вообще и сатирической въ частности слышались голоса не только представителей цензурнаго въдомства и бюрократическихъ сферъ, но и самой литературы, особенно въ началъ, когда такіе господа, какъ Катковъ, Павловъ и tutti quanti обвиняли ее въ ослъпленіи, въ неумъніи разглядывать изъ-за деревьевъ лъсъ, а относительно невозможности освътить нослъдній ехидно подсмъивались надъ безсиліемъ обличителей.

Но этому поводу не могу не привести отрывка изъ прекрасной отповъди этой кликъ, написанной Герценомъ. Озаглавленная: "Very dangerous!!!" она начиналась слъдующими словами:

"Въ послъднее время, въ нашемъ журнализит стало повъвать какой-то тлетворной струей, какимъ-то развратомъ мысли; мы ихъ вовсе не принимаемъ за выражение общественнаго митиня, а за наити направительнаго и назидательнаго цензурнаго трумвирата.

"Чистым питераторам, подям ввуков и форм надовло гражданское направление нашей литературы, ихъ стало оскорблять, что такъ много нишутъ о взяткахъ и гласности, такъ мало Обломовых и антологическихъ стихотвореній. Еслибъ только единственный Обломов не быль такъ непроходимо скученъ, то еще это мнѣніе можно бы было имъ отпустить. Люди не виноваты, когда не имъютъ сочувствія къ жизни, которая возлѣ нихъ ломится, рвется впередъ, и, сознавая свое страшное положеніе, начинаетъ, положимъ, нескладно говорить объ немъ, но все-таки говорить.

"....«Да зачёмъ же обличительные литераторы дурно разсказываютъ, зачёмъ ихъ повёсти похожи на дёло?»—Это можетъ относиться къ лицамъ, а не къ направленію. Тотъ, кто дурно и скучно передаетъ слезы крестьянина, неистовство помёщика и воровство полиціи, тотъ, будьте увёрены, еще хуже разскажетъ, какъ златокудрая дёва, зачерпнувши воды въ бассейнѣ, облилась, а черноокій юноша, видя быстро текущую влагу, жалёлъ, что она не течетъ по его сердцу.

"Въ «обличительной литературъ» были превосходныя вещи. Вы воображаете, что вст разсказы Щедрина и нтысоторые другіе, такъ и можно теперь огуломъ бросить съ Обломовымъ на шет въ воду? Слишкомъ роскошничаете, господа!

"Вамъ оттого не жаль этихъ статей, что міръ, о которомъ онѣ пишутъ—чуждъ вамъ; онъ васъ интересовалъ только потому, что объ немъ запрещали писатъ. Столичныя растенія, вы вытянулись между Грязной и Мойкой, за городской чертой для васъ начинаются чужіе края. Суровая картина какого-нибудь «перевоза» съ телѣгами въ грязи, съ раззоренными мужиками, смотрящими съ отчаяніемъ на паромъ и ждущими день, и другой, и третій—васъ не можетъ столько занять, какъ длинная Одиссея какой-нибудь полузаглохшей, ледящейся натуры, которая тинется, соловѣетъ, разсыпается въ однѣ безчисленныя подробности. Вы готовы сидѣть за микроскопомъ и разбирать этотъ гной (лишь бы не съ патологической цѣлью, это противно чистотѣ искусства, искусство должно быть безполезно, иногда можетъ быть немного вредно, но подлая утилитарность его убиваетъ)—это возбуждаетъ вамъ нервы. Мы совсѣмъ напротивъ, безъ зѣвоты и отвращенія, не можемъ слѣдить за физіологическими описаніями какихъ-то невскихъ мокрицъ, пережившихъ тотъ героическій періодъ свой, въ которомъ ихъ предки—чего нѣтъ—были Онѣгины и Печорины.

"...Но время Онъгиныхъ и Печориныхъ прошло. Теперь въ Россіи нътъ лишнихъ людей, теперь напротивъ къ этимъ огромнымъ запашкамъ рукъ не достаетъ. Кто теперь не найдетъ дъла, тому пенять не на кого, тотъ въ самомъ дълъ пустой человъкъ, свищъ или лънтяй" 1).

Герценъ, какъ видно и какъ и слъдовало, разумъется, ожидать,—возлагалъ большія надежды на встающую новую литературную силу, и она оправдала ихъ.

Что было потомъ, объ этомъ скажемъ словами Курочкина въ *Искрт* 1870 года, только что освобожденной тогда отъ предварительной цензуры, а еще раньше — отъ... обязанности давать каррикатуры:

"Было время, когда въ жизни Искры и дъятельности были хорошіе, памятные всёмъ дни.

"Конечно, потомъ все пошло прахомъ, но прахомъ пошло не въ одной *Искрю*, а вездъ. Полоса такая нашла. Когда начиналась *Искра*, въ русскомъ обществъ стояли свътлые, прекрасные дни. То была пора самыхъ свътлыхъ надеждъ и упованій, пора увлеченій, можеть быть, юныхъ, незрѣлыхъ, но увлеченій чистыхъ, безкорыстныхъ, полныхъ самоотверженія, проникнутыхъ одною цълью — цълью общаго добра и счастья, и единодушныхъ. Все лучшее общество жило одними и тъми-же идеалами, если и неопредъленными въ подробностяхъ и не всегда ясно сознаваемыми, то несомнино одинаковыми въ ихъ общей основи; оно признавало и выражало ихъ, какъ одинъ человъкъ. Литература несла общее, близкое всемь знамя. Она несла его грозно и честно, — и этимъ создала себе высокое значение и необыкновенную силу въ обществъ. Мы думаемъ, что нисколько не преувеличимъ заслугъ литературы того времени, если скажемъ, что все, что въ настоящее время остается лучшаго, живого, плодотворнаго въ начинаніяхъ и дъйствіяхъ общества, было насаждено ея трудомъ, привито ея заботами и стараніями. Но при этомъ мы могли бы сказать вижсть съ Гете, что когда твснящіеся въ душу образы прошедшаго «приносять съ собою картины світлыхъ дней, то вибств съ ними появляется изъ него много дорогихъ твней, —и двлается бользненные старая скорбь, начинаеть вновь сильные чувствоваться досада на

¹) "Колоколъ", 1859 г., № 4.

ходъ жизни, запутывающій людей съ ихъ пути, подобно лабиринту; въ памяти оживають имена тёхъ добрыхъ спутниковъ, которые исчезли въ прекрасные часы, обманутые счастьемъ». А счастье, д'яйствительно, было обманчиво. Давно уже наступила и стоить другая полоса. Опредёленная дёйствительность смёнила прежніе неопредѣленные идеалы" 1)...

Ту же мысль прекрасно выразиль Герценъ:

"Везъ сомнвнія утренняя заря наша была ярче, эту величественную увертюру до сихъ поръ никто не оцвнилъ, во всемъ ея юномъ, поэтическомъ, широкомъ, богатомъ значеніи. Въ ней слышались зародыши всей будущей оперы, всѣ ел мотивы. Она привела къ слову нѣмую боль, она высказала наши стремленія и если не нашла путей, то указала цёль и поставила вёхи. Масса идей, идеаловъ, вопросовъ, сомнъній, фактовъ, ринутыхъ въ оборотъ, въ общее броженіе въ продолженіе семи діть изумительна. Были промахи, но глядя на нихъ отступя и сквозь мрачное пятилътіе, только и остается, что общее благословеніе свътлой полосъ и людямъ утра" 2).

¹) 1870 г., № 1. ²) "Колоколъ", 1868 г., № 1.

# ЭПОХА ЦЕНЗУРНАГО ТЕРРОРА.



## Эпоха цензурнаго террора.

(1848—1855 гг.).

"Наша литература, отъ 1848 до 1855, походила на то лицо въ Моцартовой «Волшебной флейть», которое поеть съ замкомъ на губахъ".

Искандеръ,

Въ прошломъ нашей печати, вообще, литературы — собственно и журналистики — въ особенности, есть еще не мало не только отдъльныхъ моментовъ, но и цълыхъ довольно продолжительныхъ періодовъ, которые, несмотря на свой безспорный интересъ и несомнънную связь съ послъдующимъ, очень мало освъщены, еще меньше популяризованы. Къ числу такихъ періодовъ принадлежитъ и то мосьмилътіе, 1848 — 55 гг., которому посвящена настоящая работа.

Эта эпоха—едва-ли ни самый мрачный и тяжелый періодъ во всей исторіи русской журналистики. Помимо обыкновенной, офиціальной и весьма строгой цензуры, — въ это время надъ печатнымъ словомъ тяготъла еще другая цензура, негласная и неофиціальная, находившаяся въ рукахъ учрежденій, облеченныхъ самыми широкими полномочіями и не стъсненныхъ въ своихъ дъйствіяхъ никакими рамками закона. Такими учрежденіями были: памятный въ судьбахъ нашей печачи комитетъ 2 апръля 1848 г., и служившій ему предтечею, временный, негласный же комитетъ 1848 года, подъ предсъдательствомъ морского министра кн. Меншикова.

Ниже читатель убъдится, насколько интересна эта "эпоха цензурнаго террора", названная такъ самимъ министерствомъ народнаго просвъщенія въ вполнъ офиціальномъ документъ.

Цензурный уставъ 1828 г. и его примъненіе при графъ С. С. Уваровъ. Скромныя желанія Н. И. Тургенева. Вліяніе революціи 1848 г.

Законныя рамки, въ которыхъ стояла печать до 1848 года, были уже въ достаточной мъръ тъсны и строги. Дъйствовавшій тогда цензурный уставъ 1828 г. представляль, правда, нъкоторый шагъ впередъ сравнительно съ "чугуннымъ" Шишковскимъ уставомъ 1826 г., который, по признанію самого государственнаго совъта, облекалъ цензора ролью судьи "достоинства или пользы разсматриваемой

(имъ) книги" 1) и при дъйствіи котораго, по выраженію одного изъ цензоровъ, можно было даже и "Отче нашт" истолковывать якобинскимъ нарвчіемъ", — по всв его преимущества сводились къ мелочамъ. Въ основъ же лежала широкая "свобода молчанія". И если законъ 1828 г. заключаль в'вдомство цензуры "въ предълахъ, болве соотвътствующихъ истинному ея назначенію"; если "ей не поставлялось уже въ обязанность давать какое-либо направление словесности и общему мнънію"; если "она долженствовала только запрещать изданіе или продажу тъхъ произведеній словесности, наукъ и искусствъ, кои, въ целомъ составе или въ частяхъ своихъ, вредны въ отношени къ въръ, престолу, добрымъ нравамъ и личной чести гражданъ"; если она представлялась государственному совъту какъ бы "таможнею, которая не производить сама добротныхъ товаровъ и не мъщается въ предпріятія фабрикантовъ, но строго наблюдаетъ, чтобы не были ввозимы товары запрещенные, и клеймить лишь тъ, коихъ провозъ и употребление дозволены тарифомъ "2), — то нужно сказать, что правила, которыми должна была руководствоваться эта "таможня" въ своемъ досмотръ, были очень придирчивы, а при примъненіи на практикъ строгость закона еще значительно усиливалась, но отнюдь не смяг-

Послъднее зависъло, конечно, отъ министра просвъщенія, которымъ съ 1833 г. быль небезызвъстный и даже приснопамятный гр. С. С. Уваровъ.

Личность министра, какъ президента цензуры, имъла до того важное зна-

ченіе, что я не могу не остановить на ней вниманіе читателя.

Назначенный въ апрълъ 1832 г. товарищемъ министра просвъщенія, Уваровъ, въ августъ, былъ командированъ для осмотра московскаго университета, а 4 денабря представилъ государю свой знаменательный отчетъ, въ которомъ не преминулъ изложить свои общіе взгляды на задачи высшаго и средняго образованія и на цензуру. Онъ зналъ непрочность положенія министра, кн. Ливена...

"Утверждан—писалъ между прочимъ Уваровъ, —что въ общемъ смыслъ духъ и расположение умовъ молодыхъ людей ожидаютъ только обдуманнаго направления, дабы образовать въ большемъ числъ оныхъ полезныхъ и усердныхъ орудій правительства, что сей духъ готовъ принять впечатлъния върноподданнической любви къ существующему порядку, я не хочу безусловно утверждать, чтобы легко было удержать ихъ въ семъ желаемомъ равновъсіи между понятіями, заманчивыми дли умовъ недозрълыхъ и, къ несчастью Европы, овладъвшими ею, и тъми твердыми началами, на коихъ основано не только настоящее, но и будущее благосостояніе отечества; я не думаю даже, чтобы правительство имъло полное право судить слишкомъ строго о сдъланныхъ, можетъ быть, ошибкахъ со стороны тъхъ, коимъ было нъкогда ввърено наблюденіе за симъ заведеніемъ; но я твердо уповаю, что намъ остаются средства сихъ ошибокъ не повторять и, постепенно завладъвши умами юношества, привести оное почти нечувствительно

<sup>1) «</sup>Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», Спб., 1862 г., стр. 45.
2) Ібіdem. Ниже мнѣ придется не разъ ссылаться на это офиціальное изданіе; замѣчу поэтому, что "Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи" существують въ двухъ изданіяхъ. Имѣя одно названіе, они различаются какъ по полнотѣ своего содержанія, такъ и по библіографическимъ даннымъ: одно, изданное по распоряженію министра народнаго просвѣщенія, болѣе полное, печаталось въ типографіи морского министерства; другое—печаталось въ типографіи Ф. Персона; на обоихъ одинъ и тотъ же годъ—1862-й. Я пользуюсь вездѣ первымъ, г. Скабичевскій въ своей книгѣ "Очерки исторіи русской цензуры" — вторымъ.



Specht Haguers

(С. Рождественскій — "Истораческій обзоръ д'янтельности министерства народнаго просв'ященія", 1902 г.).

къ той точкъ, гдъ сліяться должны къ разръшенію одной изъ труднъйшихъ задачь времени, образованіе правильное, основательное, необходимое въ нашемъ въкъ, съ глубокимъ убъжденіемъ и теплою върой въ истино русскія охранительныя начала Православія, Самодержавія и Народности, составляющія послъдній якорь нашего спасенія и върнъйшій залогъ силы и величіи нашего отечества".

"Съ давняго времени, —продолжалъ Уваровъ, — раздълялъ я со многими благомыслящими непріятное внечатлівніе, производимое дерзкими, котя отдівльными, усиліями журналистовъ, особенно московскихъ, выступать за предѣлы благопристойности, вкуса, языка и даже простирать свои покушеніи къ важнейшимь предметамъ государственнаго управленія и къ политическимъ понятіямъ, поколебавшимъ уже едва-ли ни всв государства въ Европъ. При вступленіи въ должность, думаль я, что укротивь въ журналистахъ порывъ заниматься предметами, до государственнаго управленія относящимися, можно бы было предоставить имъ полную свободу разсуждать о предметахъ литературныхъ, не взирая на площадныя ихъ брани, на небрежный слогъ, на совершенный недостатокъ вкуса и пристойности; но, вникнувъ ближе въ сей предметь, усмотрълъ я, что вліяніе журналовъ на публику, особенно на университетскую молодежь, не безвредно и съ литературной стороны; разврать нравовь пріуготовляется развратомь вкуса; студенть, не имъющій книгь, не имъющій сообщенія съ обществомь, бъдный, одинокій студенть съ жадностью читаетъ журналы и ищеть въ нихъ пищи для ума и сердца. Что жъ онъ въ нихъ находитъ? Незнаніе правиль логики и языка, ръзкій и надменный тонъ въ сужденіяхъ, насмъшливое представленіе тъхъ самыхъ людей, отъ коихъ онъ долженъ получать образованіе. Какими глазами будеть онъ смотръть на профессора, котораго онъ видълъ накапунъ покрытаго журнальною грязью? Какое уваженіе можеть онъ сохранить къ человіку, обращенному въ общій сміхь, и который тімь боліве обязань молчать, чімь боліве онь достоинь своего званія? Борьба съ журналистами сего рода неровная; ихъ крикъ беретъ верхъ надъ простымъ разсудкомъ. Неопытный читатель блуждаетъ во тымъ и мало-по-малу свыкается съ площаднымъ духомъ и съ грубыми формами противниковъ, равно недостойныхъ уваженія. Желая возобновить угастую дѣятельность профессоровъ, имълъ я еще въ виду и то, чтобы посредствомъ сего журнала 1) внушить молодымъ людямъ охоту ближе заниматься исторіей отечественной, обративъ больше вниманія на узнаніе нашей народности. Не только направленіе къ отечественнымъ предметамъ было бы полезно для лучшаго объясненія оныхъ, но оно отвлекло бы умы отъ такихъ путей, по коимъ шествовать имъ не следуетъ; оно усмиряло бы бурные порывы къ чужеземному, къ неизвъстному, къ отвлеченному въ туманной области политики и философіи. Не подлежить сомнѣнію, что таковое направление къ трудамъ постояннымъ, основательнымъ, безвреднымъ, служило бы нѣкоторою опорою противъ вліянія такъ называемыхъ "европейскихъ идей", грозящихъ намъ опасностію, но силу коихъ, обманчивую для неопытныхъ, переломить нельзя иначе, какъ чрезъ наклонность къ другимъ понятіямъ, къ другимъ занятіямъ и началамъ. Въ нынфшнемъ положеніи вещей и умовъ нельзя не умножать, гдв только можно, число "умственныхъ плотинъ". Не всв оныя

<sup>1)</sup> Р'ячь идеть о предложеніи товарища министра московскимъ профессорамъ издавать "Ученыя Записки Московскаго Университета".

окажутся, можеть быть, равно твердыми, равно способными къ борьбъ съ разрушительными понятіями; но каждая изъ нихъ можетъ имъть свое относительное достоинство, свой непосредственный успахъ" 1).

Выше я назваль этоть отчеть знаменательнымь потому, что имъ впервые ставились ясно три начала политики Николая І вообще. "Православіе", "самодержавіе" и "народность", провозглашенныя Уваровымъ, немедленно стали основаніями нашей политической жизпи, а въ благодарность ихъ первому провозв'юстнику — вошли въ девизъ графскаго герба Уварова, получившаго эту милость въ 1846 году 2).

Черезъ одиннадцать лътъ Уваровъ писалъ:

"Направленіе, данное Вашимъ Величествомъ министерству, и его тройственная формула должны были возстановить нёкоторымъ образомъ противъ него все, что носило еще отпечатокъ либеральныхъ и мистическихъ идей: либеральныхъ — ибо министерство, провозглашая самодержавіе, заявило твердое желаніе возвращаться прямымъ путемъ къ русскому монархическому началу во всемъ его объемъ; мистическихъ, потому, что выражение "православие" довольно ясно обнаружило стремленіе министерства ко всему положительному въ отношеніи къ предметамъ христіанскаго върованія и удаленіе отъ всъхъ мечтательныхъ призраковъ, слишкомъ часто помрачавшихъ чистоту священныхъ преданій церкви. Наконецъ, и слово "народность" возбуждало въ недоброжелателяхъ чувство непріязненное за смѣлое утвержденіе, что министерство считало Россію возмужалою и достойною идти не позади, а по крайней мъръ рядомъ съ прочими европейскими національностями" 3).

Отсюда, конечно, истекала программа отношеній въ печати, полная самыхъ ръзкихъ противоръчій. Съ одной стороны, гналось все либеральное, съ другой предлагалось возстановить параллель Россіи съ Западомъ и при этомъ всегда не въ пользу второго, очерствълаго-де въ непонимании истинныхъ задачъ человъчества... Тъ "умственныя плотины" по пути развитія русской общественной мысли и русской журналистики, какъ одного изъ ея выраженій, о которыхъ Уваровъ говорилъ въ своемъ знаменательномъ отчетъ, ставились имъ всегда очень усердно. Изъ нихъ особеннаго вниманія заслуживаетъ та, которая преграждала ходъ научной мысли именно въ области одного изъ трехъ началъ-народности. Я говорю о замвчательномъ циркуляръ 27 мая 1847 года, пояснявшемъ попечите-

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, "Жизнь и труды М. П. Погодина", IV, 82—85.

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, "Жизнь и труды М. П. Погодина", IV, 82—85.
2) Вотъ какъ объясняеть г. Барсуковъ происхожденіе этихъ трехъ принциповъ: "Въ 1832 году, послѣ великихъ бъдствій, испытанныхъ Россією въ теченіе послѣднихъ лѣтъ и отъ губительныхъ войнъ, и отъ междоусобной брани, и отъ моровой язвы, надъ нашимъ отечествомъ просияла великая благодать Божія. Въ этомъ году, въ богоспасаемомъ градѣ Воронежѣ, послѣдовало обрѣтеніе честныхъ мощей, иже во Святыхъ отца нашего Митрофана, перваго епископа Воронежскаго. Въ день открытія Св. мощей, архіепискотъ Тверскій и Кашинскій, Григорій, всенародно произнесъ молитву Святителю Митрофану, въ которой испрацивалось предстательство Его у «Христа Бога нашего да возродить во Святой Своей православной Церкви живый духъ правыя въры и благочестія, духъ вѣдѣнія и любви, духъ мира и радости о Дусѣ Святѣ». Этотъ живый духъ правыя въры и благочестія внушилъ Помазаннику Божію поставить во главу угла воспитанія русскаго юношества: Православіє, Самодержавіє и Народность; а провозгласителемъ этого великаго симъвола нашей русской живни—избрать мужа, стоявшаго во всеоружію европейскаго знанія (Т. IV, стр. 1). Изъ дальнъйшаго изложенія г. Барсукова ясно, что таковымъ явился (Т. IV, стр. 1). Изъ дальнъйшаго изложенія г. Барсукова ясно, что таковымъ явился С. С. Уваровъ.

3) "Десятилътіе мин. нар. просвъщенія, 1833—1843 гг.", Спб., стр. 96.

лямъ учебныхъ округовъ, какъ надо понимать этотъ принципъ. иначе толкуемый возникавшимъ славянофильствомъ. Предписывлось, что "русская народностъ" — "въ чистотъ своей должна выражать безусловную приверженность къ православію и самодержавію", а "все, что выходитъ изъ этихъ предъловъ, есть примъсь чуждыхъ понятій, игра фантазіи или личина, подъ которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлечь мечтателей" 1)...

До какихъ геркулесовыхъ столбовъ цензурное вѣдомство дошло во вторую половину сороковыхъ годовъ, можетъ иллюстрировать слѣдующій, чисто анекдотическій случай.

Въ концѣ 1847 г., рижскій епископъ Филаретъ писалъ профессору церковной исторіи Горскому: "Недавно быль здѣсь Сербиновичъ <sup>2</sup>). Безъ сомнѣнія, вы, дорогой мой, при всей вашей скромности или осердились бы, или расхохотались бы, если бъ услышали, что "Катехизисъ" митрополита поручаютъ замѣнить сочиненіемъ другимъ—кому? Мнѣ. Не правда-ли, что это или досадно, или смѣшно. А это было. По какой причинѣ? Катехизисъ митрополита — лютеранскій катехизисъ, точныя слова Сербиновича. Эти люди истинно почти помѣшаны" <sup>3</sup>). Рѣчь идетъ о томъ "Катехизисъ" московскаго митрополита Филарета, по которому милліоны русскихъ учились и учатся до сихъ поръ въ школѣ...

Оаддей Булгаринъ, этотъ ходатай по дъламъ стъсненія печатнаго слова, — даже онъ понималь, что значила цензура Уварова: "Не завидую я мъсту Уварова въ "исторіи"! А исторія живетъ, видитъ и пишетъ на мъди! Имя Торквемадо въ сравненіи съ именемъ Уварова есть то же, что имя Людовика XIV въ сравненіи съ именемъ Омара! Набросилъ на все тънь, навелъ страхъ и ужасъ на умы и сердца, истребилъ мысль и чувство..." 4).

"Недостатокъ гласности въ Россіи такъ великъ—писалъ Н. И. Тургеневъ,—
что ни въ какой другой европейской странъ объ этомъ нельзя даже имъть представленія. О какомъ-нибудь событіи знаютъ только его очевидцы. Въ какомънибудь округъ или губерніи свиръпствуетъ голодъ или эпидемія, разгорается
возмущеніе, бунтъ, правительство примъняетъ крайнія репрессіи, а до сосъдняго
округа или губерніи доходитъ только глухой ропотъ, недостовърныя извъстія,
которыя то преувеличены, то совсъмъ искажаютъ истину". И это писалъ человъкъ, который отнюдь "не рекомендовалъ абсолютной власти введеніе свободы
печати", а лишь находилъ, что "разстояніе между порабощеннымъ состояніемъ
прессы въ Россіи и ея полной свободой безконечно велико".

Когда Тургеневъ занимался составленіемъ плана реформъ "первой эпохи", т. е. совмѣстимыхъ съ абсолютнымъ правленіемъ, за нимъ, несомнѣнно, стояла громадная часть русскаго общества—вся та, которая, хоть если и молчала, то, все-таки, была впереди. Съ этой точки зрѣнія его предложенія нельзя не разсматривать, какъ голосъ либеральной Россіи, приходившей въ отчаяніе отъ окружающаго.

"Пусть печати будеть запрещено касаться вопросовъ политики, но пусть ей представять другія области, гдѣ дѣйствують интересы жизни гражданской инте-

<sup>1) &</sup>quot;Объ украйно-славянскомъ обществъ", "Рус. Архивъ", 1892 г., VII, 348. 2) Редакторъ "Журнала Министерства Народнаго Просвъщенія".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) *Н. Барсуков*, н. с., X, 3—4. <sup>4</sup>) "Изъ архива А. В. Никитенка", "Рус. Старина", 1900 г., I, 182.

ресм повседневные, имѣющіе для личности такое большое значеніе... Такъ, мы убѣждены, что русское правительство могло бы, ничѣмъ не рискуя, позволить прессѣ свободно обсуждать всѣ городскія дѣла, всѣ гражданскіе и уголовные процессы, разбирающіеся въ судѣ; всѣ дѣйствія правительства, касающіяся благоустройства, т. е. собственно администраціи; денежные интересы лицъ, а также и государства: принципы, управляющіе или долженствующіе управлять промышленностью, торговлей, тарифами; наконецъ, всѣ вопросы, которые не затрагивають основныхъ государственныхъ установленій или политики.

"Если думають—продолжаеть скромный новаторь—что цензура необходима, пусть ее сохранять, но пусть законы относительно нея будуть возможно яснье. Еще болье. Законы эти должны быть опубликованы, чтобы всякій могь судить, сообразуются-ли цензора съ требованіями закона. Надо также, чтобь ихъ (цензоровь) рышенія не были безапелляціонны, чтобы можно было прибытать кы болье высокимы авторитетамь.

"Трудно, почти невозможно создать хорошій цензурный законъ; но здѣсь, какъ и вездѣ, есть «болѣе и менѣе». Напримѣръ, законъ о цензурѣ, изданный въ первые годы царствованія Александра, былъ гораздо лучше всѣхъ послѣдующихъ. Въ этомъ отношеніи Россія могла бы пользоваться примѣромъ другихъ странъ.

"....Абсолютное правительство видить только одни неудобства въ существованіи прессы и вообще гласности; никогда оно не думаєть о выгодахь, которыя само могло бы извлечь изъ этой гласности (въ большой или меньшей степени). Мы видимъ въ мірѣ моральномъ, также, какъ и въ мірѣ физическомъ одинаковое явленіе: если сила, безконечно возрастая, встрѣчаєть на своемъ пути препятствія и не находитъ выхода, то она, въ концѣ концовъ, производитъ взрывъ и разбиваєтъ препятствіе, которое ей мѣшаєтъ. Гласность сравниваютъ съ предохранительными клапанами, назначеніе которыхъ предупреждать взрывъ въ паровой машинѣ.

"О'Коннель сравниль также недавно свои гигантскіе митинги «съ предохранительными клапанами, черезъ которые, говорить онъ, испаряется кипучее мужество народа»; и этимъ онъ сказалъ много, больше, можетъ быть, чѣмъ думалъ или чѣмъ хотълъ сказать. Сравненіе вполнъ справедливое. Гласность не создаетъ народнаго недовольства, столь страшнаго для абсолютнаго правительства; наоборотъ, недовольство появляется сначала, а гласность даетъ ему лишь средства высказаться, и если она не приноситъ исцъленія отъ того зла, которое породило недовольство, она помогаетъ, по крайней мъръ, разсъять его, какъ дымъ. Если гласность и не исцъляетъ, то она облегчаетъ и утъщаетъ" 1).

Эти элементарныя понятія не получили, однако, одобренія въ 1847 году, а грозныя событія на Запад'в въ сл'вдующемъ—надолго лишили надеждъ хоть на какое-нибудь ограниченіе свободы молчанія. Революціонныя волны 1848 года докатились до насъ въ вид'в грязной густой п'єны, прикрывшей всю поверхность общественной мысли. Посл'єднюю признано было необходимымъ сковать прочными ц'єпями и хотя "не было никакого повода опасаться волненій и безпорядковъ, однако, память о катастроф'є 1825 г. была еще св'єжа, а мн'єнія, господство-

<sup>1)</sup> N. Tourgeneff, "La Russie et les russes", Bruxelles, 1847 r., III, § 6, 171—176.

вавшія въ нёкоторыхъ нашихъ литературныхъ кружкахъ, казались органически связанными съ крайними ученіями французскихъ теоретиковъ. Поэтому состоялось высочайшее повельніе принять энергичныя и рышительныя мыры противь наплыва въ Россію разрушительныхъ теорій 1.

"Записки" гр. Строганова и бар. Корфа о неблагонадежности литературы и бездъятельности цензуры. Докладъ гр. Орлова. Образованіе комитета 27 февраля. А. С. Меншиковъ.

Какъ и всегда въ моменты, непосредственно слъдовавшіе за политическими взрывами на Западъ, у насъ нашлись "государственные" люди съ програмиой усиленной реакціи. Маскируясь сознаніемъ "важности" и "исключительности", переживаемыхъ дней, графъ Строгановъ и баронъ Корфъ представили по доносу, облеченному въ форму "записокъ". Вотъ что пишетъ по этому поводу Никитенко:

"Графъ С. Г. Строгановъ, бывшій попечитель московскаго университета, движимый злобой на министра народнаго просвъщенія Уварова, который быль причиною увольненія его отъ должности попечителя 2), представиль государю записку объ ужасныхъ идеяхъ, будто бы господствующихъ въ нашей литературъ, особенно въ журналахъ, благодаря слабости министра и его цензуры. Баронъ М. А. Корфъ, желая свергнуть графа Уварова, чтобы занять его постъ, представиль другую такую же записку. И воть въ городъ вдругь узнають, что всявдствіе этихъ доносовъ учрежденъ комитеть подъ предсёдательствомъ морского министра кн. Меншикова и съ участіемъ сл'вдующихъ лицъ: Бутурлина, Корфа, графа Строганова (брата бывшаго попечителя), Дегая и Дубельта. Цъль и значеніе этого комитета были облечены таинственностью и отъ того онъ казался еще страшнве" в).

Другой свидътель тогдашнихъ событій вполнъ подтверждаеть это. "Говорили, что барону М. А. Корфу очень хотвлось уввичать свою счастливую служебную карьеру министерскимъ портфелемъ, а зная, что фортуна, какъ дама съ завязанными глазами, не всегда знаетъ сама, на кого обратить свои ласки, былъ не прочь помочь ей, напомнивъ о себъ въ удобную минуту. Такой минутой представлялось именно то время, когда, по многимъ признакамъ, положение министра народнаго просвъщенія, графа С. С. Уварова, могло считаться очень шаткимъ. Но извъстно было, что императоръ Николай I былъ врагъ всякихъ наговоровъ и нашентываній, значить, д'яйствовать нужно было крайне осторожно и ум'яло. Цензура въ ту пору принадлежала къ предметамъ въдомства министерства народнаго просвещенія и всегда представляла для него настоящую Ахиллесову пяту; съ этой стороны министерство всегда было уязвимо, а тутъ кстати подвернулся въ Парижъ коммунизмъ.... Объ немъ-то <sup>4</sup>) и вспомнилъ теперь М. А. Корфъ. когда задумаль помочь слёпой фортунё. При его большомь умё и необыкновен-

<sup>1) &</sup>quot;Министерство внутреннихъ дѣлъ; 1802—1902", "Историческій очеркъ", Спб., 1902 г., 101.
2) Оно состоялось 20 ноября 1847 г.
3) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., II, 384—385.
4) О гр. С. Г. Строгановъ

ной способности излагать рельефно свои мысли, ему нетрудно было убѣдить Строганова, этого отъявленнаго врага всякаго демократизма, въ томъ, что, въ виду чудовищныхъ революціонныхъ переворотовъ въ Западной Европѣ, необходимо обезонасить Россію отъ заноса къ намъ разрушительныхъ идей и ученій коммунизма, соціализма и пр., и что такой безопасности не представляетъ нынѣ дѣйствующая въ министерствѣ народнаго просвѣщенія слабая цензура, а что въ виду чрезвычайности событій, вызывающихъ опасенія, необходимы и мѣры чрезвычайным по цензурѣ для должной охраны государственной безопасности. Сильно бываетъ слово во-время и кстати сказанное; внушеніе Корфа оказало свое дѣйствіе. Строгановъ, выбравъ удобную минуту, подалъ государю записку, составленную въ этомъ смыслѣ" 1).

Теперь намъ остается выслушать одного изъ авторовъ "записокъ"—самого барона М. А. Корфа.

"Среди жгучей тревоги, вдругъ овладъвшей всъми нами, — пишетъ онъ, всл'ядствіе нарижскихъ в'ястей, нельзя было не обратить вниманія на нашу журналистику, въ особенности же на два журнала: "Отечественныя Записки" и "Современникъ". Оба, пользуясь малоразуміемъ тогдашней цензуры, позволяли себъ печатать Богъ знаетъ что и проповъдуемыя ими, подъ разными иносказательными, но очень прозрачными для посвященныхъ, формами, коммунистическія идеи могли сдълаться небезопасными для общественнаго спокойствія. Безпрерывно размышляя о томъ, чёмъ можно было бы это оградить и упрочить въ виду судорожныхъ движеній Запада, я набросаль нъсколько мыслей о дъйствіяхъ нашихъ періодическихъ изданій и цензуры; но долго колебался дать имъ ходъ, изъ опасенія явиться въ глазахъ другихъ, а еще болье, въ своихъ собственныхъ, какимъ-то доносчикомъ. Разсудивъ, однако, что жертвовать на общее благо ничтожною своею личностью есть священный долгь каждаго изъ насъ, въ такое опасное время еще болъе, чъмъ когда-либо; что я буду тутъ дъйствовать не какъ частный человъкъ, а въ качествъ члена правительства 2), и что, говоря лишь о фактахъ, а не о лицахъ, удалю отъ себя, въ собственной совъсти, всякое нареканіе въ презрѣнномъ доносѣ, я рѣшился отвезти мою записку къ наслъднику цесаревичу. Не заставъ его высочества, я зашелъ съ нею къ великому князю Константину Николаевичу, который остался чрезвычайно доволенъ моею запискою и совътовалъ непремънно отослать къ наслъднику, не теряя времени, что я и исполнилъ на другой же день посл'в полученія изв'встія о французской республик'в, т. е. 23 февраля, вечеромъ. На слъдующее утро явился посланный съ приглашениемъ меня объдать къ цесаревичу. За утомленіемъ цесаревны отъ говънія, она не вышла къ столу, и насъ было тутъ, сверхъ хозяина и принца Александра Гессенскаго, только графъ Медемъ, генералъ-адъютантъ графъ Сергъй Строгановъ 3) и я. Едва только мы вошли въ первый кабинеть наслёдника, гдё накрыть быль объль, какь онь привътствоваль меня перваго словами:

- Искренно благодарю, получили вы уже бумагу?
- Какую, ваше высочество? Я никакой бумаги не получаль.

<sup>3</sup>) Бывшій попечитель.

 $<sup>^{1})</sup>$  *К. Веселовскій*, "Отголоски старой памяти", "Рус. Старина", 1899 г. X, 11—12.  $^{2})$  Членъ государственнаго совъта съ 1843 г.

— Ну, такъ еще получите. Государь учредиль особый комитеть изъ кн. Меншикова, васъ, гр. Александра Строганова (бывшаго министра внутреннихъ дёль) и Д. П. Бутурлина. Ваша записка пришла какъ нельзя больше кстати. Вчера вечеромъ у государя быль разговоръ именно объ этомъ, а воротясь къ себъ и найдя вашу бумагу, я сегодня же отнесъ ее батюшкъ, и онъ, прочитавъ, оставиль у себя для объясненія съ Орловымь 1), котораго ждаль въ эту ми-HVTV" 2).

Туть кстати приномнить слова Грановскаго о Строгановъ, сказанныя Пого. дину по возвращении изъ Петербурга: "онъ такія вещи сділаль въ посліднее время, которыя искупить трудно "3).

Гр. Орловъ, имън уже повелъние усилить дъятельность по политической части, не счелъ возможнымъ обидъть литературу своимъ невни аніемъ и, когда получилъ "записки" Строганова и Корфа, поспъшилъ утвердить государя въ предполагаемомъ созданіи особаго комитета.

Нъть сомнънія, гр. Орлову приходилось серьезно подумать о томъ, какъ бы сложить съ себя объщавшія стать и очень тяжелыми и очень хлопотливыми обязанности по надзору за литературой и цензурой, принятыя III Отдъденјемъ еще при самомъ своемъ основаніи въ 1826 году. Умный его сов'втчикъ, неудобозабываемый Л. В. Дубельть, ясно провидёль, какую обузу и, пожалуй, отвётственность возьметь на себя III Отделеніе, если, занятое теперь массою дель политическихъ, будетъ продолжать и дъятельность цензурную. Въ результатъ — твердое желаніе Орлова уступить эту посл'ёднюю кому-нибудь другому. Подвернувшіяся какъ разъ во-время "записки" Строганова и Корфа окончательно укрѣпили его въ этой мысли. Оставалось убъдительно изложить ее въ докладъ. На это былъ большой мастеръ Дубельтъ... 4).

27 февраля гр. Орловъ сообщилъ Уварову и другимъ, что "по дошедшимъ до государя императора изъ разныхъ источниковъ свъдъніямъ о весьма сомнительномъ направленія нашихъ журналовъ", Николай I, на его докладѣ по этому предмету, положимъ резолюцію:

"Необходимо составить комитеть, чтобы разсмотрёть, правильно-ли дёйствуеть цензура, и издаваемые журналы соблюдають-ли данныя каждому программы. Комитету донести мнъ съ доказательствами, гдъ найдеть какія упущенія цензуры и ея начальства, т. е. министерства народнаго просвъщенія, и которые журналы и въ чемъ вышли изъ своей программы. Комитету состоять подъ предсъдательствомъ генералъ-адъютанта князя Меншикова, изъ дъйствительнаго тайнаго совътника Бутурлина, статсъ-секретаря барона Корфа, генералъ-адъютанта графа Александра Строганова, генераль-лейтенанта Дубельта и статсь-секретаря Дегая.

Алексъй Өедоровичъ, шефъ жандармовъ и главноуправляющій III отдъленіемъ Соб. Е. И. В. канцеляріи.

<sup>2) &</sup>quot;Записки бар. М. А. Корфа", "Рус. Старина", 1900 г., III, 571—572.

3) *Н. Барсуков*, н. с., IX, 282.

4) Къ сожальнію, въ этоть томъ я не могу включить готовую уже работу о III Отдъ леніи Соб. Е. И. В. канцеляріи, какъ цензурной инстанціи. Скажу только, что, въ виду этого, все непосредственно шедшее оттуда или тамъ исполнявшееся, выдълено, конечно, изъ настоящей работы, посвященной преимущественно дізятельности двухъ негласныхъ комитетовъ и министерства просвъщенія.

Увъдомить о семъ кого слъдуетъ и генералъ-адъютанта графа Левашева <sup>1</sup>), а занятія комитета начать немедля<sup>41 2</sup>).

Вотъ, слѣдовательно, пути, которыми создался Меншиковскій комитетъ,—
предтеча комитета 2-го апрѣля 1848 г. (нѣкоторыми называвшагося, какъ увидимъ дальше, "Вутурлинскимъ"), а не его соименникъ, какъ то утверждаютъ и
г. Скабичевскій въ названной уже выше своей работѣ, и г. Барсуковъ въ трудѣ
о М. П. Погодинѣ, и анонимный авторъ статьи "Цензура въ царствованіе
императора Николая І", и другіе, касавшіеся этого момента изъ жизни русской
печати <sup>3</sup>).

Изъ резолюціи государя совершенно яспо, во-первыхъ, что комитетъ имѣлъ вполнѣ опредѣленную цѣль, во-вторыхъ—представляль временное учрежденіе ("разсмотрѣть" и "донести") какъ бы—экстренную ревизію цензурнаго вѣдомства.

Обращаясь въ составу комитета, нельзя не замѣтить, что если понятно назначеніе въ него Корфа и Строганова (замѣщавшаго, очевидно, своего брата, которому неловко было поручать ревизію дѣйствій министра, бывшаго виновникомъ его отставки), то за то очень мало объяснимо назначеніе всѣхъ другихъ, кромѣ, конечно, Дубельта, какъ представителя надъ всѣмъ и вся надзиравшаго III отдѣленія Соб. Е. И. В. канцеляріи.

Съ Бутурлинымъ, Корфомъ и Дегаемъ мы познакомимся въ своемъ мъстъ, теперь же нъсколько словъ о свътлъйшемъ князъ А. С. Меншиковъ.

Правнукъ знаменитаго Александра Даниловича, Меншиковъ представляется, несомнънно, крупной величиной николаевскаго времени. Общій отзывъ о немъ умвый человъкъ, безпредъльно преданный своему государю слуга. При Акександръ I князь даже прослыль вольнодумцемь и либераломь, что объяснялось его активнымъ участіемъ въ извъстной "деклараціи" по освобожденію крестьянъ, подписанной Меншиковымъ вмъстъ съ гр. Воронцовымъ, гр. Потоцкимъ, Васильчиковымъ, гр. Воронцовымъ-Дашковымъ, кн. Вяземскимъ и Александромъ и Николаемъ Ивановичами Тургеневыми. Въ концъ концовъ, послъ шума въ придворныхъ верхахъ, записка эта была принята Александромъ І неблагосклонно, а Меншиковъ долженъ былъ подать въ отставку. При Николав I его померкшая, было, звъзда стала вновь восходить, но изъ либерала князь сдълался ярымъ сторонникомъ существующихъ порядковъ, а свою популярность основалъ, главнымъ образомъ, на остроуміи, не всегда, впрочемъ, одинаково мѣткомъ и остромъ. Его біографъ передаетъ очень любопытную черту. "Вольнодумство 18-го въка, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, оставило въ немъ свой оттенокъ на долгое время, но не могло побороть въ немъ чувствъ и обязанностей върноподданнаго. Когда

<sup>1)</sup> Предсъдательствовавшій въ Госуд. Совъть и Комитеть министровъ.
2) "Цензура въ царствованіе императора Николая 1", "Рус. Старина", 1903 г., VII
137—138.

<sup>3)</sup> Объ этомъ, впрочемъ, подробнѣе ниже. Теперь же нужно упомянуть объ одномъ будто бы еще поводѣ къ образованію Меншиковскаго комитета. Въ цитированномъ мною офиціальномъ источникѣ—"Историч свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи"—указывается на записку князя П. А. Вяземскаго, будто бы и служившую ближайшимъ поводомъ къ его образованію; о запискахъ же гр. Строганова и бар. Корфа тамъ не упоминаетсявовсе. Руководствуясь "Историч свѣдѣніями", на то же указываеть и г. Скабичевскій на стр. 344—345 своей книги. Что онъ не могъ пользоваться показаніями К. Веселовскаго и бар. Корфа, вышедшими послѣ напечатанія его книги (она помѣчена 1892 г.)—это понятно, но почему онъ, именно по этому вопросу, не обратилъ вниманія на "Дневникъ" Никитенка въ "Русской Старинъ" 1888—90 гг.—непонятно.



Deg A. Musumbab

("Портретная галлерея русскихъ двятелей", изд. Мюнстера).

онъ считалъ долгомъ представить какое-либо возраженіе на мысль, высказанную государемъ, онъ ждалъ случая представить его наединѣ, глазъ-на-глазъ, какъ онъ выражался, — находя не совмѣстнымъ возражать царю при свидѣтеляхъ. Только совершенное изнеможеніе силъ могло заставить его не быть во дворцѣ въ дни, назначенные для пріѣзда ко двору, и въ этихъ случаяхъ никакой медицинскій совѣтъ не въ силахъ былъ уговорить его выѣхать для того, чтобы свѣжимъ воздухомъ подкрѣпить свои силы. «Неприлично!» говорилъ онъ въ отвѣтъ на настоянія врача" 1).

Мъткое перо Гагерна характеризовало Меншикова такъ: "очень хитрый,

въжливый человъкъ и, какъ говорятъ, малый не промахъ" 2).

Комитетъ дъятельно принялся за ревизію. Засъданія его происходили въ адмиралтействъ, куда и приглашались повинные редакторы. "Къ нъкоторымъ редакторамъ князь Меншиковъ относился въ комиссіи сурово и непривътливо"— говоритъ со словъ своего отца, П. С. Усовъ 3). Особеннымъ нерасположеніемъ пользовались редакторы "Современника" и "Отечественныхъ Записокъ".

Всѣ постановленія и мнѣнія комитета предсѣдатель представляль лично государю, а когда они получали высочайшую санкцію, сообщаль объ этомъ министру просвѣщенія для немедленнаго и точнаго выполненія. Министръ же дѣлаль соотвѣтствующія предложенія по цензурѣ, въ которыхъ всегда буквально приводиль получаемыя отношенія кн. Меншикова. Это совершенно скрывало отъ публики верховную роль чрезвычайнаго ревизора. Слухи носились, но офиціально существованіе комитета не было извѣстно.

#### Мъсяцъ работы Меншиковскаго комитета.

Прежде всего Меншиковъ вытребовалъ отъ министра списокъ и программы всъхъ повременныхъ изданій и списокъ ихъ издателей, редакторовъ и сотрудниковъ.

Первое распоряженіе Меншиковскаго комитета послѣдовало 7 марта и вошло въ предложеніе министра народнаго просвѣщенія отъ 12-го числа: "Вслѣдствіе обстоятельствъ, обратившихъ вниманіе Государя Императора на направленіе нѣнѣкоторыхъ періодическихъ изданій, Его Императорское Величество высочайше повелѣть соизволилъ: 1) начальству цензуры созвать цензоровъ, объявить имъ, что правительство обратило вниманіе на предосудительный духъ многихъ статей, съ нѣкотораго времени появляющихся въ періодическихъ изданіяхъ, и предупредить ихъ, что за всякое дурное направленіе статей журналовъ, хотя бы оно выражалось въ косвенныхъ намекахъ, цензура, сіи статьи пропустившая, подвергнется строгой отвѣтственности. 2) Главному управленію строго взыскивать, по предоставленной начальству власти, за упущенія цензоровъ въ этомъ случаѣ. 3) Тенерь же поставить цензорамъ въ непремѣнную обязанность, не пропускать въ печать выраженій, заключающихъ намеки на строгость цензуры. 4) Пояснить, что запрещеніе цензурою впускать въ Россію нѣкоторыя иностранныя книги заклю-

N, "Князь А. С. Меншиковъ", "Рус. Архивъ", 1869 г., VI.
 "Россія и русскій дворъ въ 1839 г.", "Рус. Старина", 1891 г., I, 11.
 "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Въстникъ", 1882 г., V, 39.

чаеть въ себъ и запрещение говорить о ихъ содержании въ журналахъ, а тъмъ болже печатать отрывки изъ нихъ въ подлинникъ или переводъ" 1).

На другой день сообщалось, чтобы всв статьи, за исключеніемъ объявленій о подрядахъ, продажахъ, зръдищахъ и тому подобныхъ, подписывались авторами со слъдующаго же дня.

Кром'в массы неудобствъ, съ которыми было сопряжено исполнение такого распоряженія авторами изъ правительственныхъ лицъ или по скромности нежелавшими выставлять свою фамилію, стало бить въ глаза ужасное однообразіе подписей; напримъръ, въ "Съверной Пчелъ" только и встръчалось на каждомъ столбцъ: "Ө. Булгаринъ", "Н. Гречъ"... Черезъ двъ недъли Меншиковъ сообщиль Уварову, что государь разрашаеть не нечатать подъ каждой статьей имень сочинителей, но съ тъмъ, чтобы они были извъстны редакціямъ, а "издатели книгъ или журнала, по первому требованію правительства, обязаны объявлять имя и мъсто жительства автора, подъ опасеніемъ, за неисполненіе сего, строжайшаго взысканія, какъ ослушники высочайшей воли".

25 марта было предписано "не допускать выставленія съ невыгодной стороны общественнаго званія или чина описываемаго лица" 2).

Кромъ того, въ тотъ же день Уваровъ получилъ болъе существенное для себя указаніе:

"Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на появленіе въ нъкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ статей, въ которыхъ авторы переходять отъ сужденія о литератур'в къ намекамъ политическимъ, или въ которыхъ вымышленные разсказы имъють направление предосудительное, оскорбляя правительственныя званія, или заключая въ себъ идеи и выраженія, противныя нравственности и общественному порядку. Всяждствіе сего Государь Императоръ высочайше повелжть соизволиль: созвать редакторовь издаваемых въ Петербургв періодических изданій въ особый высочайше учрежденный комитеть и объявить имъ, что долгь ихъ не только отклонять вев статьи предосудительнаго направленія, но содпиствовать своими журналами правительству въ охраненіи публики отъ зараженія идеями, вредными нравственности и общественному порядку. Его Императорское Величество повелѣлъ предупредить редакторовъ, что за всякое дурное направленіе статей ихъ журналовъ, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой ответственности, независимо отъ ответственности цензуры " В).

Съ каждымъ днемъ Уваровъ все лучше и лучше понималъ непрочность своего положенія и силу верховнаго ревизора-кн. Меншивова. Къ нему относились совершенно, какъ къ подчиненному. Отношенія эти стали особенно ясны 3 апраля, когда Меншиковъ просто-на-просто начерталъ программу для дальнейшихъ действій министра.

Пензурныя дѣла, переданныя въ 1892 г. изъ министерства народ. просвѣщенія въ Импер. Публич. Библіотеку и хранящіяся тамъ въ рукописномъ отдѣленіи, № 1, т. IV, стр. 1989 — 1901; "Сборникъ постановленій еtc", 243—244. Курсивъ мой.
 "Матеріалы, собранные особою комиссією, выс. учрежд. 2 ноября 1869 г., для пересмотра дѣйствующихъ постановленій о пензурѣ и печати", Спб., 1870 г., ч. I, 288.
 "Цензурныя дѣла еtc. ", № 1, т. IV, стр. 1901—1904. Курсивъ мой.

"Государь Императоръ — писалъ свътлъйшій князь — согласно положеніямь особаго комитета, учрежденнаго для разсмотрвнія двиствій цензуры періодических в изданій, высочайме изволиль 2-го сего апрыля повелыть:

"1. Хотя въ высочайте утвержденныхъ правилахъ объ изданіи "Вѣдомостей С.-Петерб. полицін" ничего не сказано о фельетонъ, но, по особенной благонамъ-

ренности онаго, не запрещать сего фельетона и впредь 1).

"2. Не запрещать также періодическимъ изданіямъ, несмотря на то, что нъкоторыя заключали число листовъ болье опредъленнаго программами, оставаться при теперешнемъ ихъ объемъ съ тъмъ только, чтобы цензура была какъ можно осмотрительные при пропускы статей въ печать.

- "З. На "Отечественныя Записки" и "Современникъ", замъченные особенно въ помъщени статей и выражений сомнительнаго духа, обратить самое строгое внимание цензуры и объявить редактору первыхъ <sup>2</sup>), равно какъ редактору <sup>3</sup>) и отвътственнымъ издателямъ 4) послъдняго, что, по духу ихъ журналовъ, правительство имъетъ за ними особенное наблюдение, и если впредь замъчено будетъ въ оныхъ что либо предосудительное или двусмысленное, то они лично подвергнуты будуть не только запрещенію продолжать свои журналы, но и строгому взысканію.
- "4. Усилить способы цензуры и улучшить содержание цензоровъ, но съ тъмъ витьстт поставить непремъннымъ правиломъ, чтобы цензоры не имъли никакихъ другихъ служебныхъ обязанностей, дабы не отвлекаться отъ цензурныхъ занятій. и отнюдь не участвовали бы въ редакціи періодическихъ изданій.
- "5. Статьи, назначаемыя для какого бы ни было повременнаго изданія, полвергать непремённо общей гражданской цензурё, независимо отъ предварительнаго раземотрвнія особыми ведомствами техъ статей, которыя по содержанію своему ихъ спеціально касаются.
- "6. Вслъдствіе заміченной неумістности статей въ нікоторыхъ газетахъ, перепечатанныхъ изъ другихъ сочиненій, гдв онв могли быть умъстны, какъ напримъръ, извъстіе о заговорахъ, перешедшее изъ иностранныхъ газетъ въ русскія, или извъстія о совершившихся злодъйствахъ, помъщаемыя въ русскихъ газетахъ отрывками изъ статистическихъ статей спеціальныхъ журналовъ и книгъ, или полицейскихъ отчетовъ-дополнить инструкціи цензоровъ указаніемъ, что пропускъ какой-либо статьи въ книгъ или иностранной газетъ не подразумъваетъ права перепечатывать ту же статью въ брошюрахъ или въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ, безъ особаго разсмотрівнія, но что цензоръ обязань дівлать различіе между тыми и другими, вслюдствіе различія самаго класса читателей того или другого рода изданій.
- "7. Не пропускать въ печать разсужденій о потребностяхъ и средствамъ къ улучшенію какой-либо отрасли государственнаго хозяйства Имперіи, когда подъ средствами разумъются мъры, зависящія от правительства, и вообще сужденій о современныхъ правительственныхъ мфрахъ 5).

Уваровъ, не желая отставать отъ комитета въ строгости и бдительности, находилъ нужнымъ прекратить фельетоны "Полиц. Въдомостей", какъ явно неблагонамъренные.
 А. А. Краевскій.
 А. В. Никитенко.
 И. И. Панаевъ и Н. А. Некрасовъ.
 Дензурныя дъла еtс", № 1, т. IV, 1904—1908. Курсивъ мой.

Въ другомъ отношени, отъ того же числа, Меншиковъ сообщалъ Уварову волю государя: "приступить къ соотвътственному обстоятельствамъ времени пересмотру цензурнаго устава и дополнительныхъ къ нему толкованій, принявъ въ руководство некоторыя вновь тогда же последовавшія высочайшія повеленія", уже только что приведенныя 1).

Очевидно, всё эти резолюціи 2 апрёля государь положиль на заключительномъ докладъ окончившаго свою ревизію комитета, такимъ образомъ, исполнившаго въ мъсяцъ съ небольшимъ свою задачу. Боръба съ намеками и двусмысленностями — вотъ цвль, предстоявшая Уварову, давно лишившему литературу права и возможности говорить о чемъ либо открыто. Иначе говоря — необозримое поле личнаго произвола всёхъ чиновъ цензурнаго вёдомства...

### Выговоръ Краевскому и высылка въ Вятку М. Е. Салтыкова.

Исполняя вышеприведенныя высочайшія повельнія, Уваровь предписываль попечителю петербургскаго округа: "Предлагаю вашему превосходительству, призвавъ издателя "Отечественныхъ Записокъ" Краевскаго, объявить ему, что если онь не измъните ег основаниях направления издаваемаго имъ журнала собственнымъ наблюдениемъ и выборомъ надежныхъ сотрудниковъ, то журналъ его въ скоромъ времени неминуемо подлежать будетъ запрещенію, а онъ самъ строгому взысканію. Такимъ образомъ, прошу ваше превосходительство внушить Краевскому, что даруемый ему на нѣкоторое времи послѣдній срокъ онъ долженъ считать дъйствіемъ снисходительности, въ оправданіе коей онъ обязанъ рышительно принять прамыя міры, дабы не подвергнуться сугубой отвітственности".

Исполнивъ приказаніе министра, попечитель доносилъ ему 10 апръля: "Во исполненіе предписанія вашего сіятельства Краевскій быль мною приглашень 9 сего апръля. Я, въ присутстніи цензоровъ "Отечественныхъ Записокъ", Фрейганга и Срезневскаго, объявиль ему содержание предписания вашего сіятельства и старался внушить ему, что онъ обязанъ оправдать дълаемую ему снисходительность. Краевскій приняль съ должнымъ уваженіемь и полною признательностью сообщенныя ему мною замѣчанія и объясниль въ подпискѣ, что предписаніе вашего сіятельства онъ принимаетъ къ подлежащему и точному исполненію" 2).

Ниже мы увидимъ, какъ оправдалъ эту "списходительность" ловкій "Несторъ русской журналистики", а теперь остановимся на видной жертвъ меншиковскаго комитета-М. Е. Салтыковъ-Щедринъ.

"Въ одинъ день, — разсказываетъ К. Веселовскій — во второй половинъ марта, Крыловъ <sup>3</sup>) входитъ ко мнѣ съ таинственнымъ и смущеннымъ видомъ и передаеть мнв подъ строжайшимъ секретомъ, лишь но долгу дружбы, что онъ, по приказанію князя Меншикова, занимается по секретному комитету и что въ этомъ комитетъ заготовляется всеподданнъйшій докладъ, въ которомъ на мою, появив-

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc", I, 279. 2) *Н. Барсуков*, н. с., IX, 289—290. 3) А. Д. Крыловъ, служившій въ военно-походной по флогу канцеляріи, потомъчленъ главнаго военнаго суда.

шуюся въ "Отечественныхъ Запискахъ", статью о жилищахъ рабочаго люда въ Петербургъ указывается, какъ на вредную для общественной безопасности 1.

Послъ описанія своихъ волненій и черныхъ предчувствій гибели, К. Веселовскій продолжаеть разсказывать, какъ къ нему прибежаль черезъ несколько дней тотъ же Крыловъ съ радостной въстью, что бъду пронесло мимо. Дъло было такъ. "Въ то время, какъ они (члены комитета), за неотысканіемъ чего-нибудь болъе въскаго, ръшили уже faute de mieux принести въ жертву меня и мою бъдную статью, въ засъдание комитета является одинъ изъ членовъ, кажется П. И. Дегай, съ радостнымъ эврика! эврика! и заявляетъ, что въ томъ же томъ "Отечественныхъ Записокъ", въ которомъ напечатана статья Веселовскаго 2), онъ нашелъ нъчто еще лучшее или худшее, - не знаю, какъ сказать, - а именно повъсть подъ заглавіемъ "Запутанное дъло", подписанную буквами М. С., подъ которыми скрылся авторъ ея, Михаилъ Салтыковъ... По выслушании этого сообщенія члены комитета нашли, что въ этомъ сні нельзя не видіть дерзкаго умысла — изобразить въ аллегорической формъ Россію и что о повъсти Салтыкова должно быть внесено въ изготовляемый докладъ о вредныхъ направленіяхъ журналовъ. Тогда князь Меншиковъ, согласившись съ этимъ, замътилъ, что нельзя обременять внимание государя мелочами, и предложиль исключить изъ приготовляемаго доклада то, что тамъ было сказано о моей статьъ, а ограничиться въ немъ одною лишь повъстью Салтыкова, какъ болъе подходящею къ цъли доклада, съ чёмъ прочіе члены комитета и согласились" 3). Действительно, 28 апрёля Салтыковъ быль уже высланъ въ Вятку 4).

Вначаль г. Скабичевскій разсказываеть исторію комитета 2 апрыля 1848 г. (о которомъ я буду говорить дальше), потомъ хвалитъ мою настоящую статью, говорить, что у меня "научной строгости хоть отбавляй" и т. д. Затъмъ моимъ примъчаніямъ дается такое

Авторъ былъ тогда начальникомъ статистич. отдъленія д—та сельскаго хозяйства.

<sup>1)</sup> Авторъ былъ тогда начальникомъ статистит. отд. 3. 1. LVII.
2) т. LVII.
3) К. Веселовскій, "Отголоски старой намяти", "Рус. Старина", 1899 г., Х, 14—17. Не могу попутно не указать, что разсказъ г. Веселовскаго о причинахъ высылки Салтыкова гораздо болѣе правдоподобенъ, чѣмъ всѣ другіе, приводимые г. Скабичевскимъ, а съ его словъ, между прочимъ, и К. К. Арсеньевымъ. Если бы не путали меншиковскаго и бутурлинскаго комитетовъ, если бы внимательно отнеслись къ офиціально подтвержденнымъ датамъ, указаннымъ въ разныхъ источникахъ, то отказались бы отъ предположенія, немжіющаго подъ собой никакой фактической подкладки (Ср.: Собраніе сочиненій Салтыкова, пред дел. 3. Стр. 3. Стр. 3. Стр. 3. Кабичевскаго, изд. 3. Стр. 3. С изд. 4-е, VIII, стр. 542; 1, 37—38; "Исторію нов. рус. литературы", Скабичевскаго, изд. 3, стр. 275 и VIII выпускъ "Русской Библіотеки").

<sup>4)</sup> Этихъ небольшихъ живъчаній, на страницахъ "Русскаго Богатства", объ ошиб-кахъ г. Скабичевскаго, трудъ котораго не можетъ не обращать на себя внимавіе интере-сующихся исторіей цензуры просто потому, что онъ пока, къ крайнему сожальню, единственный—и, правда, весьма и весьма неудовлетворительный—было достаточно, чтобы г. Ска-бичевскій обрушился на меня въ пріютившихъ его старческій лепеть "Новостяхъ" (см. № отъ 25 марта 1903 года) громовымъ фельетономъ: "Г. М. Лемке, обличающій М. Е. Салтыкова во лжи", фельетономъ, какъ и слѣдовало ожидать, одѣненнымъ по достоинству остальной прессой—ни одинъ органъ не принялъ "защиту" Салтыкова изъ устъ г. Скабичевскаго, и громы затихли въ столбцахъ "Новостей". Считая для себя... неудобнымъ выступать съ ответомъ въ этой газетъ, а самый фельетонъ—нестоющимъ ответа на страницахъ уважаемато "Русскаго Богатства", читатели котораго знають, что такое и г. Скабичевскій и "Новости", а ограничился лишь письмомь на имя одного глубокоуважаемаго публициста, къ которому еще раньше съ жалобой на меня обратился г. Скабичевскій. Въ письмі я разобралъ вствылазки послуднять по существу и ждаль, какъ поступить г. Скабичевскій. Получивь мой вылаки последняго по существу и ждаль, какъ поступить г. Скаоичевски. Получивъ мои ответь онъ написаль тому же лицу, что... всю эту пустую полежику надо предать забвеню! Итакъ, у г. Скабичевскаго не хватило мужества и... чести—скажу прямо—возстановить истину на страницахъ хоть тъхъ же "Новостей". Это и, кромъ того, убъждене въ необходимости внимательно относиться къ біографіи такихъ писателей, какимъ былъ М. Е. Салтыковъ—побуждаетъ меня познакомить моего читателя какъ съ фельетономъ г. Скабичевскаго, такъ и съ моими на него теперь возраженіями.

Далье мы узнаемъ, что К. С. Веселовскій, убъдясь вскорь еще разъ на опыть, какъ небезопасно было тогда занятіе статистикой Россіи, перешелъ къ работамъ по изучению климата, ведя ихъ съ 1848-го и до 1857 года, пока не былъ нззначенъ непремъннымъ секретаремъ академіи наукъ. Такимъ образомъ, оно сдплался метеорологому исключительно благодаря меншиковскому комитету.

Этимъ я и закончу обзоръ дъятельности меншиковскаго комитета: другихъ матеріаловъ при самыхъ усиленныхъ поискахъ мнв, по крайней мврв, найти не удалось.

толкованіе: "ему (т. е. мнъ, Лемке) захотьлось показать свой товаръ лицомъ, доказать, что только онъ одинъ и первый пишеть о бутурлинскомъ комитеть какъ слъдуеть, по всей ученой строгости, а до него писали одни поверхностные щелкоперы вкривь и вкось "Разносъ моей личности начинается съ того, что г. Лемке" дълаеть замъчанія объ изданіяхъ "Историческихъ св'єд'вній о цензур'ь въ Россіи". Посл'в ряда "возраженій", г. Скабичевскій приходить, однако, къ заключенію, что "какъ бы то ни было, но приходится въ этомъ пунктв уступить г. Лемке и отдать ему пальму первенства, заявивши честь и славу

его неукоснительно-строгой учености"

Вторымъ пунктомъ моего "разноса" г. Скабичевскій считаеть примѣчаніе на стр. 193 и патетически по этому поводу восклицаеть: "Ахъ, г. Лемке, г. Лемке! Неужели вы и въ самомъ дълъ такъ-таки и не понимаете, почему я не могъ пользоваться тъми богатыми самом дыль такъ-така и не понимаете, почему и не могь пользовалься тыма обтатыма матеріалами для своих». Очерковъ", какіе заключаются въ дневникъ Никитенка?" И на это самъ отвъчаеть: "Не почему иному, какъ, именно, по тому самочу, почему не могь я пользоваться и записками К. Веселовскаго и бар. Корфа: когда я писалъ свои очерки, дневникъ Никитенка не былъ еще обпародовать. Здъсь я нахожу словно какъ-бы подтасовочку, маленькую, но все равно не совствъ благовиднаго свойства. Г. Лемке, имън дъло съ моею книгою, дъйствительно, вышедшею въ 1892 г., совершенно игнорируетъ то обстоятельство, что мои "Очерки", задолго до выпуска ихъ отд'яльнымъ изданіемъ, вначал'я еще 80-хъ годовъ, печатались вцервые на страницахъ "Отеч Зап.". Отд'яльное-же изданіе является лишь перепечаткою "Очерковъ" съ весьма пемночими добавленіями. Вы не приняли, г. Лемке, во вниманіе атого обстоятельства не знали его, конечно? Да? Я предвижу возражение г. Лемке. Положимъ, скажетъ онъ, вы не могли пользоваться дневникомъ Никитенка, когда печатали свои "Очерки" въ "Отеч. Зап.". Но что мъщало вамъ воспользоваться ими впослъдствии при выпускъ отдъльнаго издания въ 1892 году. Прежде всего мъщало мнъ пользоваться дневникомъ Никитенка по выходъ его опять таки то, что я вовсе не человько науки, который могь бы свободно располагать своимь временемь, возвращаться кь прежнимы работамь и дълать вы нижь дополненія, измъненія, словомь, перерабатывать ижь сообразно вновь накопившемуся матеріалу, а затим издавать свои труды на свой счеть, не обращая вниманія на ихъ разм'єры. Я просто-на-просто скромный труженикъ-журналистъ, принужденный работать безь отлядки ради насущнаго живба. До того ли мнъ было, чтобы снова и снова приниматься за свои "Очерки" по м'вр'в обнародованія новых в новых матеріаловь? Да, наконець, како при-родный журналисть, не люблю и не люблю я возеращаться къ старымь работамь: онь претять миь, какь выплюнутый кусокь пищи; я и корректуры своихь отдыльныхь изданій читаю не иначе, какь

Да, г. Скабичевскій, вы совершенно не читаете того, что пишете. Если бы вы посмотръли свою книгу, ну, коть на стр. 220—260, то увидъли бы, что ссылокъ на Никитенку у васъ масса, а на источники, напечатанные послъ 1882 года, когда появились ваши "Очерки", въ "Отечеств. Запискать"—еще бомие. Наконецъ, послъднія (XXII—XXIV) главы, прибавлень совершенно заново... Слъдовательно... договорите сами дальше...
Третьимъ пунктомъ, гдъ г. Скабичевскій обнаружилъ свои плевательскія способно-

сти, является очень важный вопросъ о двухъ разныхъ комитетахъ—по моему утвержденю и—одномъ—по миънію работающаго безъ оглядки на факты и исторію г. Скабичевскаго. Здъсь онъ тоже не согласенъ со мной, но мнъ этого и не нужно: важенъ лишь устанавливаемый мною ниже несомнънный фактъ, доказывающій полную ненаучность работы

"защитника" покойнаго Салтыкова.

Наконецъ, г. Скабичевскій останавливается на якобы обличеніи мною во лжи талантливаго сатирика-публициста. Прежде всего онъ приводитъ въ сокрашенномъ видъ басню, разсказанную имъ въ своей "Исторіп новъйшей русской митератури" (на что у меня было указано совершенно ясно на стр. 199) объ арестѣ и ссылкъ Салтыкова. "Около того же времени поплатился ссылкою и М. Е. Салтыковъ за свои повъсти, напечатанныя въ "Отечественныхъ Запискахъ"— "Противоръчіе", въ № 11-мъ 1847 г. и— "Запутанное дъло", въ № 3-мъ 1848 г. Салтыковъ служилъ въ военномъ министерствъ, и собираясь на празд-никахъ въ деревню къ роднымъ, просилъ объ отпускъ. Но вмъсто разръшенія гр. Чернышевъ, до котораго, въроятно, дошли слухи о литературныхъ опытахъ подчиненнаго, потребоваль, чтобы онъ представиль свои сочинения. Салтыковъ представиль два свои вышеЗакрытіе меншиковскаго комитета и учрежденіе комитета 2 апръля 1848 года.

Когда ревизія близилась къ концу и показала уже "злокачественность" неріодической печати, самъ собой возникалъ вопросъ: разъ министерство просвъщенія недостаточно зорко смотрить за нею, не нужень-ли наблюдатель и надъ нимъ самимъ? Кромъ того, оставалась вся книжная литература, необревизованная кн. Меншиковымъ, но тоже внушавшая опасенія...

Государя умъли убъдить въ соотвътствующемъ разръшеніи этихъ вопросовъ, и вотъ у него родилась мысль "учредить, подъ непосредственнымъ своимъ руководствомъ, всегдашній безгласный надзоръ за дъйствіями нашей цензуры. Съ этою цвлью — разсказываеть бар. Корфъ — вмпсто прежняго временнаго комитета учрежденъ быль, 2 апръля, постоянный изъ члена государственнаго совъта Д. П. Вутурлина, статсъ-секретаря Дегая и меня, съ обязанностью представлять всв замвчанія и предположенія свои непосредственно государю. Сначала надворъ этого комитета предполагалось ограничить одними лишь періодическими изданіями; но потомъ онъ распространенъ на всѣ вообще произведенія нашего книгопечатанія. Призвавъ передъ себя Бутурлина и меня, государь объявилъ, что поручаетъ намъ это дъло по особому, какъ онъ выразился, безграничному своему довърію.

"Приведенный много въ "Очеркасъ" разсказъ о ссылкъ Салтыкова, еще разъ повторяю, былъ приведенъ много съ подлинныхъ словъ самого Салтыкова. Когда въ своихъ "Очеркахъ" я дошелъ до этого эпизода, то я вполнь естественно обратился къ Михаилу Евграфовичу съ просьбою сообщить мнь, если только онг пожелаетт, кое-какія подробности о его ссылкь. Онг міль разсказаля слово въслово то, что было мною передано въ "Очеркахъ". Выли въ сообщении его еще кое-какія подроб-ности, которыя показались мнъ лишними для "Очерковъ" и которыя я сообщилъ позже въ некрологъ о смерти Салтыкова. Разсказывалъ Салтыковъ о своей ссылкъ не въ какойлибо интимной бесёдії съ глазу на глазъ, а въ редакціонномъ собраніи при свидѣтелахъ. Давши мнѣ разрѣшеніе помѣстить свое сообщеніе въ моихъ "Очеркахъ", онъ въ то же время просилъ меня не упоминать, что оно было сдѣлано имъ, находя это неловкимъ съ своей стороны, какъ отвътственнаго редактора "Отеч. Зап.". Г. Лемке можетъ не питатъ ко мнъ ни малъйшаго довърія, но много ли нужно имъть здраваго смысла въ головъ, чтобы собразить, что какъ могъ я выдумать изъ своей головы сообщение помъщенное въ "Очеркахъ", разг они печатались въ журналь, каждую статью котораю Салтыковъ прочитываль въ качествъ редактора. — мои же въ особенности, такъ какъ предметъ изг быль столь шекотливый, что требоваль наиболье тщательнаго наблюдения со стороны отвытственнаго редактора. Если бы я сообщилъ что либо небывалое изъ какого-нибудь сомнительнаго источника, а то и изъ своей головы (спрашивается: зачёмы?), или даже только переиначиль его сообщене, чтонибудь прибавиль къ нему, то, безъ сомнения, Салтыковъ вымараль бы это своимъ редакторскимъ карандашемъ. Такимъ образомъ, разъ сообщене появилось въ моихъ "Очеркахъ нетронутое Салтыковымъ, то это одно имъетъ такой видъ, какъ бы онъ самолично подписался подъ нимъ".

Прибавьте, читатель, къ этому нъсколько строкъ изъ начала фельетона: "Ну, что жь, въ добрый часъ, г. Лемке. Я не сталь бы и защищаться от ваших нападокъ, если бы вы въ своемъ усердии разнести меня не задъли мимоходомъ и священнаго праха М. Е. Салтыкова, очень дорогого для меня, чтобы я оставиль ваше покушение на доброе имя его безнаказаино. Я убъжденъ къ тому же, что вы допустили подобнаго рода кошунство просто по невъдънію, введя въ заблужденіе и редакцію "Русскаю Богатства", которая, конечно, если бы только могла догадаться, что вы д'влаете, не допустила бы васъ до бросанія мал'яйшей т'яни

"— Цензурныя установленія, — продолжать онъ, — остаются всё какъ были; но вы будете — я, то есть какъ самому мнё некогда читать всё произведенія нашей литературы, то вы станете дёлать это за меня и доносить мнё о вашихъ замёчаніяхъ, а потомъ мое уже дёло будеть расправляться съ виновными" 1).

Волье подробно выясненных побужденій къ образованію постояннаго комитета 2 апрыля мнь нигдь не встрытилось. Въ офиціальномъ источник просто сказано: "Комитет этот» (меншиковскій) вскорт уступиля мпсто другому, подъ предсыдательствомъ дыствительнаго тайнаго совытника Бутурлина, для выстиаго надзора въ нравственномъ и политическомъ отношеніи за духомъ и направленіемъ книгопечатанія. Комитеть этотъ приняль наименованіе «Комитета 2 апрыля 1848 г.», которое онъ и сохраняль до своего уничтоженія въ 1856 г. (отибка—1855 году—М. Л.)").

Въ основаніе этого учрежденія, образованнаго изъ трехъ лицъ, совершенно независимыхъ отъ министерства просвъщенія, были положены три главныя начала:

на великую и вт достаточной мирт чтимую ею память Салтыкова"—и вамъ дѣлается ясно, что я ровно ничего не видѣлъ, и не зналъ, когда писалъ свою статью въ "Русскомъ Богатствъ"...

Но.. г. Скабичевскій сдізлаль цізлый рядь некрасивых передержекь.

Во-первыхъ, я утверждаю категорически, что ни въ его "Очеркахъ исторіи русской иензуры", ни въ отдъльно изданной книгъ, иют ни слова объ аресть и высымъ Салтыкова. Все это помъщено въ "Исторіи новъйшей литературы", никогда не печатавшейся въ "Отечеств. Запискахъ" да еще при редакторъ Салтыковъ, а до этого времени—въ № 116 "Новостей" 1889 г., посль смерти М. Е.

Во вторыхъ, Салтыковъ не засталъ того великаго дня, когда въ 1891 году вышла

въ свъть эта изумительная по безцвътности книга: онъ умеръ въ 1889 г.

Въ-третьихъ, я охотно върю, что когда-нибудь Салтыковъ и разсказывалъ г. Скабичевскому о своей высылкъ и именно такъ, какъ это изложено имъ но почему г. Скабичевскій вообразилъ, что много льтъ спустя память не измънила Салтыкову?

чевскій вообразиль, что много льть спустя память не измѣнила Салтыкову? Итакъ, спрашивается: доказывать запамятованіе М. Е. этого обстоятельства его жизни, значить ли обличать его во лжи? — это, съ одной стороны, съ той, которую имѣли въ виду и редакція "Рус. Богатства" и я, надо полагать, не менѣе чтущіе память великаго сатирика. Съ другой прячась за паутину передержекъ, можно-ли доказать вздутую цѣнность "выплюнутаго" труда по той области дѣятельности общественной мысли, къ которой мельзя приступить такъ, какъ приступилъ, продолжалъ и кончилъ г. Скабичевскій?

1) "Записки", "Рус. Старина", 1900 г., III, 573. Курсивъ мой. По другой версіи, государь сказаль: "какъ мив нельзя самому читать всего выходящаго у насъ въ печать, то вы будете моими глазами, пока это дело иначе устроится". ("Первонач, проекть

etc.. 49).

<sup>3) &</sup>quot;Истор. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи", стр. 68—69. Этимъ же источникомъ пользовался и г. Скабичевскій въ своихъ "Очеркахъ исторіи русской цензуры", но онъ почему-то не замѣтиль подчеркнутыхъ мною словъ, хотя они есть въ обоихъ изданіяхъ "Историческихъ свѣдѣній". "2 апрѣля 1848 г.,—говорить г. Скабичевскій,—былъ учрежденъ особенный комитеть для высшаго надзора въ нравственномъ и политическомъ отношеніяхъ за духомъ и направленіемъ книгопечатанія подъ предсѣдательствомъ морского министра князя Меншикова и съ участіемъ слѣдующихъ лицъ: Д. П. Бутурлина, М. А. Корфа, гр. Строганова (брата министра), Дегая и Дубельта. Комитеть въ проодолженіе своего восьмилѣтняго существованія (1856 г.) оффиціально носилъ названіе "Комитета 2 апрѣля 1848 г.", въ обществѣ же называли его "Совѣтомъ пяти", (стр. 344). (Въ "Отеч Запискахъ" г. Скабичевскій еще больше напуталъ: въ составѣ комитета онъ считалъ тогда Бутурлина, Анненкова, Ростовцева, Дубельта и Ширинскаго-Шихматова...) Тутъ очевидное смѣшеніе двухъ различныхъ комитетовъ въ одинъ. И г. Барсуковъ сдѣлалъ ту же ошибку, съ тою только разницей, что причины образованія меншиковскаго комитета ("записки" гр. С. Г. Строганова и бар. М. А. Корфа) онъ относитъ къ возникновенію комитета 2 апрѣля, очевидно, руководствуясь воспоминаніями Никитенка. Никитенко также не различаетъ двухъ комитетовъ, что лишній разъ доказываетъ, насколько были секретны мѣсячныя занятія меншиковскаго. То же самое приходится сказать о воспоминаніяхъ О. А. Пржецлавскаго, тогда редактора "Тыгодника". ("Рус. Старина", 1875 г., 1X). Въ извѣстной книгѣ Д. Ровинскаго

Первое—цъль комитета есть высшій, въ нравственномъ и политическомъ отношеніи, надзоръ за духомъ и направленіемъ нашего книгопечатанія.

Второе — комитеть, не касаясь предварительной цензуры, разсматриваетъ единственно то, что уже вышло въ печать, и о всъхъ наблюденіяхъ своихъ доводить до высочайшаго свъдънія.

Третье—комитетъ, какъ установленіе неофиціальное и негласное, не имѣетъ самъ по себъ никакой власти, и всѣ его заключенія вступають въ силу лишь чрезъ высочайшее ихъ утвержденіе ¹).

Ясно, слъдовательно, что въ одинъ день—2 апръля 1848 года—меншиковскій комитеть, представившій свой заключительный докладъ по ревизін, быль упразднень, и образованъ новый съ иными задачами подъ предсъдательствомъ Бутурлина. Ръчь шла такимъ образомъ не только о перемънъ предсъдателя, но и самыхъ функцій новаго учрежденія.

Дальнъйшее и будеть изложеніемъ восьмильтней дъятельности комитета 2 апрыля 1848 года.

## д. п. Бутурлинъ. Бар. М. А. Корфъ. п. И. Дегай.

Прежде всего остановлюсь на личномъ составъ комитета.

Дмитрій Петровичь Бутурлинь 2) родился въ 1790 г., въ 1808-мъ поступиль корнетомъ въ гусарскій Ахтырскій полкъ, къ 1819-му—прошель всвины до полковника включительно; въ 1823 г. произведенъ въ генералы; въ 1833 г., въ чинъ тайнаго совътника, назначенъ къ присутствованію въ сенатъ, а въ 1840 г.—въ государственномъ совътъ; въ 1843 г. назначенъ директоромъ императорской публичной библютеки; въ 1846 г. произведенъ въ дъйствительные тайные совътники. Написалъ нъсколько историческихъ сочиненій на русскомъ и французскомъ языкахъ. Его обликъ очень недурно очерченъ въ воспоминаніяхъ графини А. Д. Блудовой.

1) "Первоначальный проектъ устава о книгопечатаніи, составленный комиссією, высутв. при министерствъ нар. просвъщенія", Спб., 1862 г., 49.

2) Не слъдуетъ смъщивать съ гр. Дм. П. Бутурлинымъ, извъстнымъ библіографомъ, умершимъ въ 1829 году. Къ сожалънію, портрета этого мракобъса нигдъ не удалось найт

<sup>&</sup>quot;Русскія народи. картинки" находимъ еще одно крайне путаное указаніе: "2 апрѣля 1848 г. былъ составленъ комитетъ, подъ предсъдательствомъ Бутурлина, изъ членовъ: кн. Менпикова, Анненкова и барона Корфа" ("Сбор. отд. рус. языка и слов. Император. Академіи Наукъ" т. XXVII, стр. 345). Любопытно, что въ "Историч. обзоръ дѣятельности министерства народ. просвъщенія", 1802—1902, составленномъ С. В. Рождественскимъ и изданномъ самимъ министерствомъ, допущена такая же путаница: "2 апрѣля былъ образованъ особый комитетъ подъ предсъдательствомъ кн. Меншикова... Членами комитета были: Бутурлинъ, баронъ Корфъ, графъ Строгановъ, Дегай и Дубельтъ" (стр. 337); между тѣмъ, въ коншѣ главы указаны источники, которые съ совершенной леностью позволяютъ судить о полной раздѣльности и независимости менишковскаго и бутурлинскаго комитетовъ. Самъ собой возникаетъ вопросъ: да читалъ-ли эти источники г. Рождественскій, не привелт-ли онъ ихъ ради украшенія своей освъдомленности? Не могу также не замѣтить, что ужъ кто-кто, а г. Рождественскій могъ бы, кажется, посидѣть въ архивѣ своего министерства и отыскать тамъ данныя, очень цѣнныя для настоящаго вопроса. Наконецъ, ту-же путаницу вводить въ дѣло и анонимный офиціальный составитель очень интересной работы: "Цензура въ дарствованіе императора Николая І", печатающейся въ "Рус. Старинѣ" 1903 г. Тамъ на стр. 139, въ іюльской книжкъв, такая неразбериха, что просто удивляещься Выходить такъ, что существоваль себъ комитетъ (меншиковскій), дѣлалъ всякія распоряженія, а затѣмъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, старимъй члетъ того-же комитета 16 апутьма сообщаеть Уварову объ учрежденіи этого комитета... Словомъ, съ источниками очень не церемонились.

"Въ то время (1831 г.—М. Л.) онъ (Бутурлинъ—М. Л.) быль еще среднихъ лътъ, очень оживленный, пріятный и остроумный въ разговоръ, хотя-часто ръзокъ и желченъ. Сперва меня привлекала къ нему его авторская репутація. Я всегда слышала, что его называли въ шутку Boutourline-Jomini, потому что онъ написаль военную исторію кампаніи 1812 года <sup>1</sup>). Потомъ я съ нимъ очень подружилась. Мы продолжали часто и пріятельски видёться потомъ въ Петербургъ, гдъ у нихъ бывали очень блистательные балы и вечера. Дмитрій Петровичь до самой смерти остался остроумнымь и увлекательнымь собесъдникомь, съ которымъ я всегда охотно встрвчалась, хотя въ 1848 году батюшка (Д. Н. Влудовъ — М. Л.) и онъ совершенно разошлись въ мнѣніи насчетъ цензуры. Выло-ли это уже что-то бользненное у Бутурлина, или врожденная ръзкость и деспотизмъ характера (которые неоспоримо существовали въ немъ), но онъ доходиль до такихъ крайнихъ мъръ въ этомъ отношении, что иногда приходилось спросить себя: не плохая ли это шутка? Напримъръ, онъ хотъль, чтобы выръзали нъсколько стиховъ изъ акаеиста Покрову Божіей Матери, находя, что они революціонны. Батюшка сказалъ ему, что онъ, такимъ образомъ, осуждаетъ своего собственнаго ангела, Св. Дмитрія Ростовскаго, который сочиниль этоть аканисть и никогда не считался революціонеромъ; преосвященный же Иннокентій только поновиль въ этомъ акаоистъ, такъ сказать, слогь устаръвшій, -- «Кто бы ни сочиниль, туть есть опасныя выраженія», отв'вчаль Бутурлинь. Воть эти, по его мивнію, «опасныя» мізста: «Радуйся, незримое укрощеніе владыкъ жестокихь и звъронравныхъ... Совътъ неправедныхъ князей разори; зачинающихъ рати погуби» и пр., и пр.— «Вы и въ Евангеліи встрътите выраженія, осуждающія злыхъ правителей», сказаль мой отець. — «Такъ чтожъ?» возразиль Дмитрій Петровичъ, переходя въ шуточный тонъ: «еслибъ Евангеліе не было такая извъстная книга, конечно, надобно бъ было цензуръ исправить ее» 2).

О баронъ (потомъ графъ) Модестъ Андреевичъ Корфъ распространяться нътъ надобности: сказанное уже выше да многое изъ послъдующаго совершенно уяснитъ личность этого умнаго, лукаваго царедворца, бывшаго головою выше окружавшихъ его посредственностей, настойчиво шедшаго къ возвышенію всякими средствами бюрократа.

Что касается третьяго члена комитета—сенатора, статсъ-секретаря Павла Ивановича Дегая, то о немъ лишь извъстно, что онъ, какъ юристъ, докторъ правъ, отличался широкими взглядами на задачи изученія права вообще и русскаго въ частности; а какъ писатель, стремившійся своими сочиненіями расширить міровоззрѣніе русскихъ юристовъ и указать пособія къ пріобрѣтенію серьезныхъ юридическихъ свѣдѣній, Дегай оставилъ послѣ себя добрую память въ русской юриспруденціи 3). Мнѣ думается, что въ эту одностороннюю характеристику долженъ быть внесенъ серьезный коррективъ, уже благодаря самому дѣя—

<sup>1)</sup> Кн. С. Г. Волконскій (декабристь), самъ участникъ этой войны, такъ отзывается о трудахъ Бутурлина: "Исторія его, большею частью, кромѣ искаженій многихъ обстоятельствъ и событій, есть панегирикъ живымъ, въ силѣ при дворѣ состоящимъ во время редакціи его записскъ, и очень часто хула несправедливая о тъхъ, которые были въ немилости или отъ которыхъ, какъ отъ умершихъ, не ожидалъ онъ себѣ поддержки и не боялся возраженія" ("Записки", изд. 2-е, 1902 г., 170). Отзывъ этотъ совершенно справедливъ.

 <sup>2) &</sup>quot;Воспоминанія гр. А. Д. Блудовой", "Рус. Архивъ", 1874, І, 726—727.
 3) Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона.

тельному участію Дегая въ комитеть 2 апраля. Достаточно приведеннаго «эврика!», чтобы судить, чт это быль за господинь 1).

## Неограниченность компетенціи комитета 2 апраля 1848 г. Его таинственность.

Вотъ какъ опредъляеть дъятельность комитета самъ баронъ Корфъ: "Родъ нароста въ нашей администраціи, онъ продолжаль существовать подъ именемъ комитета 2 апрёля и съ измёнившимся нёсколько разъ личнымъ составомъ во все остальное время царствованія императора Николая. Учрежденіемъ его образовалась у насъ двоякая цензура: предупредительная, въ лицъ обыкновенныхъ цензоровъ, просматривавшая до печати, и взыскательная или карательная, подвергавшая своему разсмотрению только уже напечатанное и привлекавшая съ утвержденія и именему государя, къ отвътственности какъ цензоровъ, такъ и авторовъ за все, что признавала предосудительнымъ или противнымъ видамъ правительства 2).

Никто изъ цензоровъ и авторовъ офиціально не зналъ объ его существованіи: все шло опять-таки черезъ министра просв'єщенія или главноуправляющаго ІІІ-мъ отлъленіемъ Соб. Е. И. В. Канцеляріи. Въ дъйствовавшемъ тогда закон'ь о печати не было никакихъ основаній для оправданія такой верховной надстройки; всякій изъ подвергавшихся наказанію считаль его вні рамокъ правового порядка уже потому, что не зналъ истиннаго источника своихъ злоключеній. Она сваливалась на голову, какъ глыба, и не одинъ писатель подвергся соверменно неожиданной отвътственности за пропущенное цензурой сочинение.

Насколько таинственны были дъйствія комитета можно судить прежде всего мэъ свидътельства Пржецлавскаго, съ 1853 г. вступившаго членомъ въ главное управленіе цензуры и, следовательно, больше, чёмъ очень многіе современники, могшаго знать всю эту организацію. Между тімь, воть что мы находимь вь его воспоминаніяхъ: "Это было учрежденіе негласное, а хотя было вообще извъстно, что оно наблюдаеть за печатью и новфряеть действія цензуры, но лично до меня, какъ издателя журнала, последствія его деятельности не доходили ни разу, а о подробностяхъ ихъ я не старался узнавать. Помню только, что цензора моей газеты страшно боялись этой контръ-цензуры и излишнюю свою осторожность оправдывали этимъ опасеніемъ. Впрочемъ, этотъ комитеть недолго существоваль и отъ дъятельности его не осталось воспоминанія о чемъ-нибудь замъчательномъ. Это составляеть, быть можеть, лучтую похвалу учрежденію такого рода" 3).

Ниже читатель увидить, "осталось ли что-нибудь замъчательное", а теперь приведу слова Никитенка: "Постепенно выяснилось, что комитеть учреждень для изследованія нынёшняго направленія русской литературы, преимущественно журна-

<sup>&#</sup>x27;) Насколько секретенъ быль составъ комитета можно судить, между прочимъ, по тому, что въ "Колоколъ" (1860 г., № 72) онъ показанъ состоящимъ изъ Бутурлина, кн. А. Ө. Голицына, бар. Корфа, Н. Н. Анненкова и В. А. Переметена. Это побуждаетъ сомнѣваться и въ спискъ комитетскихъ чтецовъ печатнаго матеріала, уже допущеннаго цензурой, которые, дъйствительно, были въ числъ семи человъкъ и называлисъ "помощниками членовъ", но кто — неизвъстно. Тамъ же указаны; Өеофилъ Толстой, камергеръ Михайловъ, камеръ-юнкеръ Ростовскій, камергеръ Горяиновъ, Борисъ Өедоровъ (сотрудникъ Өаддея Булгарина по доносительству), камергеръ Мірскій, Ленцъ и юный Дегай (сынъ П. И.).

2) "Рус. Старина", 1900 г., П. 574.
3) "Рус. Старина", 1875 г. IX, 169.

ловъ, и для выработки мъръ обузданія ея на будущее время. Паническій страхъ овладъль умами. Распространились слухи, что комитетъ особенно занятъ отыскиваніемъ вредныхъ идей коммунизма, соціализма, всякаго либерализма, истолкованіемъ ихъ и измышленіемъ жестокихъ наказаній лицамъ, которыя излагали ихъ печатно или съ въдома которыхъ онъ проникали въ публику. "Отечественныя Записки" и "Современникъ", какъ водится, поставлены были во главъ виновниковъ распространенія этихъ идей. Министръ народнаго просвъщенія не былъ приглашенъ въ засъданія комитета; ни отъ кого не требовали объясненій; никому не дали узнать, въ чемъ его обвиняютъ, а между тъмъ, обвиненія были тяжкія" 1).

По словамъ офиціальнаго источника— "комитетъ 2-го апръля дъйствоваль съ большою энергіей и слъдилъ за всъмъ печатаемымъ въ Россіи и за провозимымъ изъ-за границы печатнымъ товаромъ, подобно тому, какъ это дълали чиновники особыхъ порученій при главномъ управленіи цензуры. Эти послъдніе должны были доводить о всъхъ замъченныхъ ими недосмотрахъ цензуры до свъдънія министра. Комитетъ сообщалъ ему о томъ же съ своей стороны. Такимъ образомъ можно было, казалось, надъяться, что никакое упущеніе цензуры, никакое отклоненіе мысли отъ указаннаго ей пути не въ состояніи будутъ укрыться. Дъйствительно, ничто не ускользало отъ вниманія, по крайней мърѣ, комитета 2-го апръля" 2).

Главнъйшее неослабное и очень строгое его внимание было обращено на междустрочный смысля сочиненій, не столько на "видимую", какъ указываль дъйствующій уставъ 1828 г., сколько на предполагаемую цъль автора, и не на "дозволительность" статей, а на приличие или умпьстность ихъ. Все "туманное", "неопредъленное", дающее, по мнънію комитета, поводъ къ предположеніямъ и толкованіямъ, было указываемо министру, при томъ въ такой, напримъръ, формъ: "Хотя означенная поэма была разсмотрвна цензурою еще прежде происшествій на Западъ, но какъ проявление подобныхъ мыслей не слъдовало допускать въ нашей литературъ, то комитетъ полагалъ предоставить вашему сіятельству сдълать цензору за пропускъ означенныхъ стиховъ строгое замъчаніе". "Надзоръ комитета производился съ изумительной двятельностью не только по текущей литературъ, но, какъ видно изъ предшествовавшаго примъра, и по сочиненіямъ, изданнымъ ранке; онъ простирался на губернскія в'ядомости, на изданія совершенно спеціальныя и м'ястныя, какъ, наприм'яръ, на описаніе пятидесятил'ятняго юбилея наборщика Нёберта, напечатанное въ Митавъ, на нъмецкій словарь, въ которомъ замъчены были нъкоторыя неприличныя слова, и т. д., и т. д. Впрочемъ, наблюдение комитета не ограничивалось одною лишь литературою; онъ обращалъ внимание и на механизмъ самаго цензурнаго управления и указывалъ министру на случившіяся въ его въдомствь неисправности... Словомъ, высочайшая воля по дъламъ цензурнаго въдомства объявлялась гр. Уварову (и его преемникамъ-М. Л.) черезъ комитетъ, и изг дълг не видно, чтобъ министръ въ это еремя импьль личные доклады у государя. Все это до такой степени лишило гр. Уварова всякой самостоятельности, направленія, иниціативы, что онъ иногда

 <sup>&</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., II, 385.
 "Йстор. свъдънія о цензуръ въ Россіи", 69.

не ръшался самъ, и даже съ помощью главнаго управления <sup>1</sup>), разръшать или запрещать статьи, а посылаль ихъ на предварительное обсуждение главноначальствующаго III Отдълениемъ, гр. Орлова<sup>« 2</sup>).

Эти замъчанія офиціальнаго источника получать ниже неоднократное подтвержденіе.

Первые шаги комитета. Выговоръ военному министру. Выходка А. А. Краевскаго, "Иллюстрированный альманахъ" Современника. Нахлобучка Булгарину. До чего терроризованы были цензора и писатели. В. И. Даль — соціалисть. Предохраненіе отъ этого публики.

16 апръля Бутурлинъ отнесся къ Уварову съ первой своей бумагой:

"Государь Императоръ, удостоивъ конфирмаціи образованіе комитета, высоч. учрежденнаго во 2-й день апръля 1848 г., для высшаго надзора въ нравственномъ и политическомъ отношеніи за духомъ и направленіемъ всѣхъ произведеній нашего книгопечатанія, на какомъ бы языкъ и по какому бы въдомству они ни появлялись, высочайше повельть соизволиль: 1) Объ учрежденіи сего комитета, составляющаго установленіе неофиціальное, дать знать, конфиденціально, лишь министерствамъ и главнымъ управленіямъ и 2) Для доставленія Комитету большей возможности слъдить за ходомъ нашего книгопечатанія, отнестись ко всѣмъ министрамъ и главноуправляющимъ, чтобы изъ всѣхъ вообще типографій, состоящихъ въ ихъ въдомствахъ, были доставляемы еженсдъльно въ императорскую публичную библіотеку именныя въдомости о выпущенныхъ изъ нихъ книгахъ, періодическихъ изданіяхъ, брошюрахъ, отдъльныхъ листахъ и проч.

"Сообщая о семъ высоч. повелъніи вашему сіятельству для зависящаго отъ васъ, м. г., въ чемъ слъдуетъ, распоряженія, имъю честь присовокупить, что по точному смыслу упомянутаго выше высоч. утвержд. образованія, существованіе Комитета ни въ чемъ не измъняетъ и не ограничиваетъ существованія и дъйствія установленныхъ цензурныхъ властей и что, на основаніи того же образованія, всъ сношенія по предметамъ, входящимъ въ кругъ дъйствій Комитета, учрежденнаго государемъ императоромъ подъ моимъ предсъдательствомъ, будутъ производиться чрезъ меня" 3).

Первое распоряженіе Уварова, объявленное по приказанію (въ сущности, это было всегда именю приказаніе) комитета 2-го апрѣля, относится къ 20 му іюня 1848 г. Вотъ оно: "Не должно быть допускаемо въ печать никакихъ, хотя бы и косвенныхъ, порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой бы степени сіи послюднія ни принадлежали" 4). Второе—отъ 29-го іюня: "1) назначаемыя для руководства студентовъ и воспитанниковъ учебныя записки должны быть литографируемы не иначе, какъ съ означеніемъ на выходящихъ листахъ имени профессора или преподавателя, дозволивнаго литографировать свои лекціи, съ тѣмъ, чтобы на немъ лежала полная отвѣтственность за содержаніе такихъ записокъ; 2) означенныя литографируемыя лекціи должны, по мѣрѣ ихъ изданія, быть доставляемы въ императорскую

<sup>1)</sup> Тогда это было учрежденіе довольно сильное своей коллегіальностью. 2) lbidem., 69—70.

 <sup>3) &</sup>quot;Цензурныя дъла еtс", № 1, т. II, 412—414.
 4) "Сборникъ постановленій еtс", 250.

публичную библіотеку наравнъ со всъми печатаемыми произведеніями, распространивъ оба сін правила на всв вообще учебныя заведенія, въ какомъ бы въдомствъ оныя ни состояли" 1).

Изъ дълъ 1848 г. прежде всего обращаетъ на себя внимание инцидентъ съ офиціальной газетой — "Русскій Инвалидъ".

Увъломленный объ образовании постояннаго негласнаго надзора за печатью, военный министръ, гр. Чернышевъ, поспъшилъ оградить себя отъ могущихъ быть непріятностей и 20-го апръля писаль предсъдателю военно-цензурнаго комитета:

"Неоднократно замъчено, что редакція газеты "Рус. Инв." не слъдуеть общимъ установленнымъ для цензуры правиламъ и что въ газетъ сей часто проявляются описанія изв'єстій въ томъ превратномъ вид'ь, въ какомъ выставляютъ ихъ иностранныя газеты. Я поручаль уже дежурному генералу главнаго штаба Е. И. В. объясниться о семъ съ директоромъ канцеляріи комитета высоч. утв. 18-го августа 1814 г. <sup>2</sup>); но и за симъ редакція помянутой газеты обнаруживаетъ тъ же превратныя правила. Такъ, напримъръ, въ газетъ 16-го апръля, № 82, въ статъв "Иностранныя извъстія", австрійскія войска названы непріятельскими; предводительствующимъ толпами инсургентовъ расточается название храбрых»; а статья изъ Киля о студентах вовсе не должна им'ять м'яста въ газетъ. Считая долгомъ покорнъйше просить ваше высокопревосходительство обратить особенное вниманіе на редакцію газеты "Рус. Инвалидъ", какъ въ нравственномъ, такъ и въ политическомъ отношении, поставляю обязанностью присовокупить, что наблюдение за духомъ и направлениемъ сей газеты остается на отвътственности комитета, предсъдательствуемаго вашимъ высокопревосходитель-CTROME" 8).

Но зоркій глазь Комитета 2-го апраля не прошель мимо "политически неблагонадежнаго" "Русскаго Инвалида", и уже 25-го апръля Бутурлинъ писалъ военному министру:

"Государь Императоръ изволилъ замътить, что если настоящія событія на западъ Европы возбуждають во всей мыслящей и благоразумной части нашей публики одно справедливое омерзеніе, то необходимо всячески охранять и низшіе классы оть распространенія между ними круга идей, нынь, благодаря Бога, совершенно еще имъ чуждыхъ, а въ семъ отношении нельзя не обратить вниманія, что русскія газеты читаются й всёми мелкими чиновниками, и на частномъ дворъ, и въ трактирахъ, и въ лакейскихъ, разсыпаясь такимъ образомъ между сотнями тысячь читателей, для которыхь все это свято, какь законь, потому уже одному, что оно печатное. Въ такомъ смыслѣ нѣтъ, безъ сомнѣнія, никакой пользы и надобности, чтобы эти многочисленные читатели, изъ коихъ самая большая часть стоить на низшей степени образованія и общественной лівстницы, внали, напримъръ, что въ Парижъ тронъ выброшенъ въ окно и всенародно сожжень, или читали тъ коммунистскія выходки, тъ опасныя лжеумствованія, которыми теперь такъ обилують заграничные журналы.

"Между твиъ, Его Имнераторское Величество изволилъ усмотрвть, что въ подитической части нашихъ газетъ являются иногда такія статьи, которыя, хотя

<sup>1)</sup> Ibidem, 251-252.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Военно-цензурный комитетъ.
 <sup>3</sup>) "Рус. Старина", 1870 г., X, 598—599.

онъ и не содержатъ въ себъ ничего прямо противнаго существующимъ цензурнымъ правиламъ, лучше и осторожнъе было бы при сихъ особенныхъ обстоятельствахъ времени, стоящихъ выше силы общаго закона, не оглашать на русскомъ язык'в. Такъ, напримъръ, въ 84 № "С.-Петерб. Въдомостей" (17 апръля) переведено изъ французскихъ журналовъ письмо, гд'в разсказывается разговоръ одного студента съ коммиссаромъ временнаго правительства и между прочимъ помъщены слъдующія слова послъдняго: «Пусть банкирскіе дома падають; пусть погибаетъ торговля; тъмъ лучте, тъмъ скоръе достигнемъ мы своей цъли. Покуда останутся богатые, надобно будеть стараться разорить ихъ; теперь богачигорсть людей безъ энергіи, которые страдають и ничего не дізлають; ихъ нечего слушать. — Да развъ вы думаете, что работники не страдають такъ же, какъ и богачи? — Нътъ, потому, что все у нихъ въ рукахъ и если бы они страдали, то страдали бы не долго». Такъ и въ 82 № "Рус. Инвалида" (16 апръля) при описаніи шлезвигь-гольштинскаго возстанія противъ Даніи, напечатано: «Доказательства храбрости, представленныя студентами, принесли бы честь самымъ старымъ солдатамъ. Юноши, никогда не обращавшіеся съ оружіемъ, дрались какъ львы. Вокругъ нихъ падали товарищи, скошенные картечью датчанъ; но они не отступали, пока неравенство силъ не заставило отложить въ сторону всякую мысль объ удержаніи позиціи. Храбрость студентовъ поистинъ пристыдила кильскихъ егерей». По мивнію Его Величества, статьи, въ родів первой, могуть способствовать постепенному вторжению и въ наше простонародие того губительнаго образа мыслей, который обтекаеть теперь Францію и Германію; а хвалебные возгласы студентамъ, въ родъ помъщенныхъ въ "Инвалидъ", могутъ опасно воспалять страсти и ложное любочестие и въ нашемъ юношествъ, хотя воспитываемомъ въ другихъ правилахъ, но не болъе опытномъ и разсудительномъ, нежели вездъ. Отсюда ясно, какъ желательно бы было, что подобные случаи не могли уже болье повторяться.

"Вивств съ твиъ Государь Императоръ, обозрввая подлежащій вопросъ со всвхъ его сторонъ, убъдиться изволилъ, что едва-ли возможно предуказать какія-нибудь общія положительныя правила или постоянную раму для политическихъ статей въ русскихъ газетахъ: ибо хотя главный вредъ заключался бы, конечно, въ передачъ читателямъ такихъ разсужденій или подробностей, которыя дають или могуть дать поводь къ превратнымъ идеямъ или опаснымъ примененіямь но иногда и простое сообщеніе голыхь фактовь (наприм'връ, упомянутый выше, о трон'в), даже если бы изображать ихъ и въ яркихъкраскахъ того омерзенія, коего они заслуживають, оказывалось бы не менье вреднымь и предосудительнымъ. Вслъдствіе сего Его Императорское Величество изволилъ полагать, что здёсь можно и должно ожидать всего лишь отъ собственной прозорливости, отъ высшаго, такъ сказать, такта тъхъ лицъ, коимъ предоставлено предварительное одобрение политической части русскихъ газетъ, въ прозорливости и тактъ которыхъ, конечно, невозможно и усомниться, когда лица сіи вполнѣ ознакомлены будуть съ образомъ воззрѣнія на сей важный предметь Его Величества и уви-ДЯТЬ ПРИ ТОМЪ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ПРИМЪРЫ ТАКИХЪ СТАТЕЙ, КОТОРЫЯ ПРИЗНАЮТСЯ предосудительными.

"Для достиженія сей цѣли Государь Императоръ, имѣя въ виду, что цензура политическихъ въ газетахъ статей сосредиточивается въ главномъ вдѣомствѣ иностранныхъ дѣлъ, высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ: сообщить г. государственному канцлеру иностранныхъ дѣлъ объ изложенныхъ здѣсь мысляхъ Его Величества для постановленія ихъ въ виду тѣхъ лицъ, на коихъ упомянутая цензура возложена съ тѣмъ, чтобы они имѣли самое строгое въ указываемомънынѣ смыслѣ наблюденіе. О сей высочайшей волѣ, объявленной мною съ симъвмѣстѣ графу Несельроде, Государю Императору благоугодно было повелѣть мнѣ увѣдомить и ваше сіятельство для обращенія особаго на сей предметъ вниманія 1)".

Въ теченіе перваго же мѣсяца комитетъ 2 апрѣля усиѣлъ заручиться благоволеніемъ государя. Это ясно изъ слѣдующаго разсказа бар. Корфа, встрѣтив-шагося съ государемъ, въ началѣ мая, на вокзалѣ, въ Царскомъ Селѣ.

"Протянувъ мив руку, государь продолжаль свою прогулку по галлерев вивств со мною и началь говорить о двлахъ нашего цензурнаго комитета.

- Послъднее замъчаніе ваше объ анекдотъ въ "Съверной Пчель", —сказалъ онъ, —не важно; однако, хорошо, что и это отъ васъ не ускользнуло.
- Государь, отвъчаль я мы вмъняемъ себъ въ обязанность доводить до вашего свъдънія о всъхъ нашихъ замъчаніяхъ, даже и мелочныхъ, предпочитая представить что-нибудь мелочное, чъмъ пропустить важное.
- Такъ, такъ и надо; прошу и впередъ также продолжать; ну, а что теперь Краевскій съ своими "Отечественными Записками" послѣ сдѣланной ему головомойки?
- Я въ эту минуту именно читаю майскую книжку п нахожу въ ней совершенную перемъну, совсъть другое направленіе, и нъть уже слъда прежняго таинственнаго арго. Повъшенный надъ журналистами Дамокловъ мечъ, видимо, приносить добрые плоды.
- Надъюсь и, признаюсь, не могу только надивиться, какъ прежде допустили вкрасться противному.

"Продолжая річь о томъ же предметі, Государь сказаль еще:

— Больше всего мнѣ досадны тупые возгласы противъ Петра Великаго; досадно, когда и говорять, а тѣмъ болѣе нестериимо, когда печатають. Петръ Великій сдѣлалъ, что могъ и даже больше, чѣмъ могъ, и въ правѣ-ли мы теперь, при такомъ отдаленіи отъ той эпохи и въ нашемъ незнаніи тогдашнихъ обстоятельствъ, критиковать его дѣйствія и унижать его славу и славу самой Россіи!"

Въ іюльской книжкъ "Отечственныхъ Записокъ" "старавшимся" Краевскимъ была опмъщена его собственная, хотя и никъмъ не подписанная, статья— "Россія и Западная Европа въ настоящую минуту". Вотъ ея начало:

"Европа представляетъ теперь зрѣлище безпримѣрное и чрезвычайно поучительное. Въ одной половинъ ея — безначаліе со всѣми своими ужасными послѣдствіями; въ другой—миръ и спокойствіе со всѣми своими благами. Опредѣ-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1872 г., V, 784—786. Выше, въ выноскъ посвященной г. Скабичевскому, я умышленно не коснулся критики по существу самаго его разсказа о высылкъ Салтыкова, ожидая, когда мои читатели ознакомятся съ тъмъ документомъ, который ставится г. Скабичевскимъ, какъ начало всъхъ бъдствій Михаила Евграфовича. По приведенной выдержкъ изъ "Новостей" это неясно такъ, какъ если бы г. Скабичевскій не поэкономничалъ лишними 5—10 строками и приведъ бы слъдующія свои подлинныя слова въ книгъ "И надо было случиться, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замъчаніе данное министру гр. Чернышеву за цензурныя неисправности въ Русскомъ Инвамидъ. Надо полагать

леніе и раздівленіе здівсь такъ віврны, что никакія географическія границы не могуть означать ихъ лучше и вы уже назвали—Западную Европу и Россію. Отъ чего же это изумительное явленіе, которое поражаеть всякаго, и особенно тізхъ, кто не привыкъ вникать въ причины видимыхъ явленій? Отъ чего въ одной половинів Европы ниспроверженіе всівхъ государственныхъ и общественныхъ основаній, въ другой—умилительное зрівлище незыблемой законности, которая только заимствуеть новый блескъ и силу отъ противоположнаго ей явленія?"

Затвив, на протяжени печатнаго листа, шли объясненія и доказательства этихъ мыслей всей европейской и русской исторіей, а заканчивалась статья такъ:

"Россія въ юности своей была государствомъ самобытнымъ, отвергнувшимъ всь искушенія Запада, а въ крыпости мужества своего она составляеть незыблемый колоссъ. Лътописи міра не представляють подобнаго величія и могущества, и счастіе быть русскимъ есть уже дипломъ на благородство посреди другихъ европейскихъ народовъ. Какъ въ древнемъ мірѣ имя римлянина означало человѣка по преимуществу, такъ значительно въ наши дни имя русскаго. Мы не гордимся своею славою, силою и своими народными добродътелями, но онъ сами въ себъ заключають предметь уваженія для всёхь народовь. Мы не чуждаемся другихь народовъ, но и не переселяемся къ нимъ цълыми населеніями, какъ они къ намъ. Русскіе бывають въ Европ'в пос'втителями, гостями, бывали и освободителями отъ рабства, не разъ расплачивались они тамъ съ врагами своими въ великолъпныхъ ихъ столицахъ; но всегда великодушіе сопровождало ихъ дъйствія, и русская щедрость вошла въ повърье у многихъ народовъ. Намъ не надобно ни золота, ни хлъба, за которыми они прівзжають къ намъ, и никому изъ русскихъ не приходить въ голову мысль оставить свое отечество для насущнаго пропитанія, за которымъ толпами являются къ намъ чужеземцы. Мы богаты всемъ и потому-то всегда готовы номогать, а не вымаливать. Они хотять отделить нась отъ себя... Неразумные! они не видять, что мы уже отделены отъ нихъ, отделены лучше нежели ствнами-отдвлены историческимъ своимъ развитіемъ, нравственными своими началами, образованіемъ всёхъ частей нашего государственнаго устройства.

"Они мечтають, что мы учимся у нихъ жить, тогда какъ мы давно живемъ самобытною жизнью. Великій Петръ учился у саардамскихъ плотниковъ и корабельщиковъ, бесъдовалъ съ Лейбницемъ, но не бралъ примъра съ голландскаго народоправленія и не учился религіи у Сорена и другихъ проповъдниковъ.

что это обстоятельство, вооруживъ Чернышева противъ литераторовъ, повліяло на то суровое отношеніе, какое встрѣтилъ Салтыковъ, когда обратился къ начальству съ просьбою объ отпускѣ"... дальше идетъ приведенное и г. Скабичевскимъ. Съ одной стороны, мы знаемъ, что Бутурлинъ написалъ Чернышеву 25 апрѣля; съ другой—знаетъ и г. Скабичевскій, что Салтыковъ увезенъ изъ Петербурга въ Вятку 28 апрѣля. Не говоря уже о несостоятельности такихъ выраженій, какъ "надо полагать" и т. п., съ помощью которыхъ г. Скабичевскій сплетаетъ свою легенду, я остановлюсь на одномъ соображеніи. Читателю извѣстна та ужасная канцлерская волокита, которая царила у насъ въ николаевское время. Пусть-же онъ представить себѣ, какъ могло въ теченіе трехъ дней: 25, 26 и 27 апрѣля произойти слѣдующее: 1) Салтыковъ представилъ свои разсказы, 2) Чернышевъ далъ ихъ Кукольнику, 3) Кукольникъ написалъ докладъ. 4) представиль его Чернышевъ, 5) Чернышевъ—Бутурлинскому комитету, 6) Бутурлинскій комитеть—Ш Отдѣленію, 7) Ш Отдѣленіе испросило резолюцію государя, 8) Государь ее далъ, 9) сдѣланы соотвѣтствующія распоряженія для отправки М. Е...—и все это по дѣлу самому обыкновенному... Не гораздо-ли реальнѣе разсказъ Веселовскато? Тогда ясно все: 2 апрѣля подтиковъ вывезенъ изъ Петербурга...

Такъ и въ наше время, намъ надобны ихъ Уатты, Фультоны, Вернеты, Леверье, а не господа Прудонъ, Кабе и Ледрю-Ролленъ съ товарищами. Намъ надобны успъхи просвъщенія и образованности, намъ драгоцънны великіе люди, а развратныя ученія мы гонимъ оть себя, какъ язву, и крыпкій нравственный карантинъ защищаетъ насъ отъ этого бъдствія. Мы готовы осыпать золотомъ и окружить всёми выгодами какого-нибудь ученаго или художника; но не совётуемъ французскимъ говорунамъ прітьжать къ намъ; умруть съ голода, потому что никто не приметъ ихъ. Пусть роются въ своемъ домашнемъ хламѣ, уже не надъясь попасть къ намъ въ учителя съ тёхъ поръ, какъ мудрый Монархъ нашъ преграниль путь и этой промышленности французскихъ шарлатановъ.

"Россія! драгоцінное наше отечество! Цвіти и красуйся подъ сінію своихъ самодержавныхъ Монарховъ, болъс и болъс утверждаясь въ основныхъ началахъ твоего могущества и величія. Внёшнія бури не испугають нась; мы отдёлены отъ нихъ несокрушимымъ оплотомъ своей православной вфры и всего нравствен-

наго и историческаго своего образованія" 1).

Выставленная подъ статьей дата: "25 мая 1848 г." наводить на размышленія: 26 мая скончался Бѣлинскій—зеркало побаи∟авшагося его Краевскаго... Статья, по всей вероятности, написана после этого, но желая показать кукишъ изъ кармана. Краевскій подписаль ее кануномъ смерти-болье раннимъ числомъ этого сдълать было неудобно: статья, помъченная, напримъръ, началомъ мая, считалась бы опоздавшей для іюльской книжки...

Разсердивъ очень Погодина, взбъшеннаго наглымъ плагіатомъ здъсь никъмъ незамъчаемыхъ писаній "Москвитянина", статья эта обратила на себя благосклонное вниманіе комитета 2 априля, и Бутурлинь писаль Уварову: "При обозриніи выходившихъ въ течение минувшаго іюля періодическихъ изданій, книгъ, отдъльныхъ сочиненій и пр. комитетъ, высоч. утвержденный во 2-й день апръля с. г., остановился на статьъ, помъщенной въ седьмомъ нумеръ «Отечественныхъ Зацисокъ» подъ заглавіемъ «Россія и Западная Европа въ настоящую минуту», статьв, написанной самимъ редакторомъ журнала и отличающейся вернымъ взглядомъ на описываемый предметь, безпристрастнымъ, чуждымъ какого-либо ласкательства и внушающимъ тъмъ болъе довърія изложеніемъ, особою теплотою религіознаго чувства и патріотическимъ увлеченіемъ, достойнымъ всякой похвалы. Замъчанія сіи комитеть счель долгомь повергнуть на высочайшее возаръніе, всявдствіе чего Государю Императору благоугодно было повельть предоставить вашему сіятельству объявить коллежскому совътнику Краевскому, что означенная статья упостоилась обратить на себя всемилостивъйшее внимание Его Императорскаго Величества" 2).

Неполучавшему еще тогда подобныхъ знаковъ благоволенія и безсовъстно обобранному Краевскимъ, Погодину, Даль писалъ по этому поводу: "Если грозятъ закрыть и запечатать фабрику, которая кормить, такъ, чай, запоешь и не то! "3).

Иначе относились къ "Современнику", уже меншиковскимъ комитетомъ взятому, какъ мы видели, на замечание. Въ 1848 г. Некрасову пришла въ голову мысль дать при журналь "Иллюстрированный альманахъ", вышедшій, однако,

 <sup>,</sup> Отеч. Зап.", т. LIX, отд. III, 1—20.
 H. Барсуковъ, н. с., IX, 290—291.
 Ibidem, 302.

только въ 1849 году и то въ сильно измѣненномъ видѣ. По разсказу А. Я. Головачевой, — "альманахъ въ рукахъ цензуры сталъ чахнуть: изъ него выбрасывались цѣлыя статъи и калѣчились тѣ, которыя оставались. Мое первое произведеніе «Семейство Тальниковыхъ», помѣщенное въ «Альманахѣ», обратило особенное вниманіе Бутурлина. Онъ собственноручно дѣлалъ замѣтки на страницахъ: «цинично», «неправдоподобно», «безнравственно», и въ заключеніе подписалъ: «не позволяю за безнравственность и подрывъ родительской власти» 1).

Даже Булгаринъ, и тотъ подпалъ подъ тяжелую руку комитета. Вотъ какую

бумагу получилъ онъ 11 іюля отъ попечителя петербургскаго округа:

"Въ іюльской книжкѣ журнала "Библіотека для Чтенія" напечатана ваша статья подъ заглавіемъ: «Воспоминанія Фаддея Булгарина», въ которой собраны, между прочимъ, разныя подробности о покойномъ графѣ Сперанскомъ. Не останавливаясь на многихъ, вкравшихся въ эту статью историческихъ невѣрностяхъ и ошибкахъ, Государь Императоръ изволилъ сдѣлать на упомянутую статью слѣдующія замѣчанія:

"1) Авторъ говоритъ, что императоръ Александръ поручалъ Сперанскому обработку всѣхъ важнѣйшихъ дѣлъ и плановъ высшаго государственнаго управленія, передавалъ ему всѣ поступившіе по этому предмету проекты и наконецъ поручилъ ему составленіе плана государственнаго образованія. Независимо отъ переаго вопроса: откуда взяты авторомъ свѣдѣнія, столь положительно выраженныя, здѣсь рождается и другой: можетъ-ли частный человѣкъ распредѣлять, за эпоху столь еще къ намъ близкую, и такимъ диктаторскимъ тономъ славу государственныхъ подвиговъ между монархомъ и его подданнымъ?

"2) Въ статъв выведено, что Сперанскій въ 1812 г. палъ жертвой вражды и зависти, которыя успели очернить его и представить человекомъ вреднымь и опаснымъ. Сочинитель прибавляеть даже: «не смено называть главныхъ виновниниковъ несчастья Сперанскаго, хотя они все уже въ могиле — тамъ, где и жертва ихъ злобы. Но могила не все прикрыла. Добрыя и злыя дела остаются и громко возопіють въ потомстве!» Дале следують подробности объ удаленіи Сперанскаго въ Нижній-Новгородъ и Пермь, описаніе его ощущеній и проч.

"По мивнію Его Величества, вся эта выходка совершенно неум'єстна въ печати. Представляя все событіе несчастіємъ незаслуженнымъ и плодомъ однихъ происковъ, она какъ бы накидываетъ, передъ публикою, твнь на характеръ Александра, а съ другой стороны прямо намекаетъ на мнимую изв'єстность автору самихъ виновниковъ удаленія Сперанскаго и вообще вс'єхъ подробностей такого дізла, которое правительствомъ до нынт всегда оставляемо было подъ покровомъ тайны и слишкомъ, каєть уже упомянуто выше, близко къ нашей эпохів, чтобы частное лидо дерзало, безъ особаго призванія и, втроятно, и безъ достаточныхъ къ тому св'єдівній, приподнимать всенародно край этого покрова.

"3) Говоря о представленномъ Сперанскимъ въ 1810 г. финансовомъ планъ, авторъ пишетъ, что этотъ планъ: «принесъ величайшую пользу и приноситъ ее до сихъ поръ, предварительнымъ разсмотръніемъ смътъ и послъдовательною повъркою издержекъ въ государственномъ контролъ, который былъ страшенъ при покойномъ баронъ Б. Б. Кампенгаузенъ, человъкъ съ необыкновеннымъ умомъ,

<sup>1) &</sup>quot;Рус. писатели и артисты", 1890 г., 192-193.

довительностью, безпристрастіем и правдивостью». Такую характеристику преженяго, выставленную какъ бы въ противоположность и въ укоръ послъдующему и настоящему, равно какъ и самое мнъніе, столь ръзко произносимое о пользъ мъръ государственныхъ, Государь Императоръ изволилъ также признать

совершенно неприличными.

"4) Въ означенной статъв приводится указъ 1816 г., которымъ Сперанскій опредвлень быль снова на службу въ должность пензенскаго гражданскаго губернатора, но приводится не подлинными словами, а будто бы въ видв извлеченія его содержанія, которое, между твмъ, представлено совершенно превратно. Такъ въ указъ сказано, что не оказалось «убюдительных» причинъ къ подозръніямъ» на Сперанскаго, тогда какъ въ статъв напечатано, что, по произведенному слъдствію (сихъ словъ совстив нътъ въ указъ) «обвиненія оказались неосновательными". Такое искаженіе словъ и смысла высочайшаго указа, въ свое время гласно обнародованнаго, а теперь приводимаго, какъ историческій цитатъ, въ иномъ совстив видъ, представляется, какъ Его Императорское Величество изволиль выразить, столько же дерзкимъ, сколько и предосудительнымъ.

"Наконецъ 5) Приводя частный разговоръ свой съ Сперанскимъ о постигнувшемъ его въ 1812 г. несчастіи, авторъ влагаетъ въ уста покойнаго графа слѣдующія слова: «Если бъ я былъ въ фамильныхъ связяхъ съ знатными родами, то, безъ сомнѣнія, дѣло приняло бы другой оборотъ. Кто хочетъ держаться въ свѣтѣ, тотъ долженъ непремѣнно стать на якорѣ изъ обручальнаго кольца». Государь Императоръ изволилъ при этомъ изложеніи замѣтить, что если слова сіи и были точно сказаны въ минуту откровенной и не совсѣмъ, можетъ быть, осторожной бесѣды, то, вѣрно, уже не для оглашенія ихъ передъ современною публикою: а посему нельзя допускать, чтобы память государственнаго человѣка, такъ сказать вчера еще оставившаго поприще, а съ тѣмъ вмѣстѣ, въ нѣкоторомъ отношеніи, и самый образъ дѣйствій правительства, были поносимы приписываніемъ первому подобныхъ мнѣній.

"Вслъдствіе всъхъ сихъ замѣчаній Его Императорское Величество высочайте повельть изволиль сдълать автору приведенной статьи строгій за нее выговоръ".

Насколько страшенъ былъ комитетъ для цензоровъ, какъ онъ терроризировалъ ихъ, можно видъть, напримъръ, изъ слъдующихъ строкъ письма одного изъ петербургскихъ знакомыхъ Погодина: — "здъсь цензура дошла до того, что надняхъ не пропустила объявленіе въ "Съв. Пчелъ" о книгъ Куторги «Исторія Авинской республики»... Заглавіе казалось революціоннымъ... Ваше цензурное привидъніе, вампиръ съ обагренными пальцами, для меня противно. Впрочемъ, и здъсь разъ Елагинъ не пропускалъ, что картофель боленъ. Пожалуй и здъсь можно видъть хулу противъ промысла" <sup>2</sup>).

Къ этой же эпохъ относится очень любопытная, просто анекдотическая запись Никитенка:

"Дъйствія цензуры превосходять всякое въроятіе. Чего этимъ хотять достигпуть? Остаповить дъятельность мысли? Но въдь это все равно, что велъть ръкъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Рус. Старина", 1871 г., XI, 520—522. " *Н. Барсуковъ*, н. с. IX, 283—284.

плыть обратно. Вотъ изъ тысячи фактовъ нѣкоторые самые свѣжіе. Цензоръ Ахматовъ остановилъ печатаніе одной ариометики, потому что между цифрами какой-то задачи тамъ помѣщенъ рядъ точекъ. Онъ подозрѣваетъ здѣсь какой-то умыселъ составителя ариометики.

"Цензоръ Елагинъ не пропустилъ въ одной географической статъв мъста, гдъ говорится, что въ Сибири вздятъ на собакахъ. Онъ мотивировалъ свое запрещение необходимостью, чтобы это извъстие предварительно получило подтверж-

деніе со стороны министерства внутреннихъ діль.

"Цензоръ Пейкеръ не пропустиль одной метеорологической таблицы, гдъ числа мѣсяца означены по старому и по новому стилю обыкновенно принятою формулою: по торестаровать, чтобы наверху черточки стояло по новому стилю, а слово по старому—внизу. Таблицы, между тѣмъ, какъ состоящія изъ цифръ, представлены были на разсмотрѣніе уже по напечатаніи, такъ какъ нельзя было предвидѣть, чтобы онѣ могли подвергнуться запрещенію. Издателю предстояло вновь все печатать. Онъ обратился къ попечителю и, наконецъ, тотъ, по долгомъ и глубокомъ размышленіи, насилу согласился разрѣшить, чтобы таблицы остались въ первоначальномъ видѣ".

"Я заходиль въ цензурный комитетъ. Чудныя дёла дёлаются тамъ. Напримёръ, цензоръ Мехелинь вымарываетъ изъ древней исторіи имена всёхъ великихъ людей, которые сражались за свободу отечества или были республиканскаго образа мыслей—въ республикахъ Греціи и Рима. Вымарываются не разсужденія, а просто имена и факты. Такой ужасъ навель на цензоровъ Вутурлинъ

съ братіей, т. е. съ Корфомъ и Дегаемъ" 1).

Надо-ли говорить, какъ терроризированы были литераторы. Въ цитированномъ уже письмъ погодинскаго знакомаго находимъ: "въ Петербургъ теперь ръшительно паническій страхъ между литераторами". "Ужасъ овладълъ встим мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпіонство еще болѣе усложняли дъло. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что онъ можетъ оказаться послъднимъ въ кругу родныхъ и друзей"... <sup>2</sup>).

Смѣльчаки пробовали освъдомить публику о своемъ положеніи, и платились за это. Какъ-то даже "Въдомости С.-Петербургской Городской Полиціи" напечатали увъдомленіе нъкоему Покорклинскому о непоявленіи его статьи "по

причинамъ отъ редакціи независящимъ". Бутурлинъ былъ уже здѣсь...

"Комитетъ, — писалъ онъ Уварову, — имѣя въ виду прямо относящееся къ настоящему вопросу извѣстное в. с. — ву изъ отношенія г.-ад. кн. Меншикова отъ 7 марта сего года, высочайшее воспрещеніе пропускать въ печать выраженія, намекающія на цензурную строгость, — воспрещеніе, послѣдовавшее собственно въ намѣреніи пресѣчь протесты противу цензуры, нерѣдко появлявшіеся въ періодическихъ изданіяхъ въ двусмысленныхъ оборотахъ рѣчи; какъ-то: «журналъ прекратился отъ независящихъ отъ него обстоятельствъ или «изиѣнилъ направленіе по причинамъ, противу которыхъ не устоитъ никакое дарованіе и т. п.—находилъ, что дозволенное къ напечатанію въ 174 № «Полицейскихъ Вѣдомостей» изреченіе было, до воспослѣдованія вышеупомянутаго

<sup>1) &</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., IV, 31—32; II—400. 2) А. Никитенко, "Дневникъ", "Русск. Старина", 1890 г., II, 385

воспрещенія, усвоено, такъ сказать, журналами для выраженія прямого намека на строгость цензуры. Соответственно съ симъ и для избежанія подобныхъ случаевъ на будущее время, комитетъ полагалъ предоставить вашему сіятельству подтвердить, вообще, по всему цензурному въдомству, чтобы впредь не были дозволяемы къ напечатанію такія объявленія или статьи, которыя двусмысленною формою своего выраженія могли бы подать поводь къ толкованію ихъ въ вид'в намека на строгость цензуры.

"Означенное положеніе комитета Государь Императоръ высочайте утвердить соизволиль, прибавивь собственноручно, что отказы, подобные вышеприведенному, не следуеть и печатать, такъ какъ это дело частное между редакторами и со-

чинителями и отнюдь не касается до публики 1).

15 ноября Бутурлинъ писалъ гр. Уварову: "При разсмотрѣніи помѣщенной въ десятомъ нумеръ "Москвитянина" повъсти Даля, подъ названіемъ "Ворожейка", въ которой разсказываются разныя плутни и хитрости, употребленныя цыганкою проходившаго черезъ деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ея имущества, комитетъ 2 апръля остановился на заключени этогоразсказа, гдъ прибавлено: «На деревнъ сдълалась тревога, кто дома быль изъ мужиковь, кинулись верхомъ но Чардынской дорогь, -- но табора уже съ утра и слъдъ простыль. Кидались по сторонамъ, наконецъ, заявили начальству-тъмъ, разумъется, дъло кончилось, но бъдная Марья лишилась забавнымъ образомъ всего приданато своего и всёхъ подарковъ мужа». Находя, что двусмысленно выраженный въ словахъ: «заявили начальству-тьмъ, разумьется, дъло кончилось»намекъ на обычное, будто бы, бездъйствіе начальства, ни въ какомъ случать не следовало пропускать въ печать, комитетъ полагалъ сделать цензору, пропустившему эту неумъстную остроту, строгое замъчаніе. Таковое заключеніе комитета Государь Императоръ высочайше изволилъ утвердить" <sup>2</sup>).

Никитенко по этому поводу записаль въ своемъ "Дневникъ": "Бутурдинъ дъйствуетъ въ качествъ предсъдателя какого-то высшаго негласнаго комитета въ цензуръ и дъйствуетъ такъ, что становится невозможнымъ что бы то ни было писать и печатать. Вотъ недавній случай. Далю запрещено писать. Какъ? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и онъ попалъ въ коммунисты и соціалисты? Въ "Москвитянинъ" напечатаны его два разсказа. Въ одномъ изъ нихъ изображена цыганка-воровка... Бутурлинъ отнесся къ министру внутреннихъ дёль съ запросомъ, не тотъ-ли это самый Даль, который служитъ у него въ министерствъ Перовскій призваль къ себъ Даля, выговориль ему за то, что, дескать, охота тебъ писать что-нибудь, кромъ бумагь по службъ, и въ заключение предложиль ему на выборь любое: писать-такъ не служить; служить-

такъ не писать" В).

Вскорт же "Казакъ Луганскій" былъ переведенъ въ Нижній-Новгородъ на мъсто управляющаго удъльной конторой... Когда онъ увидълъ свое имя выставленнымъ въ числъ сотрудниковъ "Москвитянина" на 1849 г., то просилъ Погодина немедленно снять его во избъжание новыхъ непріятностей...

Стремленіе къ охраненію русскаго общества отъ всего, маломальски близкаго

¹) "Цензурныя дѣла etc.", № 1, т. II, 437—440. ²) *Н. Барсуковъ*, н. с. IX, 287. ³) "Рус. Старина", 1890 г., II, 386.

къ европейскимъ событіямъ, приводило иногда къ особенно комичнымъ предписаніямъ. Такъ, еще въ началъ 1847 года, въ Москвъ, вышла поэма "Бренко" нъкоего С. Костерева. Бутурлинъ обращалъ вниманіе Уварова на одно ея мъсто:

> "Его (счастіе) познади въкъ иной, Иной народъ и поколѣнья: Смирились сильные земли И благу въ жертву принесли Свое величье, власть, княженья!"

"Хотя—писалъ онъ—означенная поэма была разсмотръна цензурою еще до смутныхъ происшествій на Западъ, гдъ неустройства, безпорядки и бъдствія всякаго рода обнаружили всю безразсудность анархических теорій, къ уничтоженію законныхъ властей клонящихся; но какъ проявление подобныхъ мыслей ни въ какое время не следовало допускать въ нашей литературей, то предлагалось цензору сделать строгое замечание 1)...

Всв начала коммунизма были усмотрвны также въ народномъ песенникъ, "Русскій Гудочникъ", особенно въ пъснъ "Кузнецъ", гдъ были такія строфы:

> "Богачъ золотомъ гордится И не терпить бъдняка, А бѣднякъ день-ночь трудится Изъ насущнаго куска... Тукъ, тукъ! Въ десять рукъ Пріударимъ, братцы, вдругъ! Богачъ бъднымъ богатветъ, Знай, трудись, не говори! А глядишь, не пожалветь, Хоть я съ голоду умри! Тукъ, тукъ! и проч. Дѣлать нечего, трудами Будемъ горе прогонять, Знать, скупыми богачами Намъ на свътъ не бывать! Тукъ, тукъ и проч."

"Кромъ того, -- сообщаль комитеть -- что стихи сій выражають и нельную мысль и совершенно несвойственное народному нашему характеру чувство, и что изъявленіе подобныхъ понятій, какъ могущихъ возбудить непріязненное и даже завистливое чувство въ нижнемъ классъ къ людямъ болъе зажиточнымъ, ни въ какомъ случать нельзя дозволять къ печати, а тъмъ менъе слъдовало пропускать приведенную пъснь въ книжкъ именно для низшаго сословія предназначенной 2).

<sup>1) &</sup>quot;Шукинскій сборникъ", М., 1902 г., I, 309. 2) Ibidem, 311.

Мобилизація цензурныхъ комитетовъ Небывалое общественное подавленіе. Любопытное инсьмо Ив. Киркевскаго. Характерная каррикатура.

Всъмъ цензурнымъ комитетамъ было теперь очень и очень нелегко справляться съ массою работы, о взникавшей благодаря перечитыванію матеріала по нъскольку разъ, а петербургскій комитетъ прямо изнемогалъ, и предсёдатель его такъ просиль Уварова объ увеличеніи штата: "При увеличивающихся занятіяхъ цензоровъ по періодическимъ изданіямъ, разсмотрівніе которых і требуеть теперь гораздо боліве времени и значительно усиденнаго вниманія, цензорамъ ніть никакой физической возможности исполнять съ успъхомъ требованія по разсмотрѣнію рукописей" 1).

Молодежь особенно стала спеціализироваться на уловленіи истиннаго смысла безцвътныхъ статей журналовъ, думая въ нихъ найти хоть что-нибудь для удовлетворенія своего мятущагося духа. Уваровъ отвівчаль на это приказаніемъ уни-

верситетамъ совершенно прекратить выписку журналовъ и газетъ...

Словомъ, къ декабрю надъ обществомъ повисла непроницаемая свинцовая туча. "Тъ, которые уже склонялись къ тому, чтобы считать мысль въ числъ человъческихъ достоинствъ и потребностей, теперь — записываетъ Никитенко — опять обратились къ безсмыслью...... произволъ-въ апогев: никогда еще не почитали его столь законнымъ, какъ нинъ..... Наука блъднъетъ и прячется. Невъжество возводится въ систему. Еще немного-и все, въ теченіе полутораста лѣтъ созданное Петромъ и Екатериной, будеть въ конецъ низвергнуто, затоптано... И теперь уже простодушные люди со вздохомъ твердять: «видно наука, и впрямь, дъло нъмецкое, а не наше».

"Тенерь въ модъ патріотизмъ, отвергающій все европейское, не исключая науки и искусства, и увъряющій, что Россія столь благословенна Богомъ, что проживеть безъ науки и искусства. Патріоты этого рода не имѣютъ понятія объ исторіи и полагають, что Франція объявила себя республикой, а Германія бунтуетъ отъ того, что есть на свътъ физика, химія, астрономія, поэзія, живопись и т. д. Они точно не знають, что такое была Византія.... въ ней наука и искусство были въ страшномъ упадкъ.... Видно по всему, что дъло Петра В. имъетъ и теперь враговъ не менъе, чъмъ во времена раскольничьихъ и стрълецкихъ бунтовъ. Только прежде они не смъли вылъзать изъ своихъ темныхъ норъ. куда загнало ихъ правительство, поощрявшее просвъщение. Теперь-же всъ подпольные, подземные, болотные гады выползли, услышавъ, что просвъщение застываеть, цененветь, разлагается 2.

Страхъ и ужасъ, наводившіеся комитетомъ 2 апреля, не встречали сочувствія даже и въ людяхъ, во всемъ согласныхъ съ политическимъ курсомъ того времени. Вотъ что писалъ Погодину М. А. Дмитріевъ, достаточно изв'єстный своей "юридической" — по-просту, доносительной поэзіей по адресу Вълинскаго: "Мив сказывали, что будто Голохвастовъ запретилъ вашу статью. Да что же это такое... До чего же, наконецъ, хочетъ онъ довести нашу литературу и человъческую мысль русскаго человъка? Неужели мы одни во всемъ міръ лишены права мыслить и печатать? Ибо цензура Голохвастова равняется запрещенію печатать... " 3). Въ другомъ его письмъ находимъ: "Никогда запрещеніе мысли

1) *Н. Барсуков*, н. с., IX., 289. 2) "Дневникъ", "Рус Старина", 1890, II, 389, 391—392. 3) *Н. Барсуков*, н. с. IX, 285.

не доходило до этой степени! Насъ надуваютъ знаніями, какъ пузырь; а посл'в его и завяжуть, чтобъ они не выскочили наружу. Никогда этого не было" 1).

Самъ Погодинъ, несмотря на свою сугубую благонамъренность, мучился цензорами "Москвитянина" и въ концъ концовъ ръшилъ обратиться лично къ государю съ жалобой на лютость цензуры. Когда объ этомъ намъреніи узналъ Ив. Киръевскій, то онъ написалъ ему письмо, имъющее большой интересъ для

характеристики тогдашнихъ его воззрвній:

"Ты пишешь ко мнъ, что не худо бы литераторамъ представить адресъ императору объ излишнихъ и стеспительныхъ действіяхъ цензуры. Сначала я оставиль эту мысль безь большого вниманія, какъ несбыточную. Потомъ, однако, когда я обдумаль твой характерь, и что у тебя часто отъ первой мысли до дъла бываетъ полшага, — тогда я испугался и за тебя, и за дъло. Подумай: при теперешнихъ безтолковыхъ переворотахъ на западъ время-ли подавать намъ адресы о литературъ? Конечно, цензурныя стъсненія вредны для просвъщенія и даже для правительства, потому что ослабляють умы безъ всякой причины; но всв эти отношенія ничего не значать въ сравненіи съ текущими важными вопросами, которыхъ правильнаго ръшенія намъ надобно желать отъ правительства. Не велика еще бъда, если наша литература будетъ убита на два или на три года. Она оживеть опять. А между тъмъ, подавать просительные адресы въ теперешнее время значило бы ноставить правительство во враждебное или, по крайней мъръ, въ недовърчивое отношение къ литерторамъ, что гораздо хуже, потому что можетъ повести къ слёдствіямъ неправильнымъ и вреднымъ. Правительство теперь не должно бояться никого изъ благомыслящихъ. Оно должно быть увърено, что въ теперешнюю минуту мы всё готовы жертвовать всёми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россію отъ смутъ и безполезной войны. Мы должны желать только того, чтобы правительство не вижшало насъ въ войну по какойнибудь прихоти или по дружбъ къ какому-нибудь шведскому или... королю; чтобы оно не пошло давить нашихъ словенъ виъстъ съ нъицами; чтобы оно не возмущало народъ ложными слухами о свободъ и не вводило бы никакихъ новыхъ законовъ, покуда утишатся и объяснятся дела на западе, чтобы, напримерь, оно не дълало инвентарей въ помъщичьимъ имъніямъ, что волнуетъ умы несбыточными предположеніями; чтобы оно не позволяло фабрикамъ безъ всякой нужды заводиться внутри городовъ и особенно столиць, когда онъ съ такою же выгодою могуть стоять за нъсколько версть отъ заставы, и пр., и пр. Впрочемъ, всего въ письмъ не перескажень" 2).

Въ заключение не могу не сказать нѣсколькихъ словъ объ очень остроумной каррикатурѣ, ходившей, какъ разъ въ концѣ 1848 г., по рукамъ и даже гдѣ-то тайно продававшейся. Были нарисованы три бутылки: одна съ шампанскимъ; пробка вылетѣла и въ искристомъ фонтанѣ изъ бутылки выбрасываются корона, тронъ, конституція, король, принцы, министры... Это — Франція. Другая съ чернымъ густымъ пивомъ, изъ мутной влаги котораго выжимаются короли, гросгерцоги, герцоги еtс. Это — Германія. Третья бутылка съ русскимъ пѣнникомъ. На пробкѣ, крѣпко обтянутой прочной бечевкой, наложена казенная печать съ огломъ... Это — тогдашняя Россія... 3).

<sup>1)</sup> Ibidem, 395. 2) Ibidem, 303—304.

з) М. А. Корфъ, "Изъ записокъ", "Рус. Старина", 1900 г., Ill, 569.

## 1849 годъ.

Забвеніе смутному времени и понизовой вольниць. Заключеніе въ кръпость Ю. О. Самарина.

Дъятельность комитета 2 апръля въ 1849 г. выразилась прежде всего въ выговоръ цензору, пропустившему статью С. М. Соловьева о смутномъ времени въ первомъ нумеръ "Современника". По предложенію Бутурлина, Уваровъ предписываль предсъдателю петербургскаго цензурнаго комитета:

"Не входя въ критическій разборъ самой статьи и не встрычая въ ней ничего предосудительнаго по духу ея изложенія, нельзя, однако, не остановиться на слыдующихъ помыщенныхъ въ ней цитатахъ.

"Мы видъли, какой быль характеръ возстанія съверной страны и кто стояль подъ знаменами Болотникова; пришедши подъ Москву, Болотниковъ тотчасъ объявиль цёль и характерь своего возстанія; въ столицё явились оть него листы съ воззваніями къ самому низшему слою народонаселенія: «И велят», --- пишетъ московское духовенство къ областному, --- боярскими холопами побивати своихъ боярг и жены ихг, и вотчины и помъстья ихг сулятг; и шпынямг и безыменным ворам велят гостей и всъх торговых модей побивати и животы их грабити; и призывають ихь, воровь, кь себь и хотять имь давать боярство и воеводство, и окольничество, и дъячество». Далъе: «Послъ этого успъха самозванецъ и Лисовскій пошли далъе, приближаясь къ столицъ, и вездъ находили союзниковъ: они находили ихъ въ черни, объявивъ крестъянамъ, что они вольны захватывать земли господт своихт, служившихт Шуйскому, вольны даже жениться на дочерях господских. Подобныя подробности, составляя достояніе исторіи, могуть, конечно, въ такомъ смыслів входить въ составъ спеціальныхъ трудовъ по сей части, имфющихъ свой особый кругъ читателей, но помъщение ихъ въ журналь, расходящемся въ большомъ количествъ и во всъхъ классахъ народа, нельзя не признать ни полезнымъ, ни соотвътствующимъ цъли подобныхъ изданій. Въ исполненіе послёдовавшаго по сему предмету высочайшаго повельнія, покорныйше прошу в. пр-во сдылать пропустившему означенную статью ценвору соотвътственное вразумление" 1).

Аналогичное дёло возникло и по поводу статьи, описывающей обряды крестьянь Царевококшайскаго уёзда и напечатанной сначала въ "Казанскихъ Губернскихъ Вёдомостяхъ", а потомъ въ "Вёдомостяхъ Московской Городской Полиціи". Тамъ комитетъ не одобрилъ одной народной пёсни:

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій еtc", 256—257.

"И широко Волга разстилалася, Съ крутымъ берегомъ сравнялася; Со желтымъ пескомъ сомѣшалася; Подняла Волга всѣ горы, долы; Оставляла одинъ мягкій лугъ; На тотъ лужокъ, на зелененькій Соходилися люди добрые, Люди добрые да хорошіе,-Все разбойнички-душегубнички. Они думали думу крѣпкую, Думу крѣпкую за единое: Мы пойдемъ-ка на большой базаръ, На большой базаръ, на большу пристань; Купимъ-ка, братцы, легку лодочку, Легку лодочку, самолеточку. Хорошо лодка изукрашена, Молодымъ гребцамъ изусажена, Грянемъ, братцы, на ту сторону, На ту сторону, въ нову слободу; Зайдемъ-ка мы во царевъ кабакъ, Купимъ-ка мы зелена вина, Зелена вина полтора ведра; Сложимся мы по рублику, Какъ по рублику съ полтиною".

"Эта пѣсня,—по мнѣнію комитета,—какъ будто бы имѣющая предметомъ прославленіе порочнаго удальства, хотя и могла бы допущена быть въ какомълибо спеціальномъ сборникѣ, исключительно предназначенномъ для матеріаловъ, изображающихъ древній бытъ и характеръ народа, но помѣщеніе подобныхъ произведеній въ газетахъ, ежедневно обращающихся во всѣхъ, а въ томъ числѣ и въ самомъ низшемъ сословіи, доступномъ, при степени своего образованія, всякимъ вліяніямъ, не можетъ быть допускаемо; почему онъ и положилъ сдѣлать (чрезъ министра внутреннихъ дѣлъ) соотвѣтственное вразумленіе редакціямъ "Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" и "Московскихъ Полицейскихъ Вѣдомостей".

Гораздо крупнъе и многообразнъе дъло Ю. О. Самарина.

Служа въ Ригѣ при губернаторѣ А. А. Аракчеевѣ, Самаринъ былъ очень недоволенъ его "нѣмецкой политикой" и вотъ въ результатѣ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, написалъ и пустиль въ обращеніе съ рукъ на руки свои "Рижскія письма" 1). Горячо и довольно рѣзко въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выраженныя мысли его, какъ и слѣдовало ожидать, произвели шумъ. "Письма" шибко ходили въ высшемъ кругу и, конечно, не избѣгли комитета 2 апрѣля... Въ результатѣ 5 марта Самаринъ сидѣлъ уже въ Петропавловской крѣпости, сначала даже въ казематѣ. Вотъ что пишетъ объ этомъ его братъ, Д. Ө.:

"17-го марта, въ 9 часовъ вечера, явился въ крѣпость фельдъегерь и повезъ Ю. О. прямо къ государю въ зимній дворецъ. Императоръ Николай приняль его наединѣ въ своемъ кабинетѣ. Въ тотъ же вечеръ, вернувшись домой, Ю. О. записалъ слова, сказанныя ему государемъ. Приводимъ ихъ въ точности, согласно собственноручной его записи: «Государь: Понимаете-ли вы ваше положеніе?—Сознаю, государь, что я виноватъ.—Въ такомъ случаѣ, по русской по-

<sup>1)</sup> Они вошли въ VII т. его сочиненій, изд. 1889 г.

словиць, повинной головы и мечь не съчеть. Я быль всегда другомъ вашихъ родителей и васъ хотвлъ не казнить, а спасти; теперь садитесь. Понимаете-ли вы, въ чемъ вы виноваты? Вы были посланы съ норучениемъ отъ вашего начальника и вы исполнили его, какъ я хочу думать, добросовъстно; но рядомъ съ этимъ вы вели записки и вносили въ нихъ свои сужденія о предметахъ, которые до васъ не касались. Въ этомъ еще нътъ гръха; что человъкъ думаетъ и пишетъ про себя, тому судья одинъ Богъ. Но вы пошли далъе: вы составили изъ своихъ записокъ книгу и сообщили ее своимъ близкимъ знакомымъ, какъ вы писали въ первомъ своемъ рапортв, а во второмъ вы высчитали 13 человъкъ. Удивляюсь, что у васъ столько друзей. Я живу дольше васъ и нашелъ ихъ не болье трехъ, которымъ я могу говорить все отъ души. Нъкоторые изъ вашихъ друзей оказались недостойными вашей довъренности. Это уже было преступление противъ служебныхъ обязанностей вашихъ, и вы сами знаете законы лучше меня; вы знаете, чему это васъ подвергало. Но я хочу думать, что вы увлеклись авторскимъ самолюбіемъ, желаніемъ блеснуть ученостью и умомъ, которымъ васъ одарилъ Вогъ; но сообразили-ли вы, къ чему велъ вашъ поступокъ? Вы не давали, говорите вы, коцій съ вашихъ писемъ, но вы не запрещали брать ихъ, и ваша книга разошлась по рукамъ, такъ что теперь и я ее остановить не могу. Обращаюсь къ содержанію ея (государь взяль книгу въ руки). Не говоря уже о томъ, что многое въ томъ, что вы пишете, неверно и лживо, что я могъ бы доказать однимъ словомъ 1), вы, очевидно, возбуждали вражду нъмцевъ противъ русскихъ, вы ссорили ихъ, тогда какъ слъдуетъ ихъ сближать; вы укоряете цълыя сословія, которыя служили върно; начиная съ Палена, я могъ бы высчитать до 150 генераловъ. Вы хотите принужденіемъ, силою сдёлать изъ нёмцевъ русскихъ, съ мечомъ въ рукахъ, какъ Магометъ; но мы этого не должны, именно потому, что мы христіане. Вы писали подъ вліяніемъ страсти; я хочу думать, что она была раздражена личными непріятностями и оскорбленіями. Но вы нападали и на правительство и на меня, ибо что правительство, что я — все одно, хотя я и слышаль, что вы отделяете меня оть правительства, но я этого не признаю. Какъ вы можете судить правительство? Правительство многое знаеть. чего оно не высказываетъ до времени и держитъ про себя. Вы пишете: «если мы не будемъ господами у нихъ» и т. д., т. е. если немцы не сдълаются русскими, русские сделаются немцами; это писано было въ какомъ-то бреду; русские не могутъ сдёлаться нёмцами; но мы должны любовью и кротостью привлечь къ себъ нъмцевъ. Вы прямо мътили на правительство: вы хотъли сказать, что со времени императора Петра I и до меня, мы всв окружены немцами и потому сами нѣмцы. Понимаете, къ чему вы пришли: вы поднимали общественное мнѣніе противъ правительства; это готовилось повтореніе 14 декабря.—Я перебилъ увъреніемъ, что никогда не имълъ такого намъренія. Върю, что вы намъренія не имъли, но вотъ къ чему вы шли <sup>2</sup>). Васъ слъдовало отдать подъ судъ и васъ

<sup>1) &</sup>quot;Осенью 1875 г., при чтеніи этой записки своему брату, Ю. Ө., дойдя до этого м'вста, сказалъ: «тутъ я прервалъ государя, сказавши: я могу, государь, ошибалься, но сознательной и нам'вренной лжи въ моей книгѣ нътъ».

Д. Самаринъ.

<sup>2) &</sup>quot;Въ 1875 г. Ю. О. добавилъ на словахъ, что государь при этомъ высказалъ, что его книга ведетъ къ худшему, чъмъ 14 декабря, такъ какъ она стремится подорвать довъре къ правительству и связь его съ народомъ, обвиняя правительство въ томъ, что оно національные интересы русскаго народа приноситъ въ жертву нъмдамъ". — Д. С.

судили бы, какъ преступника противъ служебныхъ обязанностей вашихъ, противъ присяги, вами данной, противъ правительства. Вы сами знаете, что вы бы сгинули навсегда. Много есть молодыхъ людей, которые пострадали за то же, которыхъ я лично не знаю и не могу знать; но я васъ зналъ; я зналъ про ваши способности, зналъ, что вы были воспитаны вашими родителями въ твердыхъ правилахъ, и думалъ, что у васъ доброе сердце, и потому я васъ не хотвлъ погубить. Я отослаль вась въ крвность, чтобы вы имвли время наединв одуматься; я вась не предаль суду, а посадиль въ крвность, желая вась спасти. Я сдъдаль это тою деспотическою властью, противъ которой, в роятно, и вы не разъ же возставали. Вы стояли на краю пропасти. Случай даль мнв возможность узнать человъка достойнаго 1), котораго и глубоко уважаю; самъ Богъ вложиль мнъ въ сердце мысль послать его къ вамъ, чтобы испытать васъ; я хотвлъ узнать, не ожесточились-ли вы. Онъ мнъ засвидътельствовалъ, что вы приняли наказание какъ должно, что у васъ доброе сердце; я не ошибся. Теперь вы должны совершенно перемъниться, служить, какъ вы присягали, върою и правдою, а не нападать на правительство. Мы всё должны такъ служить; я самъ служу не себъ, а вамъ всемъ; и я обязанъ наводить заблуждающихся на путь истины; но я никому не позволю забываться; я не должень этого по той же самой присягв, которой и я въренъ. Теперь это дъло конченное. Помиримся и обнимемся. Вотъ ваша книга; вы видите, что она у меня и остается здёсь. — Государь, въ продолженіе всей жизни я буду стараться заслужить эту минуту.—Повзжайте теперь въ Москву и успокойте вашихъ родителей; повзжайте завтра, если соберетесь; ступайте сейчасъ къ министру внутреннихъ дёлъ и скажите ему, что я васъ отпускаю. Въ Москвъ мы, я надъюсь, увидимся, и тамъ вы узнаете, какой родъ службы я вамъ предназначилъ. Вы будете служить въ Москвъ, въ глазахъ вашихъ родителей; это для васъ лучше, чёмъ здёсь, гдё вы можете подвергнуться непріятностямъ и дурнымъ вліяніямъ" 2).

Слухи о закрытіи университетовъ. Ръшительная статья Давыдова и Уварова. Неудовольствіе государя. Обвинительный акть Уварова комитету 2 апръля. Исходъ дъла.

Какъ разъ въ тотъ день, когда Николай I бесъдовалъ съ Самаринымъ, надъ головой графа Уварова разразилась небывалая гроза, послъдстіемъ которой и былъ скорый его уходъ съ министерскаго поста... Этотъ инцидентъ настолько интересенъ и характеренъ, что я остановлюсь на немъ съ соотвътственными подробностями.

Начало 1849 г. совпало съ такими ужасными слухами, которые приводили въ трепетъ людей самыхъ разнообразныхъ: предполагалось, какъ говорили всюду, совершенное закрытіе университетовъ и всёхъ вообще высшихъ учебныхъ заведеній...

Этоть необыкновенный проекть предложень быль Бутурлинымь, увёнчаннымь за сей славный подвигь нёсколькими стихами въ извёстной пьесё "В. Г. Бёлинскій":

<sup>1)</sup> Духовникъ государя, протопресвитеръ Бажановъ. 2) "Сочиненія Ю. Ө. Самарина", изд. 1889 г., т. VII, ХС-ХСІІІ.

Фанатикъ ярый Бутурлинъ, Который, не жалѣя груди, Бѣснуясь, повторялъ одно: "Закройте университеты— И будетъ зло нресѣчено!"... О, мужъ безсмертный! не воспѣты Еще никъмъ твои слова, Но твердо помнитъ ихъ молва! Пусть червь тебя могильный гложетъ, Но сей совѣтъ тебъ поможетъ Въ потомство перейти върнъй, Чѣмъ томъ исторіи твоей...¹)

Надо-ли говорить, какъ встръчалась эта надвигавшаяся реформа? Даже гр. Уваровъ, никогда не бывшій врагомъ образованія, лишь бы оно получалось "нормальными", по его мнънію, путями и способами—видълъ въ подобномъ проектъ несомнънное зло, не говоря уже о силъ, которую за его счетъ забирали другіе...

Понимая, что все равно скоро придется оставить свой пость, ежеминутно шокируемый верховенствомъ комитета 2 апръля и уже не сомнъвавшійся въ немилости государя—Уваровъ ръшился на очень отвътственный шагъ.

Въ мартовской книжкъ "Современника" появляется никъмъ не подписанная статья "О назначении русскихъ университетовъ и участии ихъ въ общественномъ образовани". Авторомъ ея былъ И. И. Давыдовъ, директоръ педагогическаго института, върный слуга тянувшаго его министра, постоянный его апологетъ и восхвалитель. Редакторомъ же статьи и цензоромъ былъ самъ Уваровъ...

Не имъя возможности, да, пожалуй, и надобности приводить ее въ болъе или менъе полномъ видъ, я ознакомлю читателей лишь съ вступленіемъ и заключеніемъ, изъ которыхъ будетъ ясна и вся статья, особенно, если вникнуть въ дальнъйшіе фазисы этого дъла.

"Съ недавняго времени въ обществъ начали обращаться мысли о преобразованіяхъ по части народнаго просв'ященія, въ особенности университетовъ. На Запад'я страсть къ преобразованіямъ, недовольство своимъ состояніемъ, пренебреженіе къ преданіямь — общій недугь людей безь прошедшаго и будущаго, живущихь для одного настоящаго. Для такихъ людей не существуеть ни въра, ни законъ, ни права, ни обязанности: они пользуются смутами, въ чаду властолюбія и своекорыстія. Но въ православной и боголюбимой Руси благоговъніе въ Провидънію, преданность Государю, любовь къ Россіи—эти святыя чувствованія никогда не переставали питать всёхъ и каждаго; ими спасены мы въ годины бъдствій; ими возвыщены на степень могущественнъйшей державы, какой не было въ міръ историческомъ. Въ благодарственномъ умиленіи къ Подателю всёхъ благь и Самодержцу намъ остается лишь только наслаждаться этими благами. Ложныя лишь только понятія о томъ, что совершается въ нашихъ глазахъ, производятъ недовольство существующимъ и несбыточныя мечты о нововведеніяхъ. Достаточно показать назначеніе и благотворное участіе русских университетов в общественном образованіи. чтобы обнаружить легкомысліе поверхностныхъ мечтателей и удичить ихъ въ несправедливости. За правое дёло будутъ говорить исторія и статистика".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Полярная Звѣзда" на 1859 г., книжка пятая, Лондонъ, 1859 г., 51—52.

Заканчивалась статья следующими словами:

"Итакъ, — мысли объ университетахъ, пускаемыя въ общественное образованіе людьми поверхностными, уничтожаются историческими доводами и статистическими выводами. Разливать благотворный свѣтъ современной науки, немеркнущій въ вѣкахъ и народахъ, хранить во всей чистотѣ и богатить отечественный языкъ, органъ нашего православія и самодержавія, содѣйствовать развитію народной самобытной словесности, этого самопознанія нашего и цвѣта жизни, передавать юному поколѣнію сокровища мудрости, освященной любовью къ вѣрѣ и престолу, — вотъ назначеніе русскихъ университетовъ и участіе ихъ въ общественномъ образованіи. Они, какъ міръ Вожій, которому служатъ зерцаломъ, никогда не старѣютъ, а лишь только обновляются и совершенствуются. Подъ ихъ сѣнію воспитываются и ученые, и писатели, и мужи государственные. Отъ кафедръ университетскихъ разливается свѣтъ народнаго образованія въ училища всѣхъ вѣдомствъ. Отсюда образованные, благородные юноши ежегодно исходятъ на вѣрное служеніе обожаемому Монарху" 1).

По отзывамъ современниковъ, статья произвела сильное впечатление; журналъ ходилъ изъ рукъ въ руки.

Но вотъ черезъ нъсколько дней, а именно 17 марта, Бутурлинъ пишетъ гр. Уварову:

"При обозрѣніи нашей журналистики за текущій мартъ, комитетъ, высочайше утвержденный во 2-й день апръля 1848 года, остановился на помъщенной въ «Современникъ», никъмъ не подписанной статьъ: «О значении русскихъ университетовъ и участіи ихъ въ общественномъ образованіи». Въ статью сей авторъ, исходя отъ того, что «съ недавняго времени въ обществъ начали обращаться мысли о преобразованіяхъ по части народнаго образованія, въ особенности университетовъ>, -- выставляетъ себя поборникомъ сихъ высшихъ учебныхъ заведеній и старается, защитивъ икъ отъ мнимыхъ ложныхъ толковъ въ публикъ, доказать необходимость сохраненія оныхъ. Статья сія, по внюшиему ея изложенію, не имжеть ничего предосудительного. Напротивь, вездж говорится въ ней о приверженности и благодарности къ правительству, о преданности государю, о любви къ Россіи и пр. Но если вникнуть во внутренній ся смысль, то ясно, что здъсь есть неумъстное для частнаго лица вмъщательство въ дъло правительства и, сверхъ того, подъ благовидною оболочкою сокрыта такая тайная мысль, выраженія которой отнюдь не надлежало допускать въ печати. Всемъ въ Петербурге извъстенъ разнесшійся съ недавняго времени слухъ, что правительство имъетъ въ виду преобразовать университеты. Справедливъ-ли сей слухъ, или нътъ, но вдругъ, среди этого общаго говора, является въ печати, передъ большою массою журнальныхъ читателей, статья, гдь — какъ-бы въ отвътъ на приписываемое правительству намфреніе — университеты защищаются противъ порицаній, пускаемыхъ «въ общественное мевніе» людьми поверхностными, гдв частное лицо принимаеть на себя разбирать и определять, тономъ законодателя, сравнительную пользу учрежденій государственныхъ, каковы университеты и другія учебныя заведенія; гдъ оно впередъ уже воність противь всякихъ преобразованій и всякаго къ нимъ прикосновенія; гдф, наконець, въ числф оправданій противъ выведенныхъ имъ же

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1849 г., XIV, 37-46.

саминъ порицаній, то же частное лицо дозволяеть себъ разныя странныя неприличія, напримъръ, приведеніе—въ видъ факта, относящагося къ похвалъ университетовъ, --- что въ нихъ значительно уменьшилось нын в число учениковъ изъ духовнаго званія, какъ бы званіе сіе было разсадникомъ людей зловредныхъ. Комитеть не оспариваеть, что сіи разсужденія могли бы быть представлены отъ автора на благоусмотръніе высшаго начальства въ видъ скромныхъ желаній человъка, почитающаго себя близко знакомымъ съ этимъ дъломъ. Но то, что при семъ направлении могло бы быть признано въ нихъ благонамъреннымъ, принимаетъ совствить иной видъ, являясь въ печати, въ журналть. Такое предание вопроса правительственнаго на судъ публики, такой призывъ къ общественному мненію, представляють явление столь же новое, сколько и нетерпимое въ общественномъ нашемъ устройствъ. Если допускать подобныя статьи, то не будетъ предначертаній правительства, которыя, сдёлавшись какъ-либо извёстными публикъ, не могли бы быть опровергаемы въ видъ возраженій противъ мнимыхъ частныхъ мнъній, а тогда журналы поставять себя судьями вопросовь государственныхъ и вивсто того, чтобы—какъ въ сей же статью сказано—«за правое дело стояла исторія,» за свое діло будеть пропов'ядывать журналистика. Въ этомъ точно смысль, какъ дошло до свъдънія членовъ комитета, статья сія понята и оцьнена уже и многими въ нашей публикв, обратившей на нее особенное внимание именно по связи съ вышеупомянутыми слухами. Вследствие сего комитеть полагаль предоставить вашему сіятельству, съ одной стороны, привести въ извъстность сочинителя означенной статьи, а съ другой, поставивъ въ виду редакторамъ всъхъ вообще журналовъ и «Современника» въ особенности, а также и цензорамъ, что правительство съ неудовольствіемъ видёло появленіе сей статьи въ печати, внушить имъ, чтобы впредь ничего подобнаго не было допускаемо. Таковое заключеніе комитета Государь Императоръ, собственноручною на журналь онаго резолюціею, изволиль 16-го сего марта утвердить, изъявивь съ симъ вмъстъ высочайшую волю «знать, какт сіе могло быть пропущено?»

"Сообщая о сей высочайшей воль вашему сіятельству для зависящаго исполненія, покорньйше вась, милостивый государь, прошу почтить меня увъдомленіемь, какъ объ имени сочинителя статьи, такъ и по содержанію сдъланнаго Государемь

Императоромъ вопроса" 1).

Тр. Уваровъ понядъ, что несетъ за собой удовлетвореніе требованій Бутурлина; не могъ онъ не сознавать и того исключительнаго положенія, въ которое самъ быль поставленъ всей этой исторіей. Очевидно, надо было продолжать дѣйствовать рѣшительно. Рѣшеніе подсказывалось само собою: нужно было бороться аналогичными средствами—причинить непріятность комитету, ставъ ближе къ государю. И воть 21 марта Уваровъ представляетъ очень необычный докладъписьмо, въ которомъ даетъ волю чувствамъ, накипѣвшимъ за годъ своего неавторитетнаго положенія...

"Дъйствительный тайный совътникъ Бутурлинъ сообщилъ мнъ заключеніе комитета, высочайте учрежденнаго 2 апръля 1848 г., о статьъ, которая напечатана въ «Современникъ», подъ названіемъ: «О значеніи русскихъ университетовъ и участіи ихъ въ общественномъ образованіи». Къ этому онъ присовокупилъ,

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, н. с., Х, 530-532. Курсивъ подлинника.



Гр. С. С. Уваровъ.

(Съ гравюры проф. Н. Уткина).

что вмъстъ съ утвержденіемъ положенія комитета, Вашему Императорскому Величеству благоугодно было изъявить высочайшую волю: Знать, кака сіе могло быть пропущено. Поводомъ къ обвиняемой статьъ, какъ сказано въ самомъ ея началь, было то, что въ столичномъ общество начали обращаться мысли о преобразованіях по части народнаго просепщенія, въ особенности университетовъ. Комитетъ 2 апръля, съ своей стороны, уяверждаетъ, что «всъмъ въ Петербургъ извъстенъ разнесшійся съ недавняго времени слухъ, что правительство имъетъ въ виду преобразовать университеты». Дъйствительно, съ нъкотораго времени были распространяемы въ здъшней столицъ подобные нелъные слухи, и я сміно сказать, что оть этого обстоятельства, оть такой молвы нельзя было ожидать ничего благопріятнаго. Однако, я считаль не заслуживающими серьезнаго вниманія всв толки людей, незнакомыхъ съ сущностью учебнаго устройства: ибо мив должно было быть извъстно, что въ кругу государственнаго управленія, правительственная власть заключается единственно въ повелъніяхъ Вашего Императорскаго Величества и въ исполнителяхъ священной воли вашей. Ваше Императорское Величество не изволили изъявлять мив Августвищей мысли объ уничтоженіи или преобразованіи нашихъ высшихъ учебныхъ учрежденій; напротивъ того, всегда благодушно ободряемый снисходительнымь вниманіемь Вашимь въ устройству учебныхъ заведеній министерства, я еще недавно удостоился слышать изъявленіе столь драгоцівнаго для меня удовольствія Вашего Величества на счеть похвальнаго общаго духа и порядка, сохранившихся и въ сіе тяжкое время между обучающимся юношествомъ министерства народнаго просвъщенія. Я позволиль себъ сказать, что ходившіе по городу ложные слухи не могли произвесть д'яйствіе благопріятное, и миж извъстно, что они уже проникли во внутреннія губерніи имперіи; что они успали накоторыма образома потревожить тама умы жителей; что родители опасаются за дальнъйшее существование высшихъ учебныхъ заведений, а съ твиъ вивств и за средства къ окончательному образованію детей своихъ. Эти не безвредные толки не ограничивались, однако, молвою о столичномъ говоръ; они нашли себъ опору и подкръпленіе въ подробной Запискю, которая также стала ходить по рукамъ, которая направлена прямо противъ общей системы народнаго образованія, принятой русскимъ правительствомъ со временъ Цетра Великаго, и въ особенности противъ нашихъ университетовъ, противъ ихъ существованія и пользы, которая, наконець, требуеть уничтоженія всёхь русскихь университетовь, оставляя только одинъ деритскій неприкосновеннымъ. Не утруждая Ваше Императорское Величество представленіемъ, которое въ нѣкоторыхъ видахъ могло бы показаться доносомь, я и туть счель достаточнымь ограничиться словеснымъ объяснениемъ по этому предмету съ генералъ-адъютантомъ гр. Орловымъ. Въ это время была мнъ представлена статья, появившаяся потомъ въ "Современникв", — статья, во которой не находится ни мальйшаго намека ни на эти толки, ни на слухи о намъреніях правительства, о коихъ говоритъ комитеть, — статья, написанная съ благонамъренностію, съ нелицемърною преданностью правительству, съ знаніемъ предмета и настоящаго положенія учебной части, наконецъ, съ любовью къ просвъщенію истинному и благотворному. Общественное мижніе учащихъ и учащихся нуждалось въ скромной повтркт и поясненім — и я, не обинуясь, призналь, что эта статья можеть содъйствовать косвенно къ исправленію возбужденныхъ въ публикъ превратныхъ толковъ и опибочныхъ

понятій. Комитеть 2 апрыля самь принуждень сказать и говорить, что статья эта, по вившнему ея изложеню, не имветь ничего предосудительнаго, что, напротивъ, вездъ говорится въ ней о приверженности и благодарности къ правительству, о преданности къ государю, о любви къ Россіи и проч. . При всемъ томъ комитетъ, вникнувъ, какъ сказано въ отношени дъйствительнаго тайнаго совътника Бутурлина, во внутренній смысль ся, видить въ ней «неумъстное для частнаго лица вмёшательство въ дёло правительства». — Какой цензоръ или критикъ можетъ присвоить себъ даръ, не доставшійся въ удъль смертному-даръ всевиденія и проницанія внутрь природы и человека, — даръ въ выраженіяхъ преданности и благодарности открывать смыслъ совершенно тому противоположный? — Я вижу себя принужденнымъ откровенно замътить на это, что стремление, не повольствуясь видимымъ смысломъ, прямыми словами и честно высказанными мыслями. доискиваться какого-то внутренняго смысла, видёть въ нихъ одну лживую оболочку, подозрѣвать тайное значеніе, - что это стремленіе неизбѣжно ведеть къ произволу и неправеднымъ обвиненіямъ въ такихъ намфреніяхъ, которыя обвиняемому и на мысль не приходили 1). Такимъ образомъ, статью, написанную въ чистыйшемь духы, можно представить «вмпиимельствомь частнаго лица во доло правительства. Писателя благонам вреннаго, опровергающаго порицанія, пускаемыя въ общество людьми новерхностными объ одномъ изъ вопросовъ народнаго образованія и обученія, можно обвинить свя принятіи тона законодателя, разбирающаго пользу государственных учрежденій». Если писатель скромно и съ убъжденіемъ человъка знающаго дъло исчисляеть пользу русскихъ университетовъ и показываетъ, въ какой мере устройство, данное имъ правительствомъ, соотв'ятствуетъ благой ихъ ц'яли, то можно сказать про него «что частный человьки впереди уже вопісти противи всякихи преобразованій и всякаго ки нимз прикосновенія. Когда духовное юношество удерживается въ предълахъ духовных учебных заведеній, какъ отъ того, что заботливостію ихъ начальства они поставлены нынъ на выстую степень совершенства, такъ и отъ увеличившейся потребности въ молодыхъ людихъ, основательно обученныхъ, для опредъленія на м'вста священниковъ, то даже этотъ фактъ неоспоримый, значительно уменьшившій число университетскихъ студентовъ изъ духовнаго званія, можно взять за основаніе, чтобы наперекоръ очевидности взвести на автора «будто онъ духовное званіе выдаетт за разсадникт людей зловредных э. Комитеть 2 апръля признаетъ снова, что сіи разсужденія могли быть представлены на усмотръніе высшаго начальства; что при семъ направленіи они могли быть признаны благонамъренными». Потомъ, вопреки мнѣнію своему, представляетъ эти благонамѣренныя разсужденія въ печати, какъ будто «преданіем» вопроса правительственнаго на суда публики». Опять нахожусь въ необходимости сказать откровенно, что статья благонамъренная, -- и комитетъ самъ двукратно призналъ ее такою, -- не можетъ отъ того только, что она напечатана, сдёлаться внезапно столь преступною, какою потомъ она выставляется. Въ заключение всего комитетъ полагаетъ поставить редакторамъ вспхг журналовт на видъ, что «правительство ст неудовольствием» видоло появление сей статьи въ печати». За появление статьи въ печати отвът-

<sup>1)</sup> Если бы гр. Уваровъ помнилъ эту простую истину не только при защитъ собственной статьи!..

ствуетъ цензура; если ею пропущено, чего пропускать не слѣдовало бы, то взысканіе должно дѣлаться въ кругу ея начальства. Но выставлять замѣчаніе, дѣлаемое цензурѣ, на видъ встыт редакторамъ журналовъ, которыхъ она должна удерживать въ предѣлахъ цензурныхъ постановленій, не значить-ли унижать передъ ними ея достоинство и отнимать у нея спасительную власть надъ ними? Ежели напечатаніе въ журналѣ скромныхъ разсужденій, которыя могли быть представлены начальству, выдается «за поставленіе журналовъ въ судъи вопросовъ государственныхъ», то какъ назвать это осужденіе установленной отъ правительства власти, которое ставить ее на правежъ предъ газетичками и журналистами?

"Государь! Статья въ «Современникъ» была представлена мнъ и мною одобрена. Если за нее кто-либо долженъ подлежать отвътственности, то эта отвътственность по совъсти и закону, должна единственно пасть на меня. Въ такомъ положеніи вещей, когда, съ одной стороны, министерство, руководствуясь своими узаконеніями и указаніями начальства, носящаго открыто и законную отвътственность, дъйствуеть въ опредъленномъ кругу, а съ другой --- комитетъ, состоящій внъ министерства, и безъ сношенія съ онымъ, не требуя никакихъ предварительныхъ объясненій, и не им вощій въ виду никакихъ справокъ, дёлаетъ свои заключенія, кои по высочайшемъ одобреніи принимають силу закона, -- недоумънія и столкновенія были и будуть неизбъжны. Въ теченіе цълаго года я употребиль всевозможныя старанія, чтобы предупредить подобныя столкновенія, и смиренно ожидая посл'ёдствій этого положенія вещей на опыть, не утруждаль Ваше Императорское Величество преждевременными домогательствами. Эти усилія согласить по возможности два различныя направленія и двъ власти въ дълъ, по себъ уже трудномъ и гадательномъ, остались, за силою вещей, тщетными. Нынъ съ полнымъ убъжденіемъ и съ чистосердечіемъ, коимъ въ теченіе шестнадцати літь я всегда руководствовался предъ Вашимъ Величествомъ, осмъливаюсь всеподданнъйше представить, не благоугодно-ли будетъ, дабы дать цензурному дълу одно постоянное течение и прекратить столкновения, неизбъжныя въ настоящихъ обстоятельствахъ, отдълить отъ министерства народнаго просвишения всю цензуру вообще, или, по крайней мирь, повелить передать комитету, состоящему подъ председательствомъ действительнаго тайнаго советника Бутурлина, хотя цензуру журналовт и газетт, если первое окажется неудобныть. Такимъ образомъ, и сообразно съ требованіемъ времени, власть, наблюдающая за ходомъ періодической литературы, будеть и давать ей направленіе, и непосредственно отвътствовать за собственныя свои распоряженія. Единство, необходимое для охраненія служебнаго порядка и однообразнаго действія, будеть опять возстановлено. Исполнители Вашей воли не будуть находиться въ тяжкой неизбѣжности утруждать Ваше Императорское Величество разнородными своими взглядами на одинъ и тотъ же предметъ, по существу коего можно въ одно время и съ равною благонамфренностью смотрфть съ разныхъ точекъ не столько въ разсужденіи началь, сколько въ ежедневномъ приложеніи оныхъ къ суетливому и часто мелочному дёлу.

"Повергая къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества съ полною откровенностью плодъ годичныхъ наблюденій и опытовъ, смѣю прибавить, что, съ своей стороны, я почту за особое благоволеніе, если излагаемое предположеніе удостоится высочайшаго соизволенія: оно тѣмъ болѣе можетъ безъ затрудненія быть приведено въ дъйствіе, что дъло объ образованіи цензуры, внесенное въ государственный совъть, еще не подлежало разсмотрънію.— По офиніальной безгласности комитета можно бы, смъю думать, передать цензуру журналовъ и газеть, частными лицами издаваемыхъ, въ III отдъленіе собственной канцеляріи Вашего Величества, откуда и поступить она въ комитеть 2 апръля 1848 г., если на сіе воспослъдуеть высочайшее соизволеніе.

"Наконецъ, смъю выразить, что таковымъ или подобнымъ распоряженіемъ Ваше Величество изволите даровать мнѣ новыя силы и новую возможность посвятить болѣе времени существенной части высочайше ввѣреннаго мнѣ министерства, обращая сугубое вниманіе на охраненіе въ устройствѣ и типинѣ многочисленныя учебныя заведенія, составляющія главную работу министерства и требующія и неусыпнаго попеченія, и спокойствія духа".

На этой, единственной въ своемъ родъ жалобъ на комитетъ 2 апръля за все его восьмилътнее существованіе Николай I положилъ резолюцію:

"Не вижу никакой уважительной причины измёнять существующій нынё порядокъ; нахожу статью, пропущенную въ «Современникъ», неприличною, ибо ни хвалить, ни бранить наши правительственныя учрежденія, для отвотта на пустые толки, не согласно ни съ достоинствомъ правительства, ни порядкомъ у насъ, къ счастію, существующимъ. Должно повиноваться, а разсужденія свои держать про себя. Объявить цензорамъ, чтобы впредь подобнаго не пропускали, а въ случаяхъ недоумёній, спрашивали разрёшенія. Вамъ же путь ко мнё всегда доступенъ" 1). Черезъ два дня, 24 марта, было повелёно: "впредь не должно быть допускаемо ничего на счеть нашихъ правительственныхъ учрежденій, а въ случаяхъ недоумёній должно быть испрашиваемо разрёшеніе".

Любонытно, что на запросъ ехиднаго Бутурлина, прекрасно, конечно, знавшаго поражение Уварова, ускорить отзывомъ на его отношение по дълу о статъъ "Современника", Уваровъ не захотъть распубликовать высочайшую резолюцию и очень глухо отвътилъ, что воля государя по его докладу немедленно исполнена...

Черезъ мъсяцъ, сильно убитый, Уваровъ съъздилъ въ Москву для осмотра университета. Погодинъ, традиціонно восиввавшій каждый его шагъ, и теперь помъстилъ по этому поводу въ "Москвитянинъ" статью, разумъется, самую благонамъренную. Бутурлинъ не могъ, конечно, забыть такъ скоро ръзкостей по своему адресу министра и 18 апръля писалъ ему: "Въ вышедшемъ недавно седьмомъ нумер' «Москвитянина», въ стать подъ заглавіемъ «Почетный гость на лекціяхъ университета», напечатано: «Въ то время, когда праздные люди толкуютъ о какомъ-то преобразованіи университетовъ, и становится необходимым стать за них во имя просвъщенія, членамъ московскаго университета пріятно вид'ять, что государственные сановники, успъвшіе въ жизни своей соединить постоянную върность началамъ русскимъ съ высокою степенью европейскаго просвъщенія, обнаруживають къ университетамъ самое искреннее участіе и смотрять на нихъ, какъ на върные разсадники русскаго просвъщенія». Усматривая изъ сего, что вопреки удостоенному высочайшаго утвержденія заключенію комитета 2 апрыля 1848 г., въ повременныхъ изданіяхъ нашихъ все еще продолжаются подобные прежнимъ толки на счетъ университетовъ, комитетъ не могъ не остановиться осо-

<sup>1)</sup> Ibidem., 532-538.

бенно на употребленной въ поминутой статъ фразъ: «становится необходимымъ статъ за университеты во имя просвъщенія», фразъ неумъстной, если авторъ намекаетъ ею на частныхъ людей, какъ не имъющихъ у насъ голоса въ дълъ общественныхъ преобразованій, и болъе нежели дерзкой, если онъ хотълъ намекнуть симъ на преднамъренія правительства. Вслъдствіе чего комитетъ доводиль до высочайшаго свъдънія о сей статъ «Москвитянина». Государь Императоръ въ 17-ый день текущаго апръля изволилъ на семъ послъднемъ представленіи комитета собственноручно написать: «Министру народнаго просвъщенія подтвердить, что я ръшительно запрещаю всъ подобныя статьи въ журналахъ за и противъ университетовъ» 1). 21 апръля соотвътствующее распоряженіе было сдълано.

Краевскій уже неблагонамъренъ. Лейбъ-медикъ, тайный совътникъ, Маркусъ, въ качествъ соблазнителя непросвъщенной массы. Рвеніе не по разуму. Прегражденіе ввоза иностранныхъ изданій.

Въ маѣ "попали" благонамѣреннѣйшія "Отечественныя Записки", и это — лучшее доказательство нодозрительности комитета и хорошая иллюстрація его системы предполагать во всемъ таинственный, вредный смыслъ и открывать вездѣ непозволительные намеки и мысли. Вотъ предложеніе министра предсѣдателю цензурнаго комитета:

"Въ майской книжкъ журнала "Отеч. Записокъ", хотя и не находится ничего прямо противнаго цензурнымъ правиламъ, однако, нельзя не обратить вниманія на нижеслъдующія мъста.

"Въ критической статъв о литературной двятельности Богдановича встрвчаются слъдующіе афоризми: «Человъкъ, неръдко жадный къ фантастическимъ утъшеніямъ и надеждамъ, богатъ надеждой истинной, утъшеніемъ несомнъннымъ. Хоть онъ часто и затворяетъ слухъ на ихъ воззваніе, но сила истины беретъ свое. Не зная ближайшихъ или отдаленнъйшихъ причинъ бъдствій, онъ вооруженъ врожденною ему властію уничтожать зло. Постепенное устраненіе своей природы отъ всъхъ невзгодъ физическихъ и нравственныхъ, неизмънное совершенствованіе—вотъ его обязанность и величіе».

"Очевидно, что это мѣсто напоминаетъ духъ прежней туманной философіи и, если позволено такъ выразиться, напыщенной галиматьи сего журнала, давашей преднамъренною неясностью идей и наборомъ словъ широкое поле къ произвольнымъ разсужденіямъ и примѣненіямъ. Фразы, напримѣръ: «человѣкъ вооруженъ врожденною ему властію уничтожать зло», или «постепенное устраненіе своей природы отъ всѣхъ невзгодъ, физическихъ и нравственныхъ; вотъ его обязанность и величіе!» Фразы сіи не могутъ-ли въ рукахъ людей неблагонамъренныхъ или въ понятіяхъ неопытныхъ юношей сдѣлаться поводомъ къ самымъ двусмысленнымъ, превратнымъ и даже преступнымъ тольованіямъ?

"При разборъ дътской книжки «Колокольчикъ» критикъ разсуждаетъ объ отношеніяхъ родителей къ дътямъ и къ сему приводитъ мъсто изъ другой книги,

<sup>1)</sup> Ibidem., X, 145-146.

гдѣ сочинителемъ, г. Булгаринымъ, описывается, какъ, пріѣзжая съ родителями своими къ старой бабушкѣ, они должны были преклонить передъ нею колѣни, цѣловать ей ноги, садиться не иначе, какъ по ея приказанію, и пр.; затѣмъ критикъ пишетъ: «Неужели чувство должно выражаться подобнымъ поклоненіемъ? Неужели самое вліяніе родителей, имѣющихъ на своей сторонѣ опытъ и власть, должно выражаться какимъ-то чванствомъ передъ сыномъ?.. Согласны, что при этихъ отношеніяхъ довѣренности быть не можетъ, какъ со стороны родителей, такъ и со стороны дѣтей: первые будутъ представляться чѣмъ-то недоступнымъ для послѣднихъ, а послѣднія непремѣню будутъ лукавить и обманывать первыхъ; вмѣсто того, чтобы чтить память ихъ, дѣти и по смерти родителей будутъ, не стѣсняясь ничѣмъ, не краснѣя, разсказывать о нихъ вещи, о которыхъ внутреннее чувство должно было бы заставить ихъ молчать. И все оттого, что сами родители болѣе всего обращали вниманіе на соблюденіе внѣшняго уваженія къ нимъ, на форму, а форма ничего не значитъ, если одушевляющее ее чувство утрачено».

"Эту выходку трудно признать приличною. Во 1-хъ, при патріархальномъ образѣ мыслей и дѣйствій, господствующемъ еще во многихъ у насъ семействахъ, подобныя разсужденія всѣми получаемаго журнала, попавъ въ руки молодыхъ читателей, могутъ внушить имъ такія новыя понятія, которыя послѣ легко поведутъ къ разстройству мира семейнаго. Во 2-хъ, возстаніе въ неопредѣленныхъ выраженіяхъ вообще противъ внѣшней формы легко также можетъ способствовать къ отнесенію сего понятія и на другой кругъ вещей, который при нашемъ общественномъ устройствѣ долженъ быть неприкосновененъ частнымъ разсужденіямъ. Въ предметахъ сего рода двусмысленность нерѣдко столько же опасна, какъ и прямо выраженная предосудительная мысль, иногда даже и болпе, потому что прямо вредному не даетъ мъста цензура.

"Въ исполненіе посл'ядовавшаго по сему предмету высочайшаго повел'янія, покорн'яйше прошу в. пр—во поставить цензорамъ, разсматривающимъ журналъ "Отеч. Записки", въ обязанность д'яйствовать, при пропуск'я статей въ ономъ, съ самою величайшею осмотрительностью, не допуская ничего двусмысленнаго, а т'ямъ бол'яе могущаго им'ять смыслъ предосудительный".

Въ этомъ же отношеніи очень любопытна переписка Бутурлина съ Уваровимъ по поводу анонимной книги "Еtude sur l'état social actuel en Europe". Комитетъ 2 апръля— "хотя и нашелъ это сочиненіе написаннымъ съ благонампренного цилью: опровергнуть ложныя умствованія пропаганды Запада, и проникнутымъ человъколюбіемъ и любовью къ отечеству и престолу; но вмъстъ съ тъмъ, замътивъ, что сочинитель, при опроверженіи системъ сенъ-симонизма, Фурье и Овена, изложилъ и самыя привила этихъ системъ, ложныя для ума зрълаго и благонамъреннаго, но всегда вредныя въ чтеніи людей легкомысленныхъ, —призналъ, что разсматривавшій эту книгу цензоръ Мехелинъ, найдя въ ней извлеченія изъ сочиненій запрещенныхъ, каковыми почитаются творенія упомянутыхъ демагоговъ и по самому содержанію ихъ вредныя, не долженъ былъ дозволить напечатаніе той рукописи, за каковое упущеніе положилъ сдълать Мехелину замъчаніе". На докладъ комитета государь написалъ: "Справедливо".

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій еtc", 259—261. Курсивъ мой.

Анонимомъ оказался... лейбъ-медикъ, тайный совътникъ, Маркусъ, а книга пропущена была главнымъ управленіемъ цензуры. Уваровъ отказался сдёлать выговоръ только подписавшему ее цензору.

Бутурлинъ вскорѣ сообщилъ министру, что, соглашаясь съ нимъ относительно Мехелина, не можетъ, однако, не освъдомить его съ нижеслъдующими разсужде-

ніями комитета для руководства на будущее время:

"1) что какова бы ни была несомивниая, конечно, благонамвренность сочинителя приведенной книги, она все же содержить въ себъ сводъ хотя нелъпаго, но соблазнительнаго для слабыхъ умовъ ученія соціалистовъ и коммунистовъ, а въ обширномъ и многообразномъ кругу читателей, върно, не одинъ обратится съ любопытствомъ къ этой первой лишь части, не вникнувъ съ должнымъ вниманіемъ и, можеть статься, оставя совствь безъ прочтенія вторую, т. е. опроверженіе автора; 2) что во всяком случат лучше и соотвътственнъе слабости природы человъческой, людей незнакомых еще со зломь, оставлять въ прежнемь о немъ невъдъніи, нежели знакомить съ нимъ, даже посредствомъ порицаній и опроверженій; 3) что изданіе книги на французскомъ языкъ нисколько не ослабляеть этихъ зам'вчаній: въ томъ классів людей, который занимается у насъ чтеніемъ подобныхъ сочиненій, между молодыми людьми, студентами и проч., этотъ языкъ не менже распространенъ, нежели отечественный, и книги французскія, ко сожальнію, едва ли не болье еще находять читателей, нежели русскія; наконець, 4) что при теперешнемъ движеніи событій и положеніи умовъ, несравненно болье нужно строгой осмотрительности, нежели когда-либо прежде; почему правила, для другаго времени и для другихъ обстоятельствъ постановленныя, не могутъ уже имъть прежняго своего примъненія. Но все вышесказанное представляеть одни только разсужденія, признать которыя болже или менже основательными зависить отъ личнаго взгляда; гораздо важиве и совершенно рвшительна здвсь буква закона. Цензурный уставъ раздъленъ на дето главныя части: о цензуръ онутренней и о цензуръ книгъ иностранных, т. е. выписываемыхъ изъ-за границы, а приведенный главнымъ управленіемъ цензуры § 76-й принадлежить ко второй, следственно, ни въ какомъ отношени не могъ быть примъненъ къ книгъ, въ России созданной" · ¹).

Этотъ инциденть очень характеренъ еще и съ точки зрвнія юридической. Что могло руководить главнымь управленіемъ, когда оно видвло передъ собой рукопись такого сильнаго человівка, какимъ былъ одно время Маркусъ, какъ ни единственно цензурный уставъ Вутурлинскій комитетъ, числящій въ своемъ составъ прославленнаго юриста—бар. Корфа—рышается вдругъ документально отрицать силу неотмівненнаго закона.

Стараніе въ запуски членовъ комитета 2 апръля обнаружить въ безцвътной литературъ интересующей насъ эпохи постоянные намеки и двусмысленность оканчивалось иногда—правда, ръдко—неудачей, благодаря государю. Въ этомъ отношеніи очень характеренъ такой случай.

Проф. Куторга разръшиль къ печати нъмецкіе стихи, въ которыхъ бутурлинскій комитетъ усмотрълъ "мистическія изображенія и неблаговидные намеки,

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина" 1903 г., XII. 144—146. Въ концѣ курсивъ подлинника.

несогласные съ нашею народностью". Не забыли и того, что книга состояла изъ двухъ частей: "первая пропущена въ Дерптъ профессоромъ Неемъ, имя котораго и выставлено на книгъ, а имя Куторги умолчено. Изъ этого Бутурлинъ съ Корфомъ и Дегаемъ заключили, что Куторга учинилъ подлогъ, съ намъреніемь не выставиль своего имени на печатномь экземплярь, чтобы всю отвътственность свалить на Нея. Вотъ почему и решено посадить Куторгу на десять дней на гауптвахту, внести это въ его послужной списокъ и спросить у министра народнаго просвъщенія, считаетъ-ли тотъ возможнымъ послъ этого терпъть Куторгу на службъ Все это было сдълано безъ всякаго разслъдованія, безъ сношенія съ министромъ, безъ запроса Куторгѣ. А послѣдній уже лѣтъ 15 какъ извъстенъ и въ публикъ, и на службъ за полезнаго, талантливаго ученаго и благороднаго человъка. Между тъмъ, оказалось, что имя Куторги напечатано на всвхъ экземплярахъ, находящихся въ продажв, но по типографской опечаткв или недосмотру, не выставлено на двухъ или трехъ экземилярахъ. О подлогъ, значить, и помиму нізть, а о цензурномъ проступкі даже самъ государь отозвался, что считаетъ его неважнымъ. Куторгу освободили на пятый день ".1).

Исторія цензуры иностранныхъ произведеній печати, привозимыхъ въ Россію, не входить въ мою задачу--это особая громадная и еще никъмъ хорото не изследованная область. Она ждеть своего историка и желательно, чтобы дождалась скорве: матеріаловъ слишкомъ достаточно. Я укажу только на нвсколько наиболье характерныхъ штриховъ, безъ которыхъ интересующая насъ здъсь эпоха будеть не совсвиъ очерчена.

31 мая 1849 года комитетъ 2 апръля "самымъ ръшительнымъ образомъ" запретилъ "на какомъ бы языкъ ни было, критики, какъ бы онъ благонамъренны ни были, на иностранныя книги и сочиненія запрещенныя и потому не должныя быть извъстными 2. Самъ собой у читателя возникаетъ вопросъ: какія-же произведенія считались запрещенными? Отв'ятить на это могу коротко: всю "эпоху цензурнаго террора" во главъ петербургскаго комитета иностранной цензуры стоялъ приснонамятный А. И. Красовскій, о которомъ кое-что читатель найдетъ выше, въ очеркъ "Эпоха обличительнаго жара" (стр. 64-65). Этого совершенно достаточно, чтобы знать, что къ намъ былъ запертъ всякій легальный доступъ иностранной литературъ, по крайней мъръ, той, которая привозилась въ Петербургъ, а по этому тракту русскіе книгопродавцы, тогда особенно сосредоточивавшіеся въ Петербург'в и въ Москв'в, и получали девять десятыхъ привозимаго изъ-за европейской границы.

8 мая 1850 г. высочайше утверждено мнфніе государственнаго совъта о мърахъ противъ ввоза въ Россію запрещенныхъ книгъ.

23 ноября, на докладъ Ширинскаго-Шихматова о томъ, должны-ли иностранныя книги, выписываемыя особами императорскаго дома, подлежать цензурному разсмотренію, государь написаль: "не исключать изъ цензуры, но при выдачь прописывать, какія сочиненія цензурою не пропускаются 3.

А черезъ некоторое время, 18 декабря, повелено: "безусловно запрещенныя книги, по особымъ запрещеніямъ Его Императорскаго Величества, предоставить

3) Ibidem, 267.

<sup>1)</sup> А. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., II, 401.
2) "Сборникъ" постановленій еtc.", 261.

получать предсёдателю и членамъ государственнаго совъта, министрамъ и главноуправляющимъ разными частями на правахъ министровъ, съ подпискою никому не передавать этихъ книгъ; а министру народнаго просвъщенія всеподданнъйше представлять одинъ разъ въ мъсяцъ списокъ книгъ, выписанныхъ на имя означенныхъ лицъ, и на выдачу по принадлежности испрашивать высочайшее соизволеніе" 1).

Такимъ образомъ думали отръзать русскую мысль отъ общенія съ Западомъ, но... гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно... ПІ Отдъленіе не мало всегда хло-потало объ изъятіи заграничныхъ изданій изъ русскихъ книжныхъ лавокъ...

Благоденствіе тосканцевъ. Портреты членовъ національнаго собранія. Критика <mark>К</mark>на извозчиковъ.

26 мая Бутурлинъ писалъ графу Уварову, что комитетъ 2 апръля, — "постоянно слёдя, въ числё прочихъ газетъ и за «С.-Петербургскими Вёдомостями», хотя и встрвчаль здесь въ ивкоторыхъ политическихъ статьяхъ не совсемъ благонамъренное направление; но какъ оно скрывалось въ изложении, которое прямо предосудительнымъ назвать было невозможно, то и удерживался отъ изявленія порицанія до случая болье рышительнаго. Нынь, въ 103-мъ № этихъ выломостей, появилась статья, заключающая въ себъ краткій историческій очеркъ последнихъ происшествій въ Тосканскомъ великомъ герцогстве. Авторъ указываетъ въ ней на нынъшнее бъдственное положение этой страны, порожденное безначаліемъ и пагубными дъйствіями анархической партіи, а потомъ переходитъ къ описанію того благосостоянія, которымъ пользовалась Тоскана подъ защитой законовъ и благотворнымъ управленіемъ ея государей; но вивств съ твиъ како бы восхваляеть, разныя, введенныя тамъ великимъ герцогомъ, Леопольдомъ I, совершенно несоотвътственныя нашему политическому устройству преобразованія, какъто: сохранение знатными гражданами однихъ только своихъ наследственныхъ титуловъ безъ всякихъ сопряженныхъ съ ними дотолѣ преимуществъ, уничтожение особыхъ правъ духовенства господствующей тамъ вёры и уравнение передъ закономъ всъхъ гражданъ. Признавая такое направление несообразнымъ духу нашихъ установленій и потому предосудительнымъ для круга читающей газеты публики. тъмъ еще болъе, что «С.-Петербургскія Въдомости» слишкомъ 100 лътъ издававшіяся отъ академін наукъ, хотя теперь, какъ извъстно, и переданы въ частныя руки, но. тымь не менье, въ глазахъ многихъ читателей сохраняють еще прежній свой офиціальный характерь, комитеть полагаль предоставить министру народнаго просвъщенія, призвавъ предъ себя редактора въдомостей, Очкина, сдълать ему соотвътственное вразумление, строго внушивъ, что если въ его газетъ вновь замвчено будеть подобное, достойное порицанія направленіе, то онъ подвергнется за это законной отвътственности. На положении комитета государь 20-го мая написаль: "Дъльно" 2).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Ibidem, 268. <sup>2)</sup> "Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1903 г., VII, 154—155.

Обращеніе оказалось не по адресу: внёшне-политическій отдёль этой газеты цензировался министерствомъ иностранныхъ дёль. Уваровъ написаль, было, записку къ директору своей канцеляріи: "Въ отношеніи къ Бутурлину сказать, что для избёжанія подобныхъ недоразумёній, не угодно-ли будетъ комитету впредь предварительно справляться, кёмъ и гдё таковыя статьи пропущены", но потомъ страха ради, приказалъ исполненія по ней не дёлать...

Черезъ нѣсколько дней петербургскому попечителю сообщалось: "Въ магазинахъ эстамповъ и въ нѣкоторыхъ книжныхъ магазинахъ выставляются для продажи, портреты разныхъ лицъ, дѣйствующихъ нынѣ на политическомъ поприщѣ, въ томъ числѣ депутатовъ французскаго національнаго собранія, извѣстныхъ своими революціонными мнѣніями. Хотя эти эстампы не содержатъ въ себѣ ничего, кромѣ портретовъ, однако, выставка ихъ и привлеченіе къ нимъ общаго вниманія публики представляютъ неудобства разнаго рода" 1)...

Булгаринъ разсказалъ какъ-то въ фельетонъ своей "Пчелы", что для еженедъльныхъ концертовъ Гунгля въ Павловскъ образованы особыя поъздки по Царскосельской дорогъ, благодаря чему посътители могутъ возвращаться домой часомъ позже. Затъмъ слъдовало:

"Слово: "возвращаться" производить всегда какое-то гальваническое потрясеніе. Прівхать въ Петербургъ ночью, въ дурную погоду и предаться на жертву легковымъ извощикамъ, это ужасно! Мы часто сравнивали прекрасное учрежденіе таксы въ Царскомъ Сель и Павловскъ съ произвольною цьною петербургскихъ извощиковъ, но на дняхъ убъдились, что и тамъ, гдъ такса существуетъ, надобно торговаться. Въ случав дурной погоды, въ особенности царскосельскіе извощики, точно также неумолимы, какъ и столичные. Мы видъли примъръ, что отъ станціи жельзной дороги до дворца должно было заплатить 40 коп. сер. Это были женщина и дъти, застигнутыя дождемъ: что имъ было дълать? уступить необходимости!" 2).

По этому поводу последовало конфиденціальное предложеніе Уварова:

"Государь Императоръ изволилъ замътить, что цензуръ не слъдовало пропускать сей выходки. Каждому скромному желанію лучшаго, каждой умъстной 
жалобъ на неисполненіе закона или установленнаго порядка, каждому основательному извъщенію о дошедшемъ до чьего-либо свъдънія злоупотребленіи, указаны 
у насъ законные пути. Косвенныя укоризны начальству царскосельскому, а отчасти и с.-петербургскому, въ приведенномъ фельетонъ содержащіяся, сами по себъ, 
конечно, не важны; но важно то, что онъ изъявлены не передъ подлежащею 
властью, а преданы на общій приговоръ публики; допустивъ же единожды сему 
начало, нослѣ весьма трудно будетъ опредѣлить, на какихъ именно предѣлахъ 
должна останавливаться такая литературная расправа въ предметахъ общественнаго устройства. Впрочемъ, какъ означенная статья напечатана въ журналѣ, 
вообще отличающемся благонамъренностью и направленіемъ, совершенно соотвътственнымъ цъли и видамъ правительства, то Его И. В., приписывая и эту 
статью одному только недостатку осмотрительности, высочайше изволилъ повелъть, 
сдълать общее по цензуръ распоряженіе, дабы впредь не было допускаемо въ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ibidem, VIII, 412. Курсивъ мой. <sup>2</sup>) "Сѣв. Пчела" 1849 г., № 21.

печати никакихъ, хотя бы и косвенныхъ, порицаній дъйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой бы степени сіи послъднія ни принадлежали" 1).

Уваровскій проекть новаго цензурнаго устава. Второе пораженіе министра. Смерть Бутурлина. Отставка Уварова.

Читатель помнить, что 3 апръля 1848 года Меншиковъ сообщиль Уварову высочайшее повелъніе о "соотвътственномъ обстоятельствамъ времени" пересмотръ цензурнаго устава и дополнительныхъ къ нему толкованій. Тогда еще Уваровъ въриль въ возможность отдълаться отъ верховнаго надъ собой надзора путемъ быстраго исполненія этой воли: разъ уставъ и цензурныя учрежденія были бы въ полномъ соотвътствій съ обстоятельствами времени наибольшей реакціи, самъ собой падаль бутурлинскій комитетъ. Поэтому уже 8 апръля, т. е. черезъ пять дней, Уваровъ вошелъ со всеподданнъйшимъ докладомъ о мърахъ по цензурному въдомству. Тамъ, между прочимъ, рекомендовалось установить новую пошлину на заграничныя книги, что дало бы около 60,000 руб. ежегодно и такимъ образомъ безъ усилій казны позволило бы лучше исполнить планы государя...

14 апрёля началь уже свои занятія "комитеть для пересмотра цензурнаго устава" подъ предсёдательствомъ товарища министра, кн. Ширинскаго-Шихматова. Уваровъ такъ опредёлилъ его главныя обязанности: "а) пересмотрёть уставъ о цензурѣ, который по высочайшемъ утверженіи долженъ быть опубликованъ; b) на основаніи устава составить проектъ наказа цензорамъ, который также будетъ представленъ на высочайшее утвержденіе, но не подлежить опубликованію; c) въ уставъ внести, между прочимъ, правила объ отвѣтственности редакторовъ повременныхъ изданій предъ правительствомъ, независимо отъ отвѣтственности цензоровъ и d) цензурное управленіе сосредоточить, въ видѣ особаго департамента, въ составѣ министерства народнаго просвѣщенія". Комитетъ нашелъ необходимымъ учредить особый цензурный департаментъ, упразднивъ поэтому главное управленіе цензуры и преобразовавъ главное правленіе училищъ въ совѣтъ министра просвѣщенія.

5 мая того же, 1848 года, государь одобриль главныя основанія будущихъ преобразованій съ тъмъ, чтобы по изготовленіи проектовъ устава, наказа и учрежденія департамента, они были внесены въ государственный совъть <sup>2</sup>).

Что же касается пошлины на заграничныя изданія, то повелёно было со всёхъ книгъ вообще взимать по 5 коп., а съ романовъ и повёстей вдвое" 3).

19 января 1849 года Уваровъ, надъ которымъ еще не разразилась гроза, уже знакомая читателямъ, вошелъ съ представленіемъ въ государственный совътъ по проекту новаго устава о цензуръ.

Я не буду долго останавливаться на послъднемъ, а для иллюстраціи всего проекта укажу лишь нъсколько новыхъ его статей, вполнъ— надо отдать справедливость— соотвътствовавшихъ тогдашнимъ обстоятельствамъ времени... Напримъръ, рекомендовалось, чтобы цензура обращала вниманіе не "на видимую цъль и

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc", 250. 2) "Цензурныя дѣла etc", № 2, л. л. 35—39. 3) Ibidem, л. л. 24—30.

явный смысль ръчи", а вообще "на цъль и опредълительный смысль ръчи". Мотивировалось это измънение устава 1828 г. "излишней по немъ свободой сочинителей и стъсненіемъ цензоровъ". "Право изданія въ свътъ всякаго журнала или газеты можеть быть предоставлено только человъку, извъстному на поприщъ словесности, показавшему сочиненіями хорошій образъ мыслей и благонамъренность". "При помъщении въ періодическихъ сочиненіяхъ, издаваемыхъ частными людьми, разбора книгъ или журнальныхъ статей, паблюдается, чтобъ рецензенты въ сужденіяхъ своихъ не касались личныхъ и нравственныхъ качествъ сочинителей, и чтобъ, разсматривая подлежащую критикъ книгу или статью, не дозволяли себ'в порицать другихъ писателей, которыхъ произведенія не составляють прямо и непосредственно предмета разбора. Сочинитель, котораго книга, по его мнънію, будеть разобрана неосновательно въ одномъ изъ періодическихъ изданій, имъетъ право помъстить въ томъ же самомъ изданіи возраженіе свое, буде оно не противно цензурнымъ правиламъ" etc, etc... Вошли въ проектъ и всъ высочайшія повельнія, объявленныя Уварову по начало января 1849 г. кн. Меншиковымъ и Бутурлинымъ, а также и гр. Бенкендорфомъ <sup>1</sup>).

Комитетъ 2 апръля прекрасно понималъ, что проектъ былъ покушеніемъ на его дальнъйшее существованіе, и потому приложилъ старанія получить его на предварительное собственное разсмотръніе. Бар. Корфъ, членъ департамента законовъ и комитета — предложилъ департаменту передать всъ бумаги гр. Уварова

въ комитетъ и не встратилъ въ этомъ препятствія.

Мы уже видѣли, что уваровская реформа была вполнѣ въ духѣ комитета 2 апрѣля, которому, такимъ образомъ, оставалось, повидимому, только подписаться подъ нимъ обѣими руками. На дѣлѣ, однако, вышло совершенно обратное: личное нерасположеніе къ Уварову Бутурлина и его сочленовъ подсказывало "провалить" проектъ, хотя бы для этого пришлось стать вдругъ на болѣе либеральную точку зрѣнія. Такъ и было сдѣлано. Громадный по размѣрамъ журналъ комитета 2 апрѣля пестритъ довольно рѣзкими указаніями на излишнія со стороны проекта стѣсненія печати! на полную необоснованность желанія репрессировать!! И т. п.

Объ учрежденіи цензурнаго департамента находимъ въ немъ слѣдующее: "Какое назначеніе, какую степень заняль бы департаменть, составленный изъ начальниковъ отдѣленій, столоначальниковъ и другихъ канцелярскихъ чиновниковъ Какая была бы нольза отъ такого новаго, дорого стоющаго установленія <sup>2</sup>), когда вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняются и отдѣльные цензоры и главное управленіе цензуры, подъ именемъ совѣта министра? Почему, наконецъ, можно бы ожидать, что департаменть, съ бюрократическими (!) совсѣмъ несвойственными сему роду дѣлъ формами, будетъ дѣйствовать успѣшнѣе, нежели тѣ комитеты, которые онъ замѣнить долженъ? <sup>3</sup>) Удовлетворительныхъ на сіи вопросы отвѣтовъ нѣтъ ни въ представленіи министра, ни въ объяснительныхъ его запискахъ. Слѣдственно, безъ дознанной необходимости, при предусматриваемыхъ, напротивъ, большихъ неудобствахъ, по мнѣнію комитета, сей перемѣны допускать не слѣдуетъ <sup>4</sup>).

сего 7,500 руб.

3) Петербургскіе цензурные комитеты по внутренней и иностранной цензурть.

<sup>1) &</sup>quot;Проектъ цензурнаго устава, внесенный въ Госуд. Совътъ гр. Уваровымъ въ г. и неодобренный совътомъ", Спб., 1862 г.

1) Департаментъ по проекту стоилъ 38,000 руб., а замъняемыя имъ учрежденія стоили

<sup>\*) &</sup>quot;Матеріалы etc", I, 301.

Департаментъ законовъ очень сильно опровергалъ необходимость преобразованія главнаго правленія училищь въ сов'єть министра просв'єщенія, но высказалъ при этомъ два новыхъ предложенія, одно изъ которыхъ сводилось къ введенію въ составъ совъта "нъкоторыхъ изъ важныхъ государственныхъ сановниковъ, которымъ особенною высочайшею волею будетъ предоставлено участіе въ надзоръ не только за дъйствіями цензуры, но и за общимъ направленіемъ и духомъ выходящихъ книгъ и въ особенности журналовъ". Это предложение очень любопытно, какъ скрытое желаніе департамента законовъ слить непользовавшійся симпатіями комитетъ 2 апрёля съ министерствомъ просвъщенія... Комитетъ усмотрёлъ здёсь истинное побуждение и отвъчалъ прямо, что "при существовании уже нынъ особаго установленія, членамъ котораго, по личному высочайшему довірію, поручень высшій, въ политическомъ и нравственномъ отношеніи надзоръ за ходомъ у нась книгопечатанія, удобиве, полезиве и соотв'єтствениве ц'яли было бы оставить сіе установление въ теперешнемъ отдъльномъ и самостоятельномъ его составъ, какъ совивщающемъ въ себъ, съ независимымъ отъ министерства образомъ дъйствій, особый, подъ непосредственнымъ высочайшимъ надзоромъ, контроль надъ цензурою и писателями" 1).

Переходя къ изданію новаго цензурнаго устава, комитеть 2 апрёля находиль, что собственно новаго у Уварова было немного, а что было ново, то "безполезно стъсняетъ развитіе печати". Тъ статьи, которыя выше я привель на выдержку, подверглись полному неодобренію... Въ заключеніе либеральничавшій на минуту комитеть замътилъ:

"Нъкоторыя изъ сихъ перемънъ и прибавокъ излишни, другія не удовлетворяють своему назначенію, иныя же невозможны въ исполненіи, и всв вообще отнюдь не доказывають и не подтверждають собою необходимости въ изданіи новаго устава. Уставъ 1828 г. можетъ иметь свои недостатки, но они и неважны, и немногосложны. Въ доказательство тому довольно сослаться на наблюденія комитета, высочайше учрежденнаго во 2 день апреля 1848 г. Следя со всемъ тщаніемъ въ теченіе 18 мъсяцевъ за движеніемъ нашего книгопечатанія во всъхъ его отрасляхъ, имъвъ при семъ, естественно, случаи къ самымъ многостороннимъ примъненіямъ, комитетъ сдълалъ, конечно, множество замъчаній, но почти всв относились лишь къ дъйствіямъ писателей и цензоровь вз нарушеніе или вз противность существующаго устава, а самыя правила его оказались, съ весьма немногими и незначущими изъятіями, болье или менье достаточными для достиженія цъли, которую имъетъ здъсь правительство: не вредя уснъхамъ истиннаго просвъщенія и не останавливая его развитія, обуздывать печатное выраженіе всякой мысли неблагонам вренной или неосторожной. Посему, если и могуть востребоваться некоторыя исправленія частныя, то измінять самый духь цензурных ваших постановленій, или, для нъскольких в параграфовь, издавать опять цёлый новый уставь, третій, въ продолженіе 23 лють, не представляется, по убъжденію комитета, ни надобности, ни удобства" 2).

Надо-ли говорить, что государственный совъть, послъ такого заключенія комитета, цъликомъ не одобрилъ проектъ. Государь утвердилъ мнъніе большинства;

Ibidem, 302—303.
 Ibidem, 317—318. Курсивъ подлинника.

уставъ 1828 г. по прежнему оставался лишь формой, прикрывавшей любое неюри-

дическое содержание...

Не могу не отмътить здъсь одного любопытнаго обстоятельства: государственный совъть, слъдуя за соображеніями комитета 2 апръля, нарушиль въ корнъвысочайшую волю о пересмотръ устава, совершенно положительно и категорически выраженную въ резолюціи 2 апръля 1848 года на докладъки. Меншикова...

Когда шла вся эта процедура, Бутурлина не стало.

"Въ воскресенье (9 октября), — разсказываетъ бар. Корфъ — послѣ объдни,

- государь, подойдя ко инт въ залъ, передъ церковью, сказалъ:
   Слышалъ ты? Въдный Бутурлинъ! я считаю его смерть истинною по-
- терею и сердечно о немъ горюю. Это большая бъда и для вашего комитета. Въдь васъ теперь всего двое (т. е. Дегай и я) и ръшительно не знаю, кого вамъ датъ третьяго. Въ двадцать четыре года я столько растерялъ близкихъ мнъ людей, что теперь всегда нахожусь въ величайшемъ затруднении, когда надо замъстить довъренное мъсто. Не знаешь-ли ты кого?

"Я сдвлаль, въ молчани, отрицательное движение.

— Есть человъкъ, который и въ нашихъ правилахъ, и смотрить на вещи съ нашей точки: это твой товарищъ по совъту,—Анненковъ, но у него есть тоже свои занятія, и не знаю, могъ-ли бы онъ соединить все виъстъ.

"Какъ эта фраза была произнесена тоже въ тонъ вопросительномъ, то я счелъ себя въ правъ отвъчать:

- Въ комитетъ, государь, очень много дъла; мы теперь, къ счастію, ръдко имъемъ случай васъ утруждать, но для того, чтобъ изръдка представить вамъ нъсколько строкъ, должны постоянно прочитывать цълыя кипы.
- Знаю, знаю, что у васъ попрежнему пропасть дела, хоть до меня нынче, благодаря Бога, доходить мало.

"Туть подошла императрица, и нашъ разговоръ быль прерванъ.

"Спустя нъсколько дней, Анненковъ дъйствительно быль опредъленъ членомъ комитета 2 апръля".

Корфъ ошибся, назвавъ Н. Н. Анненкова членомъ—по всѣмъ остальнымъ источникамъ да и по дальнѣйшему изложенію въ его же собственныхъ запискахъ—тотъ былъ предсѣдателемъ.

Какъ только государь утвердилъ мнѣніе государственнаго совѣта по поводу проекта цензурнаго устава, Уваровъ (20 октября) вышелъ въ отставку, прекрасно понявъ, наконецъ, что оставаться дольше неловко...

Вскоръ умеръ П. И. Дегай, но къмъ былъ замъщенъ — неизвъстно: указаній я нигиъ не могъ найти. Возможно, что замъщеніе вовсе не послъдовало.

### **П. Н. Анненковъ, Князь П. А. Шаринскій Шахматовъ.**

Генераль-адъютанть Анненковъ, занимавшій потомъ посты кіевскаго генеральгубернатора и государственнаго контролера, быль человѣкомъ вполнѣ способнымъ замѣнить Бутурлина. Та же ненависть къ наукѣ и просвѣщенію, то же нераспо-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1900 г., V, 274.



Hal e.S. morlinde)

("Портретная галлерея русскихъ дѣятелей<sup>а</sup> изд. Мюнстера).

ложеніе къ литературъ, поскольку она являлась выраженіемъ самостоятельной мысли, то же, наконецъ, пониманіе общественной жизни и ея элементарныхъ потребностей... Больше о немъ сказать нечего.

Новый министръ просвъщенія, князь Платонъ Александровичъ Ширинскій-Шихматовъ, получилъ первоначальное воспитаніе въ родительскомъ домъ въ духъ строгаго церковнаго благочестія, а затъмъ поддался вліянію одного изъ старшинъ братьевъ, Сергъя, аеонскаго іероманаха Аникиты, которому и обязанъ своимъ глубоко религіознымъ міросозерцаніемъ. Князь занимался и литературой — онъ писалъ религіозно-нравственныя и патріотическія стихотворенія. Въра, основанная на ней нравственность и любовь къ statu quo отечества—вотъ единственные источники его вдохновенія. Ширинскій-Шихматовъ былъ ревностнымъ приверженцемъ взглядовъ адмирала А. С. Шишкова 1).

Баронъ Корфъ говоритъ, что назначение новаго министра "Петербургъ встрътиль едва-ли ни съ такимъ же неудовольствіемъ и порицаніемъ, какъ возведеніе Вронченко въ санъ министра финансовъ. Съ одной стороны, бъдный князь не пользовался никакимъ общественнымъ уваженіемъ, его считали за человъка ограниченнаго, святошу, обскуранта и жалъли, что именно въ такую эпоху, при тогдашнемъ положении дёль и настроении умовъ, по занятию поста столь важнаго для будущности Россіи, выборъ палъ на подобное лицо. Съ другой стороны, удивлялись, какъ государь, будучи недоволенъ Уваровымъ, замѣнилъ сего послѣдняго не къмъ-либо другимъ, а именно его товарищемъ, бывшимъ передъ симъ многіе годы директоромъ департамента, слудственно, участникомъ всухъ дуйствій, или бездъйствія, уволеннаго министра... Если такъ думала и говорила та часть публики, которой совстить нельзя было признать неблагонамтренною, то многіе другіе шли еще далье. Выборъ, говорили они, людей такихъ ограниченныхъ. безхарактерныхъ и безгласныхъ, каковы Вронченко и Шихматовъ, вполнъ доказываеть утомленіе государя: эти уже, вёрно, не будуть утруждать его новыми мыслями и предложеніями; но между тёмъ поведуть свои части къ несомнённому упадку. Повторяя давнишнія эпиграммы Пушкина на новаго министра, забавники наши сочиняли и свъжія, немного переиначивая для того его фамилію. Они называли его витсто Шихматовъ-Шахматовъ и говорили, что съ назначеніемъ его, и министерству и самому просв'вщенію въ Россіи данъ не только шахг, но и матг. Другіе, припоминая прежніе литературные труды князя, его опыты духовныхъ стихотвореній, оды, академическія різчи и пр., отличавшіяся всегда строгимъ классицизмомъ и бездарностью, злорадостно приноминали, какъ все это отдълывалось въ журналахъ двадцатыхъ годовъ, когда ни критикамъ, ни цензорамъ, конечно, не могло даже и присниться, что сочинитель станетъ нъкогда во главъ русскаго просвъщенія и высшимъ начальникомъ послъднихъ.

"... Впослёдствіи мнё сдёлалось изв'єстнымъ обстоятельство, послужившее непосредственнымъ поводомъ къ назначенію внязя Шихматова министромъ. Въ продолженіе управленія своего министерствомъ въ качеств'є товарища, онъ представиль государю записку о необходимости преобразовать преподаваніе въ нашихъ университетахъ такимъ образомъ, чтобы впредь всё положенія и выводы науки

<sup>1)</sup> С. В. Рождественскій, "Истор. обзоръ д'вятельности мин. нар. просв'єщенія", Спб., 1902 г., 226—228.





(С. Рождественскій-"Историческій обзоръ діятельности министерства народнаго просвіщенія", 1902 г

были основываемы не на умственныхъ, а на религіозныхъ истинахъ, въ связи съ богословіемъ. Государю такъ понравилась эта мысль, что онъ призвалъ передъ себя сочинителя записки, и Шихматовъ устнымъ развитіемъ своего предложенія до того усивлъ удовольствовать августвишаго своего слушателя, что, немедленно по его выходъ, государь сказаль присутствовавшему при докладъ цесаревичу:

— Чего же намъ искать еще министра просвъщенія? Вотъ онъ найденъ" 1). Никитенко характеризуеть Ширинскаго-Шихматова челов комъ добрымъ, справедливымъ, простымъ и доступнымъ, но не отличающимся ни умомъ, ни красноръчіемъ и не имъвшимъ никакого значенія въ глазахъ своихъ подчиненныхъ. "На него смотръли съ нъкотораго рода пренебрежениемъ, которое было естественнымъ следствиемъ его политическаго безсилія 2.

Дъйствительно, самостоятельности Ширинскій-Шихматовъ проявляль всегда возможно меньше и въ кратковременное свое управление быль точнымъ исполнителемъ воли государя и указаній, имфвиихъ цфлью усилить строгость правительственнаго контроля надъ школой и литературой и обосновать жизнь той и другой на началахъ, давшихъ ему министерское кресло. Своему товарищу, Норову, онъ неоднократно повторяль: "Авраамъ Сергъевичъ! да будетъ вамъ извъстно, что у меня нътъ ни своей мысли, ни своей воли-я только слъпое орудіе воли государя<sup>3</sup>.

Понятно, какія отношенія установились у новаго министра съ Анненковымъ. По указанію офиціальнаго источника, онъ "откровенно подалъ руку комитету 2 апръля и указанія его принималь не какъ посягательство на свою самостоятельность, но какъ дружелюбную помощь и содъйствие для достижения общей цъли — сообщенія литературь болье удовлетворительнаго направленія 4).

Трактатъ о чистой нравственности. Особенное вниманіе къ "Современнику". Защита писателей благонамъренныхъ. Доставка изданій комитету 2 апръля.

Насколько извъстно, первымъ дебютомъ новаго предсъдателя было отношеніе къ Ширинскому-Шихматову по поводу брошюры Е. Македонскаго: "Очерки всеобщей исторіи", къ которой очень сочувственно отнесся "Современникъ" и этимъ, конечно, обратилъ внимание на брошюру.

Комитеть 2 апръля нашель, что авторь броппюры "постепенно развиваеть слъдующіе три тезиса: 1) каждый человёкъ живетъ только для различныхъ удовольствій, 2) безъ нихъ онъ или вовсе не можетъ жить или страдаетъ и 3) для сихъ же удовольствій онъ долженъ познавать природу и себя". Неусматривая въ этомъ "предосудительнаго намъренія автора", а лишь— "односторонность и ограниченность взгляда, скрывшія отъ автора, какъ опасно и нельпо провозглашать такимъ образомъ цёлью человека не то, что составляеть долгь христіанина и подданнаго, хотя бы исполнение онаго сопряжено было съ самоотвержениемъ, а одно насла-

<sup>1) &</sup>quot;Изъ записокъ", "Рус. Старина", 1900 г., V, 282—283. Замѣчу, что исправлявшій ощибки Корфа государь Александръ II оставилъ все процитированное безъ всякихъ измъненій.

 <sup>2) &</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., IV, 38—39.
 3) Ibidem, V, 286.
 4) "Истор. свъдънія еtс", 71—72.

жденіе удовольствіями", — комитетъ находиль, что "по сему самому непремѣнною обязанностью цензуры было поступить осмотрительнѣе автора и не пропускать въ печать столь опасныхъ нелѣпостей, тѣмъ болѣе, что вся бротюра, какъ на заглавіи ея означено, издана для начинающихъ; слѣдственно, для умовъ неопытныхъ и легко воспріимчивыхъ къ впечатлѣніямъ всякаго рода".

"Но то, что въ авторъ брошюры представляется однимъ неразумънемъ, по всей справедливости, безъ дурной цъли, въ статьъ журнала "Современникъ", посвященной разбору сей брошюры, возбуждаетъ подозръне другого рода, особенно по тому направленію, въ которомъ прежде замъчены били издатели этого журнала. Въ статьъ своей о сочиненіи Македонскаго они не только называютъ его «замъчательнымъ явленіемъ въ нашей учебной литературъ», не только говорятъ, что оно «должно сдълаться настольною книгою во всъхъ дътскихъ кабинетахъ», но даже, вмъсто опроверженія вышеприведенныхъ опасныхъ идей и выраженій, перепечатываютъ ихъ въ своемъ журналь въ видъ образчика, изъ котораго читатель могъ бы нагляднымъ образомъ самъ опредълить, до какой стенени г. Македонскій, съ одной стороны, приспособляется къ понятіямъ дътей, а съ другой—расширяетъ объемъ и содержаніе этихъ понятій.

"Вслъдствіе сихъ соображеній, комитеть полагаль: 1) цензору Срезневскому, пропустившему въ печать отмъченныя выше мъста брошюры, за сіе упущеніе, для возбужденія въ немъ большей на будущее время осторожности—сдълать строгій выговорь; 2) подобному же выговору подвергнуть и издателей "Современника" за включеніе ими въ ихъ изданіе похвалы такимъ идеямъ, которыя, напротивъ, съ понятіяхъ чистой правственности, должны бы вызывать одно строгое порицаніе, и вмъсть съ тъмъ сдълать распоряженіе, чтобы брошюра Македонскаго

нигдт не была терпима въ общественномъ преподованіи "1).

Надо вспомнить тревогу, овладъвшую Петербургомъ вслъдъ за открытіемъ собраній у Петрашевскаго, чтобы понять то усиленное вниманіе, съ которымъ цензура стала относиться къ "Современнику"— журналу, со вступленія туда Бълинскаго, не перестававшему проявлять "душу живу".

Въ тотъ же день, 26 октября, когда Ширинскій - Шихматовъ получилъ отношеніе Анненкова по поводу Македонскаго, имъ было получено и другое, уже

исключительно по адресу "Современника".

Тамъ, въ разборъ сочиненія Смарагдова, были слъдующія строки:

"Вы хотите новых хороших романовь, хотите ученых статей, хотите умных рецензій и критикь? Но подумали-ли вы хотя разь о положеніи вашей литературы, вашей журналистики? Кто нынче пишеть? Нынче рышительно выкъ книгоненавидынія. Страшная и непростительная лінь съ страшною силою распространается въ пишущемъ классь, какъ-будто есть что-нибудь въ самомъ воздухь, развивающее въ цисателяхъ новый недугъ, угрожающій гибелью литературь, журналистикь, типографіямъ, книгопечатанію, —недугъ книгоненавидыня. И дійствительно, развитіе это стало особенно замітью съ появленіемъ эпидеміи (холеры)" 2).

Комитетъ понялъ, конечно, намекъ...

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя д'ыла etc", № 2, т. III, 661—666. Курсивъ мой. 2) "Современникъ" 1849 г., № 10.

"Во всёхъ сихъ словахъ, написанныхъ тогда, когда физическая эпидемія уже исчезла, — обращался онъ къ министру, — какъ ни прикрываетъ критикъ свою мысль шуткою и явленіемъ холеры, начавшейся здёсь, какъ извёстно, почти вслёдъ за учрежденіемъ комитета 2 апрёля 1848 года, но прямое намъреніе его, очевидно, клонится къ изъявленію жалобы на мнимыя (!!!) стёснительныя обстоятельства литературы и журналистики, жалобы неумъстной, хотя бы она и не относилась ко взысканіямъ, какихъ заслужили журналисты и неблагонамъренные сочинители; почему комитетъ полагалъ представить в. с-ву, призвавъ передъ себя издателей "Современника", объявить имъ, что тайная ихъ мысль не осталась скрытою отъ правительства и, вслёдствіе того, сдёлать имъ строжайшій выговоръ со внушеніемъ, что если бы и впредь еще они отважились на что-нибудь подобное, то будуть неминуемо подвергнуы примърному взысканію" 1).

Очень любопытно, что, съ другой стороны, комитетъ вставалъ на защиту "добраго имени" сочинителей благонамъренныхъ и неукоснительно шествовавшихъ

по стезъ дозволеннаго.

Такъ, въ "Въдомостяхъ С.-Петерб. Городской Полиціи" нъкій Смирновскій написалъ очень прочувствованный фельетонъ въ память своего умершаго редактора, Межевича. Булгаринъ подхватилъ его и вышутилъ ихъ обоихъ, причемъ Смирновскаго обвинялъ, правда очень осторожно, въ вымогательствъ у торговцевъ денегъ. Комитетъ отнесся къ министру съ замъчаніемъ, что "это уже не литературная полемика, свободному движенію которой правительство наше не налагаетъ препятствія (?!), а выходящее изъ всъхъ предъловъ приличія площадное ругательство, на которое никому и пи противъ кого не дано закономъ права". Въ заключеніе рекомендовалось сдълать замъчаніе цензорамъ, а редакторамъ "Съверной Пчелы" объявить, что они избавляются на этотъ разъ отъ законнаго взысканія "единственно благодаря всегдашнему благонамъренному своему направленію". На этомъ послъдовала резолюція государя: "Принять самыя строгія мъры къ запрещенію подобнаго рода нареканій и въ особенности всякихъ перебранокъ въ какомъ бы то ни было журналъ" 2)

Въ ноябръ Анненковъ писалъ министру просвъщенія, что комитетъ, сознавая, что для приведенія въ дъйствіе его назначенія, одинъ и даже нъсколько лишнихъ экземпляровъ для издателя книги, журнала и проч. не составляютъ, въ общей сложности, никакого почти счета, — испрашивалъ соизволеніе государя на возстановленіе отмъненнаго послъднимъ уставомъ о цензуръ правила, коимъ императорской публичной библіотекъ было даровано право получать безмездно по два экземпляра каждой вновь издаваемой книги изъ всъхъ типографій Имперіи, съ тъмъ, чтобы изъ двухъ экземпляровъ, присылаемыхъ въ библіотеку, одинъ поступалъ въ въдъніе комитета. Государь, одобривъ это предположеніе, повелълъ привести его въ исполненіе безъ всякаго оглашенія о существованіи комитета Это интересно потому, что при Бутурлинъ, очевидно, экземпляры библіотеки шли прежде всего въ комитетъ, гдъ и погибали въ рукахъ чтецовъ. Корфъ понималъ, что это порядокъ ненормальный. Съ другой стороны, повидимому, при Анненковъ составлялся собственный архивъ комитета, неизвъстно, куда канувшій.

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя д'яла etc", № 1, т. II, 451—453.
2) "Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1903 г., VIII,
419—420.
3) Ibidem, 418—419.

### Отголоски "дъла петрашевцевъ".

Еще въ 1845 г., Петрашевскій, скрывшись подъ псевдонимомъ Николая Кирилова, издаль первый выпускъ (А— М) "Карманнаго словаря иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка", и такимъ образомъ имълъ возможность ознакомить широкаго читателя съ основами понятій совершенно для него новыхъ 1). Онъ довольно быстро разошелся въ подпискъ и продажъ. Не такъ удачно пошло со вторымъ выпускомъ (М — О): велъдъ за поступленіемъ его въ продажу, цензурный комитетъ спохватился, и последовала конфискація, не причинившая, впрочемъ, никакихъ иного рода непріятностей самому Петрашевскому и его сотрудникамъ. Но вотъ, 23 апръля 1849 г., Петрашевскій съ другими лицами былъ арестованъ... Разборъ дъла побудилъ комиссію статсъ-секретаря кн. А. Ө. Голицына заняться раземотрвніемъ труда Кирилова, о которомъ создавшій "двло петрашевцевъ" неудобозабываемый И. П. Липранди писалъ въ своемъ "мнъніи" отъ 17 августа 1849 г.: "...издатель имълъ дерзость напечатать, между безчисленнымъ множествомъ наполненныхъ ядомъ соціализма, коммунизма и прочихъ современныхъ безумствъ, слъдующія небывалыя на русскомъ языкъ строки (на стр. 294): «Ученіе Христово въ первобытной чистотъ своей нанесло сильный ударъ всевозножнымъ писаніямъ и прорицателямъ, изобличило ихъ хищничество, коварство и деспотизмъ и въпротивоположность тому, являя примъръ безкорыстія, братолюбія, имъя основнымъ догматомъ милосердіе, а циплью водвореніе свободы и уничтожение частной собственности-съ каждымъ днемъ привлекало къ себъ новыхъ сподвижниковъ. Какъ ни прекрасно начало сего ученія, но оно еще не получило нормальнаго развитія»... Что на это сказало бы самое хладнокровное безиристрастіе? Вообще, по моему понятію, всъ эти курсы безъ изъятія требують строгаго пересмотра людьми, не только благонамъренными, но и спеціальными, понимающими дѣло" 2).

Тамъ же было указано на отсутствіе репрессіи по отношенію къ первому выпуску... Вскоръ объ этомъ стало извъстно комитету 2 апръля, и 13 ноября

Анненковъ писалъ Ширинскому-Шихматову:

"Въ числъ свъдъній, случайно дошедшихъ до комитета 2-го апръля, особенное вниманіе его обратила на себя изданная въ 1845 году книжка подъ заглавіемъ: «Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка». Словаря этого появился въ свътъ одинъ только выпускъ отъ буквы А до М. 3). По тщательномъ разсмотръніи означенной книжки, комитетъ не могъ не признать въ ней направленія не только двусмысленнаго, но и прямо предосудительнаго. Назначеніе подобнаго изданія, по самому названію книжки, должно, казалось бы, состоять единственно въ объяснительномъ, такъ сказать, переводъ

<sup>1)</sup> Въ "нѣсколькихъ словахъ отъ издателя", между прочимъ, сказано: "какъ увидятъ гг. подписчики изъ перваго выпуска, "Словаръ" есть не что иное, какъ краткая энциклопедія искусствъ и наукъ или, вѣрнѣе сказать, краткая энциклопедія понятій, внесенныхъ къ намъ европейской образованностью"; "..по поводу филологическаго толкованія иностранныхъ словъ читатели найдутъ здѣсь столько свѣдѣній, сколько необходимо ихъ имѣтъ для уразумѣнія современныхъ литературныхъ произведеній, помѣщаемыхъ въ журналахъ и газетахъ".

 <sup>2) &</sup>quot;Рус. Старина", 1872 г., VII, 82-83. Курсивъ подлинника.
 3) Ошибка—часть словъ на ж есть уже и въ этомъ выпускъ.

значеній иностранныхъ словъ, въ русскомъ языкъ употребляемыхъ. Но въ словаръ, комитетомъ разсмотрънномъ, цъль эта становится, напротивъ, второстепенною, уступая мъсто явному намъренію развивать такія идеи и понятія, которыя у насъ могли бы повести къ однимъ лишь самымъ вреднымъ последствіямъ. Съ одной стороны, въ означенный словарь включено много такихъ словъ, о которыхъ нельзя было не предвидёть уже впередъ, что самое даже благонамъренное объяснение ихъ значения поведеть къ толкованиямъ, вовсе несвойственнымъ образу и духу нашего правленія и гражданскаго устройства, и что потому осторожнѣе не допускать ихъ въ книгу для популярнаго чтенія предназначенную; напротивъ, авторъ предлежащаго словаря не только переполнилъ ими свою книгу, но и издалъ ее, какъ по всему заключить должно, единственно для непримътнаго разлитія въ народћ, подъ видомъ истолкованія этихъ словъ, косвенныхъ по своимъ видамъ похваль или порицаній выражаемымь ими понятіямь. Сь другой же стороны, даже такимъ словамъ, прямое значение коихъ не могло-бы, повидимому, вызывать какіялибо отвлеченныя умствованія, какъ-то: апологь, анализъ, синтезъ, идеаль, идиллія, иронія, ландшафтная живопись, максимумъ и др., приведенными при нихътолкованіями или прим'врами, придант смыслт неблагонамъренный и явно намекающій на ту же самую тайную цвль автора. Вследствіе сихъ соображеній, комитеть нолагаль необходимымь: 1) всв остающіеся нераспроданными экземпляры этой книжки, какъ весьма вредной и опасной, извлечь изъ продажи; 2) хотя она появилась уже пъсколько лъть тому назадъ, т. е. до тъхъ смутныхъ происшествій на западъ, которыя побудили правительство усилить бдительность цензурнаго надзора, — но какъ сочинение это, по общему его духу и направлению, съ перваго взгляда, повидимому, всегда и во всякое время долженствовало подлежать запрещенію, то предоставить министерству народнаго просвъщенія сообразить: можно-ли цензора Крылова, имъвшаго неосторожность или неблагоразуніе пропустить подобное сочинение въ печать, оставлять въ должности цензора? "

На этомъ мнѣніи послѣдовала высочайшая резолюція: "не отбирая экземпляровъ уномянутаго словаря, дабы чрезъ то не возбудить любопытства, стараться откупить ихъ партикулярныхъ образомъ".

Крыловъ, какъ "честный, исправный, дѣятельный и благонамѣренный цензоръ", былъ оставленъ на службѣ по ходатайству министра ¹).

Въ "дълъ петрашевцевъ" такъ много легендъ, а широкое общество такъ все еще мало знакомо съ нимъ, что, я думаю, небезынтересно заглянуть въ самый "Словаръ" и привести выдержки изъ него хотя бы самыхъ "возмутительно" опредъленныхъ словъ.

"Анализъ и синтезъ. Такъ называютъ два единственно возможные способа человъческаго познанія, двъ способности, служащія ему основой. Исторія анализа и синтеза есть исторія человъческаго познанія, исторія наукъ, исторія понятій, исторія образованности. Поэтому мы сочли нужнымъ развить здъсь этотъ предметъ съ нъкоторою подробностью.

<sup>1) &</sup>quot;Пензура въ парствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1903 г., VIII, 420—421. Курсивъ мой. Замѣчу кстати, что давно отобранные экземпляры II выпуска словаря, кромѣ одного, оставленнаго при дѣлахъ петербургскаго цензурнаго комитета, въ количествѣ 1599, были сожжены 3 февраля 1853 года, по представленю петербургскаго попечителя, утвержденному министромъ просвъщенія (Ibidem, 421—422).

"...Во всёхъ этихъ пріемахъ нашего ума, цёль достигается посредствомъ двухъ способностей: 1) способностью мысленно раздагать познаваемый предметь на его составныя части; 2) способностью мысленно соединять эти части въ одно цёлое. Первая способность (и пріемъ) ума называется спализомъ; вторая способность (и пріемъ) называется синтезомъ. Безъ анализа мы вёчно бродили бы въ какомъ-то туманномъ представленіи всего существующаго, не отличая одного предмета отъ другого, какъ новорожденные младенцы; а безъ синтеза, при одномъ анализѣ, мы не были бы въ состояніи цонимать связи между безконечнымъ множествомъ явленій и предметовъ; ни одинъ изъ нихъ не представлялся бы намъ какъ нёчто цёлое, составляющее часть другого цёлаго; во всемъ видѣли бы мы отдѣльныя

части, состоящія изъ другихъ частей и т. д.

"... Противники успаховъ (прогресса) жалуются, что аназизируя жизнь, разбирая всё явленія, изъ которыхъ она слагается, мы лишаемъ себя возможности ею наслаждаться, разрушаемъ множество плёнительныхъ обмановъ, словомъ, двлаемъ себя несчастными. Анализу принисывается современное разочарование, которымъ такъ колятъ глаза новымъ поколеніямъ. Нельзя не сознаться, что предавшись анализу, мы дъйствительно не можемъ наслаждаться тымъ, что находимъ недостойнымъ человъка. Но въ стремленіяхъ къ истинъ и добру, не должна-ли поддерживать насъ надежда на осуществление завътныхъ нашихъ мыслей? Кромъ того, анализъ не можетъ передёлать человеческой природы: никакая сила ума не уничтожить въ человъкъ его потребностей, которыхъ удовлетворение составляеть жизнь и наслаждение. Такъ, напр., говорятъ, что анализъ долженъ убить любовь и дружбу. Это неправда: онъ можетъ разрушить разныя нелѣпыя понятія объ этихъ чувствахъ, а убить самыя эти чувства онъ не въ силахъ. Притомъ, вся непріятность разочарованія (если кому-нибудь действительно непріятно разстаться съ понятіями, которыя онъ нашелъ нелёными) падаеть на то поколеніе, которое испытываетъ его на себъ. Слъдующему же покольнію уже не приходится пить ту же горькую чашу; оно уже застаеть новыя понятія, которыя препятствують ему очароваться и разочароваться въ томъ, что служило предметомъ очарованія и разочарованія предыдущаго покольнія.— Наконецъ, если-бъ это разочарованіе и было такъ страшно, какъ его изображають, то спрашивается: неужели не стоить нести этотъ крестъ за все, что анализъ сдвлалъ для человвчества. Не онъ-ли привелъ насъ къ изученію общества, къ познанію его ранъ и бользней и къ изысканію средствъ ихъ излеченія? Синтетикъ равнодушно смотритъ на такія явленія; онъ даже ръдко замъчаетъ ихъ; нищета, голодъ, развратъ, невъжество-все это такія явленія, которыя онъ спішить объяснить какимт-нибудь міровымъ закономъ гармоніи, какою-нибудь блестящею теоріей нообходимости зда, а потому никто и не вздумаетъ заняться ихъ устраненіемъ 1)..."

"Аполог. Краткій разсказъ, заключающій въ себ'в какую-нибудь нравствен-

ную мысль. Вотъ, напр., прекрасный апологъ Дмитріева:

«По милости твоей я весь разбить», Пеняль кирпичь гвоздю: «за что такая злость?» —«За то, что въ голову меня колотить молоть» <sup>2</sup>).

"Идеалъ. Идеаломъ называется образцовый, возможно-совершенный въ своемъ родѣ предметъ. Слѣдовательно, идеалъ естъ выраженіе идеи въ формѣ. Такъ, напр., статуя Аполлона Бельведерскаго считается идеаломъ мужской красоты, т. е. иными словами, ни въ какой формѣ не удовлетворены такъ совершенно условія мужской красоты посредствомъ изображенія формъ тѣла, какъ въ этомъ дивномъ произведеніи древняго ваянія. Это совершенство формы, соотвѣтствующей идеи и отличаетъ идеалъ отъ сей послѣдней. Такъ, напр., идеей государства называемъ мы

 <sup>&</sup>quot;Карманный словарь etc.", Спб., 1845 г., 1, 7—10. Курсивъ здѣсь и дальше подлинника. Статья эта принадлежала Валеріану Майкову, хотя и не была имъ подписана.
 Ibidem., 12.

условія его благосостоянія, представляемыя въ умі. Напротивъ того, идеаломь государства мы назовемъ уже какое-нибудь действительно существующее государство, или такой предметь его устройства, въ которомъ изложены всв его составныя, дъйствительныя части. Идеаль не должно смъшивать съ утопіей (см. это слово); утопія мечта, а идеалъ совершенно согласень съ требованіемь дъйствительности, хотя совершенное выполнение его едва-ли возможно человъку" 1).

"Иронія. Ироніей называется кажущійся разладъ между мыслью и формой ея выраженія или между цілью и средствами къ ея достиженію. Такъ, напр., нельзя не принисать ироническаго характера сочинению Маккіавели «О монарха», гдь онь, какъ будто бы съ личнымъ, глубокимъ убъжденіемъ доказываетъ, что монархъ не долженъ стъсняться ничъмъ для усиленія своей власти, между тъмъ, какъ, принимая въ соображение другия сочинения того же писателя, можно догадаться, что похвалы его деснотамъ суть не что иное, какъ сильная сатира" 2).

"Максимум», т. е. «наибольшее». Такъ называють всякую величину, за предёль которой не можеть или не должна простираться никакая величина. Такъ, напр., во время французской революціи всёмъ тёмъ предметамъ, которые необходимы человьку въ его ежедневномъ быту, была положена наибольшая цена (maximum), выше которой никто не смелъ ихъ продавать. Въ математике теорія «наибольшихъ и наименьшихъ» (см. Энц. Наукъ ст. алгебра) (maximum et minimum) имъетъ много важныхъ приложеній" 3).

Читатель теперь видить, чёмь быль "Карманный словарь", составившій одинъ изъ пунктовъ обвинительнаго акта противъ Бутатевича-Петратевскаго...

Но этимъ не кончилось "дъло петрашевцевъ" въ области цензуры. Въ утвержденномъ 19 декабря 1849 г. докладъ генералъ-аудиторіата, кромъ наказаній обвиненнымъ, были изложены необходимыя мёры для предупрежденія возможности возникновенія и впредь "подобныхъ замысловь". Двв изъ нихъ непосредственно касались цензуры: "...2) бдительныя и строгія мізры противъ ввоза иностранныхъ сочиненій опаснаго содержанія, способствующаго превратному образу мыслей въ умахъ юныхъ и неопытныхъ; 3) самый осмотрительный цензурный надзоръ за журналами и газетными статьями" 4).

Такимъ образомъ какъ бы подчеркивалась безусловная необходимость дальнъйшаго существованія комитета 2 апрэля, а министру просвэщенія давалось понять, что дальнейшее его благополучие зависить отъ солидарности съ этимъ

верховнымъ учрежденіемъ...

 <sup>1)</sup> Ibidem., 74.
 2) Ibidem., 85.
 3) Ibidem., 174. "Энциклопедія Наукъ" была приложена ко второму выпуску "Сло-

варя".
4) В. И. Семевскій, "Изъ исторіи общественныхъ идей въ Россіи въ концѣ 40-хъ годовъ", сборникъ "На славномъ посту", 1900 г., 151—152. Въ этомъ смыслѣ любопытно одно отношение лиректора публичной библіотеки, бар. Корфа, къ министру просвъщенія, отъ 28 апръля 1850 года: "Государь императоръ высочайше разрѣшилъ въ каталогѣ дубликатовъ книгъ, хранящихся въ Импер. Пуб. Библіотекъ, предназначенныхъ въ продажу, печатать заглавія всёхъ вообще дубликатовъ, не исключая и сочиненій, могущихъ оказаться запрещенными; но заглавія последнихъ въ техъ экземплярахъ сего каталога, которые не вышлются за границу, зачеркивать непрозрачными типографскими чернилами, объявляя покупщикамъ. что книги, подъ зачеркнутыми номерами значившіяся, уже проданы" ("Цензур. дѣла etc", № 1, т. II, 482).

## 1850 годъ.

#### Всеподданнъйшая записка Каменскаго.

Въ февралъ 1850 года, нъкій Александръ Каменскій, бывшій тогда директоромъ департамента желъзныхъ дорогъ и, слъдовательно, занимавшій довольно крупный административный постъ и хорошо ознакомленный съ курсомъ политики, представилъ Николаю I очень пространную записку "О направленіи народнаго просвъщенія и о главныхъ сословіяхъ въ Россіи". Во всеподданнъйшемъ письмъ своемъ Каменскій доказывалъ, что "корень зла", благодаря которому "человъчество содрагается, при видъ бъдствій и неистовствъ, совершающихся на западъ Европы", таится "въ избыткъ умозрительнаго образованія, въ пагубномъ стремленіи къ сліянію всъхъ сословій, однимъ словомъ, въ томъ мнимомъ успъхъ гражданственности, который въ новъйшее время наименовали «прогрессомъ». "Заниска" же посвящена изложенію тъхъ "истинно полезныхъ мъръ", которыя необходимы для "дальнъйшаго направленія народнаго просвъщенія въ Россіи". Я не буду слъдить за предложеніями "записки" въ области собственно образованія—а они были крайне реакціоннаго характера—и остановлюсь только на трехъ послъднихъ, касающихся цензуры:

"16) Министерству просвъщенія можно бы озаботиться: о распростраценіи чтенія книгь по части точныхь наукь и общенолезныхь свъдъній; объ ограниченіи ввоза иностранныхъ безнравственныхъ романовь и сочиненій по предметамъ отвлеченнымъ и философскимъ. Полезно было бы сократить по возможности выписку иностранныхъ политическихъ газеть и журналовъ, въ коихъ, несмотря на безпрестанныя выръзки статей, не пропущенныхъ цензурою, проскальзываютъ вольнодумныя и ръзкія сужденія заграничныхъ публицистовъ 1). Потеря почтоваго дохода отъ прекращенія выписки этихъ изданій можетъ быть вознаграждена изъ другихъ источниковъ. Сказанное сокращеніе выписки иностранныхъ журналовъ имъло бы въ особенности полезныя послъдствія для внутреннихъ областей Россіи, ибо съ нъкоторыхъ поръ эти изданія начали проникать туда въ весьма значительномъ количествъ, въроятно, по причинъ большого пониженія подписной цѣны на оныя.

"17) Не менъе постояннаго и бдительнаго надзора цензуры требують и русскіе журналы и газеты. Въ нихъ слъдуетъ строжайше воспретить помъщеніе излишнихъ сужденій и толковъ о политикъ и нынъшнихъ нельпыхъ те-

оріяхъ европейской идеалогіи. Истинно-русскимъ читателямъ и на умъ не пришло бы существованіе этихъ сумасбродныхъ идей, если бы онъ ни были имъ

<sup>1)</sup> Въ то время еще не чернили типографской краской, а просто вырѣзали, чѣмъ очень обезцѣнивали изданія, почти всегда получавшіяся въ видѣ лохмотьевъ.

сообщаемы въ нашихъ журналахъ. Политическія извѣстія, заимствуемыя изъ иностранныхъ газетъ, должны быть передаваемы тоже съ подлежащею осмотрительностью и нѣкоторыя изъ нихъ безъ лишнихъ подробностей, единственно для сохраненія исторической послѣдовательности въ происшествіяхъ; въ этихъ статьяхъ не слѣдуетъ допускать пустословіе, которое подъ личиною усердія и добросовѣстности, нерѣдко дозволяетъ себѣ намеки, оговорки и не менѣе вредныя недомольки. При разрѣшеніи новыхъ изданій, по части русскихъ политическихъ газетъ и журналовъ, необходимо обращать особенное вниманіе на образъ мыслей и нравственныя качества издателей и даже на ихъ національное происхожденіе.

"и 18) Установивъ строжайшія правила для цензуры книгъ и въ особенности журналовъ, опредълять въ цензора людей опытныхъ, внимательныхъ и извъданной благонадежности. Поощряя ихъ за усердную дъятельность лестными наградами, подвергать за упущенія строжайшему взысканію. Съ этою цълью ввести въ уложеніе о наказаніяхъ новыя статьи взысканій за нарушеніе цензурпаго устава, особливо по части газеть и журналовъ".

Государь объявилъ Каменскому, черезъ шефа жандармовъ, кн. Орлова, что "по прочтеніи съ особеннымъ удовольствіемъ записки его, изъявляетъ ему за трудъ его всемилостивъйшую благодарность и поручаетъ развить съ большею подробностью мысли его о просвъщеніи" 1).

Какъ читатель увидить ниже, очень многое изъ предложеній Каменскаго вскор'в и было осуществлено; наприм'връ, въ мав же государственный сов'втъ обсуждаль м'вры для ограниченія ввоза иностранной литературы, въ декабр'в состоялось распоряженіе о строгомъ выбор'в цензоровъ и п. т.

Ширинскій-Шихматовъ очень внимательно отнесся къ запискъ Каменскаго, изъ которой впослъдствіи исходиль въ изобрътеніи мъръ "обузданія".

#### Забота о "здоровомъ" чтенім "простолюдья".

Кто интересуется вившкольнымъ народнымъ образованіемъ, тотъ знаетъ, какое еще и до сихъ поръ распространеніе имветъ, напримвръ, такая стряння XVIII ввка, какъ "Повъсть о приключеніяхъ англійскаго милорда Георга и о брандербургской маркграфинъ Фридерикъ-Луизъ, съ присовокупленіемъ исторіи бывшаго турецкаго визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезіи", кстати, очень недавно выпущенная королями никольскаго рынка 97-мъ изданіемъ... Понимаетъ и тъ причины, которыя обусловливають возможность такого книжнаго рынка...

Въ 1849 г. эта билиберда была напечатана одиннадцатымъ изданіемъ. Комитетъ 2 апрѣля обратилъ прежде всего вниманіе на цѣлый рядъ очень нескромныхъ, эротическихъ мѣстъ этой повѣсти, а затѣмъ нашелъ, что "если одинпадцатое изданіе «Милорда Георга» свидѣтельствуетъ, до какой степени эта книга сдѣлалась у насъ популярною, то оно служитъ вмѣстѣ доказательствомъ, что и низшіе наши классы чувствуютъ уже вообще необходимость въ чтеніи, которой такъ желательно бы удовлетворять пищею болѣе для нихъ полезною". Все это казалось бы очень понятнымъ, если бы мы не имѣли конца этого отношенія къ министру просвѣщенія. Дальше же говорилось:

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1903 г., VII, 168-176.

"Въ серьезномъ родъ частью сдълана уже къ тому попытка: стараніями нъкоторыхь благонампренных частныхь лиць въ послёднее время изданы разныя назидательныя сочиненія, приспособленныя къ нравамъ и кругу понятій простолюдиновъ. Но и простолюдинъ можетъ иногда пожелать чтенія болье легкаго, веселаго, даже тутливаго, которымъ не только завлекалась бы его любознательность, но доставлялось и некоторое разселніе; а въ такомъ роде у насъ неть ничего, кром' упомянутых вздорных книжекь и сказокъ, большею частью весьма старинныхъ. Здъсь, по мнънію комитета, открывается обширное поле нашимъ литераторамъ, во всякомъ случав гораздо полезнвишее, нежели переводъ ничтожныхъ французскихъ романовъ или передълывание вздорныхъ оракуловъ или гадательныхъ книгъ и т. п. Комитетъ заключилъ сообщить о всемъ этомъ министру народнаго просвъщенія для того, чтобы онъ представиль свои соображенія: какимъ бы образомъ умножить у насъ изданіе и распространеніе въ простомъ народѣ чтенія книгь, писанныхъ языкомъ, близкимъ къ его понятіямъ и быту, и, подъ оболочкою романическаго или сказочнаго интереса, постоянно направляемыхъ къ утвержденію нашихъ простолюдиновъ въ добрыхъ нравахъ и въ любви къ православію, государю и порядку". in the state of th

Черезъ мъсяцъ Ширинскій-Шихматовъ представиль государю очень пространный докладъ съ соображеніями, сущность которыхъ сводится къ слъдующему:

"1) Десять изданій «Милорда Георга» въ теченіе 50 льть, едва ли могуть служить доказательствомъ, что эта книжка сдълалась популярною. Она составляетъ не болве, какъ принадлежность нашей дворни въ столицахъ, губерискихъ и увзднымъ городахъ, а отчасти и въ помъщичьихъ селеніяхъ, куда доставляется посредствомъ ярмарокъ и развозки странствующими промышленниками <sup>1</sup>). Къ разряду читателей «Милорда Георга» можно развъ только причислить, весьма впрочемъ въ ограниченномъ числъ, нъкоторыхъ низшаго сословія городскихъ обывателей; 2) подобнаго рода изданія, погръшая иногда противъ приличія и благопристойности, не представляють, однако, безиравственнаго направленія въ ціломь содержаніи, не оставляють, по самой нельпости своей, въ читателяхъ сильныхъ впечатлъній и нисколько не опасны въ рукахъ простолюдиновъ именно потому, что эти книжки по большей части весьма старинныя; 3) чтобы быть истинно народными, они не требують отъ сочинителя своего особеннаго дарованія, неизсякаемаго остроумія, всегда прикрываемаго простотою и добродушіемъ, совершеннаго знанія обычаевъ низшаго класса и, наконець, близкаго знакомства съ ихъ общежитіемъ, по большей части, весьма удачно выраженными въ пословицахъ и поговоркахъ. Словомъ, книги въ духъ народномъ ожидаютъ еще своего Крылова. Кром'в того, писатель народныхъ книгъ долженъ быть проникнутъ живою вфрою православной церкви, носить въ груди своей безусловную преданность престолу и сродниться съ нашимъ государственнымъ и общественнымъ бытомъ. Только тогда, передавая собственное убъждение читателямъ своимъ, онъ можетъ незамътно согръвать и развивать въ сердцахъ ихъ врожденныя всякому русскому чувства уваженія къ въръ, любви и государю и покорности законамъ отечественнымъ. Удовлетворяють всёмь этимь требованіямь лишь изданныя въ послёднее время

<sup>1)</sup> Напомню, что если въ концѣ сороковыхъ годовъ и были гдѣ грамотные крестьяне, то только въ дворняхъ...

«Русская книга для грамотныхъ людей» (изданіе министерства народнаго просвѣщенія) и «Сельское чтеніе» (изданіе министерства государственныхъ инуществъ). Но при этомъ опять, несмотря на просмотръ имъ самимъ первой изъ этихъ двухъ книгъ, останавливала мысль: годится-ли предлагать русскому необразованному люду чтеніе отечественной исторіи вполнѣ, которая нѣкоторыми своими событіями можеть произвести неблагопріятное впечатлівніе, а нотому не лучше-ли выбрать нъсколько назидательныхъ разсказовъ изъ всей русской исторіи? 4) изъ литературныхъ произведеній также следовало бы выбрать несколько нравственныхъ сочиненій, доступныхъ понятію каждаго грамотнаго человъка, и изъ нихъ составить маленькую библютеку при приходскихъ и сельскихъ училищахъ; 5) но еще болъе князь настанваль на томъ, что всего полезнъе было бы для правительства поощрять чтеніе книгь не гражданской, а церковной печати, такъ какъ перваго рода книги представляютъ въ большинствъ случаевъ (особливо относительно такъ называемаго «легкаго чтенія») лишь совершенно безполезное или вредное занятіе; 6) книги духовнаго содержанія укрѣпять простолюдина вѣрою и упованіемъ на святой промысель къ новымъ трудамъ и къ благодушному перенесенію всякаго рода лишеній, между тёмъ, какъ книги свётскія разсёють ихъ только на время, но въ то же время ослабять ихъ дъятельность и терпъніе; 7) и потому, отдавая ръшительное предпочтение книгамъ духовнаго содержанія, министръ полагалъ издавать ихъ въ значительномъ количествъ экземпляровъ и продавать повсюду по самой умъренной цънъ, чему примъръ существуеть въ Москвъ, гдъ, подъ предсъдательствомъ митрополита Филарета, состоитъ комитетъ изданія духовно-нравственныхъ книгъ для простолюдиновъ. Въ Петербургѣ этоже самое должно было бы устроиться, но въ гораздо обширнвишихъ размврахъ, подъ непосредственнымъ наблюденіемъ синода. 8) Все это могло бы тѣмъ легче быть приведено въ исполнение, что въ русскомъ народъ до сихъ поръ существуетъ похвальный обычай начинать въ простолюдьи обученье грамотъ буквами церковной нечати и чтеніемъ Часослова и Псалтыря, и при томъ же книжный языкъ нашихъ церковныхъ учителей (напримъръ, Дмитрія Ростовскаго и Тихона Задонскаго) сближается съ общеупотребительнымъ русскимъ языкомъ и не представляетъ особенныхъ трудностей въ понятіяхъ простолюдиновъ".

Въ заключение Ширинский-Шихматовъ считалъ наиболѣе цѣлесообразнымъ передать этотъ вопросъ на обсуждение синода.

На докладъ рукою министра сдълана отмътка, что 15 апръля "государь императоръ высочайше утвердилъ его съ тъмъ, чтобы не упускать изъ виду и изданіе для простого народа книгъ гражданской печати занимательнаго, но безвреднаго содержанія, преднавначая такое чтеніе преимущественно для грамотимхъ дворовыхъ людей; отдъльные разсказы изъ отечественной исторіи его величество изволилъ предночитать полному и послъдовательному изложенію этого предмета въкнигъ для простого народа" 1).

Но Ширинскій-Шихматовъ понималь, что всёмь этимъ не разрёшаль еще вопроса, поднятаго комитетомь 2 апрёля; поэтому онъ одновременно вошель къ государю и съ другимъ докладомъ—о средствахъ "для огражденія Россіи отъ

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1903, VIII, 422—426.

преобладающаго въ чужихъ краяхъ духа времени, враждебнаго монархическимъ началамъ, и отъ заразы коммунистскихъ мнѣній, стремящихся къ ниспроверженію основаній гражданскаго общества". Они состояли въ слѣдующемъ:

1) "Разсматривая книги, назначаемыя для чтенія простого народа, цензоръ наблюдаеть съ особенною строгостью, чтобы въ нихъ не было не только никакого неблагопріятнаго, но даже и неосторожнаго прикосновенія къ православной церкви и установленіямъ ея, къ правительству и ко всёмъ постановленнымъ отъ него властямъ и законамъ. Онъ не дозволяетъ также соблазнительныхъ разсказовъ и неблагопристойных выраженій, допуская, впрочемь, соотвытствующія обычаямь и образу жизни читателей, хотя и грубыя, но невинныя шутки. 2) Ценворъ не долженъ дозволять описанія особенных б'ядствій или нуждъ того состоянія, къ которому принадлежить многочисленный классъ читателей этого рода книгъ, ни современных происшествій, сильно д'яйствующихъ на простонародье съ невыгодной стороны. Здъсь онъ обязанъ мысленно ставить себя на мъсто читателя и, примъняясь къ его понятіямъ, опредълять, какое впечатлъніе будеть на него сдълано не только господствующимъ въ сочинении мнъниемъ или чувствомъ, но и каждою отдельною мыслью и, такъ сказать, каждымъ словомъ. 3) Охраняя семейственное согласіе, какъ залогъ общественнаго благополучія, цензоръ ни нодъ какимъ видомъ не пропускаетъ ничего, что бы могло ослабить въ мнвній простолюдиновъ уважение къ святости браковъ и повиновение власти родительской. 4) Сочиненія, въ которыхъ изъявляется сожальніе о состояніи крыпостныхъ крестьянъ, описываются злоупотребленія пом'вщиковъ или доказывается, что перемъна въ отношеніяхъ первыхъ къ послёднимъ принесла бы пользу, не должны быть вообще разръшаемы из печатанію, а тімь боліве вы книгахь, предназначаемыхъ для чтенія простого народа" 1).

Получивъ утвержденіе, мъры эти вошли въ ближайшее общее распоряженіе

по цензурному въдомству.

Любопытно, что когда, два года спустя, Анненковъ запросилъ у Ширинскаго-Шихматова списокъ книгъ, одобренныхъ за это время министерствомъ для народнаго чтенія, то тотъ отвъчалъ ему, что подобныя сочиненія "составлять очень трудно и потому, не взирая на вст поощренія, которых вз правто ожидать литераторы, посвятившіе себя на этотъ предметъ, онъ не можетъ еще указать ни на одинъ удачный опытъ подобнаго сочиненія")...

Но этимъ еще не ограничиваются мѣры по регулированію народнаго чтенія. Вотъ очень любопытное предписаніе министра просвѣщенія попечителю московскаго

учебнаго округа отъ 23 марта:

"Г. Финляндскій генераль-губернаторь ув'вдомиль меня, что государь императорь, получивь св'ядыне о нам'вреніи издавать въ Финляндіи романы въ перевод'я на финскій языкъ, изволиль найти, что подобное чтеніе, предполагающее читателей исключительно изъ простого народа, понимающаго только по фински, отвлекало бы рабочій и сельскій классъ отъ полезныхъ занятій и во многихъ случаяхъ имъло бы вредное вліяніе на ихъ понятія.

"Вслъдствіе сего, Его Императорскому Величеству благоугодно было повелъть: воспретить впредь изданіе на финскомъ языкъ романовъ въ подлинникъ или пе-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) "Сборникъ постановленій etc", 264—265.  $^{2}$ ) "Историческія свъдънія etc" 72.

реводахъ и всякихъ другихъ сочиненій, кромѣ тѣхъ, которыя и по духу и изложенію имѣютъ исключительною цѣлью назиданіе религіозное и хозяйственное; первое безъ преній о догматахъ, а послѣднее—чисто практическое, безъ теорій политико-экономическихъ. При семъ государь императоръ, подъ именемъ новыхъ книгъ, не изволилъ разумѣть ни новыя тисненія сочиненій на финскомъ языкѣ, бывшихъ уже въ печати, ни печатаніе старинныхъ лѣтописей, сагъ, народныхъ поэмъ или старинныхъ народныхъ пѣсней.

"О семъ высочайшемъ повелъніи имъю честь сообщить в. п., покорнъйше прошу сдълать надлежащее распораженіе по московскому цензурному комитету, чтобы финскія книги, нынъ запрещаемыя, не могли быть печатаемы въ Имперіи, для водворенія въ Финляндій, такъ какъ изданія, здъшнею цензурою пропущенныя, вторичной цензуръ тамъ не подвергаются".

## Установленіе цензуры лубочныхъ картинъ. Образованіе "Комитета людей истинно способныхъ".

Еще Вутурлинъ обратилъ вниманіе на "полный произволъ", который царилъ въ народной картинъ. Тогда же, по его докладу, приказано было серьезно заняться этимъ вопросомъ и преградить въ народъ свободный дотолъ доступъ лубочной картины. 23 мая Ширинскій-Шихматовъ вошелъ въ государственный совъть съ слъдующимъ представленіемъ:

"Листки, извъстные въ нашей промышленности подъ названіемъ *пубочныхъ картинъ*, являются обыкновенно безъ соблюденія цензурныхъ правиль, установленныхъ для произведеній искусствъ, какъ-то: эстамповъ, рисунковъ и пр. Доселъ нътъ никакихъ постановленій о цензированіи собственно этихъ низшихъ произведеній художества и литературы; почему они и поступаютъ въ продажу безъ всякаго просмотра и надзора. Въ тъхъ же самыхъ видахъ, для которыхъ вообще установлена цензура, необходимо подвергать содержаніе лубочныхъ картинъ предварительному разсмотрънію, которое могло бы быть возложено на мъстныя полицейскія начальства, по примъру афишъ и мелкихъ объявленій.

"Сіи соображенія были представлены покойнымъ д. т. с. Бутурлинымъ Его Императорскому Величеству и, вслѣдствіе высочайшей резолюціи, онъ увѣдомилъ бывшаго министра народнаго просвѣшенія гр. Уварова, что Государь Императоръ высочайше соизволилъ предоставить министру народнаго просвѣщенія снестись съ министромъ внутреннихъ дѣлъ и потомъ войти съ подробнѣйшимъ представленіемъ въ государственный совѣтъ.

"На сдъланное къ министру внутреннихъ дълъ отношеніе онъ отвъчалъ, что, вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ о необходимости подвергать лубочныя картины предварительному просмотру, онъ находитъ, что такой просмотръ безъ неудобства можетъ быть возложенъ на мѣстныя полицейскія начальства, по примъру афишъ и мелкихъ объявленій. Для того гр. Перовскій предполагаль существующія правила цензированія афишъ и мелкихъ объявленій распространить и на лубочныя картины; но къ сему присовокупилъ, что, по содержанію своему, онъ

<sup>1) &</sup>quot;Щукинскій сборникъ", М., 1902 г., 322—323.

неръдко касаются предметовъ духовныхъ, подлежащихъ, на осн. св. зак. т. XIV уст. о пред. и пресъч. преступленій, ст. 147 и 176, особой духовной цензуръ.

"Посему въ проектъ измъненнаго устава о цензуръ, внесенномъ въ государственный совътъ бывшимъ министромъ народнаго просвъщенія, послъ пункта м § 23 устава о цензуръ (свод. зак. тома XIV уст. о пред. и пресъч. преступленій, прил. къ ст. 147), въ которомъ узаконено: «разсмотръніе всякаго рода афишъ и мелкихъ объявленій возлагается на мъстныя полицейскія начальства, подъ главнымъ надзоромъ министерства внутреннихъ дълъ предполагалось постановить слъдующее:

«Сему же правилу подлежать всё вообще лубочныя картины съ такимъ при томъ ограниченіемъ, что если онё касаются предметовъ духовныхъ, въ такомъ случав мёстныя полицейскія начальства передають ихъ на разсмотрёніе духовной цензуры или епархіальныхъ вёдомствъ и руководствуются ихъ заклю-

ченіемъ».

"Такъ какъ государственный совъть высочайше утвержденнымъ мнъніемъ своимъ призналь изданіе измъненнаго устава о цензуръ ненужнымъ: то, въ исполненіе объявленнаго покойнымъ д. т. с. Бутурлинымъ высочайшаго повелънія, имъю честь представить совъту о постановленіи выше изложеннаго правила на счетъ цензуры лубочныхъ картинъ".

25 мая департаменть законовъ даль слъдующее заключеніе, утвержденное

затъмъ и общимъ собраніемъ государственнаго совъта:

"Департаментъ законовъ, по разсмотрвніи сего двла, находить, что въ немъ предполагается издание закона совершенно новаго и требующаго внимательнаго соображенія о средствахъ и порядкѣ его исполненія. Повсемѣстное употребленіе, такъ называемыхъ, лубочныхъ картинъ, коихъ продажа по городамъ и деревнямъ составляеть особый родъ промышленности, глубоко вкоренилось въ нравы русскаго нарола: значительная часть сихъ картинъ, касаясь предметовъ духовнаго содержанія, заключаеть въ себ'є разныя толкованія, которыя, если картины писаны людьми принадлежащими къ раскольническимъ сектамъ, могутъ имъть иногда и вредное вліяніе, въ особенности на необразованныхъ сельскихъ обывателей. При установленіи цензурнаго надзора за лубочными картинами, нужно опредълить съ точностью не только обязанности полицейских в мъстъ, но и степень участія, какое должно быть предоставлено духовному начальству безъ излишняго затрудненія онаго въ разсмотръніи означенныхъ картинъ. Можетъ быть, представится полезнымъ издать по сему предмету и особыя правила, которыя, по мнёнію департамента, могли бы съ большею удобностью быть составлены во II отдъленіи соб-ственной Его Императорскаго Величества канцеляріи, по соглашенію съ подлежащими въдомствами. Посему департаментъ законовъ полагаетъ: испросить высочайшее соизволеніе на передачу настоящаго дёла главноуправляющему II отд. собственной Его Величества канцеляріи, для внесенія онаго, съ его заключеніемъ, на разсмотрвніе государственнаго совыта въ установленномъ порядкь".

Въ слѣдующемъ (1851) году, главноуправляющій II отдѣленіемъ гр. Блудовъ, далъ заключеніе: "вновь гравируемыя картинки, прежде выпуска ихъ въ свѣтъ, должны быть разсматриваемы въ цензурныхъ комитетахъ и чрезъ отдѣльныхъ цензоровъ на общемъ основаніи; не издавая новыхъ о семъ предметъ правилъ, слѣдуетъ предписать только: что если между обращаю-

щимися уже въ народъ лубочными картинками встрътятся, по содержанію своему, принадлежащія къ числу тъхъ, о коихъ упоминается въ ст. 1311 улож, о наказ., то полиціи обязаны представить о томъ, чрезъ начальниковъ губерній, министерству внутреннихъ дълъ для принятія мъръ къ ихъ уничтоженію".

Государственный совътъ 12 февраля 1851 г. утвердилъ заключение депар-

тамента законовъ, сводящееся къ полному согласію съ Блудовымъ 1).

12 апръля были уже повсемъстно разосланы указы. Въ Москвъ высочайше утвержденное мнъніе совъта было приведено въ исполненіе весьма оригинальнымъ и сокращеннымъ порядкомъ: по приказанію московскаго генералъ-губернатора, приснопамятнаго Закревскаго, всъ старыя мъдныя доски были вытребованы отъ заводчиковъ, изрублены въ куски и возвращены имъ въ видъ мелкаго лома, поступившаго потомъ въ колокольный рядъ 2)...

Такъ было прекращено существование нашего дотолъ безцензурнаго народнаго балагурства. А съ этимъ виъстъ въ Россіи не оставалось уже буквально ни одной черточки на бумагъ, которая бы ни ощущала всъхъ мытарствъ и мученій...

Къ этому времени относится и очень интересная попытка ППиринскаго-ППихматова гарантировать себя отъ слишкомъ частыхъ знаковъ вниманія комитета 2 апрѣля и вмѣстѣ съ тѣмъ выполнить указанія генералъ-аудиторіата по поводу "дѣла петрашевцевъ". Онъ придумалъ еще одну послѣдовательно-цензурную центральную инстанцію... Вотъ какъ изложено это славное изобрѣтеніе въ его всеподданнѣй-шемъ докладѣ 15 апрѣля:

"Вдительный надзоръ за духомъ и направленіемъ выходящихъ въ свётъ книгъ, въ особенности же повременныхъ изданій, составляетъ въ настоящее время одну изъ важнѣйшихъ обязанностей ввѣреннаго мнѣ министерства. Изъ сего слѣдуетъ, что всѣ издаваемые у насъ газеты и журналы надлежитъ внимательно прочитывать тотчасъ по появленіи ихъ въ печати, дѣлать нужныя по содержанію ихъ замѣчанія и доводить немедленно до моего свѣдѣнія о всякомъ отступленіи отъ цензурныхъ правилъ, дабы я могъ тогда же употреблять нужныя мѣры строгости и предупреждать подобныя упущенія на будущее время.

"Между тымъ, ни министерство народнаго просвыщенія, ни главное управленіе цензуры, не имыють къ такому постоянному наблюденію рышительно никакихь способовь, потому что теперь въ канцеляріи министра состоить только нысколько чиновниковь, занимающихся собственно административною частью цензурнаго выдомства. Чтобы помочь столь ощутительному недостатку, я не нашель другого средства, какъ возложить изъясненное выше занятіе на четырехъ состоящихъ при мны чиновниковъ особыхъ порученій, снабдивъ ихъ надлежащимъ для того наставленіемъ и распредыливъ между ними всы журналы, подлежащіе цензуры ввыреннаго мны министерства. Но какъ я долженъ быль употребить для столь важнаго дыла, гребующаго особенной проницательности и благоразумія, чиновниковъ, уже состоявшихъ при министры, безъ возможности выбора къ тому людей истинно способныхъ, которые, конечно, не согласились бы принять на себя этотъ нелегкій трудъ на томъ же основаніи, т. е. безъ жалованья, то и нельзя не сомнываться, чтобы распоряженіе мое увънчалось полнымъ успыхомъ.

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc.", 1, 319—326. 2) Д. Ровинскій, "Русскія народныя картинки" ("Сборникъ отд. рус. языка и словесности Импер. Академіи Наукъ", т. XXVII) 347.

"Для отклоненія на будущее время такого неудобства, я полагаль необходимымь имъть въ въдъніи главнаго управленія цензуры, по крайней мъръ, трехъ чиновниковъ, свободныхъ отъ всякихъ другихъ служебныхъ занятій, достаточно обезпеченныхъ содержаніемъ, съ такими же качествами и способностями, какъ и цензора, которыхъ дъйствія они повърять будутъ обязаны".

Государь утвердиль докладъ, и такимъ образомъ при самомъ министерствъ просвъщенія образовался особый "комитетъ людей истинно способныхъ", составленный изъ чиновниковъ особыхъ порученій: гр. Комаровскаго, Кузнецова, Родзянка и Гедеонова <sup>1</sup>). Его функціи—частью функціи комитета 2 апръля; его права—

права министра просвъщенія.

Къ сожалънію, пока нътъ данныхъ, которыя бы позволили ознакомить читателя съ дъятельностью этого комитета, но, несомнънно, онъ работалъ достаточно энергично... Россія была застрахована отъ поджоговъ ея стараніями писателей...

#### "Безнравственность" комедін А. Н. Островскаго. "Коммунистическія склонности" И. А. Плетнева,

Въ мартовской книжкъ погодинскаго "Москвитянина" появилась комедія Островскаго "Свои люди — сочтемся", перекрещенная такъ изъ "Банкрута" цензурой, боявшейся оскорбить купцовъ. Она надёлала въ Москве порядочнаго шума. Этого было достаточно, чтобы Анненковъ "въ тѣхъ высшихъ видахъ, въ которыхъ ввъренъ комитету надзоръ за нашимъ книгопечатаніемъ, въ той правственной, такъ сказать, цензурф, которая на него возложена", обратилъ внимание на эту піссу и заключеніе свое съ высочайшей резолюціей: "совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить" — сообщиль министру просвъщенія... Въ свою очередь, Ширинскій-Шихматовъ предписаль попечителю московскаго округа пригласить къ себъ автора комедіи и "вразумить его, что благородная и подезная цвль таланта должна состоять не только въ живомь изображени смъшного и дурного, но и въ справедливомъ его порицаніи, не только въ каррикатурів, но и въ распространени высшаго нравственнаго чувства: следовательно, въ противопоставленіи пороку доброд'втели, а картинамъ см'вшного и преступнаго такихъ помысловъ и двяній, которыя возвышають душу; наконець, въ утвержденіи того, столь важнаго для жизни общественной и частной върованія, что злодъянія находять достойную кару *еще и на земл*ь". Островскій быль ошедомлень такой лекціей эстетики и морали и посифшиль реабитилировать себя въ глазахъ попечителя, которому писаль, между прочимь, что "первымь чувствомь моимь была глубокая благодарность за совъты, которыми министру угодно было почтить меня"; что промахи его всв "невольные"; что онъ "считаетъ долгомъ принять ихъ (совъты и замъчанія министра) въ соображеніе при будущихъ своихъ произведеніяхъ, если онъ почувствуетъ себя способнымъ къ продолжению начатаго имъ литературнаго поприща"... 2).

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе имнератора Николая І", "Рус. Старина", 1903 г. X, 174—175.

2) lbidem, VHI, 426—428.

Гораздо болъе сложная цъпь непріятностей повисла вскоръ надъ благонамъреннымъ до кротости П. А. Плетневымъ, тогда ректоромъ нетербургскаго университета.

8 февраля, въ университетъ, происходиль обычный торжественный актъ. Плетневъ, по обязанности, сказалъ приличествующее случаю слово, которое, между прочимъ, и было напечатано въ вскоръ же выпущенномъ отчетъ о состояни университета въ 1849 году.

Вотъ что писалъ объ этомъ комитетъ 2 апръля кн. Ширинскому-Шихматову:

"Отчетъ сей касается высшаго образованія юношества и прочитань быль въ торжественномъ собрани не только государственныхъ сановниковъ, но и всъхъ студентовъ; сверхъ того, онъ, чрезъ напечатаніе, предназначенъ къ общей гласности; въ немъ будут искать выраженія видовъ правительства и его примуть за авторитеть, какого не могуть имъть слова частнаго человъка.

"Потому на ръчь г. Плетнева обращено особенное и самое строгое вниманіе.

"Первыми необходимыми принадлежностями такого офиціальнаго акта, при вышеозначенныхъ условіяхъ произнесеннаго и напечатаннаго, должны быть совершенная опредълительность и точность мыслей; избъжание въ выражении ихъ всякой неясности и всякаго повода къ превратнымъ или, по крайней мъръ, произвольнымъ истолкованіямъ; наконецъ, сильное проявленіе духа чуждаго туманныхъ и суесловныхъ теорій и утопій Запада—духа монархическаго и самобытнаго, въ исключительно-русскомъ направлении. Но вполнъ-ли соотвътствуетъ этимъ условіямъ отчеть о состояніи с.-петербургскаго университета за 1849 годь?

"Онъ раздъляется на XI статей, или параграфовъ. Первые десять, болъе повъствовательныя, не возбуждають замъчаній. Но статья XI, общій, такъ сказать, заключительный взглядъ на цёль и назначение университетскаго образования, въ сожальнію, удаляется отъ помянутыхъ условій. Выраженія ея не только темны, но, по ихъ отвлеченности, иногда совсвиъ неудобогонятны; въ ней болве высокопарныхъ фразъ, нежели тъхъ понятій и върованій, которыя мы привыкли считать заповъдною нашею святынею; болье стремленія къ эффекту, нежели тъхъ русскихъ, кровныхъ нашихъ идей, отъ охраненія и безпрестаннаго распространенія которыхъ между новымъ поколініемъ зависять благо и спокойствіе нашей державы. Н'втъ, может быть, ничего прямо 1) предосудительнаго, но есть, съ одной стороны, такія недомольки, а съ другой-такія недовольно отчетливо высказанныя мысли, которыя легко объяснить въ смыслъ предосудительномъ; нют, наконець, ничего, что можно вивнить въ вину частному писателю, но есть слова и цёлыя рёчи, которыхъ надлежало бы избёгнуть педагогу и оратору, особливо же въ тъхъ обстоятельствахъ, посреди которыхъ онъ здъсь призванъ быль писать, говорить и печатать.

Брошюра, въ коей содержится означенная статья, была представлена Государю Императору. Статья XI напечатана на стр. 27 и 28.

«Чувство религозное<sup>2</sup>) и чувство нравственное<sup>3</sup>) — сказано туть между прочимъ, принимаютъ въ университетскомъ образования за первыя начала, на ко-

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

Тоже.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Тоже.

торыхъ основывается все прочее. Безъ нихъ любознательность не увидитъ цѣли своихъ успѣховъ».

"Но отчего же умолчено о чувствахъ *върноподданнических и любви* къ престолу <sup>1</sup>), однознаменательной у насъ съ любовью къ отечеству; о чувствахъ, безъ которыхъ и самая любознательность, какъ бы она ни была религіозна и нравственна, не только *не увидитъ иъли своихъ успъховъ* <sup>1</sup>) (въ смыслъ самодержавномъ, охранительномъ и чисто-русскомъ), но можетъ имъть иногда и вредное направленіе?

«Общественная польза—продолжаеть авторь—обязанности гражданскія, семейныя отношенія 1), уваженіе къ собственной чести безпрестанно должны быть въ виду при изслёдованіи общихъ идей, которыя сами по себё, безъ примёненія, остаются суетнымь пріобрётеніемь ума».

"Везъ тъхъ же чувствъ върноподданства и любви къ престолу и безъ постояннаго, ревностнаго стремленія къ охраненію коренныхъ государственныхъ учрежденій, однѣ общія идеи объ условіяхъ и добродътеляхъ, указываемыхъ авторомъ, также могутъ не только остаться суетнымъ пріобрютеніемъ ума 1), но даже и увлечь за предълы позволительнаго и законнаго. Свидътельство тому—первая французская революція и настоящія событія во Франціи и Германіи. Больи, Лафаетъ, Ламартинъ, нъкоторые члены сеймовъ франкфуртскаго и эрфуртскаго, конечно, тоже не были чужды (въ ихъ понятіяхъ) общественной пользы, чести, обязанностей гражданскихъ и семейныхъ, а къ чему все это ихъ привело?

«Общества»—написано далве—укрвиляются и благоденствують «собственными своими постановленіями 1), естественно возникающими изъ ихъ мвстности, исторіи, изъ ихъ нравовъ и потребностей».

"Выраженіе «собственныя 1) постановленія общества», хотя авторъ разумъеть подъ нимъ, въроятно, постановленія отечественныя, заимствованныя отъ другихъ народовъ, такъ темно и неопредълительно, что легко можетъ быть принято юными умами въ смыслъ совершенно превратномъ, даже въ смыслъ той конституціонной автономіи или законодательства, отъ воли самихъ обществъ истекающаго, -- которая на Занадъ началась ученіемь лэкефилософово и кончилась коммунизмомъ. Мысль автора еще болъе затемнена прибавкою словъ, что постановленія должны естественно возникать из потребнестей 1) обществь, ибо не выражено, кто долженъ быть судьею и упиштелеме 1) сихъ потребностей. При томъ рачь эта произнесена въ русскомъ университетъ и какъ же было умолчать тутъ, что у насъ основою и источникомъ всёхъ постановленій должны быть, сверхъ сохраненія самобытной народности, православіе и самодержавіе: то именно, что спасло Россію отъ татаръ, спасло также въ 1612 и 1812 гг., и отвратило опасность, угрожавшую ей въ 1848 году? Не несравненно-ли полезнъе было бы русскія 1) университетскія канедры оглашать этими непреложными истинами и примърами исторіи, нежели общею всему Западу и намъ совсъмъ несвойственною фразеологіею?

«Кто не старается—говорить еще авторь—различать предметовь, обособленныхъ природою, тоть идеть къ заблужденію».

"Темнота выраженій автора восходить здісь до совершенной уже невразумительности; но если принять его фразу въ смыслів буквальномъ, то ясно, что

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

различеніе предметовъ, обособленныхъ одною природою, виѣсто защиты отъ заблужденій, можеть скорпе повести къ матеріализму.

"Наконецъ, нельзя не замътить, что если бы въ послъднихъ строкахъ заключенія отчета не было упомянуто, что направленіе всъмъ нравственнымъ и умственнымъ дъйствіямъ дается у насъ по волъ монарха, то вся XI статья отчета, по общему ея духу и содержанію, могла бы точно также, невключая и неприбавляя ни слова, произнесена быть съ канедры парижскаго университета въ 1850 году.

"Во исполненіе высочайшаго Его Императорскаго Величества повельнія постановлено: чтобы рычи, произносимыя при торжественных актахь университетовы и другихь высших и среднихь учебныхь заведеній и другія офиціальныя изданія отъ учебныхь начальствь печатать, не вдаваясь въ отвлеченности и не ограничиваясь одними общими мыстами ко всымь формамь правленія и общественнаго устройства примынимыми, прямо и положительно объясняли необходимость и пользу образованія русскаго юношества на той тройственной его основы, которая неоднократно выражаема была въ разныхъ актахъ нашего правительства, именю: на православіи, самодержавіи и народности" 1).

Повидимому, аналогичную передрягу Плетневъ пережилъ еще и въ 1849 г.; по крайней мъръ, это ясно изъ письма его Жуковскому 3 января 1850 года: "Моя служба осталась въ прежнемъ мъстъ, а недавно еще очень покачивалась. Много переворотовъ было, а еще больше ожидаемъ по министерству просвъщенія. Уваровъ не довольно внимательно слъдоваль за направленіемъ періодической литературы. При открывшихся въ Европъ безпорядкахъ государь принужденъ былъ поручить особой комиссіи пересмотръть все, что пишуть въ нашихъ журналахъ. Затъмъ образовался постоянный цензурный комитетъ (тайный), который обязанъ просматривать все выходящее изъ печати. Предсёдателенъ быль Д. П. Бутурлинъ, членами: баронъ М. А. Корфъ и П. И. Дегай, а производителемъ дълъ камергеръ И. Л. Голенищевъ-Кутузовъ (сынъ Логина Ивановича). Они повредили Уварову до того, что онъ принужденъ былъ вытти въ отставку. Министерствомъ пока управляеть Шихматовъ 2)... Тайный цензурный комитеть ввель въ подозрительное положение всв русские университеты, хотя въ нихъ и капли нътъ того, что бываеть въ заграничныхъ. Послъдовало новое постановленіе, чтобы ректоры не были избираемы профессорами, а правительствомъ на неопредъленное время. Стороною я узналъ, что Бутурлинскій комитеть и на меня подаль государю донось. находя въ моихъ лекціяхъ и годичныхъ отчетахъ смёсь либеральныхъ идей. Я написаль Наслъднику письмо, изложивши въ немъ правила моей жизни, службы и всёхъ сочиненій моихъ. Онъ прочиталь это государю, который велёль меня успокоить. Тогда министерство просвъщенія снова представило меня въ ректоры, и государь утвердиль. Но Уваровь увъряеть, что если бы я не поступиль такъ ръшительно, то не быль бы утверждень и (по словамъ его) перемъна въ способъ избрапія ректоровъ устроена была для благовиднаго удаленія меня отъ должности" <sup>в</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя дѣла etc", № 1, т. III, 846—857. Этотъ документъ и нѣкоторые другіе ниже и выше мною цитируемые по рукописнымъ источникамъ, помѣщены и въ статъѣ "Цензура въ царствованіе императора Николая І" ("Рус. Старина" 1903 г.), но или въ сокращенномъ или въ болѣе или менѣе искаженномъ видѣ.

Утвержденіе его въ званіи министра посл'ядовало 27 января 1850 г.
 Д. А. Плетнев, "Сочиненія и переписка", Спб., 1885 г., ПІ, 623—624.

Слова письма объ управленіи министерствомъ "пока" Ширинскимъ-Шихматовимъ—доказательство, что въ датё его нётъ ошибки; между тёмъ приведенное отношеніе Анненкова тоже несомнённо принадлежить къ 22 мая 1850 г. Слёдовательно, повторяю, Плетневъ, уже переживъ одну передрягу, переживаль теперь другую, и устроена она комитетомъ, конечно, изъ желанія съ одной стороны—доказать справедливость обвиненій, взведенныхъ еще Бутурлинымъ, съ другой—досадить Уварову, доставившему Илетневу должность ректора...

Нагоняй академику Устрялову. Цензура сочиненій императрицы Екатерины II. "Что за геологія!! выки, барачы и крестьяне. Множественность цензурь. Мракобъсь Медемь.
Анненковъ старается.

Черезъ нѣсколько дней комитетъ 2 апрѣля обратилъ вниманіе на "Начертаніе русской исторіи для среднихъ учебныхъ заведеній" академика Устрялова, въ которомъ смерть царевича Дмитрія названа была "страннымъ событіемъ, доселѣ еще не вполнѣ разгаданнымъ". "Едва-ли, — находилъ комитетъ — можетъ предстоять надобность поселять въ дѣтскихъ головахъ какое-либо сомнѣніе о тѣхъ событіяхъ, кои сопровождали смерть царевича Дмитрія и оной послѣдовали; самая же смерть его есть фактъ не только вполнѣ разгаданный, но неоспоримый и освященный нашею церковью, причислившею царевича къ лику святыхъ, слѣдственно, входящій въ составъ вѣрованій православія". Поэтому министру предлагалось распорядиться, чтобы это мѣсто было исправляемо при преподаваніи, а въ слѣдующихъ изданіяхъ — сдѣлано бы было необходимое измѣненіе. Резолюція государя — "весьма справедливо". Устряловъ всегда бывшій въ милости, а у Ширинскаго-Шихматова состоявшій въ качествѣ негласнаго ученаго цензора историческихъ сочиненій и актовъ—поспѣшилъ успокоить министра, что онъ готовъ на все, лишь бы оправдаться передъ государемъ 1)...

Не менъе любопытно дъло о цензуръ сочиненій... императрицы Екатерины II. Вотъ извлеченіе изъ доклада по этому поводу Ширинскаго-Шихматова 22 іюня.

"При разсмотрѣніи сочиненій императрицы Екатерины II, писемъ ел къ Вольтеру, въ двухъ частяхъ, и къ доктору Циммерману въ одной книжкѣ, напечатанныхъ въ 1802 и 1803 годахъ, встрѣтилось затрудненіе въ одобреніи къ напечатанію многихъ мѣстъ, заключающихъ въ себѣ или выраженіе неумпъстныхъ похвалъ Вольтеру или сочиненіямъ его, или шутки и остроты въ тношеніи къ предметамъ, тѣсно связаннымъ съ нашими религіозными убѣжденіями; таковы, напримѣръ, мѣста переписки съ Вольтеромъ: часть I на стр. 3, 4, 18, 105, 109, 122, 142, 147, 209, 221; часть II стр. 108, 117—128, 139, 171, 200—205. Что касается до писемъ къ Циммерману, то оныя могли бы быть разрѣшены къ печатанію за пропускомъ небольшого числа мѣстъ, замѣченныхъ цензурою, если бы не представлялось опасенія сдѣлать болѣе замѣтными исключенія писемъ ся къ Вольтеру, и обратить на это обстоятельство особенное вниманіе публики.

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1893 г. VIII, 434—436.

"Государь Императоръ Высочайше повельть соизволиль: не разрышать новаго изданія писемъ къ Вольтеру, признавая возможнымъ дозволить перепечатаніе писемъ къ Циммерману съ исключеніемъ мѣстъ, замѣченныхъ цензурою" 1).

Что же это за предосудительныя м'яста въ переписк'я императрицы съ ве-

ликимъ энциклопедистомъ? Приведу самыя розкія изъ нихъ.

На стр. 3. "Могу васъ увърить, что съ 1746 года, то есть, съ тъхъ поръ, какъ я начала сама располагать своимъ временемъ, весьма много вамъ обязана. Прежде сей эпохи не читала я другихъ книгъ, кромъ романовъ; а какъ по случаю попались мив въ руки сочиненія ваши, то съ техъ поръ я не переставала ихъ читать и не желала читать никакихъ другихъ книгъ, которыя не столь хорошо писаны, и изъ которыхъ менте пользы почерпнуть можно; но гдт оныя найдешь? Итакъ я всегда возвращалась къ сему виновнику моего вкуса и пріятивищаго удовольствія. Истинно, государь мой, ежели я им'єю какія-нибудь познанія, то ему одному обязана оными".

На стр. 109. "... Впрочемъ, чтобы ни случилось, прошу васъ быть обнадеженнымъ, что Екатерина Вторая всегда будетъ имъть отличное уважение и по-

чтеніе къ знаменитому Фернейскому пустыннику" 2).

На стр. 119. "Давно я увтренъ былъ, что вы имтете въ себъ несколько душъ, въ досаду богословамъ, которые нынѣ опредълительно полагаютъ, что въ

каждомъ человъкъ токмо одна душа".

На стр. 202. "... можетъ быть, онъ доставиль бы мнв проектъ къ истребленію навсегда обыкновенія ціловать у поповъ руки, противъ котораго вы столь сильно вооружаетесь. Когда вы посовътуетесь съ симъ кумомъ, то не отречетесь сообщить мнѣ его мнѣніе; во ожиданіи же сего позвольте, чтобъ сей странный обычай самъ собою потихоньку истреблялся" в).

И здёсь, какъ во многомъ, комментаріи излишни... 27 іюня Анненковъ писалъ министру просвъщенія:

"Въ «Курскихъ Губ. Въдомостяхъ» за 1850 г., № 16 и 17, помъщена

статья В. Гутцейта «Объ ископаемыхъ Курской губерніи».

"Не входя въ разсмотръніе этой статьи съ точки зрънія науки, нельзя не остановиться на стать популярной (такъ называеть ее самъ авторъ на стр. 146) и помѣщенной въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Разсматривая же ее въ сихъ видахъ, нельзя не обратить вниманіе, что въ ней міросозданіе и образованіе нашей планеты и самое появление на свътъ человъка изображаются и объясняются, по понятіямъ нікоторыхъ геологовъ, вовсе несогласнымъ съ космогоніею Моисея въ его книгв Бытія.

"Вслъдствіе сего государь императоръ, 1 марта 1850 года, высочайше повелъть соизволилъ: неофиціальную часть губернскихъ въдомостей подвергнуть общей цензурт въ тъхъ городахъ, гдт существуютъ цензурные комитеты, а въ прочихъ возложить обязанность цензированія на одного изъ професоровъ или училищныхъ чиновниковъ, съ подчиненіемъ действій этихъ лицъ завёдыванію главнаго управленія цензуры" 4),

Немного, спустя обращенъ былъ взоръ и на "Труды Импер. Вольнаго Экономическаго Общества", переданные въ 1850 году въ аренду В. П. Бурнашеву,

 <sup>&</sup>quot;Цензурныя дѣла etc". № 1, т. I, 96—97.
 Такъ подписывалъ свои письма къ Екатеринѣ II Вольтеръ, жившій тогда въ Фернеѣ. 3) "Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины II съ
 т. Вольтеромъ съ 1763 по 1778 годъ", переводъ съ французскаго, Спб., 1802—1803 гг.
 ф) "Цензурныя дѣла etc", № 1, т. I, 35—36.

съ ежегодной субсидіей въ 3,000 р. Бурнашевъ повель дёло хорошо и уже въ февралъ имълъ до 6,500 подпичиковъ. Это сильно волновало Булгарина, не переносящаго усивха ничьихъ изданій. Начались подкопы и интриги. Въ это время нъкто Сердюкъ преподнесъ кн. В. В. Долгорукову чрезвычайно подробное "описание своего витебскаго хозяйства, усовершенствованнаго посредствомъ переведенія туда изъ черниговскаго его хутора украинскихъ бугаевъ, решетиловскихъ барановъ, нъжинскихъ кабановъ, битюгскихъ жеребцовъ и, наконецъ, нъсколькихъ душъ крестьянъ". Тамъ же было сказано: "Я перевелъ изъ Малороссіи въ Мстиславскій увздъ, въ деревню Кудричи, 25 мужчинъ и 25 женщинъ малороссіянъ, въ тъхъ соображенияхъ, чтобы племеннымъ смъщениемъ довольно сильнаго и довольно нравственнаго (обывателя южнорусса) современемъ усвоить въ Бълорусскомъ крав крвикихъ и добросовъстныхъ хлёбопащевъ. Мнв стоило большого труда и издержекъ обзавести переселенцевъ хозяйствомъ, ублажить ихъ тоску по отчизнъ и сблизить или, такъ сказать, сроднить различные характеры и т. п.". Статья была напечатана, Сердюкъ получилъ свои 100 экземиляровъ отдёльныхъ оттисковъ и самъ развозилъ ихъ по всему городу знатнымъ вельможамъ при рекомендательныхъ цыдулкахъ князя. Булгаринъ однако нашелъ, что бугаи, кабаны, бараны, жеребцы и "крвпостные" мужчины малороссы, были сопоставлены въ такой близкой между собою связи, что, очевидно, авторъ статьи, писавшій, и редакторъ — помъстившій ее, того мнънія, что въ Россіи "кръпостной человъкъ" есть не что иное, какъ "быдло". Проведеніе такой идеи въ народъ посредствомъ двухрублеваго журнала вольнаго экономическаго общества ясно доказываеть, что они, т. е. авторъ, редакторъ и даже цензоръ (Ал. Лук. Крыловъ)--очевидно, революціонеры, им'вющіе злое нам'вреніе произвести въ русскомъ народ'в чувство самой жестокой горечи противъ номъщиковъ и правительства, показавъ вмъстъ съ тъмъ иностранцамъ (которые непремънно переведутъ эту статью на языки: французскій, нъмецкій и англійскій), до какой степени оскотиненія дошло любезное наше отечество". Съ другой стороны, внимание самого Дубельта было обращено на слова: "ублажить ихъ тоску по отчизнъ", явно неблагонамъренныя послъ извъстнаго дъла о Кирилло-Меоодіевскомъ братствъ... Доносы эти подъйствовали, и комитеть 2 апръля представиль докладъ съ проектомъ слъдующей резолюціи: "1) автору (такому-то), т. е. отставному коллежскому ассесору Сердюку воспретить личное управление имъниемъ, отдавъ оное въ опеку, и подвергнувъ его личность полицейскому надзору съ запрещеніемъ вътзда въ объ столицы, обязать подпискою ни въ какія періодическія изданія статей своихъ не давать, о чемъ и поставить въ извъстность всъ цензурные комитеты; 2) цензора исключить изъ службы и впредь никуда не опредёлять; 3) редактору воспретить всякое какое бы то ни было изданіе, редактированіе и писаніе, взявъ его личность подъ строжайшій надзоръ полицін; 4) Вольному же экономическому обществу поставить на вилъ. чтобы оно органомъ своей гласности, пользующимся отъ правительства правомъ безвозмездной почтовой пересылки, болъе дорожило и не допускало въ свои члены и редакторы людей неблагонам вренных и явно стремящихся къ ниспроверженію общественнаго благоустройства и спокойствія".

Но государь написаль, что "никакого злого умысла не усматриваеть, а находить лишь нъкоторую неловкость въ самомъ изложении факта, самого по себъ, впрочемъ, интереснаго, о чемъ и сообщить Вольному экономическому обществу,

редакторъ коего, какъ лицо подначальственное, собственно за эту статью, напечатанную имъ по распоряжению вице-президента общества, отвътственности ни въ какомъ случав подлежать бы не могъ".

Къ этому времени число всевозможныхъ шлагбаумовъ мысли и слова стало поразительно велико. Когда былъ учрежденъ еще новый цензурный комитетъ для разсмотрѣнія учебныхъ квигъ и пособій, Никитенко записываетъ: "Итакъ, вотъ сколько у насъ нынѣ цензуръ: общая при министерствѣ народнаго просвѣщенія, главное управленіе цензуры, верховный негласный комитетъ, духовная цензура, военная, цензура при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, театральная при министерствѣ императорскаго двора, газетная при почтовомъ департаментѣ, цензура при III отдѣленіи собств. Е. В. канцеляріи и новая педагогическая. Итого, десять цензурныхъ вѣдомствъ. Если сосчитать всѣхъ лицъ, завѣдывающихъ цензурою, ихъ окажется больше, чѣмъ книгъ, печатаемыхъ въ теченіе года. Я ошибся: больше. Еще цензура по части сочиненій юридическихъ при II отдѣленіи собств. канцеляріи и цензура иностранныхъ книгъ—всего двѣнадцать" 2).

Казалось бы, всего этого было совершенно достаточно для полнаго подавленія печати, для ея безусловнаго уничтоженія. Но иначе думали апологеты современной имъ дъйствительности, породившей, къ несчастью, цълый рядъ сказочныхъ мракобъсовъ. Грозно махали они своимъ чернымъ знаменемъ съ девизомъ: "долой мысль! долой слово!" Неистово кричали о "поблажкахъ", будто бы дълаемыхъ литературъ, и требовали еще большей "системы", большаго надзора и "неослабнаго блюденія"...

Остановлюсь хотя бы на "запискъ" барона Медема, предсъдателя военнопензурнаго комитета. Признавая несостоятельность современной ему цензуры, Медемъ, впрочемъ, "не отчаявался, однако-жъ, придать ей болъе силы и дъйствительнаго значенія; средство же, которымъ онъ надъялся этого достигнуть, состояло, въ томъ, чтобъ снабдить какъ редакторовъ, такъ и цензоровъ весьма подробными инструкціями относительно ихъ обязанностей, и поручить вторымъ не только откидывать тъ выраженія и мысли, которыя признаны неудобными къ печати, но измънять ихъ и замънять своими собственными мыслями, проводя въ представляемыхъ имъ статьяхъ взгляды и понятія, согласныя съ видами правительства".

Комитеть 2 апрёля очень быль радъ такому проекту и препроводиль его на заключеніе министра иностранныхь дёль.

Гр. Нессельроде, касаясь лишь внёшне-политическаго отдёла, отозвался съ похвалою о стремленіяхъ бар. Медема, но выразилъ сомнёніе въ ихъ осуществимости. "Для успёха этого предположенія надо,—замётиль онь,— чтобъ редакторы и ихъ ближайшіе сотрудники проникнуты были духомъ самого автора записки; чтобъ всё они смотрёли на политическія событія съ одной и той же точки зрёнія; чтобъ они имёли самыя полныя понятія о государственныхъ формахъ, законахъ, управленіяхъ какъ у насъ, такъ и въ чужихъ краяхъ; наконецъ, чтобъ они могли все это объяснить не только съ совершеннымъ знаніемъ предмета, но еще

<sup>1)</sup> В. Бурнашевъ, "Воспоминанія", "Биржевыя Вѣдомости" 1872 г., № 348; И. Сердюкъ "Краткій очеркъ хозяйств. занятій могилевскаго помѣщика И. И. Сердюка", "Труды Вол.-Экон. общества" 1850 г., т. П. № 4; С. Носъ, "Ив. Ив. Сердюкъ и Л. В. Дубельтъ", "Рус. Старина" 1889 г., П, 352—353.

2) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., ПП, 632.

съ красноръчивымъ убъжденіемъ. Если всъ эти условія окажутся соединенными въ поименованныхъ лицахъ, въ такомъ случав- но только въ такомъ-вновь составленныя инструкціи будуть соблюдены въ совершенной точности и въ ихъ настоящемъ духъ. Я предоставляю комитету судить, легко-ли достигнуть сочетанія этихъ условій и можно-ли даже требовать и ожидать его иначе, какъ отъ людей государственныхъ и вмъстъ первостепенныхъ писателей". Не болъе успъха канцлеръ ожидаль и отъ непосредственнаго участія цензоровь въ редактированіи или направленіи статей. "Указать редактору газеты, какъ надо передёлать политическую статью, какое ей надо дать направленіе, на что въ особенности следуеть обратить вниманіе, чтобы окончательно сдівлать полезное заключеніе, и все это въ виду основныхъ началъ нашего государственнаго управленія и общественнаго мнънія, — все это требуеть зрълости, върной точки зрънія, наконець, истинной опытности достоинствъ, которыя весьма трудно найти въ одномъ лицъ... Передълывать, по предположенію автора записки, статьи было бы такъ же трудно, какъ написать новыя, а статьи подобнаго рода не могуть и не должны быть написаны посредственно: надо, чтобы критика, даже словесная, не могла ихъ оспорить и опровергнуть. Иначе онв не только не принесутъ пользы, но будутъ рвпительно вредны. Весьма понятно, что на эти статьи и у насъ, и въ чужихъ краяхъ будутъ смотръть, какъ на выраженіе мнівній правительства, отчего и въ отношеній дипломатическомъ могуть возникнуть разныя затрудненія".

По всему этому гр. Нессельроде совътоваль ограничиться, по крайней мъръ, относительно политическаго отдъла, тъмъ, чтобы обязать редакторовъ "разсказывать событія просто, избъгая, елико возможно, всякихъ разсужденій", но сопровождая иногда эти извъстія "выраженіями одобренія, сочувствія или же негодованія и насмъшки, на подобіе, какъ то дълаеть иногда "Сѣверная Пчела" и вовсе или почти не упоминать о представительныхъ собраніяхъ второстепенныхъ европейскихъ государствъ, объ ихъ конституціяхъ, выборахъ, утверждаемыхъ законахъ, депутатахъ: однимъ словомъ, не обращать на нихъ никакого вниманія. Избъгать говорить о народной волъ, о требованіяхъ и нуждахъ рабочихъ классовъ, о безпорядкахъ, производимыхъ иногда своеволіемъ студентовъ, о поданіи голосовъ солдатами и пр." 1).

Эти дипломатическія заключенія были даны, очевидно, не скоро, потому что всѣ предложенія Нессельроде вошли, почти въ буквальныхъ выраженіяхъ, въ высочайшее повелѣніе 25 октября уже 1852 года, распубликованное по цензурному вѣдомству 3 ноября <sup>2</sup>).

Разсказъ о цензурныхъ перипетіяхъ 1850 г. закончу словами Никитенка: "Кажется, наша литература въ послъднее время ужъ очень скромна, такъ скромна, что люди образованные, начавшіе было почитывать по-русски, теперь опять вынуждены обращаться къ иностраннымъ, особенно французскимъ книгамъ. Однако, Анненковъ, въ какихъ-то книжкахъ и журнальныхъ статьяхъ, набралъ шестнадцать обвинительныхъ пунктовъ противъ нея — разумъется, все изъ отдъльныхъ фразъ, и приготовилъ докладъ. М. А. Корфъ усиълъ доказать нелъпость этихъ придирокъ, но принужденъ былъ уступить въ двухъ пунктахъ. Корфъ говорилъ

<sup>1) &</sup>quot;Историч. свѣдѣнія etc", 73—75. 2) "Сборникъ постановленій etc.", 285.

своему брату, что все, что дѣлается въ негласномъ комитетѣ, приводитъ его въ омерзеніе 1), и что онъ давно бѣжалъ бы оттуда, если бъ не надежда иногда что-нибудъ устраивать въ пользу преслъдуемых сегодня я былъ у попечителя, который тоже поразсказалъ мнѣ много страннаго и просто непостижимаго въ дѣйствіяхъ комитета").

Плохо върится въ искренность этихъ ламентацій. Не таковъ былъ Корфъ и не ему оплакивать жертвы русской литературы... Во всякомъ случать факты, переданные Никитенкомъ, таковы, что поневолт воскликнешь вмъстъ съ цензоромълитераторомъ: "Общество быстро погружается въ варварство. Спасай, кто можетъ. свою душу!"

<sup>1) &</sup>quot;Даже Корфа!"—въ правѣ воскликнуть читатель. 2) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., ПІ, 631—632.

# 1851 годъ.

Вздорность Шеллинговой философіи. Танцовщица Фанни Эльслеръ и "развращенная" Москва.

31 января 1851 г. было объявлено распоряженіе: "въ пом'ящаемыхъ въ нашихъ изданіяхъ отзывахъ о публичныхъ установленіяхъ и сословіяхъ, не должны быть допускаемы неприличныя выраженія, могущія нарушить въ читателяхъ должное къ правительственнымъ учрежденіямъ уваженіе" і).

Въ февралъ получила одънку философія Шеллинга...

Дъло было такъ. Въ 1850 году, въ Одессъ, напечатана была ръчь, читанная въ торжественномъ собраніи Ришельевскаго лицея, по случаю окончанія академическаго года, и посвященная системъ Шеллинга, изложенной въ связи съ системами другихъ германскихъ философовъ. Комитетъ 2 апръля, не усматривая ничего противнаго цензурнымъ правиламъ въ самомъ фактъ напечатанія этой ръчи. находиль, однако, что "по неразрывной, въ настоящемъ случав, связи одного съ другимъ, не излишне было бы предоставить ближайшему разсмотрвнію министра народнаго просвъщенія вопросъ: можеть-ли быть полезно и благод'ятельно для умственнаго и нравственнаго образованія юношества преподавать ему философію въ такихъ отвлеченныхъ и высокопарныхъ фразахъ, и не обращается-ли это скоръе во вредъ чрезъ наполнение молодыхъ головъ громкими, но пустыми словами, не имъющими никакой практической цъли и только внушающими неопытнымъ умамъ ложную самоувъренность, будто бы, научась разсуждать съ высока о я и не я, о развитіи безконечнаго, о произведеніи міра силою челов'яческаго духа и тому подобныхъ метафизическихъ утонченностяхъ, они сделали великій шагъ на поприщѣ науки?"

На журнал'в комитета 13 феврала посл'вдовала высочайшая резолюція: "Весьма справедливо; одна модная ченуха. Министерству народнаго просв'ященія мн'в донести, отчего подобный вздоръ преподается въ лицев, когда и въ университетахъ мы его уничтожаемъ" <sup>2</sup>).

Когда же стало извъстно, что ръчь принадлежала профессору философіи Михневичу, государь написаль на докладъ объ этомъ комитета: "тъмъ болъе должно обратить на него вниманіе, что онъ повидимому полякъ". Потомъ оказалось, что профессоръ былъ сыномъ православнаго священника, образованіе полу-

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc.", 270.
2) "При современномъ предосудительномъ развитіи этой науки германскими учеными", философія въ 1850 г. была признана безполезной; оставлены лишь логика и психологія, порученныя профессорамъ богословія, которые должны были "сроднить" ихъ "съ истинами откровенія" (П. Мимоковъ, "Очерки по исторіи русской культуры", Спб., 1897, П, 327).

чиль въ кіевской духовной академіи и все время отличался преданностью престолу, благонамъреннымъ образомъ мыслей и особеннымъ усердіемъ; ръчь же его была критикой Шеллинга, съ точки зрѣнія ученія нашей православной вѣры. въ чемъ совершенно не могъ разобраться неслыпавшій ничего о философіи комитеть 2 апрѣля <sup>1</sup>)...

15 февраля, министръ просвъщенія предложиль (конечно, какъ и въ большинствъ случаевъ — конфиденціально) по цензурному въдомству: "Въ нъкоторыхъ изъ выходящихъ у насъ повременныхъ изданій замічены статьи и разсужденія. заимствованныя изъ иностранныхъ газетъ и сочиненій, заключающія въ себъ большею частью повторенія тёхъ ученій, которыя пропов'ёдывались на мирныхъ конгрессах»: нарижскомъ 1849 и франкфуртскомъ 1850 годовъ. Въ предупреждение распространенія у насъ предосудительныхъ мнёній и понятій, которыя могуть быть возбуждены изложеніемъ вреднаго и ложнаго ученія такъ называемыхъ мирныхъ конгрессовъ, покорнъйше прошу в. п-во предложить цензурному комитету не допускать въ повременныхъ изданіяхъ и въ сочиненіяхъ никакихъ статей и разсужденій, относящихся къ мирнымъ конгрессамъ и ихъ ученію" <sup>2</sup>).

Театральный сезонъ 1851 года Москва, вфриве— ея beau monde, проводила необыкновенно экспансивно. Въ Вълокаменную прівхала на гастроли извъстная танцовщица Фанни Эльслерь, еще въ 1839 г. взбудоражившая нервы даже такой сухой корки, какъ Погодинъ. Петербургъ отдаль ей столь обильную дань, что торжества и оваціи изящной балеринт искренно возмущали Николая І. Москва ръшила побить рекордъ и, дъйствительно, побила...

Поклонники Фанни Эльслеръ, не довольствуясь расточениемъ ей цвътовъ, брилліантовь и т. п., однажды, послё даннаго съ ея участіемь балета "Эсмеральда" запряглись въ ея карету, и если бъ не помъшалъ графъ Закревскій, то и довезли бы балерину до гостиницы. На козлахъ же помъстился редакторъ "Московскихъ Въдомостей "Владиміръ Хлоповъ "3)... Больше — при прощаніи съ Фанни, къ ея ногамъ были положены браслеть и букеты съ надписью "Москва"!..

Но здёсь восходила зв'езда Каткова... Лишенный, въ середине 1850 года, канедры психологіи въ московскомъ университеть, благодаря замъщенію ея профессоромъ богословія, Катковъ совершенно пеожиданно быль назначенъ редакторомъ "Московскихъ Въдомостей" взамънъ удаленнаго съ этой должности ревностнаго поклонника Эльслеръ-Хлопова.

До Петербурга быстро дошли отголоски московских событій, — и вотъ въ "Съверной Пчелъ" появляется вдругь стихотвореніе "Отрывокъ изъ московской жизни на сырной недѣлѣ 1851 года 4).

Вотъ его буквальное содержаніе:

"Несмътное множество экипажей и пъшихъ, съ букетами, вънками и разными драгоцвиными коврами, неистово стремятся къ театральной площади:

 <sup>&</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", Рус. Старина", 1903, IX, 652—654.
 "Сборникъ постановленій еtc", 271—272.
 *Н. Барсуковъ*, н. с., XI, 29; *Р. А. Любимовъ* "М. Н. Катковъ", "Рус. Въстникъ" 1888 г., I. 44. 4) 1851 г., № 64.

### Прохожій говорить.

Куда народъ нашъ православный Стремится съ радостью такой? Не торжество-ль побъды славной Россіи-матушки святой? Куда несуть дары златые, Алмазы, яхонты, цвѣты И жемчугъ, и парчи драгіе Весь причетъ міра суеты? Зачемь народь нашь православный На сырной вдругь затьяль пирь? Аль прибыль къ намъ нашъ Царь Державный, Нашъ Европейскій Богатырь? Скажи мнѣ, старичекъ почтенный, Скажи, пожалуй, наконецъ, Ужъ не въ Москвъ-ли нашъ безцънный, Нашъ ненаглядный Царь-Отепъ?

### Старикъ.

Эхъ, батюшка, вѣдь молвить стыдно (Старикъ невольно отвѣчалъ), Бѣгутъ зачѣмъ, ей-ей обидно, Народъ дурить ужъ очень сталъ. Какой тутъ Царь! А лишь приманкой Въ кіатеръ сатана завлекъ, Прельстить насъ хочетъ басурманкой, Что ноги мечетъ въ потолокъ.

#### Прохожій.

Вотъ такъ причина восхищенья Въ столицѣ-матушкѣ Руси. Спаси насъ Богъ отъ посрамленья, И паче отъ грѣховъ спаси. Знать, нѣтъ грѣхамъ твоимъ и счету— О грѣховодница Москва! Что ты бѣсовскому причету Готовишь нынѣ торжества.

Это нескладное произведение доморощенной музы доноса хватило московскій beau monde, какъ обухомъ по головъ. Всъ ксполошились, многіе обидълись. Но не было оно спокойно принято и въ Петербургъ. Временному предсъдателю комитета 2 апръля, бар. Корфу, стихи эти "представились почти столько же неумъстными, какъ и сама московская восторженность"... Въ городъ говорили, — пишетъ онъ въ своихъ "Запискахъ", — что эти стихи напечатаны по высочайшему повелънію; но какъ высшему нашему цензурному комитету (2 апръля 1848 г.) ничего не было дано о томъ знать, то я и счелъ, по обязанности его предсъдателя 1), противнымъ долгу нашего признанія удержаться отъ предсъдателя 1), противнымъ

<sup>1)</sup> Временно, за отсутствіемъ Анненкова.

государю замъчаній о неприличіи сихъ стиховъ. Въ комитетъ, по предложенію

моему, состоялся следующій журналь:

«Комитетъ, по разсмотрънію напечатанныхъ въ "Съверной Пчелъ" стиховъ подъ заглавіемъ "Отрывокъ изъ московской жизни", нашелъ, что содержа въ себъ, можетъ статься, и справедливое, но весьма, однако же, ръзкое порицаніе всего московскаго населенія, по случаю преувеличеннаго чествованія Фанни Эльслеръ, они едва-ли могутъ быть признаны въ томъ отношеніи, что сравниваютъ и какъ бы ставятъ въ параллель преходящія похвалы нѣкоторыхъ восторженныхъ лицъ съ тъми общими священными чувствами върноподданической любви и преданности, за которыми вся Москва удостоивалась всегда изъявленій монаршаго благоволенія. Считая, что включеніе въ напечатанные для публики стихи подобнаго сравненія не можетъ не быть огорчительно для самой большой части московскихъ жителей, не участвовавшихъ въ этихъ смъшныхъ изліяніяхъ восторга, и потому неумъстно, комитеть долгомъ признаетъ такое заключеніе свое повергнуть на высочайшее воззрѣніе».

"Слухи городскіе оказались справедливыми. Журналь нашь возвратился съ слъдующей надписью государя, не показывавшею, впрочемь, никакого неудовольствія на комитеть: «Напечатано съ моего дозволенія, какъ полезный урокъ за

дурачества части московскихъ тунеядцевъ».

"На другой день, графъ Орловъ, по докладу котораго разрѣшено было напечатать стихи, разсказывалъ мнѣ, что государь пенялъ ему за непредвареніе нашего комитета, что они будутъ напечатаны по его волѣ.

"— За то, прибавилъ государь комитетъ порядкомъ погонялъ меня!" 1) Къ ряду не малыхъ, курьезовъ должно быть, безъ сомнѣнія, отнесено и слѣдующее распоряженіе по цензурѣ 15 марта: "Имѣя въ виду опасенія, что подъ знаками нотными могутъ быть скрыты злонамѣренныя сочиненія, написанныя по извѣстному ключу, или что къ мотивамъ церковнымъ могутъ быть приспособлены слова просто народной пѣсни, и наоборотъ, Главное Управленіе Цензуры, для предупрежденія такого злоупотребленія, предоставило цензурнымъ комитетамъ, въ случаяхъ сомнительныхъ, поручать извѣстнымъ комитету лицамъ, знающимъ музыку, предварительное разсмотрѣніе музыкальныхъ пьесъ и о вознагражденіи ихъ, по мѣрѣ трудовъ, входить съ особымъ представленіемъ въ концѣ года…" 2). Вотъ ужъ по истинѣ: "комментаріи не требуются"...

## Знаменательное признаніе министра. Уничтоженіе статьи Герцена. Угодливость Краевскаго до доносительства включительно.

Очень любопытна и весьма знаменательна забота цензурнаго въдомства о

солержательности нашей журналистики...

"Главное управленіе цензуры—гласило распоряженіе Ширинскаго-Шихматова 21 февраля—при разсмотр'вній представленія попечителя с.-петербургскаго учебнаго округа, въ коемъ онъ изъясняеть, что, наблюдая въ теченіе н'всколькихъ лізть за ходомъ зд'вшнихъ повременныхъ изданій, онъ уб'вдился, что редакторы

Рус. Старина", 1900 г., VII, 35.
 "Сборникъ постановленій еtc", 273.

нъкоторыхъ литературныхъ журналовъ, какъ, напримъръ, "Вибліотеки для Чтенія", "Отечественныхъ Записокъ" и "Современника", болъе заботятся объ увеличеніи объема и разнородности помъщаемыхъ въ ихъ изданіяхъ статей, нежели о литературномъ и ученомъ ихъ достоинствъ.

"Подтвержденіемъ сказаннаго можетъ служить прилагаемая при его представленіи сравнительная таблица, показывающая объемъ книжекъ упомянутыхъ журналовъ вышедшихъ въ свътъ въ мартъ и апрълъ 1848 г. и январъ 1851 г. Изъ таблицы этой оказывается, что въ послъднее время книжки "Библіотеки для Чтенія" увеличились 15 печатными листами, "Отечественныхъ Записокъ" 11½,

а "Современника" 121/2 листами.

"Такое направленіе (!) нашей журналистики должно имъть неблагопріятное вліяніе какъ на самыя повременныя изданія, такъ вообще и на успъхи наукъ и литературы. Съ одной стороны, редакторы, озабоченные приготовленіемъ большого запаса матеріала для своего журнала, не имъють ни средствъ, ни времени съ надлежащимъ вниманіемъ разсмотръть, обсудить и оцѣнить доставляемые къ нимъ сотрудниками или собственныя свои статьи, и неръдко находятся въ необходимости, для увеличенія объема книжекъ журнала, помѣщать въ нихъ статьи, не заключающія въ себъ внутренняго достоинства. Съ другой стороны, лица, съ пользою занимающіяся на поприщѣ наукъ, искусствъ и художествъ, не рѣшаются печатать своихъ сочиненій изъ опасенія понести значительную потерю, потому что редакторы журналовъ объщаютъ подписчикамъ за умѣренную плату доставлять въ своихъ изданіяхъ все полезное и пріятное для всякаго класса людей.

"Такимъ образомъ, почти вся ученая и литературная дѣятельность въ настоящее время сосредоточивается у насъ въ журналахъ, редакторы которыхъ, при всей добросовъстности и желаніи общей пользы, не въ состояніи, однако выполнить принимаемой ими на себя обязанности.

"Опредѣленіе объема періодическихъ изданій изъяснено въ высоч. повелѣніи, объявленномъ министромъ народнаго просвѣщенія отъ 6 апрѣля 1848 года. Посему онъ полагалъ бы полезнымъ обязать редакторовъ подпискою, чтобы выдаваемыя ими книжки журналовъ не превышали того объема, какой онѣ имѣли въ мартѣ и апрѣлѣ 1848 года, т. е. чтобы онѣ содержали въ себѣ не болѣе 25 или 30 печатныхъ листовъ съ сохраненіемъ употребляемаго нынѣ формата и шрифта.

"Эта мъра, по его мнънію, заставить издателей обратить болье строгое вниманіе на выборь и достоинство печатаемыхъ ими статей, возбудить между ними соревнованіе и вмъсть съ тьмъ доставить возможность другимъ авторамъ, посредствомъ печатанія отдъльныхъ сочиненій, сообщать ученые и литературные труды свои читающей публикъ.

"Главное управленіе цензуры, находя эту мѣру согласною съ высоч. новельніемъ, послѣдовавшимъ 2 апрѣля 1848 года, опредѣлило обязать о томъ редакторовъ съ подпискою. Попечитель донесъ, что онъ обязалъ къ тому и цензоровъ" 1).

Читатель понимаетъ, конечно, что распоряжение это имъетъ громадное значение. Прежде всего, оно документируетъ недавно процитированное мною утвер-

¹) "Цензурныя дѣла etc", № 1, т. II, 490—494.

жденіе Никитенка о томъ, что русское интеллигентное общество персстало читать свои журналы, не видя въ нихъ ничего, кромѣ воды и кое-гдѣ проскальзывающей междустрочной мысли, всегда очень блѣдной и безцвѣтной. Правительство не могло не обратить вниманія на этотъ совсѣмъ нежелательный и неожиданный фактъ: заграничная литература грозила, конечно, гораздо болѣе существеннымъ "вредомъ"... Во-вторыхъ, это распоряженіе прекрасно иллюстрируетъ, до чего доведена была русская журналистика: сама цензура находила ее уже безсодержательной!... Въ-третьихъ, вы видите, какъ просто думали обезвредить свою же собственную разрушительную работу; казалось—и, вѣроятно, совершенно искренно—что стоитъ лишь уменьшить размѣръ книжекъ, чтобы улучшить ихъ содержаніе. И въ голову повидимому, не приходило, что подъ тѣмъ давленіемъ, которое оказывалось на всякую честную, независимую мысль, нельзя было идти въ сторону увеличенія содержательности и поневолѣ приходилось вербовать подписчиковъ способами тепершнихъ Вольфовъ, Каспари и tutti quanti, заваливая ихъ пудами бумаги...

Потому это распоряжение и знаменательно, что оно показываетъ уровень бюрократическихъ взглядовъ на тогдашнюю литературу; потому и характерно, что одновременно съ нимъ появилось другое, направленное именно въ сторону возможно большаго и широкаго уничтожения этой самой "содержательности".

Вотъ что нисалъ баронъ Корфъ 13 ноября:

"Въ № 208 "Московскихъ Полицейскихъ Вѣдомостей" помѣщено объявленіе купца Степапа Васильева о продажѣ изъ его лавки (находящейся въ Москвѣ на Моховой, домъ Бородина) разныхъ книгъ по дешевой цѣнѣ и въ томъ числѣ "Отечественныхъ Записокъ" за 1840, 1841 и 1843 годы, частью полными годовыми изданіями, частью отдѣльными книгами. Государь императоръ, по положенію комитета 2-го апрѣля, высочайше повелѣлъ: предоставить министру внутреннихъ дѣлъ распорядиться немедленно покупкою у книгопродавца Васильева, подъ рукою, чрезъ довѣренное лицо, всѣхъ этихъ книжекъ "Отечеств. Записокъ" и доставленіемъ ихъ въ комитетъ 2-го апрѣля".

Вскоръ, 26 марта 1852 года, Анненковъ обратился къ Ширинскому-Шихматову съ следующимъ отношениемъ: "Комитетъ, принявъ въ соображение: а) что въ числъ 202-хъ доставленныхъ изъ Москвы книжекъ "Отечественныхъ Записокъ" только 15 оказались разръзанными, слъдовательно, прочія пущены въ продажу, по всей въроятности, не подписчиками, а самою редакціею или же книжными торговцами, пріобрѣвшими ихъ отъ редакціи дешевою цѣною, б) что напболъе замъчательная по вредному направленію статья "Дилетантизмъ въ наукъ" (Герцена) заключается въ №№ 1, 2 и 3 "Отечеств. Записокъ" за 1843 годъ, а эти именно нумера и были объявлены отъ книгопродавца Васильева въ отдъльную продажу по 75-ти коп., -считаль нужнымь объявить редактору "Отеч. Записокъ", что правительство, признавая упомянутыя выше книжки этого журнала положительно предосудительными, обратило на этотъ предметь строгую свою блительность, и если не имветь еще телерь положительных доказательствь къ обвинению его, редактора, въ умышленномъ распространении именно этихъ книжекъ по дешевой цень, то ожидаеть, однако, что, после настоящаго предостереженія, онъ не только не позволить себъ, подъ опасеніемъ всей законной отвътственности. выпускать вновь въ продажу могущіе еще оставаться въ редакціи экземпляры

тъхъ книжекъ, по какой бы цънъ ни было, но, напротивъ, будетъ и съ своей стороны всемърно способствовать къ раскрытію и указанію тъхъ экземиляровъ, которые обращаются уже въ продажъ изъ прежде выпущенныхъ".

29 марта Краевскій даль уже подписку въ томь, что журнала съ 1829 но 1848 годъ у него нътъ ни одного экземпляра, а если бы ему случилось гдънибудь найти экземпляръ 1843 года, то онг обязуется стариться изгять его

изг обращенія вт продажнь...

Но этимъ дѣло не кончилось. Въ іюнѣ 1852 года Ширинскій-Шихматовъ, черезъ министра внутреннихъ дѣлъ, весьма секретнымъ циркуляромъ предложилъ губернаторамъ, чтобы они, по разсмотрѣніи каталоговъ библіотекъ въ губерніяхъ, а также книжныхъ лавокъ, если тамъ окажутся "Отечественныя Записки" 1840, 1841 и 1843 гг., конфисковали ихъ или скупали, подъ рукою, черезъ довѣренныхъ лицъ и препровождали въ комитетъ 2-го апрѣля (офиціально—въ министерство внутреннихъ дѣлъ) 1). Одновременно же попечителямъ учебныхъ округовъ и другимъ главнымъ мѣстнымъ начальникамъ, тоже весьма секретно, было предписано конфисковать "Отеч. Записки" изъ учебныхъ библіотекъ, запечатать ихъ въ особые ящики или пачки и никому не предоставлять въ пользованіе ни одного экземиляра. Комитетъ же 2 апрѣля, слѣдуя высочайшей волѣ, всѣ получаемые экземиляры сжигалъ 2)...

Насколько все это было благопріятно для увеличенія содержательности журналовъ, видно хотя бы изъ того, что даже тишайшій А. Н. Майковъ не ръшался печатать свои стихотворенія и черезъ Плетнева просилъ заступничества у Жуковскаго, а благонадежнъйшій В. И. Даль писалъ Погодину: "У меня лежить до сотни повъстушекъ, но пусть гніютъ. Спокойно спать: и не соблазняйте... Вре-

мена шатки, береги шапки!" 3).

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1899 г.; Х, 90.
2) "Цензура въ дарствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1900 г., ІХ 654—655. Въ своихъ "Запискахъ" бар. Корфъ разсказываетъ, что 1 ноября 1849 г., за объдомъ, "когда государь снова навелъ рѣчь на Публичную библіотеку, я, коснувшись разныхъ предположеній, которыми можно бы увеличть скудныя ея средства, упомянулъ, между прочимъ, о возможности обмѣновъ съ парижской библіотекою, которая, вѣрно, пожедала бы имѣть въ своемъ многообразномъ составъ и русскія книги.

<sup>&</sup>quot;— Да кто жъ ихъ тамъ станеть читать? — возразиль государь, — развъ наши измънники и бъглецы. А ргороз, —продолжалъ онъ, — теперь за границею завелись опять два мошенника, которые пишутъ и интригуютъ противъ насъ: какой то Сазоновъ и извъстный Герценъ, который, пока вашъ комитетъ забралъ этихъ господъ въ ежевыя рукавицы, писывалъ и здъсь подъ псевдонимомъ Искандера; этотъ ужъ былъ разъ у насъ въ рукахъ и сидълъ; но, дгасе а Мг. Жуковскій, употребили тутъ въ ходатайство Сашу (песаревича) и вотъ благодарность его за помилованіе!" ("Рус. Старина", 1900 г., V, 277).

### 1852 годъ.

Снова народное чтеніе. "Всеобщая исторія" Сокольскаго. Сочиненія Кантемира и Хемницера. Дъло о "Московскомъ Сборникъ" и лекція исторіи ген.-ад. Анненкова. Кара славянофиловъ. Транспоранты подъ цензурой.

1852-й годъ начался народной литературой, съ рецептами для которой читатели уже знакомы. Въ Москвъ сотымъ изданіемъ вышла книга "Магазинъ всѣхъ увеселеній, или полный и подробнъйшій оракулъ и чародъй". При отсутствіи "соотвътствующей цъли", дъйствительно, народу необходимой литературы эта макулатура имъла широкое распространеніе, что уже видно изъ сотаго ея,

изданія. Но не удовлетворила эта книга и комитетъ 2 апръля.

"Нынь — читаемъ въ конфиденціальномъ предложеніи министра просвыщенія отъ 5 января, — по дошедшимъ до Государя Императора свъдъніямъ о новомъ изданіи означенной книги, въ которомъ замъчены отчасти тъ же самыя ненсправности, какъ и въ прежнемъ, и по случаю представленія на высочайшее усмотръніе соображенія о мърахъ къ ограниченію, на будущее время, изданія вздорныхъ и питающихъ суевъріе книгъ, подобныхъ вышеозначенной, въ 30 день декабря минувшаго года послъдовала собственноручная резолюція Его Императорскаго Величества: "не вижу препятствія подобных сочиненія впредь вовсе запрещать". Увъдомляя о сей высочайшей волъ, покорнъйше прошу ваше пр—ство предложить петербургскому цензурному комитету, чтобы книга "Магазинъ всъхъ увеселеній" и подобныя ей гадательныя книги, не были впредь разрѣшаемы къ печатанію" 1).

Черезъ двъ недъли Ширинскому-Шихматову прислано было очень любопытное отношение комитета 2 апръля по поводу вышедшей, въ концъ 1851 г., "Всеобщей гражданской истори" преподавателя тверской семинари священника Сокольскаго, предназначавшейся для класснаго и домашняго чтенія.

"Принявъ на видъ цёль составленія этой книги и званіе составителя, комитеть 2 апрёля 1848 г. не могъ не зам'ётить, что изложеніе оной не довольно соотв'ётствуетъ тому и другому; для прим'ёра можно указать на слёдующія м'ёста:

"Въ параграфъ объ образъ изложенія всеобщей исторіи (стр. 13) сочинитель между прочимъ говоритъ, что задача исторіи «показать весь этотъ великій процессъ, который выдержаль свободный духъ человъка, находясь въ постоянной борьбъ съ природою и исполинскими препятствіями».

"Стр. 43. О Сауль: «самоубійствомъ передаль престоль свой Давиду, тайно

помазанному Самуиломъ >..

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій еtс", 279—280.

"Тамъ же говорится, что мудрый Соломонъ «своимъ расточительствомъ и изнурительнымъ правленіемъ положилъ начало паденія своего царства».

"Стр. 63. О плебеяхъ и патриціяхъ: «поелику границы были тъсны, а страсть къ преобладанію всегда велика, то бъдные плебеи мало имъли времени обрабатывать поля свои, плодоносіе которыхъ было единственнымъ источникомъ ихъ безбъднаго существованія. При томъ очень многіе изъ богатыхъ патриціевъ, вошедшихъ въ огромные долги, начали жестоко и безчеловъчно поступать съ плебеями, хотя и не могли ихъ превратить въ рабовъ или кръпостныхъ людей».

"Стр. 183. О Лютеръ и реформаціи. «Папа ничего не могъ сдёлать. Должно было или истинъ противопоставить истину или силою подавить

нововведение».

"Стр. 188. «Вивств съ симъ открыто было средство образованія и для низшаго сословія; старались уврачевать ихъ суеввріе и дать имъ средство къ лучшей двятельности. Рабство бвдныхъ крестьянъ-земледвльцевъ смягчалась все болве и болве. Науки твиъ лучше процввтали, чвиъ болве духъ протестантизма обращался къ изследованію и борьбе съ неввжествомъ».

"Стр. 209. О Кромвель. «Какт хитро хищникт власти и убійца царя умьля присвоить себ'в власть надъ умами и подъ тогу простого гражданина над'ять

корону, хотя и ненадолго».

"Стр. 234. «Тамъ, въ духъ реформаціи, тысячи и даже милліоны ръшались на всякія пожертвованія, желая пріобръсти религіозную и церковную свободу, совершенно сбросить съ себя власть ватиканскаго двора или римской іерархіи. Здъсь, съ половины стольтія, во Франціи, возникаетъ стремленіе изслъдовать права человъка, разбить оковы феодальной системы и такимъ образомъ спискать гражданскую или истинную свободу».

"Стр. 263. О возстании Грековъ говорится: «Но императоръ русскій Александръ изъявиль сильное негодованіе на Инсиланти, жестоко воспротивился

этому возстанію и проч.».

"Въ особенности представляется несоотвътственнымъ и цъли учебной книги и званію автора (стр. 275) отдълъ: «Философія усовершилась значительно». Здъсь говорится между прочимъ, что въ философіи прославились Юмъ, Фихте, Гельвецій, Руссо, Вольтеръ и множество сочинителей большихъ энциклопедій. Но Руссо, Вольтеръ и другіе изъ поименованныхъ извъстны, какъ разрушители върованій, какъ отрицатели Божественнаго ученія Церкви: и потому не странно-ли, что пастырь церкви относить труды ихъ къ усовершенствованію философіи.

"Выше приведенныя выписки изъ курса исторіи священника Сокольскаго обнаруживаютъ недостаточное очищеніе изложенія оной.— По высочайшему повельнію сообщено о томъ министру народнаго просвъщенія и оберъ-прокурору св.

синода " 1).

Стоитъ только вдуматься въ нѣкоторыя цитаты у Сокольскаго, чтобы понять, какъ далеко простиралось предвидѣніе комитета 2 апрѣля...

Къ этому же времени относится небезызвъстное въ свое время признаніе Погодина о достоинствахъ цензуры... Въ объявленіи "Москвитянина" о подпискъ на 1852 годъ было между прочимъ сказано: "въ Москвъ, въ сердцъ русской

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя дѣла еtс". № 1, т. І, 97—100. Курсивъ подлинника.

національности, установится наконець, несмотря на всю препятствія, журналь чуждый всёхъ партій еtc... Комитеть 2 апрёля, снисходя къ "извёстной благонамёренности Погодина, рёшиль не поднимать исторіи, а черезь министра предложить Погодину сдёлать соотвётствующее исправленіе словь о "препятствіяхь". На это "Собакевичь съ Дёвичьяго поля" отвёчаль Ширинскому-Шихматову очень благодарственнымь письмомъ, въ концё котораго не постёснялся многотериёливой бумаги и написаль: "Цензурой же я совершенно доволень и не только никогда не жаловался на нее, но напротивь благодариль всегда за просевщенное содпйствіе. Цензура также смёю надёяться, была всегда мною довольна за готовность согласоваться съ ея видами"...¹).

Въ мартъ 1852 года ръшилась участь Кантемира и Хемницера.

Хотя каждый à priori можеть оцвнить умъстность изданія трудовъ родоначальника нашей сатирической литературы въ эпоху 1848-55 годовъ, но, по моему, "дъло" объ этомъ настолько характерно и любопытно, что читатели, несомнённо, должны быть съ нимъ ознакомлены.

Сочиненія Кантемира и Хемницера вмѣстѣ были послѣдній разъ изданы Смирдинымъ въ 1847 году. Надо полагать, что они разошлись, потому что въ 1851 году Смирдинъ хотѣлъ приступить къ новому изданію. По обычному порядку, сочиненія были представлены въ цензуру, и вотъ что писалъ объ этомъ Ширинскій-Шихматовъ въ своемъ всеподданнѣйшемъ докладѣ 14 августа (1851 года):

"Цензоръ, разсматривавшій эту книгу, встрътилъ справедливыя сомнѣнія относительно позволительности нѣкоторыхъ мѣстъ, въ обоихъ авторахъ. Въ сочиненіяхъ Кантемира онъ нашелъ: 1) сарказмы на духовенство, монашество и высшій іерархическій санъ, которые можно извинить только тѣмъ, что они относятся къ отдаленному времени, не составляя современной сатиры; 2) шутки и остроты надъ такими предметами, въ примѣненіи къ которымъ шутка или острота дѣлается болѣе или менѣе непозволительною и даже кощунствомъ; 3) нескромныя площадныя выраженія, употребленіе которыхъ въ обществѣ и литературѣ нашего времени принимается за нарушеніе приличія.

"Въ сочиненіяхъ Хемницера подобныя же шутки и неприличія, какъ, напримъръ, сближеніе собаки съ монахомъ или волчьихъ поступковъ съ господскими, но чаще приводитъ въ сомнъніе основная идея басенъ, между которыми есть написанныя для нравоученія, заключающаго въ себъ очевидный нарадоксъ, а въ другихъ сатира обращена на дъйствія верховной власти. Такъ какъ эти сочиненія выходили многими изданіями и тысячами обращаются съ давняго времени въ публикъ, то цензоръ затруднился въ строгомъ примъненіи къ нимъ правила о разсматриваніи печатныхъ книгъ наравнъ съ новыми рукописями. Онъ осмъливается думать, что исключенія и перемъны въ такихъ книгахъ, которыми пользовались цълыя поколънія, могуть вызвать болъе вреда, нежели пользы, потому что мъста, несогласныя съ требованіями цензуры, будучи выпущены въ новомъ изданіи, дълаются сами по себъ лучшими указателями для пріисканіи ихъ въ старыхъ экземплярахъ, которыхъ изъять изъ употребленія нельзя; а черезъ то и самыя идеи, составляющія отступленія отъ цензурныхъ правилъ, становятся гласными идеи, составляющія отступленія отъ цензурныхъ правилъ, становятся гласными идеи, составляющія отступленія отъ цензурныхъ правилъ, становятся гласными

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина", 1903 г., IX, 655—657. Курсивъ мой.

и видными, бывъ до того времени, по крайней мъръ для многихъ, совсъмъ незамътны. Съ другой стороны, допущение пропусковъ и перемънъ въ произведенияхъ писателей, стяжавшихъ общее уважение и заслуженный авторитетъ, представляется почти равносильнымъ запрещению печатать ихъ новыми изданиями. Никто не предпринимаетъ новаго издания старыхъ книгъ безъ разсчета на вознаграждение за употребляемый на него трудъ и капиталъ; но разсчетъ на издание съ пропусками и перемънами—самый невърный. Экземпляръ такого издания настолько же потеряетъ цъну и довърие въ публикъ, насколько чрезъ нихъ именно приобрътутъ старые экземпляры прежнихъ изданий, хотя бы и гораздо менъе удовлетворительныхъ въ другихъ отношенияхъ.

"С.-Петербургскій попечитель, соглашаясь съ соображеніями цензора, полагаль: не усиливать вліянія этихъ мѣстъ, дѣлая ихъ посредствомъ исключеній болѣе замѣтными; по его мнѣнію, достаточно было бы выпустить только вполнѣ двѣ небольшія пьесы Кантемира: «Эпиграмму на икону св. Петра» и изъ Хем-

ницера извъстную басню: «Привилегія».

"Имъя въ виду, что представленный къ цензору томъ сочиненій Кантемира и Хемницера принадлежитъ къ изданному Смирдинымъ «полному собранію сочиненій русскихъ авторовъ» и что недоумінія, подобныя встріченным вынів, должны непремънно возникнуть и при возобновленіи изданія другихъ изв'єстныхъ нашихъ писателей, напримъръ, Державина, Фонвизина и даже Крылова, я считаю необхидимымъ постановить, для надлежащаго на будущее время руководства, нъкоторыя общія на этотъ конецъ правила: 1) предоставить главному управленію цензуры при разсмотрении донесений цензурных комитетов о сомнительном содержаніи нікоторыхъ містъ въ полныхъ собраніяхъ сочиненій извітеныхъ нашихъ писателей, пользующихся общимъ уваженіемъ, оказывать разсудительное снисхождение въ примънении къ содержанию ихъ цензурныхъ правилъ, съ принятіемъ въ соображеніе времени первоначальнаго выхода произведеній ихъ въ свътъ, тогдашнихъ внъшнихъ и внутреннихъ политическихъ обстоятельствъ, слога и языка, которыми эти произведенія написаны, большей или меньшей занимательности ихъ, въроятнаго числа и состоянія читателей оныхъ въ настоящее время и, наконецъ, тъхъ впечатлъній, которыхъ ожидать должно отъ чтенія сихъ твореній въ предвлахъ нынъшняго ихъ обращенія, различая сочиненія, относящіяся къ легкому чтенію и доступныя большому числу читателей, оть техъ, которыя читаютъ только люди, посвятившіе себя подробному изученію нашей литературы; 2) заключенія главнаго управленія цензуры о всіхть подобныхть случаяхть, ст изъясненіемъ причинъ предполагаемаго снисхожденія, представлять черезъ министра на высочайшее благоусмотр'вніе; 3) на основаніи сихъ правилъ разсмотр'вть и разрѣшить представленіе с.-петербургскаго попечителя о сочиненіяхъ Кантемира и Хемницера, имъя въ виду, что сатиры перваго относятся къ нравамъ и обычаямъ его времени, во многомъ уже изменившимся; и что устаревший способъ выраженія и силлабическій размітрь употребленныхь имь стиховь, несоотвітственный свойству отечественнаго нашего языка, будуть постоянно препятствовать сочиненіямъ его имъть значительное число читателей".

Николай I утвердилъ всѣ эти предположенія, дѣло перешло въ главное управленіе цензуры, а оттуда снова — на высочайшее усмотрѣніе. Главное управленіе опредѣлило:

, 1) разръшить новое издание сочинений Кантемира, не измъияя текста стихотвореній его, съ исключеніемъ только «Эпиграммы на икону св. Петра», которая влагаеть въ уста этого апостола слова, несоотвътствующія его священному характеру. Состоя только изъ четырехъ стиховъ и не имъя никакой связи ни съ предыдущимъ, ни съ последующимъ, эпиграмма эта можетъ быть выпущена безъ всякаго неудобства; 2) въ посвящении императрицъ Елизаветъ Петровнъ стихотвореній Кантемира сдівлать, послів титула, слівдующее дополненіе: «при всеподданнъйшемъ поднесении первыхъ двухъ сатиръ», потому что въ 3-й и последующихъ затъмъ сатирахъ уже встръчаются нескромныя выраженія, несовивстныя съ высокою честью посвященія всей книги августайшему ея имени; 3) въ примъчаніяхъ къ стихотвореніямъ Кантемира, которыя составляють только приложенія къ тексту, исключить все, что не соотвътствуетъ строгости цензурныхъ правилъ, по сдъланному въ главномъ управлении цензуры особому указанию; 4) при такомъ снисхожденій цензуры, чтобы число читателей Кантемира ограничивалось только людьми, посвятившими себя подробному изученію нашей литературы, стихотворенія его не соединять, какъ это было сділано въ посліднемъ изданіи. въ одномъ томъ съ стихотвореніями Хемницера, которыя, составляя легкое и пріятное чтеніе, могуть обращаться въ рукахъ всякаго рода читателей и преимущественно дътей.

"Что касается до сомнительныхъ мъстъ въ басняхъ и сказкахъ Хемницера, главное управление цензуры не могло не убъдиться, что и въ отношении къ нимъ по большей части существують тв же причины, препятствующія сокращать или измънять текстъ автора, какія замъчены выше при разсужденіи о Кантемиръ, съ тою разницею, что стихотворенія перваго, какъ менже отдаленныя отъ нашего времени, написаны правильнымъ размъромъ и болъе обработаны на счетъ звука и слога. Составляя такимъ обравомъ чтеніе, доступное для большого круга читателей обоихъ половъ и всёхъ возрастовъ, басни и сказки Хемницера, до появленія произведеній въ томъ же родъ Дмитріева и Крылова, были преимущественно предназначены для детей, да и теперь еще удерживають почетное масто въ дътскихъ библіотекахъ. Изъ этого слъдуетъ, съ одной стороны, что сочиненія Хемницера заслуживають тэмь большее внимание цензуры, что воспримчивость впечатлъній въ дътскомъ возрастъ несравненно сильнъе, а съ другой, тъмъ болъе представляють неудобствь къ исключенію нікоторыхь мівсть, что басни и сказки этого писателя извъстны всякому образованному человъку, а дъти выучиваютъ досель многія изъ нихъ на память. По такимъ уваженіямъ, главное управленіе цензуры, послё внимательнаго разсмотрёнія сомнительныхъ мёсть въ сочиненіяхъ Хеменцера, руководствуясь высочайше дарованнымъ ему правомъ оказывать въ подобныхъ случаяхъ разсудительное снисхождение, опредвлило: разрвшить новое изданіе басенъ и сказокъ Хемницера, съ исключеніемъ только двухъ: «Левъ, учредившій совъть» и «Привилегія», изъ которыхъ въ первой иносказательно выражается неосновательность распоряженій верховной власти, а во второй приписывается ей обдуманное своекорыстіе и исключительное попеченіе только о своей собственной пользъ, что несовитетно съ важностью, достоинствомъ и существомъ благод втельных в началъ монархическаго правленія ".

На этомъ докладъ, 11 марта 1852 года, послъдовала высочайшая резолюція: «согласенъ, но по моему мнънію, сочиненій Кантемира ни въ какомъ отношенім ніть пользы перепечатывать, пусть себів пылятся и гніють въ заднихъ шкафахъ библіотекъ, гдів занимають лишнее мівсто. 1).

Хотя точное толкованіе такой воли, въ которую прежде всего входило согласіе, позволяло разръшить Смирдину изданіе, но Ширинскій-Шихматовъ наложиль на сочиненія Кантемира безусловное запрещеніе. Это, конечно, было послъдовательно, если вспомнить о сочиненіяхъ Екатерины II...

Крупнымъ дѣломъ этого года была исторія съ славянофильскимъ "Московскимъ Сборникомъ". 21 апрѣля вышелъ первый изъ предполагавшихся четырехъ томовъ. 4 іюня Анненковъ писалъ Ширинскому-Шихматову, еще раньше самостоятельно обратившему вниманіе на "зловредный альманахъ", особенно же на статьи: И. С. Аксакова — "Нѣсколько словъ о Гоголъ", И. В. Кирѣевскаго — "О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи" и К. С. Аксакова — "О древнемъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенности (по поводу мнѣній о родовомъ бытѣ)".

"Главная задача этой статьи <sup>2</sup>) заключается въ томъ, чтобы доказать, что въ древней Руси совсъмъ не было выводимаго нъкоторыми изъ иностранныхъ, а за ними и русскими писателями, родового начала, и что въ ней, напротивъ, преобладалъ бытъ семейный и общинный.

"Извлекая свои данныя изъ разныхъ изданій археографической коммиссіи и другихъ отечественныхъ источниковъ, входя при семъ и въ историческія, неразрывныя съ предметомъ, изысканія касательно древняго государственнаго устройства Руси и вліянія, которымъ пользовался народъ, — авторъ всѣ частные свои выводы заключаетъ слѣдующимъ общимъ: «Русская земля была изначала наименье патріархальная, наиболѣе семейная и наиболѣе общественная, — именно общинная — земля».

"Комитетъ 2 апръля 1848 года остановился сперва на формъ сей статъи, и, съ одной стороны, отдавая всю справедливость ученымъ изслъдованіямъ автора, а съ другой — не имъя отнюдь повода, не позволяя себъ даже и мысли предполагать въ такомъ возобновленіи въ памяти исконнаго устройства Руси какую-нибудь предосудительную цъль, замътилъ, однако, что подобное разсужденіе, приличное, въ томъ или иномъ видъ, среди трудовъ ученыхъ и археологическихъ, къ которымъ правительство само у насъ вызываетъ открытіемъ всъхъ способовъ и поощреніями, ни въ какомъ случав не должно было найти себъ мъсто въ сборникъ литературномъ, назначенномъ для легкаго чтенія и обращающемся въ массъ всей публики, такъ какъ въ составъ сей послъдней всегда есть и люди легкомысленные, поверхностные или недоброжелательные, готовые истолковать все имъ предлагаемое, при малъйшемъ призракъ двусмысленности, въ дурную сторону.

"Переходя отъ сего къ сущности вопроса, разобраннаго г. Аксаковымъ, комитетъ находилъ, что открытіе исторической истины тогда только получаетъ практическую свою пользу и перестаетъ быть одною суетною игрою ума, когда вмъстъ съ этою истиною открываются и ея послъдствія, ея, такъ сказать, перерожденіе, исшедшій изъ нея результатъ; но если неоспоримо, что до татарскаго періода въ устройствъ славянскихъ общинъ господствовали нъкоторыя начала народнаго

 <sup>&</sup>quot;Ценаурныя дъла еtс.", № 1, IV, 1590—1595.
 Названная статья К. С. Аксакова.

правленія и, напримітрь, въ удівлахь неріздко народь призываль князей кь себів на княжение и даже изгоняль ихъ, слъдственно, изыскания автора въ семъ отношеній не отклоняются отъ исторической истины; но неоспоримо, однако же, и то, что по свержении монгольскаго ига, указавшаго горькимъ опытомъ, какихъ последствій ожидать должно отъ своевольства и безначалія, -- въ жизнь русскаго народа постепенно вникло совсемъ другое начало, именно, начало единовластія и неограниченнаго самодержавія. При Іоаннъ III, истинномъ основателъ самостоятельнаго, нераздъльнаго московскаго государства, и при преемникъ его Василіи Іоанновичъ, чрезъ паденіе Новгорода и Пскова и окончательное уничтоженіе удъльной системы, эти начала утвердились во всемъ ихъ могуществъ. Смуты, начавшіяся со смертью безд'ятнаго сына Іоанна Грознаго и съ прес'яченіемъ въ его лиц'в прямого поколенія Калиты, только временно и ненадолго поколебали сіе могущество. Но когда временное состояние произвола и безначалия пресъклось призывомъ на царство, въ соборъ духовенства, дворянства, горожанъ и поселянъ, Михаила Өеодоровича — "царскаго благороднаго корени благоросленной отрасли": тогда призывъ его былъ единодушно утвержденъ клятвеннымъ объщаніемъ русскаго народа служить ему, супругь его, дътямъ и потомству «върою и правдою, всеми душами своими и головами», безъ всякаго ограниченія, — актъ всенародный и торжественный, которымь окончательно запечатлёлось самодержавное единовластіе русскихъ монарховъ, утвержденное потомъ могучею рукою Петра Великаго на началахъ европейской государственной жизни. Слъдственно, ученому автору разбираемой статьи, чтобы сдёлать ее истинно полезною и поучительною, надлежало указать, съ темъ же неоспоримымъ его талантомъ, и все помянутые перевороты, приведшіе насъ къ нынфшнему порядку вещей — единственной основ в покоя и благоденствія Россіи. Но онъ не дорисоваль своей картины и, остановясь на однихъ явленіяхъ, показывающихъ въ глубокой древности существованіе между нашими предками демократическихъ началъ, тъмъ самымъ далъ поводъ къ тому виду двусмысленности, о которомъ выше упомянуто и который, если не быль въ его мысляхъ, то невольно вызывается симъ умолчаніемъ, оставляющимъ читателя въ недоумъніи на счеть конечной мечты или цъли его изысканій. Въ такомъ видъ, то-есть безъ объясненія перехода обновленной Россіи къ другимъ понятіямъ и къ другимъ формамъ правленія, статья его, по мивнію комитета, не следопала быть допущеною къ напечатанію не только въ литературномъ сборникѣ, но даже и въ изданій спеціально посвященномъ ученой цёли.

"Вслѣдствіе сего комитетъ полагалъ предоставить министру народнаго просвѣщенія: 1) поставить, черезъ кого слѣдуетъ, на видъ Аксакову вышеизложенныя разсужденія, для большей его осторожности на будущее время, запретивъ при томъ и всякое, гдѣ бы то ни было перепечатаніе вновь означенной статьи; 2) какъ цензору надлежало быть еще осмотрительнѣе, чѣмъ сочинителю, то обратить строгое вниманіе на степень виновности, пропустившаго сію статью кн. Львова, не оставляя его безъ соотвѣтствующаго наказанія; 3) во вниманіе къ сказанному въ предувѣдомленіи къ сборнику, что онъ предполагается изъ четырехъ томовъ и что остальные три выдутъ въ теченіе года, сообразить: не слѣдуетъ-ли подобныя изданія, по истинному ихъ свойству, какъ тѣ же періодическія, подчинить одинаковымъ правиламъ съ журналами и газетами, т. е. дозволять оныя не иначе, какъ съ особаго высочайшаго разрѣшенія.

"На подлинномъ журналѣ послѣдовала собственноручная высочайшая резолюція: "все справедливо; и сборники впредь подчинить тѣмъ же цензурнымъ правиламъ, какъ и журналы" 1).

Хотя на этомъ и кончилась роль комитета 2 апръля по отношению къ первому выпуску "Московскаго Сборника", но, для законченности впечатлънія у читателя, прибавлю, что послъ цълаго ряда инцидентовъ, созданныхъ и раздутыхъ еще Ширинскимъ-Шихматовымъ и III Отдъленіемъ, былъ, накопецъ, приведенъ въ исполнение всеподданнъйший докладъ министра просвъщения 3 марта 1853 г., сводившійся къ следующему: 1) второй томъ "Московскаго Сборника" вполне запретить, 2) прекратить вообще изданіе "Сборника", 3) редактора Ивана Аксакова лишить права быть редакторомъ какихъ бы то ни было изданій, 4) Ивану Аксакову, Константину Аксакову, Хомякову, Ив. Киръевскому и князю Черкасскому, сдълавъ наистрожайшее внушение за желание распространять нелъпыя и вредныя понятія, приказать представлять свои рукописи впредь прямо въ главное управленіе цензуры". Любопытно, что сначала Ширинскій-Шихматовъ хотвлъ этихъ лицъ совсёмъ лишить права печататься! Гр. Орловъ снизошелъ въ нимъ, и пунктъ 4-й получилъ вышеприведенную редакцію. Впрочемъ, гр. Орлову принадлежить зато честь и слава установленія надъ этими пятью славянофилами— "какъ людьми открыто неблагонамъренными", явнаго полицейскаго надзора 2)...

Къ этому же году относится замъчательный документь въ видъ транспоранта, гдъ подъ линейками находимъ знаменательную подпись: "Печатать дозволяется. Цензоръ Елагинъ. С.-Петербургъ, 11 марта 1852 года"...³).

Знаменательное признаніе комитета 2 апръля. Оправданіе Мусина-Пушкина. Суженіе компетенціи комитета и расширеніе его власти.

Читатели уже знакомы съ знаменательнымъ распоряжениемъ Ширинскаго-Шихматова объ увеличении "содержательности" русской журналистики. Очевидно, въ слъдующемъ, 1852, году она стала заботить даже комитетъ 2 апръля, весьма равнодушно относившийся раньше къ слухамъ о своей жестокости.

Дъло началось съ того, что въ московскомъ фельетонъ "Съверной Пчелы", между прочимъ, было сказано: «въ среду, 2-го апръля, послъ чувствительныхъ семи дней, открытъ въ Москвъ привольнымъ объдомъ задушевный пріютъ и старыхъ и молодыхъ—англійскій клубъ» 4). Такъ какъ, по расчету, эти "чувствительные" дни совпадали съ четырьмя послъдними днями Страстной и тремя первыми—Святой, то комитетъ 2 апръля, находя этотъ эпитетъ "нелъпымъ", «относилъ его единственно къ неловкости изложенія, замътной вообще въ цъломъ составъ этой статьи, а не видъль основанія истолковывать оный въ дурную сторону

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя дѣла etc.", № 1, т. IV, 2075—2085. Этотъ очень цѣнный документъ воспроизведенъ и у г. Барсукова (т. XII, 119—120), но съ такими искаженіями и произвольными, ни на чемъ не основанными пропусками, что пользоваться имъ положительно неудобно. Впрочемъ, въ капитальномъ, по размѣру, трудѣ г. Барсукова вообще первоисточники не въ особенномъ порядкѣ; а отсутствіе сплошь и размъромъ ковычекъ, лишаетъ ихъ своего значенія на счетъ увеличенія "компетентности" автора.

своего значенія на счетъ увеличенія "компетентности" автора.

2) "Цензурныя дѣла etc", № 1, т. IV, 2093—2119.

3) "Отголоски Русской Печати", Брюссель, 1865 г., № 39, фельетонъ "La nouvelle loi sur la presse".

4) 1852 г., № 100.

далъе буквальнаго его значенія; но какъ въ предметахъ, касающихся святыни, не слъдуеть допускать даже и такихъ выраженій, которыя могутъ давать поводъ къ какой-либо двусмысленности, то признаваль не безполезнымъ, въ предостереженіе для будущаго, ноставить въ виду редакторовъ "Съверной Пчелы", что, при извъстной ихъ благонамърепности и опытности въ литературномъ дълъ, имъ надлежитъ соблюдать одинаковую осмотрительность и въ печатаніи статей, доставляемыхъ отъ постороннихъ корреспондентовъ; каковое предостереженіе распространить также на цензора».

На этомъ, собственно, и кончается отношение комитета министру въ области описаннаго инцидента. Дальнъйшия же строки этого отношения отъ 13 мая положительно знаменательны:

"Впрочемъ при сообщении этого заключенія министру народнаго просвъщенія, комитеть считаєть пеобходимымъ выразить вмістів надежду, что бдительность высшаго правительства, направленная единственно противъ истично предосудительнаго или неблагонамівреннаго, отнюдь не будетъ принимаема цензорами за поводъ къ дійствіямъ стівснительнымъ и произвольнымъ, которыми, какъ, къ сожальнію носятся о том слухи от публикъ опи ищутъ тенерь ограждать себя отъ отвітственности, идя гораздо далье благихъ видовъ высшаго правительства и позволяя себі иногда марать и останавливать статьи и выраженія самыя даже невинныя" 1).

Когда недоумъвавшій отъ неожиданнаго раскаянія комитета Ширинскій-Шихматовъ довель обо всемъ этомъ до свъдънія "старавшихся" цензоровъ, понечитель петербургскаго округа, неудобозабываемый Мусинъ-Пушкинъ, поспъшилъ реабилитировать ихъ въ глазахъ начальства.

"Позвольте мив просить ваще сіятельство—писаль онь 3 мая министру довести до свъдънія государя императора, что никто изг цензорова не дойствоваль и не дъйствуеть стъснительно или произвольно. Они всегда при малъйшемъ сомнъніи, представляють статью или мъсто, ихъ затрудняющее, на мов усмотрѣнів, а я стараюсь по возможности оказывать дозволенное сочинителямо снисхождение; въ случаяхъ же болбе важныхъ предлагаю обстоятельство на разсуждение комитета, который также никог $\partial a$  не дъйствуеть съ самопроизвольною строгостью, но съ точностью руководствуется цензурнымъ уставомъ и особыми высочайшими повелёніями и распоряженіями министровъ народнаго просвъщенія, послъдовавшими съ 1848 года, послъ бывшихъ за-границею возмущеній. Что же касается до слуховь, которые носятся въ публикв, то возможноли онымъ дать хотя мальйшее выроятие? Всь, которые ихъ распускають, или люди оредные, ищущіе средствъ ослабить благанам вренное и весьма полезное дъйствіе цензуры, не дозволяющей имъ печатать или сочиненія, или журнальныя статьи, песогласныя съ благод втельными видами правительства, доброю нравственностью, или, наконецъ, неумъстныя по направленію разсужденій, помъщаемыхъ въ оныхъ, для читающей русской публики; или людьми легковърными и неосновательными, которые привыкли осуждать безъ размышленія или изследованія каждую мфру, правительствомъ предписываемую > 2).

<sup>1) &</sup>quot;Цензура въ царствованіе императора Николая І", "Рус. Старина" 1903 г., IX, 657—658. Первый курсивъ подлинника.
2) Ibidem, 658—659.

Но у Ширинскаго-Шихматова былъ директоромъ канцеляріи неглуный человѣкъ—нъкто Комовскій, и, очевидно, по его совѣту, просьба Мусина-Пушкина не была исполнена: кто не зналъ, что дълала на самомъ дълъ цензура и кто ею быль доволень ... Воть что, напримёрь, находимь у Никитенка после того, какъ цензоромъ Фрейгангомъ была изуродована его статья по случаю смерти любимца государя — Жуковскаго, человька, какъ извъстно, довольно благонамъреннаго:

"Я, впрочемъ, почти не спорилъ, сознавая, что иначе и нельзя по той системъ, которой держатся нынъ благоразумнъйшіе цензора, вродъ Фрейганга. Объ остальныхъ и говорить нечего: тъ не держатся никакой системы и слъдуютъ только внушеніямъ страха. Система же первыхъ въ томъ, чтобы угадывать, какъ могутъ истолковать данную статью враги литературы и просвъщенія. Фрейгангъ откровенно мнт въ томъ сознался. Можно себт представить, каковы должны быть заключенія цензуры, которая руководится такими догадками, а не прямымъ смысломъ статьи, не постановленіями, ни даже своимъ личнымъ убъжденіямъ. Все, значить, зависить оть толкованія невѣждь и недоброжелателей, которые готовы въ каждой мысли видёть преступленіе" 1).

17 октября было опубликовано: "проповёди, слова и рёчи, сочиненныя духовными лицами, не должны быть печатаемы въ губерискихъ въдомостяхъ безъ особыхъ на то разръшеній духовныхъ цензурныхъ комитетовъ 2). Въ сущности, это было подтверждениемъ прежняго опредъления св. синода о томъ же самомъ съ присовокупленіемъ, чтобы духовные цензурные комитеты "при разсматриваніи проповъдей, словъ и ръчей, сочиненныхъ духовными лицами и представляемыхъ для пропуска къ печатанію, усугубляли свое вниманіе къ тому, дабы въ нихъ не были допускаемы разсужденія, которыя по отвлеченности и неудобопонятности могутъ порождать въ читателяхъ превратные мысли и толки 3).

По всей въроятности, около 1852 г. изъ въдънія комитета 2 апръля изъяты были сначала вев сочиненія духовнаго содержанія, а затвив вскорв и всь, выходящія на восточныхъ и еврейскомъ языкахъ. Къ сожальнію, единственный источникъ, откуда удалось извлечь это указаніе, не даетъ точнаго срока такихъ изъятій <sup>4</sup>).

Во всякомъ случать въ этомъ вовсе нельзя видъть хоть мальйшее недовъріе къ комитету. В'троятно, онъ самъ, но сложности діла, ходатайствоваль объ освобожденій себя отъ тяжести нікоторыхь обязанностей. Говорю объ этомъ такъ ръшительно потому, что въ это же время комитету было дано право приводить въ дъйствіе собственною властью свои единогласныя заключенія, на высочайшее же усмотрвние повергать лишь случаи особенно важные и вопросы законодательнаго характера 5), право конечно, громадное и лишній разъ указывающее на почти безграничное довърје государя. Очевидно годъ отъ года комитетъ бралъ все большую и большую силу.

¹) "Рус. Старина", 1890 г., III, 652-653.

<sup>2) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc", 284. ; "Сборникъ законоположеній и распоряженій по духовной цензуръ", 132.

<sup>; &</sup>quot;Сборникъ законоположений и распоряжений по духовной цензуръ", 132.

4) "Первоначальный проектъ устава о книгопечатании, составленный комиссиею высочайше учрежденной при министерствѣ народнаго просвѣщенія", Спб., 1862 г., 51. 5) lbidem.

## 1853 годъ.

Смъна Анненкова бар. Корфомъ, Ширинскаго-Шихматова—А. С. Норовымъ. До чего цензура довела Сенковскаго и М. М. Достоевскаго. Предълы этнографіи. Защита чести русской литературы. Снова Булгаринъ споткнулся на извозчикахъ. Кажущееся бездъйствіе комитета 2 апръля.

Въ этомъ году, какъ и въ 1849, произолла почти одновременная перемъна предсъдателя комитета 2 апръля и министра просвъщенія.

20 марта ген.-ад. Анненковъ былъ назначенъ генералъ-губернаторомъ ново-россійскимъ и бессарабскимъ, и на мъсто предсъдателя вступилъ, наконецъ, такъ давно жаждавшій власти бар. М. А. Корфъ.

Съ 7 марта управленіе министерствомъ перешло къ А. С. Норову— Ширинскій— Шихматовъ быль уволень въ отпускъ для ліченія, а 5 мая, не выбажая изъ

Петербурга, и умеръ.

Норовъ—авторъ "По святымъ мѣстамъ" — извѣстенъ, какъ человѣкъ мягкій и гуманный, кое-что знавшій, но необладавшій, подобно всѣмъ министрамъ просвѣщенія періода 1816—1858 гг. сколько нибудь широкимъ и глубокимъ образованіемъ и умомъ. По словамъ хорошо знавшаго его А. Н. Муравьева— "у Норова собирался свой небольшой ученый кругъ, когда онъ еще былъ только товарищемъ благочестиваго министра просвѣщенія кн. Ширинскаго Шихматова, который былъ также любитель русскаго слова и наипаче просвѣщенія духовнаго. Устроивъ у себя церковь въ министерскомъ домѣ, онъ начертилъ золотыми буквами надъ иконостасомъ: «Господь просвѣщеніе мое» и это, дѣйствительно, было выраженіемъ его духа, которому наслѣдовалъ и его преемникъ Норовъ" 1).

Везхарактерный, подчиняющійся первому сильному вліянію, Норовъ, въ самомъ дёлё, походилъ на "стараго младенца", какъ его называлъ Я. И. Ро-

стовневъ.

Отношенія его къ комитету 2 апрѣля были всегда и очень предупредительны, и очень осторожны: столкновеній никакихъ, какъ и у Ширинскаго-Шихматова, не происходило. Несомнѣнно, благодаря этому, онъ только выигрывалъ. Иное дѣло—писатели: тѣ только проигрывали. До чего довела эта дружба двухъ сторожей, замѣчательно ярко иллюстрируетъ рѣшеніе Сенковскаго (барона Брамбеуса) бросить литературу и заняться фабрикаціей табаку!.. И это историческій фактъ! Вотъ два его письма къ своему пріятелю, довольно тогда извѣстному романисту и составителю дѣтскихъ книгъ П. Р. Фурману, редактировавшему въ 1853—55 гг. "Вѣдомости С.-Петербургской Городской Полиціи". Привожу ихъ, конечно, in extenso.

<sup>1) &</sup>quot;Знакомство съ русскими поэтами", Кіевъ, 1871 г., 29.



Capowre N. Mopole

(С. Середонинъ, "Историческій обзоръ діятельности комитета министровъ", 1902 г.).

"Carissimo, пріймите благосклонно подъ ваше редакторское покровительство добраго и умнаго человѣка, который ностигь духъ табаку и разумъ папиросовъ и въ которомъ мы принимаемъ большое участіе. Дѣло идетъ о напечатаніи объявленія, достойнаго его папиросовъ, которыя превосходятъ всѣ донынѣ извѣстныя, какъ солнце превосходитъ звѣзды. Воскурите этотъ еиміамъ и разсудите. Дайте ему наставленіе, что онъ долженъ дѣлать, потому что изъ редакціи ему зачѣмъ-то возвратили представленное имъ объявленіе. Я собираюсь къ вамъ съ изъявленіемъ преданности и благодарности за ваши добрыя и дружескія ласки ко мнѣ, и на дняхъ ударю лично челомъ передъ вами. Вашъ душевно преданный

Сенковскій.

NB. Онъ ужасно желаетъ видъть объявленіе свое въ печати въ субботу, а зовутъ его Herr Kaull".

А вотъ и другое:

"Почтеннъйшій и добръйшій Петръ Романовичъ! Мой сотрудника, табачный фабрикантъ Андрей Самойловичъ Кауль, прибъгаетъ черезъ меня къ вашему покровительству. Онъ желаетъ имъть опредъленное мъсто вверху третьей страницы вашей газеты на нъсколько недъль сряду-чего ваши подчиненные не смъли пожаловать ему безъ вашего разръшенія, когда вы были больны. Сдълайте дружеское одолжение, дозвольте ему явиться въ свътъ съ своими сочинениями въ великодостойномъ видъ. А почему онъ мой сотрудникт, о томъ слъдуетъ объясненіе. Пейкеръ 1) запрещалъ все, что я ни напишу-ну ръшительно все; не оставалось болье ничего дълать, какъ обратиться отъ литературы къ промышленпости, и я записался въ купцы-открылъ табачную лавочку и фабрику-и вотъ мы трудимся съ Каулемъ, который обладаетъ мудростью дёлать неслыханные табаки, папиросы и сигары. Неслыханныя сигары еще не готовы: первые экземиляры ихъ будутъ представлены вамъ на критику, которую, надфюсь, выдержатъ онъ кобъдоносно. Маленькія мои познанія въ химіи и растительной физіологіи, которыя цензура уничтожала въ печати, пригодились отлично въ приложении къ обработит табаковъ. Жаль, что вы трубки не курите: вы бы удивились превосходству табаковъ Кауля моего; есть Кауль не мой, другой, братъ его, тоже табачный фабрикантъ, но плохой, и ихъ не должно смъшивать. Но если любите курить папиросы по-испански, то-есть свертывать ихъ собственноручно изъ свъжаго влажнаго табаку, что гораздо лучше всякихъ сигаръ, легко и здорово для груди, потому что онъ даютъ дымъ влажный, мягкій, а не сухой и не острый, раздражающій дыхательные органы, — то прикажите моему сотруднику Каулю доставить вамъ знаменитъйшаго изъ всъхъ человъческихъ табаковъ, Джебейми<sup>2</sup>) растущаго въ Ливанскихъ горахъ и въ которомъ я сидълъ и учился по-арабски 3): удивитесь! Послѣ того никакого другого курить не станете. Прощайте. До свиданія, голова трескается отъ боли. Вашъ душевно преданный Сенковскій" 4).

Но табакомъ торговалъ не одинъ Сенковскій—то же самое сдѣлалъ М. М. Достоевскій. Неизвѣстно въ которомъ году, но, по разсчету хорошо знавшаго

<sup>1)</sup> Цензоръ "Библіотеки для Чгенія" Сенковскаго. 2) Названіе мъстечка

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Сенковскій быль изв'єстнымь знатокомь арабскаго языка, который практически изучаль на Востоків.
<sup>4</sup>) "О. И. Сенковскій", "Рус. Старина", 1871 г., IV, 528—529. Курсивъ подлиника.



A. Thypuly

("Портретная гыллерея русскихъ дёятелей" изд. Мюнстера).

его Страхова, Достоевскій открыль табачную фабрику именно подъ натискомъ цензуры. Папиросы его были даже очень популярны, благодаря прилагаемымъ къ

нимъ сюрпризамъ 1).

Надо знать страстный темпераментъ любившаго журнальное дёло Сенковскаго, его необыкновенную изворотливость и немалую способность къ компромиссамъ, чтобы оцёнить по достоинству эти полныя глубокаго трагизма письма. Писатель, котораго знала буквально вся грамотная Россія и знала при томъ за человіка вполні благонаміреннаго, не можетъ выдержать гигантской силы цензуры и берется за торговлю!.. Какъ же нелегко было другимъ, убіжденія которыхъ не складывались, какъ карманный аршинъ, чувства которыхъ были всегда искренни и глубоки, а всякій компромиссъ считался грязной сділкой! Какъ страдали эти честные люди!.. Правда, послі смерти Білинскаго, совпавшей съ первыми шагами діятелей эпохи цензурнаго террора, и до самаго конца ея, русская литература не имізла у себя центральной крупной фигуры,—и это несомнізнное слідствіе стороннихъ обстоятельствь,—но, къ счастью для нашей общественной мысли, писатели честные были. И вотъ имъ-то приходилось особенно солоно... Если Сенковскій пошель торговать табакомъ, такъ, значить же, было нелегко...

Нелегко было даже и губернскимъ въдомостямъ. По программъ, высочайше утвержденной еще въ 1838 году, онъ должны были отводить мъсто изученію этнографіи края. Конечно, и отводили, но сколько по этому поводу было непріятностей... Для примъра укажу на статью въ "Курскихъ Губ. Въдомостяхъ", посвященную описанію народныхъ игръ, загадокъ, анекдотовъ и присловья жите-

лей Суджанскаго и Рыльскаго увздовь<sup>2</sup>).

"Собраніе и обнародованіе подобныхъ матеріаловъ,—писалъ А. С. Норовъ предсѣдателю петербургскаго комитета, — живыхъ памятниковъ старины и преданій — весьма полезво и достойно всякаго поощренія, такъ какъ, кромѣ занимательности своей, они иногда объясняютъ обычаи, нравы и нерѣдко самыя историческія событія, но при всемъ томъ едва-ли слѣдуетъ допускать печатаніе безъ разбора, а тѣмъ болѣе въ губернскихъ вѣдомостяхъ всего, что сохранилось въ изустномъ преданіи, въ особенности же, если имъ нарушаются добрые нравы и можетъ быть данъ поводъ къ легкомысленному или превратному сужденію о предметахъ священныхъ.

"Въ сихъ видахъ, при чтеніи вышеупомянутой статьи вниманіе остановилось на слъдующихъ загадкахъ:

- 1. Родился—не крестился; Умеръ—не спасъ, Вогоносцемъ былъ (оселъ).
- 2. На свътъ жилъ И Богу служилъ, А умеръ ни въ святыхъ, ни въ гръ̀шныхъ (тоже).
- 3. Вышель дѣдъ, Семьдесять лѣтъ, Вынесъ внучать старше себя (Евангеліе).

H. Страховъ. "Воспоминанія Ө. М. Достоевскаго", см. "Біографія, письма и зам'єтки изъ записной книжки Ө. М. Достоевскаго", Спб., 1883 г., 223.
 1853 г. № 11.

"Хотя эти загадки дъйствительно въ народъ существуютъ и собираются съ полезною цълью; но, по неприличію ихъ, въ 15 день сего апръля послъдовало высочайшее повелъніе: принять зависящія мъры къ отклоненію на будущее время пропуска цензурою преданій подобнаго рода, которыхъ, конечно, нътъ никакой пользы сохранять въ народной памяти чрезъ печать. Вслъдстіе сего, я покорнъйше прошу в. п—во предложить какъ цензирующимъ неофиціальную часть губернскихъ въдомостей ввъреннаго вамъ, м. г., округа, такъ и петербургскому цензурному комитету, чтобы при допущеніи къ печати народныхъ преданій они руководствовались вышеизложенными соображеніями 1).

18 іюля 1853 г. Норовъ предписалъ иностранной цензур'в "по случаю учрежденія въ Лондон'в изгнанникомъ Герценомъ русской типографіи, объ обращеніи строжайшаго вниманія на вс'в безъ изъятія им'вющія поступать изъ таможенъ русскіе книги и листы, привозимые изъ-за границы" 2). Распоряженіе это сл'вдовало хронологически почти всл'вдъ за днемъ основанія Вольной русской типографіи.

Чтобы закончить 1853 годъ разскажу еще о двухъ очень характерныхъ случаяхъ.

Въ октябрьской книжкъ "Вибліотеки для Чтенія" была напечатана рецензія о "Пропилеяхъ" Леонтьева съ очень нелестной аттестаціей статьи Авдъева о храмъ св. Петра въ Римъ. Между прочимъ, въ ней было сказано:

"Жаль, очень жаль, что, "Пропилеи" издаются не на французскомъ языкъ; такого вздору не посмълъ бы господинъ Авдъевъ написать на языкъ академіи надписей и г. Леонтьевъ (издатель "Пропилей") навърно не ръшился бы напечатать для назиданія всей Европы того, что счелъ за довольно хорошее для насъ. Удивительно, что даже и въ русскомъ изданіи, въ которомъ можно пороть дичь безнаказанно, г. Леонтьевъ не употребилъ своей издательской власти на устраненіе, по крайней мъръ, этой наглой нельпости".

Леонтьевъ сділаль донось на Сенковскаго бар. Корфу, замаскировавъ его въ желаніе оградить "оскорбленныя русскую литературу и русское сужденіе" отъ дальнівшихъ униженій... Корфъ запросиль петербургскій комитеть объ имени автора и приказаль цензору сділать строгій выговорь.

"Цензурный комитеть предписаль цензору Шидловскому — разсказываеть издатель "Вибліотеки для Чтенія" А. В. Старчевскій з), — лично и немедленно доставить это свёдёніе, оформленное показаніемь самого редактора, барону Корфу, въ какое бы то ни было время. Мні ничего не было извістно. Шидловскій получиль предписаніе въ 12 часовь ночи, когда уже легь спать. Перепуганный, весь въ лихорадкі, онь поспішно одівается и въ половині второго часа является во всей формі ко мні. Меня разбудили.— «Что угодно?» — спрашиваю. — «Нанишите, ради Бога, сейчась, кто авторь рецензіи на «Пропилеи». Я отвічаю и пишу: «Осипь Ивановичь Сенковскій» — «А гді живеть г. Сенковскій?». Даю адресь. Цензорь, ничего не объясняя, ідеть къ Сенковскому, котораго будять въ три часа ночи и требують, чтобы онь написаль, что такая-то статья наци-

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc", 288 - 289.

<sup>2) &</sup>quot;Цензурныя дѣла etc", № 2, л. 131. 3) А. Старчевскій, "Восноминанія стараго литератора", "Истор. Вѣстникъ", 1891 г., IX, 578—579.

сана имъ. Сенковскій даетъ требуемое заявленіе и прибавляетъ, что тавъ какъ цензоръ сдълалъ въ ней большія помарки, то статья вышла блюдная и съ безсмысленицами, какъ всегда бываеть, когда ужь очень помарають статью и не позволять редакціи исправить ее потомъ, чтобъ быль смыслъ. Шидловскій въ волпеніи береть бумагу съ подписью Сенковскаго, отправляется къ барону Корфу, которому доставляеть всё эти документы въ 4 часа утра и передаеть дежурному чиновнику"... Въ результатъ "Сенковскому велъно было сдълать строжайній выговоръ (черезъ министра) съ внушеніемъ, что «такія статьи не только не приносять пользы литературь, но, напротивь, вредять ей» 1).

Здёсь сверхъ всего, несомнённо, очень характеренъ страхъ цензурнаго комитета и та оголтълая поспъшность, съ которою выполнялась воля комитета

2 апръля.

Булгарину же снова не повезло съ извозчиками... Въ одномъ изъ своихъ фельетоновъ онъ напечаталъ:

"Съ нетерпъніемъ ожидаемъ исполненія предписанія о введеніи таксы или опредъленной цвны за повздки извозчиковъ. Я разговаривалъ съ некоторыми изъ нихъ. У нихъ противъ таксы есть магическое слово: "занятъ". А каждому вольно платить выше таксы, какъ вольно дарить свои деньги. Однако же увидимъ, что-то будеть. Ничего нътъ мудренье, какъ справиться съ извозчиками, которые, какъ птицы, летаютъ по городу; не даромъ существуетъ французская пословица: тотъ имъетъ лучшую прислугу, кто служитъ себъ самъ" 2).

"Принимая во вниманіе, — писалъ комитетъ 2 апръля Норову, — что эти строки содержать въ себъ, хотя и косвенное, но вовсе неумъстное суждение о новой правительственной мъръ касательно таксы для здёшнихъ извозчиковъ; что эти сужденія могуть быть истолкованы въ смыслё подстрекающемъ къ уклоненію отъ обязанности повиноваться распоряженіямъ начальства; и что они прямо противны цензурному уставу, коимъ воспрещено пропускать вообще въ печать сужденія о совершонныхъ правительствомъ мірахъ, министръ народнаго просвіщенія испрашиваль высочайшаго Его Императорскаго Величества соизволенія на едівланіе отъ Высочайшаго Имени строгаго выговора автору статьи Булгарину и цензору Бекетову.

"Государь Императоръ повелѣлъ «исполнить» 3).

Читатель, въроятно, обратилъ внимание на конецъ этого отношения, совершенно новый сравнительно со всёми предыдущими. Ясно, что Норовъ, какъ и Уваровъ, еще не имълъ въ то время доклада у государя по дъламъ цензурывсе шло черезъ комитетъ. Съ другой стороны--- "старавшійся" Норовъ, очевидно, впередъ быль предупреждаемъ бар. Корфомъ о его распоряженіяхъ и, сообразно съ послъдними, испративалъ у государя примърнаго наказанія виновнымъ яко-бы по своей собственной иниціативъ. Принимая во вниманіе всегдашнюю страсть Корфа выслужиться на счеть другихь, можно сь ув'вренностью сказать, что такое дружное согласіе его съ Норовымъ было результатомъ убъжденія въ полной безвредности "стараго младенца" для престижа комитета 2 апръля.

А. Никименко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., IV, 45—46.
 "Съверная Пчела", 1853 г., № 277.
 "Цензурныя дъла еtс.", № 1, т. II, 524—526.

И читатель будеть неправъ, если, суди только по количеству дѣлъ, приведенныхъ мною за два послѣдніе года, особенно за 1853-й, сдѣлаетъ заключеніе объ уменьшеніи энергіи комитета подъ предсѣдательствомъ "сочувствовавшаго литературѣ" бар. Корфа. Это будетъ очень серьезной ошибкой. Правда, умы государственныхъ дѣятелей въ 1853 году сильно были заняты начавшейся Восточной войной и связанными съ нею вопросами, надеждами и... опасеніями, но энергіи бар. Корфа это не парализовало; онъ все также "заботливо" несъ свою миссію. Причины немногочисленности приводимыхъ дѣлъ иныя. Во-первыхъ, куда же бы годился весь этотъ инквизиторскій надзоръ, если бы, наконецъ, цензора не стали особенно предупредительны еще при чтеніи рукописей. Во-вторыхъ, я лично при выборѣ руководствуюсь желаніемъ познакомить читателя съ дѣлами дѣйствительно изъ ряда выходящими, оставляя безъ упоминанія массу матеріала или не такого характернаго, или менѣе ярко оттѣняющаго главныя черты эпохи цензурнаго террора. Чтобы дать все, что имѣется въ упоминаемыхъ мною источникахъ, нужно, по крайней мѣрѣ, два такихъ тома, какъ этотъ...

# 1854 годъ.

Министръ просвъщенія вводится въ комитеть 2 апръля, Безиравственная математика. Снова Сперанскій, Болье опредъленные предълы для этнографіи. Защита Н. С. Тихонравова. Забвеніе смутнымъ временамъ.

Норову была даже сдълана особая честь—въ 1854 г. онъ былъ назначень членомъ комитета 2 апръля <sup>1</sup>). Конечно, эту мъру нельзя приписать побъдъ устраняемаго раньше "цензурнаго стража"; это—просто милость самого комитета безмолвному и покорному министру.

Въ началь 1854 г., въ Кіевъ, была издана книга «О числъ, мысль Порфирія Гоствило-Корниловича». Св. синодъ нашелъ, что въ ней "мистико-философическія размышленія о числахъ касаются иногда и религіозныхъ понятій. Она, на основаніи устава о цензуръ, одобрена была кіевскимъ цензурнымъ комитетомъ, безъ сношенія съ цензурою духовною; но какъ въ ней оказались многія разсужденія, очевидно, касающіяся догматовъ въры, то она впослъдствіи подвергнута была разсмотрънію духовной цензуры, которая и нашла въ книгъ нъкоторыя мъста, по правиламъ сей цензуры, не заслуживающія одобренія къ напечатанію 2). Это опредъленіе св. синода было сообщено комитету 2 апръля, и, по его распоряженію, 31 марта было объявлено: "свътская цензура должна входить въ сношеніе съ цензурою духовною всякій разъ, когда можетъ возникнуть сомнъніе, не подлежить-ли книга, въ цълости или отчасти, разсмотрънію той цензуры, хотя бы по прямому закону, какъ въ настоящемъ случать, она и должна была поступить на разсмотръніе одной свътской цензуры 3).

Читатель, въроятно, помнить выговоръ Булгарину за статью о Сперанскомъ и вообще это интересное дъло (стр. 215—216). Теперь въ "Москвитянинъ" М. А. Дмитріевъ напечаталъ "Мелочи изъ запаса моей памяти". Бар. Корфъ писалъ Норову:

"Въ напечатанныхъ въ 6-мъ нумеръ "Москвитянина" — "Мелочахъ изъ запаса моей памяти", М. Дмитріева, находится, между прочимъ, слъдующее мъсто: «Воть какъ послъдовало паденіе Сперанскаго. Онъ въ опредъленный часъ былъ у государя съ докладомъ. Передъ кабинетомъ, въ такъ называемой секретарской комнатъ, дожидались окончанія доклада И. И. Дмитріевъ и кн. А. П. Голицынъ. Сперанскій вышелъ съ заплаканными глазами, оторопълый, и, не обращая на нихъ вниманія, оборотясь къ нимъ спиною, началъ укладывать въ портфель свои бумаги. Вышелъ уже за двери, онъ опомнился и сказалъ изъ дверей: Про-

 <sup>&</sup>quot;Первоначальный проектъ устава о книгопечатаніи еtc.", 51.
 "Сборникъ законоположеній по духов. цензуръ etc.", 82.
 "Сборникъ постановленій etc.", 293.

щайте, князь Александръ Николаевичъ; прощайте, Иванъ Ивановичъ! — Когда онъ воротился домой, онъ нашелъ уже у себя министра полиціи, А. Д. Балашева, который именемъ государя потребовалъ отъ него бумаги и объявилъ ему отсылку на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній. Сперанскій попросилъ его передать государю одну бумагу въ особомъ запечатанномъ пакетѣ, что тотъ и исполнилъ. И. И. Дмитріевъ ничего не зналъ объ этомъ. Пріфхавши на другой день въ государственный совѣтъ и сидя черезъ одинъ стулъ отъ Балашева, онъ спросилъ его объ одномъ его чиновникѣ: Александръ Дмитріевичъ, гдѣ у васъ Ельчаниновъ?—Тотъ отвѣчалъ, и потомъ спросилъ его: Иванъ Ивановичъ, а гдѣ у васъ Михайла Михайловичъ?

— Какой Михайла Михайловичъ? — Сперанскій! — Я думаю, онъ сейчась будеть сюда. — Нѣть, не будеть, — отвѣчаль Балашевь; — онъ уже далеко отсюда!>

"Изъ дълъ комитета 2 апръля видно, что въ 1848 г., по случаю включенныхъ въ "Воспоминанія" Булгарина разсказовь о покойномъ гр. Сперанскомъ, замъчена уже была неумъстность въ печати намековъ на его удаленіе и вообще на подробности такого дъла, которое, бывъ правительствомъ донынъ всегда оставляемо подъ покровомъ тайны, слишкомъ еще близко къ нашей эпохъ, чтобы частное лицо дерзало безъ особаго призванія и, въроятно, безъ достаточныхъ къ тому свъдъній, приподнимать всенародно край этого покрова.

"Основываясь и нынь на тыхъ же самыхъ соображеніяхъ, комитеть находилъ, что если изложенныя теперь въ "Москвитянинъ" подробности и представляютъ одинъ, такъ сказать, фактическій разсказъ, то, однако же, и въ сей формъ неприлично и не должно допускать оглашенія, черезъ печать, такихъ и столь близкихъ къ намъ событій, коихъ причины или побужденія правительство, съ своей стороны, признало за благо оставить въ тайнъ.

"Вслъдствіе сего, комитеть полагаль предоставить вашему пр-ву сдълать соотвътственное въ семъ смыслъ по цензуръ вразумленіе, для общаго на будущее время руководства".

"На подлинномъ журналъ комитета послъдовала въ 11-й день сего апръля собственноручная Государя Императора резолюція: "Совершенно справедливо" 1).

Выше мы уже видёли, въ какіе предёлы была поставлена этнографія въ губернскихъ вёдомостяхъ.

На этотъ разъ, въ "Саратовскихъ Губ. Въдомостяхъ" были помъщены народныя пъсни. Комитетъ 2 апръля нашелъ въ нихъ колебаніе нравственности. Вельно: губернатору сдёлать выговоръ, цензировавшаго газету директора гимназіи выдержать мъсяцъ на гауптвахтъ и спросить министра: "благонадеженъ-ли онъ продолжать дальше службуў" Но по ходатайству Норова, директоръ былъ прощенъ: ему вельно было сдновременно объявить мъсячный арестъ и помилованіе <sup>2</sup>).

27 мая министръ писалъ о книгъ О. Буслаева—"Русскія пословицы и поговорки":

"Въ этомъ, впрочемъ, во всёхъ отношеніяхъ любопытномъ и достойномъ уваженія трудё найдены, однако-же, совершенно неум'ёстными въ печати слёдующія пословицы: Дёти отца бьютъ— въ запасъ пасутъ. Мила жена, какъ къ

H. Барсуковъ, н. с., XIII, 239—240.
 A. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., V, 278—279

вънцу ведуть да какъ вонъ несутъ. Слава Богу! батюшку съ матушкой схоро-

нилъ, какъ съ поля убралъ.

"Во исполнене объявленнаго мнв по этому случаю высочайшаго повелвнія, посльдовавшаго въ 20-й день сего мая, я покорньйше прошу ваше превосходительство вмінить въ обязанность цензорамъ ввіреннаго вамъ, м. г., учебнаго округа, чтобы впредь они не пропускали въ печать подобныхъ поговорокъ, которыя, едва-ли имін какое-нибудь общее въ народів распространеніе, столь противны общему патріархальному чувству нашего народа, и которыя, если онів и существують дійствительно въ какой-нибудь містности, не можеть, конечно, быть полезно оглашать и вводить чрезъ печать какъ бы въ общее употребленіе" 1).

5-го августа министръ снова подтвердилъ "о строгомъ исполненіи вышеозначеннаго высочайшаго повельнія, въ особенности же при разсмотрьніи повременныхъ популярныхъ изданій, съ изъясненіемъ при этомъ, что подобные вышеозначеннымъ наговоры и волшебныя заклятія, какъ остатки вреднаго суевърія, не имъющіе и въ ученомъ отношеніи никакого значенія, вовсе не должны быть допускаемы къ печати не только въ періодическихъ изданіяхъ, доступныхъ большому и разнообразному кругу читателей, но даже и въ сборникахъ и книгахъ, составляемыхъ съ ученою цълью и предназначенныхъ для образованнаго класса публики <sup>2</sup>).

Но, по всей въроятности, эти два распоряженія исполнялись недостаточно точно и строго, потому что 24-го сентября, по распоряженію комитета 2-го апръля, министромъ было приказано: "Народныя пъсни, предаваемыя печати, должны быть подвергаемы столь же осмотрительной цензуръ, какъ и всё другія произведенія словесности; не должны быть допускаемы такія, въ которыхъ воспъвается развратъ, позорящій и разрушающій семейный быть, ибо желательно, чтобы подобныя пъсни, если онъ точно живуть въ народъ, искоренялись даже въ самыхъ его преданіяхъ, а не поддерживались и обновлялись въ памяти появленіемъ ихъ въ печати, въ особенности въ "Губернскихъ Въдомостяхъ" 3)".

22-го іюля предписывалось: "во всёхъ случаяхъ, когда въ какомъ-либо сочиненіи, издаваемомъ въ Имперіи и Царствѣ Польскомъ, дѣлаются выписки мѣстъ или текстовъ изъ св. книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, на какомъ бы то языкѣ ни было, должно быть означаемо подъ каждою такою выпискою указаніе

на книгу, главу и стихъ, откуда она заимствована" 4).

Въ этомъ же году очень смѣшной инциденть произошель съ словаремъ Рейфа. Одинъ цензоръ, имѣя въ виду распоряженіе о строгомъ изъятіи изъ словарей всего "непристойнаго", очень не поцеремонился съ словаремъ Рейфа, исчеркавъ тамъ чуть ни половину; между прочимъ не пропущено было слово Litanej, нереведенное "литія, молебенъ, скучный разсказъ". Издатель жаловался главному управленію и объяснилъ, что хуже будетъ, если русскій ученикъ, встрѣтивъ на нѣмецкомъ языкѣ это слово въ смыслѣ "скучнаго разсказа", станетъ переводить его словами "литія, молебенъ". Но главное управленіе не вняло голосу разума...

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc", 294—295.

Ibidem. 296.
 Ibidem. 297.
 Ibidem. 295.

Очень любопытенъ фактъ защиты комитетомъ 2 апръля Н. С. Тихонравова. Послъдній помъстиль въ "Отеч. Запискахъ" статью о гр. Ө. В. Растопчинъ. Погодинъ увидълъ въ ней кражу своихъ архивныхъ документовъ и написалъ объ этомъ въ "Москвитянинъ". Полемика послужила поводомъ для письма Корфа

Норову, набросаннаго собственноручно карандашемъ:

"Въ іюльской книжкъ "Москвитянина" напечатаны «Два слова о письмахъ гр. Ө. В. Растопчина, помъщенныхъ въ статью (въ "Отеч. Запискахъ") г. Тихонравова». Въ сихъ "Двухъ словахъ", подписанныхъ М. П., т. е. Михаиломъ Погодинымъ, издателемъ "Москвитянина", разсказывается, что онъ, т. е. г. Погодинъ, эти самыя письма получилъ года три тому назадъ отъ сына гр. Растопчина и приготовилъ ихъ къ печати съ своимъ предисловіемъ, но не могъ ихъ издать, и они остались въ его бумагахъ. За симъ г. Погодинъ продолжаетъ: г. Тихонравовъ, которому я сообщилъ и прочее. Я не нахожу и не считаю себя въ правъ входить въ разсмотръние справедливости дълаемыхъ здъсь г. Тихонравову упрековъ, по степени основанія, какое имѣлъ г. Погодинъ назвать его поступокъ англійскимо маневромъ (при принятомъ нынъ понятіи этого выраженія), хорошимъ призомъ и пр. Но по кругу дъйствія, возложенному высочайшимъ довъріемъ на комитетъ 2 апръля, я нахожу прямою своею обязанностью замътить, что эти упреки, выходящіе изъ преділовъ того, что принадлежить собственно къ дозволенной литературной критикъ и полемикъ, бывъ сдъланы гласно черезъ печать и нередъ всею публикою, не могутъ и по сущности ихъ, и по форм'в не быть почтены за оскорбленіе г. Тихонравова, а въ семъ отношеніи законы наши совершенно положительны: цензурный уставъ запрещаетъ пропускать въ печать такія сочиненія, въ которыхъ оскорбляется честь какого-либо лица непристойными выраженіями, а узаконеніе 1845 г. (ст. 1308 и 2020) подвергаеть извъстнымъ, соразмърнымъ степени виновности наказаніямъ, какъ цензора, нарушившаго сіе правило, такъ и того, кто составилъ и распространилъ, хотя и не заключающее въ себъ прямой клеветы, но ругательное и явно оскорбительное для чести частнаго лица сочиненіе. Вслъдствіе того, я полагаль бы, обративъ на помъщенную въ "Москвитянинъ" статью г. Погодина вниманіе министра народнаго просвъщенія, предоставить діло сіе, въ дальнійшемъ онаго ходів, его двиствію и распоряженію".

Очевидно, третировать Норова карандашомъ писанными бумагами— что, особенно по тогдашнимъ канцелярскимъ нравамъ, было явною невѣжливостью—Корфу предоставляли возможность его собственная сильная позиція и неумѣніе министра просвѣщенія поставить себя какъ слѣдовало... Норовъ въ тотъ же день отвѣчалъ ему: "Вслѣдствіе предварительнаго объясненія моего съ вами, считаю долгомъ довести до свѣдѣнія вашего высокопревосходительства, что я предложилъ г. управляющему московскимъ учебнымъ округомъ сдѣлать замѣчаніе цензору Раевскому за одобреніе къ напечатанію въ "Москвитянинѣ" статьи г. Погодина: «Два слова о письмахъ гр. Растопчина», содержащей въ себѣ выраженія, оскорбительныя для г. Тихонравова" 1).

Не менъе оригинально распоряжение Норова 7 октября: "Сочинения и статьи, относящияся къ смутнымъ явлениямъ нашей истории, какъ-то: къ временамъ Пу-

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, н. с., XIII, 263-265.

гачева, Стеньки Разина и т. п., и напоминающія общественныя бъдствія и внутреннія страданія нашего отечества, ознаменованныя буйствомъ, возстаніями и всякаго рода нарушеніями государственнаго порядка, при всей благонамъренности авторовг и самых статей ихг, неумъстны и оскорбительны для народнаго чувства, и оттого должны быть подвергаемы строжайшему цензурному разсмотрыню и не иначе быть допускаемы въ печать, какъ съ величайшею осмотрительностью, избъгая печатанія оныхъ въ періодическихъ изданіяхъ" 1). Какъ это напоминаетъ древнюю индійскую легенду о храмь, входь въ который быль совершенно безпрепятствень, а желавшій выйти, подвергался немедленной смертной казни...

Норовъ приближаетъ къ себъ Никитенко. Послъдній настанваетъ на уничтоженіи комитета 2 апрёля. Ходъ этой политики. Резолюція государя.

Правой, хотя и неофиціальной, рукой Норова скоро, послѣ его назначенія на постъ министра, сдълался Никитенко. Человъкъ этотъ, вовсе не склонный совершенно освободить печать отъ цензуры, много, однако, хлопоталъ, чтобы такъ или иначе ее обезвредить, и нельзя не сказать, чтобы не успъль повліять на министра. Послъдній поручаль ему составлять болье важные доклады, темы и содержаніе которыхъсплошь и рядомъ были подсказаны самимъ Никитенкомъ. Никитенку же обязанъ Норовъ рѣшимостью итти на закрытіе комитета 2 апрѣля. Влагодаря ему, министръ, наконецъ, узналъ, какъ смотрѣли общество и журналисты на это учреждение, какой разврать вносило оно своимъ давлениемъ и въ

литературу и въ цензуру.

17 декабря 1853 года Никитенко уже записываеть: "Съ девяти часовъ утра и до половины четвертаго, почти не вставая съ мъста, работалъ надъ составленіемъ важной записки для государя. Дёло идеть о сліяніи комитета 2 апрёля съ главнымъ управленіемъ цензуры. Это смёдый шагъ. Комитетъ дёлаетъ много зла. Абрамъ Сергъевичъ хочетъ предварительно показать записку графу Д. Н. Влудову, который тоже весьма не одобряеть действій комитета" 2). Вмёстё съ тъмъ Никитенко ведетъ атаку и съ другого фланга: по его настоянію, Норовъ испрашиваеть соизволеніе государя "представлять ему каждую треть года въдомость о лучшихъ русскихъ сочиненіяхъ и даже переводныхъ, съ краткимъ изложеніемь ихъ содержанія и съ указаніемъ ихъ достоинствъ, чтобы государь видёль, что въ нашемъ умственномъ мірт не однт гадости творятся, какъ ему постоянпо доносить пресловутый комитеть 2 апръля" 3). Соизволеніе было дано 18 февраля 1854 года.

Но Норовъ то и дъло колеблется въ разныя стороны и Никитенку стоитъ не мало труда и политики, держать его въ разъ принятомъ направденіи. Все

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій еtс", 298. 1854 мъ годомъ закончилъ краткій обзоръ дѣя-тельности комитета 2 апръля Усовъ, въ статьъ "Изъ моихъ воспоминаній" ("Истор. Въстникъ" 1883 г., V); я потому не указывалъ на нее и не обращалъ вниманіе на ошибки сего "воспоминателя", что всъ воспоминанія его по этому вопросу можно съ гораздо большимъ удобствомъ найти въ нъкоторыхъ изъ цитируемыхъ меною офиціальныхъ источникахъ, на которыя имъ не только никогда не дълалось указаній, но придалъ имъ видъ личныхъ документовъ... 2) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., IV, 47. 3) Ibidem, V, 272—273.

обусловливалось настроеніемь Николая I, которое, въ свою очередь, зависёло уже отъ хода севастопольской кампаніи...

Въ октябрѣ государю быль представленъ списокъ лучшихъ произведеній пашей учено-литературной дъятельности съ января. Набралось... 16 сочиненій!... И эту смъшную цифру отнюдь нельзя объяснять исключительно строгимъ судьей-Никитенкомъ. Было, конечно, и это, но гораздо важнъе другое обстоятельство: поразительная скудость книжнаго рынка вообще. Не ошибался руководитель Норова, когда писалъ въ сентябръ 1854 года: "У насъ вовсе не выходитъ никакихъ книгъ, а какъ и сборники запрещены 1), то литература наша въ полномъ застов. Только и есть, что журналы: «Отечественныя Записки», «Современникъ», «Библіотека для Чтенія», «Москвитянинъ» и «Пантеонъ». Но и въ нихъ большею частью печатаются жалкія, безцевтныя вещи "2).

Здъсь кстати будеть справка о количествъ періодическихъ изданій, выходившихъ въ течение восьмилътнихъ подвиговъ комитета 2 апръля.

Въ 1847 г. цензуръ министерства просвъщенія подчинены были 55 изданій, которыя можно, иногда съ очень большой нятяжкой, разсматривать, какъ болве или менъе общія или, если и спеціальныя, то издававшіяся частными лицами или обществами. Въ 1848 г. прибавилось только одно частное общее издание — "Свверное Обозрвніе", и въ 1849 годъ мы, такимъ образомъ, перешли съ 56 органами. Пифра эта оставалась и въ 1850 г., но взаменъ двухъ прекратившихъ свое существованіе, создались: "Архивъ историко-юридическихъ свъдъній, относящихся до Россін", Н. П. Калачова и "Журналъ для Дъвицъ" — "Лучи". Въ 1851 г. началъ выходить "Русскій Художественный Листокъ", въ 1852 г.— "Репертуаръ Русской сцены"; въ 1853 и 1854 гг. не прибавилось ни одного болже или менже общаго изданія. Вообще же цифра изданій политическихъ, общественныхъ и литературныхъ въ періодъ 1848—55 гг. колебалась въ предёлахъ 20—15... <sup>3</sup>).

Не въря твердости "стараго младенца", Никитенко придумалъ еще способъ обезвредить по возможности цензуру --- составление особыхъ цензорскихъ наказовъ. Это, по его мивнію, уяснило бы цензорамь "чего держаться" и обуздало бы "ихъ произволь, часто нев'вжественный и эгоистичный", произволь, которымь, какъ мы вид'вли, не былъ какъ будто доволенъ и комитетъ 2 апр'вля. Норовъ согласился и на это. Никитенко принялся за работу. 20 декабря министръ подалъ, наконецъ, государю записку о сліяніи комитета съ главнымъ управленіемъ цензуры. Николай I сказаль ему: "Дай мн это самому прочесть и обдумать" 4).

<sup>1)</sup> Въ 1853 году, какъ я уже говорилъ, последовало распоряжение о подчинении изда-

<sup>— 19</sup> Въ 1833 году, какъ я уже говориль, постъдовало распоримене о подчинени издачня сборниковъ правидать о періодическихъ изданіяхъ.

2) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г. V, 279.

3) "Журналъ Министерства Народнаго Просвъщенія", 1862 г., III; Н. М. Лисовскій "Рус. період. печать 1703—1894 гг.", Спб., 1895 г. 1; Его-жее— "Періодическая печать въ Россіи, 1703—1903 гг." ("Литер. Въстникъ", 1902 г., VIII).

4) "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., V, 289.

## 1855 годъ.

18 февраля 1855 года императоръ Николай I скончался.

Новому государю было не до цензуры: Севастополь привлекаль все его вниманіе, тамь рёшалась битва Востока съ Западомъ...

Никитенко не оставляль въ поков Норова. 30 марта онъ записаль:

"Выль по утру у министра. Говориль о дёлахь. Онъ сказаль, что меня ожидають нёсколько важныхь дёль. Я представиль ему, что прежде всего надо заняться цензурою, ибо можеть случиться, что государь самь объ этомь всломнить, такъ чтобы у насъ все было готово. Авраамъ Сергевичь съ жаромъ ухватился за эту мысль и просиль меня заняться теперь исключительно инструкціей. цензорамъ. Итакъ, надо всего себя погрузить въ это дёло. Предметъ важный. Настаетъ пора положить предёль этому страшному гоненію мысли, этому произволу невёждъ, которые дёлали изъ цензуры съёзжую и обращались съ мыслями, какъ съ ворами и съ пьяницами"... 1).

А 3 апръля: — "Авраамъ Сергъевичъ вдругъ заспътилъ съ проектомъ цензурной инструкціи, а дъло такое, что его и въ мъсяцъ усидчивой работы не сдълаеть. А я началъ еще недавно. Впрочемъ, сегодня я прочелъ ему уже все сдъланное — около половины цълаго. Пришелъ въ восторгъ, обнималъ. «Я многаго ожидалъ отъ васъ, — сказалъ онъ, — но это превзопло мои ожиданія». Отлично, подумалъ я, но прочно-ли? Положено представить государю сначала какъ бы вступительную записку о цензуръ и о необходимости дать ей болъе разумное направленіе, а затъмъ и инструкцію.

— "Одна только бъда, — замътилъ Авраамъ Сергъевичъ, — что нынъшніе цензора не въ состояніи будутъ слъдовать правиламъ, которыя вы имъ предлагаете.

— "Неужели же, — отвъчалъ я—вы думаете ихъ оставить на службъ? Съ ними, конечно, ничего не пойдетъ. Но если улучшать цензуру, то необходимо и отставить нынъшнихъ цензоровъ, по совершенной ихъ неспособности, и замънить ихъ лучшими людьми. На эти мъста болье, чъмъ на другія, необходимо сажать умныхъ людей. Надо ръшительно принять за правило, что неимъющій какой-нибудь, хотя кандидатской степени, не можетъ быть цензоромъ.

"Рѣшено: какъ скоро государь утвердить инструкцію, отставить нынѣшнихъ цензоровъ и опредѣлить новыхъ. Въ этомъ случаѣ я позволяю себѣ дѣйствовать на пользу общую со вредомъ для нѣкоторыхъ. Да и надо сказать: въ самомъ дѣлѣ, кто велѣлъ этимъ господамъ принимать на себя бремя не по силамъ? Жалованье, вотъ, хорошее. А, вѣдь, сколько надѣлано гадостей, глупостей и, что

<sup>1)</sup> lbidem, VI, 613—614.

хуже всего, подлостей! Иногда доходить до того, что не чувствуешь ни малъйшаго сожальнія ко всёмь этимь Елагинымь, Ахматовымь, Пейкерамь, Шидловскимь. Ихъ набрали Шихматовь и Мусинь-Пушкинь. Елагинь заведываль конюшнею у Шихматова. Ахматовь, казанскій пом'єщикь, сдёлань цензоромь потому, что его начальникь ему должень, а Берте ему родственникь".

6 апръля Никитенко отдалъ Норову записку о цензуръ для представленія

при личномъ его докладъ государю 1).

Но Норовъ—всегда быль Норовъ. 13 апръля Никитенко съ грустью заноситъ въ свой "Дневникъ":

"Сейчасъ отъ министра. У него былъ личный докладъ государю. Не знаю, почему Авраамъ Сергъевичъ далъ направленіе дълу о цензуръ не то, какое мы съ нимъ поръшили послъ нашего совъщанія. Вмъсто того, чтобы прочесть государю заготовленную записку, онъ на словахъ объясниль ему дъло: вышло не то, что могло и чему слъдовало выдти. Министръ налегъ на комитетъ 2 апръля, но не выразилъ основаній его зловредности, которыя были изложены въ запискъ. Государь отвъчаль, что такъ какъ онъ, министръ, теперь самъ членъ этого комитета, то послъдній уже не можетъ быть такъ вреденъ. Объ инструкціи (цензорамъ) Авраамъ Сергъевичъ вовсе не упомянулъ, а между тъмъ это было необходимо. Воюсь, чтобы дъло не было испорчено" 2).

И пока преимущественное вниманіе правительства обращалось на войну, Никитенко велъ атаку на цензоровъ, убъжденный, что этимъ онъ вливаетъ новое вино въ еще неизношенные мѣха... Въ маѣ проектъ наказа цензорамъ былъ конченъ, представленъ въ главное управленіе цензуры и не могъ быть измѣненъ безъ предварительныхъ переговоровъ съ авторомъ, теперь уже не полагавшимся на Норова, особенно, въ виду замѣченнаго какъ будто не очень-то большого

расположенія къ министру со стороны новаго государя...

Севастоноль сданъ... Пробужденное общество ждетъ раскръпощенія мысли и человъка. "Дума русскаго" П. А. Валуева.

Но вотъ насталь день расплаты за прошлое: Россія узнала о своемъ пораженіи. Севастополь сданъ... Передъ русскимъ обществомъ, загипнотизированнымъ "вездъ обстоящимъ всеблагополучіемъ", встаетъ въ образахъ это страшное недавное прошлое... Первое движеніе — обжать безъ оглядки отъ этого благополучія.

На вопросы: "какъ же это? почему? кто виноватъ?" — отвътъ быль одинъ: кръпостничество мысли и крестьянъ. Этимъ опредълялось желаемое начало ожи-

даемой новой жизни.

Даже такіе люди, какъ М. А. Дмитріевъ и кн. П. А. Вяземскій, уже явно не мирились съ существовавшимъ надъ печатью гнетомъ. Вотъ что писалъ первый изъ нихъ Погодину: "Ко мнъ пишутъ, что хотятъ пересмотръть цензурный уставъ. Этого мало! Надобно сдълать, чтобы не было министерскихъ предписаній, которыми одними руководствуются ценгоры, оставляя уставъ безгласнымъ. Надобно кому-нибудь открыть государю, что въ прошедшее царствованіе предпи-

¹) Ibidem, 615—616• ²) Ibidem, 618.

саніе, подписанное министромъ, было выше устава, подписаннаго государемъ"... 1) Читатели знають то, чего не зналъ хорошо Дмитріевъ и многіе его современники, знають источникъ министерскихъ предписаній, всегда слово въ слово повто-

рявшихъ распоряженія своихъ верховныхъ негласныхъ ревизоровъ.

Наиболье замьтнымъ для бюрократическихъ сферъ протестомъ противъ стараго уклада жизни должна, несомнънно, считаться "Дума русскаго", написанная курляндскимъ губернскимъ (тогда еще не графомъ) П. А. Валуевымъ, сбросившимъ, со смертью Николая I, въ мигъ личину всёмъ довольнаго подданнаго. Никому и въ голову не приходило тогда смотръть на эту статью, ходившую въ тысячахъ списковъ, какъ на начало быстрой карьеры лукаваго царедворца. Всѣ видъли въ ней искренній вопль человъка, преданнаго родинъ, многіе ожидали сь тревогой, что вотъ-вотъ автора уберутъ. Умъ Валуева подсказалъ ему, что протесть этоть найдеть сочувствіе массы, и онь не ошибся. Лесть, щедро разсыпанная въ "Думъ" по адресу великаго князя Константина Николаевича, тонула въ тотъ моментъ въ мысляхъ дъйствительно общихъ всей Россіи.

Я не буду подробно останавливаться на "Думъ русскаго", но кое-какія выдержки изъ нея сдёлаю.

Отивтивъ единодушную ненависть Европы къ Россіи, Валуевъ спрашивалъ: "Чъмъ стяжали мы себъ столькихъ враговъ? Неужели однимъ только нашимъ величіень? Но гдв это величіе? Гдв силы наши? Гдв заввть прежней славы и прежнихъ успъховъ? Гдъ превосходство войскъ нашихъ, столь стройно грозныхъ подъ Краснымъ Селомъ?".... "Выло-ли съ нами и сопровождаетъ-ли насъ теперь благословеніе Вожіе? Мы всѣ, царь и народъ, усердно призывали Бога на помощь. Въ монаршихъ воззваніяхъ приводились тексты изъ Св. Писанія; въ отзывахъ разныхъ сословій на эти воззванія выражалась ув'яренность въ Божіемъ покровительствъ; архинастыри нашей церкви, при всъхъ торжественныхъ случаяхъ, объщали намъ побъду надъ врагами. Но событія доселъ не оправдали архипастырскихъ объщаній. Благословеніе Божіе не знаменуется бъдствіями. Напротивъ того, не должны-ли мы видъть въ нашихъ неудачахъ испытаніе и наставленіе, свыше намъ ниспосланныя? Россія мужественно переносить испытаніе. Она безропотно напрягаетъ къ тому всв свои силы, но внемлетъ-ли она наставленію и изглечеть-ли изъ него пользу? Вопрось о причинахъ, объясняющихъ наши неудачи и нынъшнее затруднительное положение нашего отечества, естественно возникаетъ въ сердцв каждаго русскаго".

И авторъ понималъ, что вся суть въ темпъ общественной жизни. Съ плохо скрываемой проніей говориль онъ:

"Европу колебали, итсколько лать сряду, внутренніе раздоры и мятежи; мы наслаждались ненарушимымъ спокойствіемъ. Несмотря на то, гдъ развивались въ продолжение этого времени быстръе и послъдовательнъе внутренния и внъшния силы?" А на вопросъ: "благопріятствуетъ-ли развитію духовныхъ и вещественныхъ силъ Россіи нынъшнее устройство разныхъ отраслей нашего государственнаго управленія?" Валуевъ отвъчаль: "Отличительныя черты его заключаются въ повсемъстномъ недостаткъ истины, въ недовъріи правительства къ своимъ собственнымъ орудіямъ и въ пренебреженіи ко всему другому. Многочисленность

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, н. с., XIV, 12.

формъ подавляетъ сущность административной дізятельности и обезпечиваетъ всеобщую офиціальную ложь. Взгляните на годовые отчеты. Везд'в сд'влано все возможное; вездъ пріобрътены успъхи; вездъ водворяется, если не вдругъ, то по крайней мъръ постепенно, должный порядокъ. Взгляните на дъло, всмотритесь въ него, отделите сущность отъ бумажной оболочки, то, что есть, отъ того, что кажется, правду отъ неправды или полуправды, - и редко где окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блескъ; внизу гниль. Въ твореніяхъ нашего офиціальнаго многословія н'вть м'вста для истины. Она затаена между строками; но кто изъ офиціальныхъ читателей всегда можетъ обращать вниманіе на междустрочія!"

Переходя къ вопросу, наиболъе насъ въ данную минуту интересующему, къ

сдавленности мысли и слова, Валуевъ прямо говорилъ:

"...Вездъ преобладаетъ у насъ стремление съять добро силою. Вездъ пренебреженіе и нелюбовь въмысли, движущейся безъ особаго на то приказанія. Вездѣ опека надъ малолътними. Вездъ противоположение правительства народу, казеннаго частному, вижсто ознаменованія ихъ естественныхъ и неразрывныхъ связей. Пренебрежение къ каждому изъ насъ въ особенности и къ человъческой личности вообще водворилось въ законахъ" 1).

Теперь, черезъ цятьдесять льть, и то "Дума" производить извъстное впечатлъніе, каково же оно должно было быть тогда?! А обстоятельства еще его муссировали: въ своемъ извъстномъ декабрьскомъ приказъ по морскому въдомству, в. к. Константинъ Николаевичъ, назвавъ ее "весьма замъчательной запиской о нынъшнихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ Россіи", цитировалъ "Думу русскаго" и

требоваль впредь правды по своему министерству...

Принятый въ салонахъ великаго князя и великой княгини Елены Павловны, Валуевъ развивалъ свои мысли детальнъе и шелъ дальше. Но когда въ дневникъ своемъ, 20 октября 1855 года, онъ спрашивалъ: "что у насъ теперь прежде всего желательно? то туть же отвъчаль: "преобразование цензуры"; когда писаль тамъ: "каждый министръ выражаетъ полное сочувствие печатному слову, но просить только изъять свое въдомство" 2) онъ говориль то же, что и въ "Думъ русскаго", онъ повторяль общій голось передового общества.

Очевидно, все это не могло не оказать вліяніи и на государя. Хотя онъ быль "видимо удрученъ войною", и "дёла, неотносящ іяся къ ней, слушаль не съ полнымъ вниманіемъ, спѣшилъ и многаго не рѣшался брать на себя, боясь ошибиться" 3),— но съ помощью вел. кн. Константина Николаевича, Норова, Влудова и другихъ инълъ возможность узнать, какое отвращение внушалъ къ себъ комитетъ 2 апръля и установленный имъ цензурный режимъ.

Корфъ ходатайствуетъ о... закрытін комитета 2 апръля. Утвержденіе его доклада.

У насъ есть одно очень существенное доказательство, что Александръ II быль близокь къ упраздненію комитета: перем'єна уб'єжденій бар. Корфа. Кто бы

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1891 г., V, 319—359. "Рус. Старина", 1891 г., V, 340. 2) *А. Никитенко*, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., VI, 623.

могъ думать, что онъ, этотъ косвенный создатель эпохи цензурнаго террора, теперь, когда ни въ писателяхъ, ни въ литературт не произошло измъненій въ сторону большей благонамъренности, вдругъ подпишетъ смертный приговоръ своему собственному дътищу!..

Корфъ представилъ государю всеподданнъйшій докладъ, гдъ, изложивъ вкратцъ исторію дъятельности комитета, между прочимъ, писалъ:

"Въ настоящее время, послѣ восьмилѣтняго почти существованія комитета, дѣло представляется въ слѣдующемъ видѣ:

- "1) Въ писателяхъ и цензорахъ окончательно водворена та весьма дъйствительная увъренность, что надъ ними всегда, неусыпно, неослабно дъйствуетъ глазъ правительства.
- "2) Цензурныя постановленія приведены въ должную опредѣлительность и средства цензуры усилились и обезпечены въ полную соотвѣтственность кругу ея дѣйствій.
- "З) Во главѣ министерства народнаго просвѣщенія находится лицо, пользующееся монаршимъ довѣріемъ. При семъ новомъ высшемъ управленіи, цензура, въ настоящемъ ея устройствѣ, дѣйствуетъ и безъ всякаго сторонняго вліянія съ такою бдительностію, что виѣсто сотенъ прежнихъ замѣчаній, въ нынѣшнемъ году былъ комитету поводъ всего лишь къ двумъ и то по предметамъ маловажной неосмотрительности, на которые, одновременно съ комитетомъ, было обращено вниманіе и со стороны министерства.

"Въ семъ положени не подлежитъ, кажется, сомнънию, что комитетъ 2-го апръля, существовавшій всегда лишь въ видъ изгатія изъ общаго порядка, окончательно совершиль свое назначение 1), и съминованиемъ вызвавшихъ оный чрезвычайных обстоятельствъ, становится отнынь совершенно излишним <sup>2</sup>) въ цензурной администраціи звеномъ. Словомъ, что дёло, по выраженію блаженнаго памяти Государя Императора, устроилось иначе. Осмълюсь сказать еще болъе: комитеть въ настоящее время не только пересталь быть полезными, но и сдвлался вреднымъ. Его вившательство въ дъла, долженствующія имэть свой законный ходъ; его посредничество между министерствомъ и верховною властью, которому нтть примпра ни въ какой другой части управленія; этоть видъ сторонняго надзора и контроля, при несуществованіи болже прежнихъ къ тому побужденій, все сіе вм'ясть вредит единству дойствія и власти министра и даже, можеть быть, иногда усиливаеть свыше м'яры строгость цензуры, что, конечно, не мен'я противно высочайшимъ видамъ Вашего Императорскаго Величества, чъмъ и предосудительная ея слабость. Во всёхъ законодательствахъ принято за основаніе что представление авторомъ книги въ цензуру избавляетъ его отъ всякаго личнаго преслъдованія; опасеніе же авторовъ, что они, несмотря на пропускъ цензора, могутъ подвергнуться взысканію безг истребованія отг них сперва объясненій, доводить иногда до цёли совершенно противоположной: распространяется рукописная литература, гораздо болье опасная, ибо она читается съ жадностью, и противъ нея безсильны всё полицейскія мёры "3).

<sup>1)</sup> Курсивъ мой. 2) Тоже.

з) Первоначальный проектъ устава о книгопечатаніи, etc, 53. Рукописная литература была, дійствительна, очень широко распространена въ эпоху 1853—55 годовъ.

Плохо, конечно, върится искренности послъднято предсъдателя комитета: или онъ поневолъ влачилъ на своихъ раменахъ это званіе, или не по собственной иниціативъ составилъ смертный приговоръ своему дътищу. Но на первое указаній нигдъ не встръчается... Кромъ того, очень любопытна и вся аргументація Корфа: оказывается, въ учрежденіи комитета и въ его процвътаніи восемь лъть повиненъ... реакціонеръ Уваровъ, прослужившій при немъ полтора года...

Но какъ бы то ни было, 6 декабря 1855 года, комитетъ 2 апръля былъ

высочайше упраздненъ.

Съ прекращеніемъ его надзора, цензура, разумѣется, сразу почувствовала отсутствіе Дамоклова меча и, въ извѣстной мѣрѣ, поддалась, безсознательно и невольно, духу новыхъ вѣяній. Тѣ времена, когда К. С. Аксаковъ, оканчивая грамматику и ожидая сдачи ея въ цензуру, боялся, что цензоръ не пропуститъ родительнаго падежа, скажетъ: неприлично! — сдѣлались прошлымъ. Чувствовалось, что прошлое это кануло въ вѣчность; что къ нему нѣтъ возврата; что передъ сдавленной русской мыслью стоятъ уже полуотворенныя двери душнаго каземата...

Правда, не прошло шести-семи лѣтъ, какъ общество убъдилось въ полной невозможности ожидать свободы слова, но, во-первыхъ, это было потомъ, во-вторыхъ, въ данный моментъ важно было сознавать, что учрежденіе, поставившее своимъ девизомъ: "вы всё люди вредные, потому что мыслите и печатаете свои мысли" — больше не существуетъ. Ощущеніе радостное, хотя и аналогичное тому, которое испытывается одиночно заключеннымъ въ смрадномъ душномъ казематъ при выпускъ "на прогулку"...

Въ заключение я считаю безусловно необходимымъ привести мнъние о роли комитета 2 апръля самого министерства народнаго просвъщения, высказанное имъ

въ 1862 году, въ вполнъ офиціальномъ документъ:

"Господство надъ цензурою комитета 2 апръля было крайнимъ напряженіемъ системы запрещенія и предупрежденія. Время это получило въ литературныхъ кругахъ наименованіе «эпохи цензурнаго террора». Но, какъ всякій терроръ, онъ не могъ быть слишкомъ продолжителенъ и пророчилъ поворотъ идей въ другую сторону. Въ самомъ дълъ, новое направленіе, обнаружившееся черезъ нъсколько лътъ по всъмъ частямъ государственнаго управленія, не замедлило коснуться и цензуры, а оживленіе общественной мысли отразилось и на литературъ. Цензурный терроръ миновалъ; но не оставилъ-ли онъ по себъ слъда? Есть люди, которые увърены, что продолжительное стремленіе цензуры подчинить себъ литературу и вести ее на помочахъ произвело ту недовърчивость со стороны послъдней ко всякому сближенію съ правительствомъ, которая въ ней замъчается въ настоящее время" 1).

Послѣдующее доказало, что особеннаго "поворота" не произошло и при томъ министрѣ (А. В. Головнинѣ), который всячески старался заручиться популярностью и съ этою цѣлью, между прочимъ, очень подробно остановился на оцѣнкѣ

прошлаго...

Впрочемъ, все это уже не входить въ настоящій очеркъ.

<sup>1) &</sup>quot;Историческія свъдънія еtc", 76—77.

Pycckoe "Bureau de la presse".



# Pycckoe "Bureau de la presse".

## Часть І.

Бъглый взглядъ на цензуру въ 1856—1858 гг. Гоненія Норова противъ стихотвореній Некрасова, Высочайшее повельніе о составленіи новаго устава. Изданіе сочиненій Кантемира. Неумъстность перепечатокъ изъ "Журнала Мин. Внутр. Дълъ". Предълъ обсужденія насущныхъ реформъ.

Настоящій очеркъ посвящается изслѣдованію другого очень интереснаго и тоже мало до сихъ поръ извѣстнаго, а между тѣмъ, безусловно характернаго момента изъ исторіи русской печати, именно—опять-таки негласному "комитету по дѣламъ книгопечатанія", просуществовавшему всего одинъ годъ: съ 24 января 1859-го до 24 явнаря 1860 года.

Но уже самая перемѣна царствованія, не говоря о той грандіозной перемѣнѣ въ настроеніи русскаго общества, которая знаменуетъ собою свѣтлое мгновеніе нашей жизни, называемое не совсѣмъ правильно "шестидесятыми годами", дѣлаетъ необходимымъ хоть бѣглый взглядъ на условія существованія литературы въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ со дня воцаренія Александра II. Безъ этого не будетъ понятно многое изъ непосредственно входящаго въ тему этого очерка.

Я уже говориль (стр. 306), что императорь Александръ II, занятый севастопольской кампаніей и вопросами ближайшимь образомь съ ней соприкасавшимися, 
въ 1855 году почти не обращаль вниманія на литературу и цензуру, предоставивь имъ итти по старому пути. Въ началь декабря быль упразднень комитеть 
2 апрыля 1848 года и, конечно, даже пессимистически настроенные элементы видыли въ этомъ начало новой эпохи для печатнаго выраженія общественной мысли. 
Они понимали, разумьется, всю неосновательность надеждь оптимистовъ на какіябы то ни было коренныя, серьезныя реформы въ этомъ направленіи; видыли отсутствіе для этого и людей и настроенія въ бюрократическихъ верхахъ; чувствовали присутствіе кругомъ еще крыпкихъ столповъ рухнувшаго жельзнаго тридцатильтія, — но, повторяю, все-таки, не могли не привътствовать этой мыры, какъ
заключенный въ каземать, при всей своей пессимистической сдержанности, не можеть не привытствовать своего перевода въ общую камеру.

Кто оказался правъ, не оптимистичны-ли были даже и пессимисты, что дало новое царствованіе русской печати—все это вопросы и очень обширные и очень серьезные, чтобы разръшить ихъ здъсь, въ бъгломь обзоръ 1856—58 годовъ и въ сравнительно детальномъ освъщенія 1859-го. Для этого нужно очень подробно разсмотръть все первое десятильтіе парствованія Александра II, увънчавшееся

закономъ 6 апръля 1865 года, по непонятной, ни на чемъ не основанной и непростительной исторической ошибкъ все еще называемомъ звеномъ "эпохи великих реформъ ...

Остановившись ниже исключительно на неопровержимыхъ фактахъ, я надъюсь, однако, что, абрисъ отвътовъ на всв эти вопросы будетъ готовъ..

Въ 1856 г. Некрасовъ выпустилъ свои стихотворенія. Министръ просвѣщенія Норовъ, подстрекаемый добровольцами, въ которыхъ и въ новое царствованіе не было, конечно, недостатка, пригласиль поэта и въ очень різжихъ выраженіяхъ сдълаль ему строгое внушеніе. Некрасовъ не цользь за словомь въ карманъ... Въ результатъ послъдовало извинение 1). Но на другой день Норову внушили, что онъ напрасно это сдълалъ, что сочиненія Некрасова дъйствительно вредны. Норовъ вторично пригласилъ Николая Алексвевича, снова накричалъ на него, а на следующій день председатель петербургскаго цензурнаго комитета получилъ следующую бумагу, скрепленную подписью министра:

"Въ Москвъ, съ разръшенья цензора с.-петербургскаго цензурнаго комитета, ст. сов. Бекетова, напечатаны нынъ "Стихотворенія Н. Некрасова". Большая часть ихъ была уже прежде отпечатана въ разныхъ изданіяхъ, некоторыя, какъ объяснено въ ноябрьской книжкъ журнала "Современникъ" за сей годъ. пополнены противу прежнихъ; и наконецъ, нѣсколько, стихотвореній не было досель напечатано.

"Многія изъ этихъ стихотвореній, особенно если судить о нихъ въ послыдовательноми порядки и во совокупности, могуть подать поводъ къ различнымъ толкамъ и возбудить въ общественномъ мнёніи удивленіе и неблагопріятныя впечатлівнія. Отъ цензуры, конечно, не требуется, чтобы она вездів и всегда усиливалась отыскивать сокрытый смысль, или въ каждомъ общемъ выраженіи видъть умышленное и обвинительное приложеніе къ существующему порядку; но между тъмъ, цензура должна быть предусмотрительна, проницательна и догадлива. Она должна знать публику и не допускать до печати все, что публика можеть толковать въ дурную сторону<sup>2</sup>). Напримъръ, въстихотвореніи «Гражданинъ и поэтъ» 3), конечно, не явно и не буквально, выражены мнънія и сочувствія неблагонамъренныя. По всему ходу стихотворенія и по нъкоторымъ отдёльнымъ выраженіямъ нельзя не признать, что можно придать этому стихотворенію смысль и значеніе самые превратные. Такъ:

> «Въ ночи, которую теперь Міръ доживаетъ боязливо, Когда свободно рыскаль звърь, А человѣкъ бродилъ пугливо,-Ты твердо свёточь свой держаль; Но небу было неугодно, Чтобъ онъ подъ бурей запылаль 4). Пусть освъщая всенародно»

3) Ошибка: "Поэтъ и гражданинъ".
 4) Курсивъ подлинника.

м. Поповъ, "Мелкіе разсказы", "Рус. Старина", 1896 г., ПІ, 558.
 Неотмѣненный уставъ 1828 г., наоборотъ, требовалъ только согласованія ценвора съ явнымъ смысломъ рѣчи. .

"и далве:

«Иди въ огонь за честь отчизны, За убъжденье, за любовь, Иди и гибни безупречно-Умрешь не даромъ: дъло прочно, Когда подъ нимъ струится кровъ»...1).

"Между темъ, въ этой книге встречаются такія стихотворенія и такіе стихи, надъ которыми не нужно и призадуматься, чтобы опредълить и оцънить ихъ неприличие и неумъстность. Стоитъ только ихъ прочесть, чтобы убъдиться. что допускать ихъ къ печати не следовало. Такова, между прочимъ, «Колыбельная п'вснь». Она уже въ 1846 г. подвергла цензора выговору за ея напечатаніе въ "С.-Петербургскомъ Сборникъ" въ первый разъ, и потому нельзя было ее перепечатывать безъ особаго разръшенія висшаго начальства. Сюда относится III строфа стихотворенія "Нравственный человъкъ" или стихи:

> «Есть русскихъ множество семей,---Они какъ будто добры, Но имъ у крѣпостныхъ людей Считать не стыдно ребры» <sup>2</sup>).

"Также:

«И врядъ-ли мужиковъ трактують какъ свиней»...

"Не исчисляя всв подобныя мъста, встръчающияся въ стихотворенияхъ Некрасова, довольно и приведенныхъ зд'всь, чтобы опредълить впечатл'внія, которыя могуть они произвести на многихъ изъ читателей.

"Перепечатаніе нікоторыхъ изъ сихъ стихотвореній въ ноябрьской книжків "Современника", какъ будто бы въ видъ обзора или вывъски, есть другая неумъстность, доказывающая недогадливость или упущение цензуры.

"(Дальше слъдовали очень крутыя мъры по отношенію къ цензору Векетову, а затъмъ:)... Редактору же "Современника" Панаеву, виновному въ перепечатаніи въ сей журналъ нъсколькихъ предосудительныхъ стихотвореній Некрасова, въ присутствіи комитета объявить, что первая подобная выходка подвергнеть его журналь совершенному прекращенію. При томь покорнъйше прошу вась, м. г., сдълать по с.-петерб. ценз. комитету распоряжение, чтобы впредь не было дозволяемо новое изданіе стихотвореній Н. Некрасова и чтобы не были печатаемы ни статьи о сей книгь, ни выписки изъ оной" 3).

Последнее распоряжение было сделано и вообще по всему цензурному ведомству...

Такъ, почти спустя два года послъ вступленія на престоль Александра II, Норовъ продолжалъ по - старому... Фактъ этотъ получаетъ полное свое освъщеніе, если припомнить, что писаль о немъ самъ "Современникъ" въ запискъ, поданной въ 1862 г. министру просвъщенія Головнину.

Курсивъ подлинника.
 Изъ "Прекрасной партіи".
 "Цензурныя д'яла etc", № 1, т. IV, 2201—2210.

"Менве чвив за годъ до обнародованія высочайшихъ рескриптовъ объ освобожденін крестьянъ — читаемъ тамъ — вышли стихотворенія Некрасова. Всв знали въ это время, что правительство готовится уничтожить крвпостное право. Поэтому Некрасовъ никакъ не могъ думать, что онъ дъйствуетъ противъ правительства, помъщая въ своей книгъ два стихотворенія ("Отрывокъ изъ путевыхъ записовъ графа Гаранскаго" и "Забытая деревни"), показывавшія кръпостное право въ невыгодномъ свътъ. Озлобленные намъреніемъ правительства приверженцы крѣностного права выставили книгу Некрасова возмутительной, перетолковавъ въ смыслъ убъжденія къ мятежу такія мъста (въ стихотворенім "Поэтъ и гражданинъ)", гдв просто говорилось объ обязанностяхъ хорошаго гражданина жертвовать жизнью за родину, и, истолковавъ, какъ намекъ на одну высокую личность, другое стихотвореніе ("Въ деревнъ"), бывшее простымъ разсказомъ изъ сельскаго быта. Въ обоихъ толкованіяхъ нельпость натяжки была очевидна; но министръ народнаго просвъщенія растерялся предъ сильными обвинителями; онъ запретиль говорить о книгь Некрасова, а "Современникъ" заподозриль въ желаніи возмущать Россію противъ правительства за то, что одинъ изъ его издателей отважился поэтически порицать крупостное право, уничтожение котораго, какъ онъ зналъ, было тогда уже ръшено правительствомъ" 1).

Съ конца года государь начинаетъ особенно интересоваться д'влами цензуры, что ясно изъ высочайшаго повельнія, объявленнаго 15 декабря 1856 г. министромъ просвъщенія: "главному управленію цензуры доводить до высочайшаго свъдънія о важнъйшихъ по внутренней цензуръ упущеніяхъ, на которыя обра-

щено будетъ вниманіе главнымъ управленіемъ цензуры" 2).

Интересъ этотъ, очевидно, возрасталъ, потому что въ мартъ 1857 года Норовъ представилъ государю обзоръ современной литературы съ точки зрѣнія цензуры. Предполагая настроеніе государя въ пользу литературы, министръ рѣшился даже, конечно, не безъ вліянія Никитенка, упомянуть въ обзоръ о необходимости "уяснить и упростить действія цензуры, возстановивъ нынё только нарицательно существующій цензурный уставь 1828 года и сділавь вы немы нъкоторыя измъненія и дополненія". Императоръ повельль: "заняться этимъ безотлагательно и при составленіи новаго цензурнаго устава взять за основаніе, что разумная бдительность со стороны цензуры необходима" 3).

Ниже мы увидимъ, что сдълалъ по этому вопросу Норовъ, а теперь про-

должимъ краткій обзоръ 1857 года.

Читатель уже знаеть, что еще въ 1852 г. Ширинскій-Шихматовъ представляль Николаю I докладь объ изданіи сочиненій Кантемира, на которомъ государь написаль: "согласень, но по моему мнфнію, сочиненій Кантемира ни въ какомъ отношении нътъ пользы перепечатывать: пусть себъ пылятся и гніютъ въ заднихъ шкафахъ библіотекъ, гдъ занимаютъ лишнее мъсто". Въ 1857 году, благодаря настоянію Смирдина, снова возникъ тотъ же вопросъ и на подробномъ докладъ Норова обо всемъ этомъ дълъ, Александръ II положилъ резолюцію: "несогласенъ" 4)... Сочиненія Кантемира изданы не были...

 <sup>&</sup>quot;Митънія разныхъ лицъ о преобразованіи цензуры", 1862 г., стр. 91—92.
 "Сборникъ постановленій еtc", 310.
 "Матеріалы еtc", I, 326—327. Курсивъ подлинника.
 "Цензурныя дъла еtc", № 1, т. IV, 1590 – 1595.

Съ началомъ 1857 г. цензурное въдомство было передано въ непосредственное завъдывание товарищу министра просвъщения, кн. П. А. Вяземскому. Уже черезъ два мъсяца этотъ вовсе не расположенный къ литературъ управляющій цензурою 1) дъластъ очень любопытное распоряжение:

"Г. товарищъ министра народнаго просвъщенія предлагаетъ цензурнымъ комитетамъ сдѣлать распоряженіе о неперепечатываніи никакихъ статей изъ отдѣла "Журнала Министерства Внутреннихъ Дѣлъ": "Правительственный указатель", потому что въ означенномъ отдѣлѣ помѣщаются такія статьи, кои, служа указаніемъ, заключаютъ въ себѣ иногда описанія неправильныхъ и ошибочныхъ дѣйствій мѣстныхъ начальствъ. Въ журналѣ этомъ, какъ органѣ министерства, они приличны, даже необходимы, но перепечатываніе ихъ въ другихъ сочиненіяхъ и періодическихъ изданіяхъ совершенно неумѣстно" <sup>2</sup>).

Въ серединъ года, "Русскій Въстникъ" Каткова и "Морской Сборникъ" помъстили статьи о безусловной необходимости ввести, наконецъ, гласность въ таинственное дотолъ судопроизводство. Министръ юстиціи, гр. В. Н. Панинъ, совершенно растерялся отъ такого "радикализма" и исходатайствоваль высочайшее повельніе о недозволеніи впредь подобныхъ статей, которое и было объявлено 2 ноября 1857 года. Никитенко побудилъ Норова встать на защиту
обвиненныхъ журналовъ— и вотъ въ ближайшій свой докладъ министръ, реабилитируя "Русскій Въстникъ" и "Морской Сборникъ" (что было особенно удобно,
потому что послъдній выходиль подъ руководствомъ великаго князя Констан-

тина Николаевича), заключаль свой докладь следующими словами:

"Осмъливаюсь всеподданнъйше изъяснить свое мивніе, что благонамъренныя и скромно изложенныя сужденія о предметахъ подобныхъ порядку судопроизводства, могли бы быть у насъ допускаемы не только въ отдъльныхъ книгахъ и диссертаціяхъ, но и въ журналахъ, имъющихъ по своей программъ отдъль наукъ. Такія статьи не должны однако быть облекаемы въ не свойственную имъ форму беллетристическихъ легкихъ статей и являться въ газетахъ, доступныхъ, многочисленнымъ и необразованнымъ читателемъ, которые легко могутъ перетолковать и исказить содержаніе и самой благонамъренной, но по существу предмета недовольно понятной для нихъ статьи. Безъ сомнънія, цензура должна съ особеннымъ тактомъ взвъшивать достоинства, добросовъстность и дозволительность сужденій авторовъ по такимъ предметамъ, которые касаются болье или менъе области дъйствій правительственныхъ учрежденій.

"Никакъ не должно смъшивать благородное желаніе улучшеній съ тенденціями (государемъ подчеркнуто и написано: «Да, но онъ иногда весьма тъсно связаны и часто проявляются подъ видомъ улучшеній») къ политическимъ

преобразованіямъ.

"Смъю думать, Всемилостивъйшій Государь, что великодушная милость, дарованная Вашимъ Величествомъ со вступленіемъ на престолъ, чрезъ дозволеніе

2) Вкратцѣ распоряженіе это приведено и въ "Сборникѣ постановленій etc", на

стр. 413.

<sup>1)</sup> У нъкоторыхъ историковъ дитературы и цензуры существуетъ убъжденіе, что кн. Вяземскій очень просвъщенно смотръть на свой новый постъ. Да, говорилъ и писалъ онъ объ этомъ много, но распоряженія его, въ большинствъ случаевъ конфиденціальныя, совершенно шли въ разръзъ со всъми частными разговорами. Бълинскій оказался правъ, окрестивъ его очень мътко въ извъстномъ письмъ къ Гоголю...

ученому и литературному сословію выражать съ умѣренною свободою, въ границахъ, начертанныхъ законами, мысли, относящіяся часто до важныхъ государственныхъ предметовъ, безъ порицанія настоящаго порядка, принесла уже обильные плоды и нельзя сомнюваться, чтобы такая литературная дъятельность (подчеркнуто государемъ и на поляхъ написано: «желалъ бы имѣть это убѣжденіе»), слѣдуя указанному Вашимъ Императорскимъ Величествомъ путемъ, не принесла еще вящией пользы (подчеркнуто государемъ и на поляхъ написано: «весьма въ томъ сомнѣваюсь»), но что напротивъ того, запретительная система при общемъ теперь стремленіи къ наукѣ, направленной благодаря Бога, на улучшеніе всѣхъ государственныхъ частей, была бы несогласна съ высокими царственными цѣлями Вашего Императорскаго Величества и вызвала бы только размноженіе тайныхъ рукописей и ввозимыхъ изъ-за границы враждебныхъ Россіи сочиненій, и породила бы можеть быть тайныя общества.

"Не благоугодно-ли будеть Вашему Величеству высочайше повелёть, чтобы г.г. министры и главноначальствующіе въ тёхъ случаяхъ, когда они находятъ причины быть недовольными какими-либо печатаемыми статьями по предмету ихъ въдомствъ, предварительно доклада о томъ Вашему Величеству, сносились съ министромъ народнаго просвъщенія и, если затёмъ найдутъ нужнымъ доводить о томъ до высочайшаго свёдёнія, то присоединяли бы вмёстё съ тёмъ и полученный отъ министра народнаго просвъщенія отзывъ".

"На семъ докладъ Е. И. В. изволилъ собственноручно написать:

"Подобныя сужденія о вопросахъ государственной и общественной нашей жизни, весьма часто несогласныя ст моими мыслями, возбуждая только напрасно умы, могуть наст весьма далеко повести; воть почему возлагаю на вашу обязанность доводить до моего св'яд'внія вст подобныя статьи, въ которыхъ проявляются стремленія къ нововведеніямь, дабы я могъ судить о нихъ и останавливать тв, кои сочту вредными. Ту же обязанность возлагаю на прочихъ гг. министровь, каждому по своей части, и требую, чтобы они доносили прямо мню, о чемъ и прошу ихъ ув'ядомить" 1).

Результатомъ такого исхода дъла явилось секретное предложение Норова 14 ноября 1857 года:

"Съ нъкоторато времени начали появляться въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ сужденія слишкомъ смълыя, касающіяся вопросовъ государственныхъ и также стремящіяся къ нововведеніямъ. Эти сужденія весьма часто несогласны съ видами правительства. Конечно, не надлежитъ смъшивать благородныя желанія улучшеній съ тенденціями къ политическимъ преобразованіямъ; но сіи послъднія неръдко облекаютъ въ благовидныя наружныя формы и потому гг. цензоры обязаны съ неослабною прозорливостью вникать въ духъ сочиненій, и, покровительствуя наукъ, не давать хода вреднымъ умозрѣніямъ" 2).

Опуская всё распоряженія цензурнаго вёдомства по обсужденію крестьянскаго дёла, съ которыми читатель вполеё можеть ознакомиться въ трудахъ по этой самой важной реформе В. И. Семевскаго, И. И. Иванюкова и другихъ изслёдователей, перехожу къ 1858 году.

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя дѣла etc"., № 1, т. И. 625—648. Курсивъ подлинника. 2) "Сборникъ постановленій etc", 418.

Учрежденіе спеціальныхъ цензоровъ. Гр. В. Н. Панинъ и К. В. Чевкинъ, какъ гонители гласности.

Въ ряду мъропріятій 1858 года самое важное значеніе имъло распоряже-

ніе 25 января, изданное по обсужденіи его въ совъть министерствъ.

Во-первыхъ, оно устанавливало слъдующія правила для разсмотрънія и дозволенія къ печати статей, касающихся современныхъ государственныхъ вопросовъ и правительственныхъ распоряженій вообще:

"1) статей, гдъ будуть разбирать, осуждать и критиковать распоряженія

правительства, къ напечатанію не допускать;

"2) всё сочиненія и статьи, чисто ученыя, теоретическія, историческія и статистическія, гдё будуть разбираться и разсматриваться эти вопросы, дозволять печатать какъ отдёльными книжками, такъ и во всёхъ періодическихъ изданіяхъ, съ тёмъ только: а) чтобы при пропускё всёхъ подобнаго рода статей и сочиненій въ точности соблюдались общія правила, цензурнымъ уставомъ предписанныя; б) чтобы обращено было особое вниманіе на духъ и благонам ренность сочиненія и г) статьи, писанныя въ духё правительства, допускать къ печатанію во всёхъ журналахъ".

Во-вторыхъ, устанавливался совершенно новый институтъ спеціальной цензуры, что при множественности прежнихъ цензуръ не могло не создавать массы затрудненій. А именно, при петербургскомъ цензурномъ комитетъ назначены были состоять особые довъренные чиновники отъ министерствъ: Императорскаго Двора, Военнаго, Морского, Внутреннихъ дълъ, Финансовъ, Государственныхъ Имуществъ и Юстиціи, отъ Главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій, Главнаго Штаба Е. И. В. по военно-учебнымъ заведеніямъ и ІІІ Отдъленія

Соб. Е. И. В. Канцеляріи.

"Лица сіи, состоя въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ цензорами, получають прямо отъ нихъ подлежащія ихъ разсмотрѣнію сочиненія и статьи, и по разсмотрѣніи, возвращають оныя съ своими отзывами; въ случаѣ же сомнѣнія, испрашиваютъ разрѣшенія своего главнаго начальства для передачи онаго цензурѣ или редакціи. Сіи отзывы принимаются цензурою за главное къ заключенію своему основаніе при окончательномъ разсмотрѣніи сочиненій; при встрѣчѣ же какихъ-либо сомнѣній, цензурный комитетъ испрашиваетъ разрѣшеніе Главнаго Управленія Цензуры. Если сіе Управленіе не согласится съ заключеніемъ сторонняго вѣдомства, то разногласіе представляется министромъ народнаго просвѣщенія, вмѣстѣ съ мнѣніемъ подлежащаго министра или главноуправляющаго, на высочайшее Его Императорскаго Величества разрѣшеніе.

"Цензурнымъ учрежденіямъ въдомства министерства народнаго просвъщенія въ другихъ городахъ представлять сочиненія и статьи, подлежащія заключенію постороннихъ въдомствъ, по прежнему министру народнаго просвъщенія, по распоряженію коего сіи статьи передаются вышеозначеннымъ чиновникамъ, и заключенія сихъ послъднихъ или надписи на сочиненіяхъ, ими сдъланныя, сообщаются цензурнымъ учрежденіямъ по принадлежности, которыя затъмъ поступаютъ порядкомъ, предписаннымъ выше сего для С.-Петербургскаго цензурнаго комитета" 1).

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій еtc", 423—424.

Пусть читатель представить себт отчетливо, что должна была теперь сдтаться цензура политическихъ изданій, силошь, разумтется, направленныхъ къ обсужденію вопросовъ требующей реформы жизни. Ни одна строчка въ статьт, касающаяся какого-либо министерства, не пропускалась уже обыкловенною, общею цензурою—она шла на разсмотртне спеціальныхъ цензоровъ. Въ Петербургт это отнимало двттри недта, что же было въ Москвт и вообще въ провинціи да еще съ тогдашними почтовыми порядками... Очевидно, журналистика ежеминутно мучилась невозможностью сколько-нибудь своевременно отзываться на возникавшіе запросы. Я уже не говорю о томъ, что предтам, поставленные этой отзывчивости, почти совершенно исключали всякую возможность высказать свое собственное митніе... Кромт того, надо-ли говорить, какъ ревниво оберегалась своя неприкосновенность такими министрами, какими были въ то время М. Н. Муравьевъ, гр. В. Н. Папинъ, К. В. Чевкинъ и другіе, какихъ чиновниковъ они назначали въ качествт спеціальныхъ цензоровъ...

Мысль учредить такую цензуру принадлежить Норову, много разъ послъ того раскаявавшемуся въ непрактичности своего предложенія. Онъ думаль, что присутствіе особыхъ довъренныхъ лицъ отъ министерствъ и главноуправляющихъ избавитъ цензурное въдомство отъ массы непріятностей со стороны и раньше имъвшихъ голосъ министерствъ. До 1858 года существовали цензуры министерства иностранныхъ дълъ, императорскаго двора, медицинская, П Отдъленія Соб. Е. И. В. Канцеляріи, главнаго управленія путей сообщенія, военнаго министерства и т. п.

Прошло немного времени — и всеобщія жалобы и сътованія на спеціальную цензуру сдълались положительно злобой литературнаго дня. Такъ, образованная въ 1861 году особая по этому вопросу комиссія находила, что "опытъ указаль разныя неудобства, возникшія въ нъкоторыхъ отношеніяхъ изъ сего установленія. Неръдко случалось, что въ однихъ въдомствахъ ръшительно отрицалась хотя бы пъкоторая свобода литературной разработки предметовъ ихъ управленія, тогда какъ другія сами отдавали свои предположенія на предварительное обсужденіе органовъ гласности и даже обращались прямо къ нимъ за совътомъ и указаніями спеціалистовъ, между прочимъ, министерствъ: народнаго просвъщенія и финансовъ и Главное Управленіе почтъ 1). Встръчалось также разногласіе въ мнъніяхъ правительственныхъ лицъ по предметамъ однороднымъ, касавшимся той или другой части управленія: что казалось одному въдомству позволительнымъ къ печати, то подвергалось запрещенію въ другомъ". Комиссія прямо высказалась, что "учрежденіе довъренныхъ отъ разныхъ въдомствъ чиновниковъ не достигло вполнъ своей цъли, и дальнъйшее существованіе онаго не объщаетъ никакой пользы 2) ".

Послѣ этого офиціальнаго заявленія, понятно, какъ относились къ спеціальной цензурѣ литераторы того времени.

Въ февралъ начались занятія комитета для пересмотра цензурнаго устава. Прочитанная тамъ записка кн. Вяземскаго "о состояніи направленія нынъшней

 "Записка предсъдателя комитета для пересмотра цензурнаго устава, д. с. о. Берте, и члена сего комитета, с. с. Янкевича", Спб., 1862 г., приложенія, 19—40.

<sup>1)</sup> Насколько ум'єстно зд'єсь упоминаніе главнаго управленія почть, можно указать на его весьма оригинальное приглашеніе печати высказаться по вопросамъ почты въ присылаемых вему рукописных статьяхъ, коихъ н'єть, де, надобности поэтому и печатать...

литературы" была испещрена замътками государя, въ которыхъ "проглядывало какъ бы нерасположение къ литературъ и сомнъние въ ея благонамъренности" 1).

Такому нерасположению много, конечно, способствовали лица, такъ или иначе сильныя вліяніемъ на текущую политику. Самъ приверженецъ печати, заключенной въ "берега благоразумной свободы", Никитенко записываетъ: "вообще, многимъ изъ нынжинихъ главныхъ начальствъ не нравится литературное бичевание мерзостей, совершающихся въ ихъ въдомствахъ. Они находятъ, что это поседяеть неуважение въ правительству. Гласность и усиление общественнаго мижния въ дълахъ общественныхъ они находятъ вреднымъ, особенно графъ В. Н. Панинъ 2. Подъ 9 мая тотъ же свидетель эпохи констатируетъ силу ультра-консервативной партін, действовавшей запретительно на печать.

Гр. Панинъ стоитъ того, чтобы о немъ сказать нъсколько словъ.

Это быль едва-ли ни самый рыяный охранитель русскаго дореформеннаго строя, что казалось бы совершенно не вязалось съ его классическимъ образованіемъ и очень большой начитанностью. Когда-то, учась въ Існъ, онъ быль руководимъ Гёте... Но служба въ эпоху напряженной реакціи переломала его совершенно. Напыщенный аристократь, еле доступный для людей неравнаго съ нимъ положенія; грубый и нетерпящій возраженій; замкнутый въ своемъ тесномъ кругу и отчужденный отъ общества, стремленій котораго онъ положительно не понималь; располагавшій громаднымь состояніемь и потому многихь давившій своимь "благотвореніемь"; наводившій лихорадочную дрожь на своихъ подчиненныхъ — таковъ быль этоть вельможа, группировавшій около себя темную лигу обскурантовъ.

Лучшая рекомендація самому себѣ сдѣлана имъ выходомъ въ отставку, благодаря несогласію съ государственнымъ совътомъ по вопросу объ отмънъ тълеснаго наказанія. Одинь дчевникъ Никитенка даеть уже достаточный матеріаль, чтобы

точно опредълить отношенія этого мрачнаго криностника къ печати.

"Сегодня у графа Блудова было много говорено о гр. Панинъ, который пылаеть такою ненавистью къ просвъщенію и литератур'в, что безпрестанно предлагаеть какія-нибудь новыя, ственительныя цензурныя меры. Напримерь: чтобы побудить цензоровь къ вящшей строгости, онъ предлагаетъ за всякое упущение немедленно подвергать ихъ взысканію, а потомъ уже изследовать, точно-ли дело стоило такого взысканія. Не значить-ли это разсуждать прямо навывороть? Это

особенно прилично министру правосудія" 3).

Разговоръ происходилъ, по всей въроятности, по поводу особой записки Панина, поданной въ незадолго передъ тъмъ учрежденный совътъ министровъ. Въ ней указывалось на "опасное" направленіе литературы; Панинъ боялся,— "какъ бы писатели неблагонамъренные или слишкомъ самонадъянные не овладъли всъми органами общественнаго мижнія и не далибы ему ложнаго и опаснаго направленія; гр. Панину казалось необходимымъ поддержать писателей благонамъренныхъ; онъ зналъ, что такіе, т. е. субсидируемые, писатели иногда теряютъ вліяніе свое, но онъ полагалъ, что это бываетъ только тамъ, гдъ общественное мнъніе противъ правительства, у насъ же этого не было" 4). Совътъ министровъ, совершенно не

<sup>1)</sup> *А. Никитенко*, "Дневникъ", "Рус. Старина" 1890 г., IX, 582 – 583. 2) Ibidem, 575—576.

<sup>2)</sup> lbidem, 582. 4) С. Середонинъ, "Истор. обворъ дъятельности комитета министровъ", III, часть l-я



Thunur

("Портретная галлерея русскихъ дѣятелей" изд. Мюнстера).

замѣтивъ крупнаго противорѣчія въ такомъ взглядѣ на общественное миѣніе, единогласно пришелъ къ убѣжденію о необходимости противодѣйствовать тому направленію.
которое начала принимать литература. Личный составъ министровъ въ это время былъ
такой: министръ двора—гр. В. Ө. Адлербергъ, иностранныхъ дѣлъ—кн. А. М.
Горчаковъ, воснный— Н. О. Сухозанетъ, морской— Н. Ө. Мѣтлинъ, внутреннихъ
дѣлъ— С. С. Ланской, народнаго просвѣщенія— А. С. Норовъ, финансовъ—
Н. Ө. Брокъ, государственныхъ имуществъ— М. Н. Муравьевъ, юстиціи— гр.
Панинъ, путей сообщенія—К. В. Чевкинъ, государственный контролеръ— Н. Н.
Анненковъ.

И Панинъ, повторяю, не былъ одинокъ: у него были выдающіеся по усердію единомышленники. "Панинъ, Брокъ и Чевкинъ, кажется, помѣшались на томъ, что всѣ революціи на свѣтѣ бываютъ отъ литературы" — пишетъ Никитенко 1). Побывавшій въ Петербургѣ И. С. Аксаковъ называетъ Панина и Чевкинъ "злыми собаками" 2). Насколько эта темная клика была сильна поддержкой, можно видѣть, напримѣръ, изъ того, что очень близкій къ государю великій князь Константинъ Николаевичъ, — "защитникъ и глава партіи всѣхъ мыслящихъ людей, глава такъ называемаго прогресса" — часто не имѣлъ успѣха въ борьбѣ съ мракобѣсіемъ папинской партіи...

Отставка Норова и назначеніе Ев. И. Ковалевскаго, Переписка митрополита Григорія съ Игнатьевымъ, Неопредёленность и неустойчивость политики. Протестъ Погодина. Мёры противъ герценовскихъ изданій.

Въ началъ 1858 г. произошли студенческіе безпорядки. Государь высказалъ свое неудовольствіе. 16 марта Норовъ подалъ въ отставку <sup>в</sup>). 23-го былъ уже назначенъ новый министръ—попечитель московскаго округа, Евграфъ Петровичъ Ковалевскій.

Не нохожій на своихъ предшественниковъ, Ковалевскій, однако, тоже не отличался силою вліянія и самъ силошь и рядомъ поддавался давленію панинской партіи. "Евграфъ Ковалевскій— кисель, допустившій въ свое министерство вмінательство жандармовъ, графа Панина, всякаго встрічнаго и поперечнаго"— вотъ характеристика новаго министра, сділанная Ив. С. Аксаковымъ 4). И въсупіности съ ней нельзя не согласиться.

Человъкъ далеко недюжинный, Ковалевскій старался вести свое дѣло "тихо и мирно", съ тою умъренностью, которая, не будучи все равно пріятной ретроградамъ, не давала и передовому обществу пичего сколько - нибудь замѣтнаго. Отчасти, конечно, виноваты были въ этомъ и самыя условія, посреди которыхъ ему приходилось работать. Приномнимъ очень любонытное нисьмо Тютчева отъ 13 сентября 1858 года: "И онъ (Ковалевскій—М. Л.) тоже ничъмъ не сильнъе своихъ предшественниковъ и оставитъ дѣла какъ разъ въ томъ же самомъ положеніи, какъ до него. Но надо также сказать, что при существующихъ условіяхъ ничего и невозможно сдѣлать, и заданная задача по-просту неразрѣшима; вѣдь,

4) "Ив. С. Аксаковъ въ его письмахъ", ч. II, т. IV, Спб., 1896 г., 18.

Ibidem, 580.
 "Рус. Старина" 1890, IX, 580; *Н. Барсуков*, н. с., XVI, 102.
 Сейчасъ же вышелъ и кн. Вяземскій.



Frommer & Burns

("Портретная галлерея русскихъ дѣятелей", над. Мюнстера).

дъло идетъ ни болъе ни менъе, какъ о томъ, чтобы заставить исполнить ораторію Гайдна людей никогда не бывшихъ музыкантами и вдобавокъ глухихъ. Предпріятіе до такой степени безсмысленное, въ полномъ смыслѣ этого слова, что надо быть самому глупцомъ, чтобы повърить въ возможность успъха... Сущность настоящаго положенія составляеть одно постоянное недоразумівніе: и съ этой и съ другой стороны такъ мало ръшительности, доброй воли и убъжденія, что нътъ причинъ, чтобы это недоразумвніе не продолжалось безконечно, если только сюда не замъшаются неожиданныя обстоятельства "1).

Ковалевскій продолжаль начатую Норовымь работу по составленію новаго устава, поручивъ ее тоже Никитенку. Въ дневникъ послъдняго подъ 7 апръля, т. е. спустя лишь нъсколько дней съ назначенія Ковалевскаго, находимъ уже: "Вылъ у новаго министра. Рѣчь о цензуръ. Государь сильно озабоченъ ею. Въ немъ поколебали расположение къ литературъ и склонили его не въ пользу ея. Теперь онъ требуеть со стороны цензуры ограниченій, хотя и не желаеть ственять мысль. Какъ это согласить? Министръ сказалъ, что онъ надъется на меня" 2). А подъ 31 мая: "Запрещено употреблять въ печати слово прогрессъ"... Дъло ыло такъ: Ковалевскій въ одной изъ своихъ бумагъ, представленной въ журналъ особаго еврейскаго комитета, говоря о необходимости устраненія кое-какихъ стъсненій, указаль на противоръчіе ихъ съ прогрессом гражданственности. Государь сдълалъ помътку: "Что за прогрессъ!!! прошу слова этого не употреблять въ офиціальныхъ бумагахъ" 3).

Очень недурной иллюстраціей постояннаго вмінательства въ цензуру сто-

роннихъ въдоиствъ можетъ служить слъдующая любопытная переписка.

"Конфиденціально.

## "Ваше Высокопревосходительство Милостивый Государь,

"При послъднемъ (19) нумеръ издаваемаго здъсь журнала подъ названіемъ: "Сынъ Отечества", разослана къ подписчикамъ картинка парижскихъ модъ, на которой одна женская фигура представлена въ платъв, украшенномъ вмъсто обыкновенныхъ женскихъ уборовъ-крестами, подобно тому, какъ изображаются они на церковныхъ священныхъ облаченіяхъ.

"Находя таковое злочнотребленіе священнаго знамени креста крайне неприличнымъ, оттого долгомъ считаю препроводить доставленную мнв картину къ в. в-тву съ твиъ, не признаете-ли нужнымъ воспретить въ здвинихъ мастерскихъ устройство означенныхъ платьевъ и принять другія, по усмотрѣнію Вашему, мѣры,

чтобы платья эти не были въ употребленіи.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имъю честь быть

Вашего высокопревосходительства покорнъйшій слуга

Григорій".

№ 1107 15 маія 1858 года.

<sup>1) &</sup>quot;Изъ писемъ Тютчева", "Рус. Архивъ", 1899 г., V, 102. 2) "Рус. Старина", 1890 г., IX, 587. 3) "Матеріалы для исторія упраздненія крѣпостного состоянія помѣщичьихъ крестьянъ въ Россіи въ царствованіе Императора Александра ІІ", Берлинъ, 1860 г., I, 292.



E. Rosembur ...

("Портретная галлерея русскихъ двятелей", взд. Мюнстера).

На это письмо митрополита новгородскаго и петербургскаго, петербургскій генераль-губернаторь Игнатьевь отвічаль тоже конфиденціально:

### "Ваше Высокопреосвященство

Милостивый Архипастырь,

"При почтительнъйшемъ отношеніи вашего вы—ва отъ 15 числа сего мѣсяца за № 1107, получивъ возвращаемую при семъ картину, принадлежащую къ 19 № періодическаго изданія "Сынъ Отечества", долгомъ поставляю доложить вамъ, высокоуважаемый мною Архипастырь, что воспрещеніе изготовленія въздъшнихъ мастерскихъ подобныхъ женскихъ убранствъ оказывается неудобнымъ, ибо многія таковыя бываютъ привозимы изъ-за границы или по иностраннымъ рисункамъ изготовляются въ домашнемъ быту. При томъ воспрещеніе сіе дало бы поводъ къ неумъстной отговоркъ, что изображеніе уподобляется не церковному облаченію, а математическому знаку умноженія.

"Тѣмъ не менѣе я сообщилъ министру просвѣщенія, что замѣчаніе ваше надлежало бы предписать къ руководству цензурѣ, при пропускѣ рисунковъ всякаго рода" 1).

Отивчу еще одну черту въ политикв по отношеню къ печати — это ем неопредвленность. Напримъръ, нашъ берлинскій посланникъ, бар. Будбергъ, прислалъ, въ сентябрв 1858 г., проектъ объ учрежденіи, по примъру Франціи, предварительно-карательной цензуры. "Вылъ уже по высочайшему повелвнію назначенъ для разсмотрвнія проекта и комитеть изъкн. Горчакова, кн. Вас. Долгорукова, Тимашева, нашего министра и Тютчева. Послъдній сильно протестоваль противъ этой двойственности цензуры— "предупредительной и послъдовательной". Нашъ министръ съ нимъ соглашался.

— Но надобно же,—замътилъ князь Василій Андреевичъ Долгорукій, что-нибудь сдълать, чтобы успокоить государя, котораго сильно озабочиваеть цензура"<sup>2</sup>).

Или—смънившій Брока А. М. Княжевичь "испросиль у государя разръшеніе, чтобы позволено было писать и печатать о финансахъ все безпрепятственно, кромѣ опроверженій или возраженій на состоявшіяся уже мѣры и постановленія правительства" 3). Такая свобода, тогда совершенно новая, конечно, не могла нравиться многимъ изъ остальныхъ министровъ; происхожденіе ея пужно приписать преимущественно случаю, который и доминировалъ довольно часто въ судьбахъ печати этого времени. Самъ Ковалевскій то и дѣло колебался и очень часто поступалъ не такъ, какъ бы слѣдовало человѣку, пользовавшемуся репутаціей безусловнаго прогрессиста. Никитенко испытывалъ эти колебанія гораздо больше многихъ и уже черезъ полгода новаго министерства пишетъ: "На дняхъ былъ у меня предсѣдатель комитета иностранной цензуры, Ө. И. Тютчевъ, и жаловался, что министръ на словахъ рѣшитъ одно, а на бумагѣ другое. Да, это опять норовщина" 4).

А вотъ разсказъ одного хорошо освъдомленнаго петербуржца:

<sup>3</sup>) Ibidem, 590. <sup>4</sup>) Ibidem, 609.

<sup>1) &</sup>quot;Колоколъ" 1858 г., № 23—24, 15 сентября. 2) А. Никитенко, "Цневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., IX, 610.

"Въ одинъ изъ четверговъ, въ которые собираются у государя министры, а именно 4 декабря 1858 г., разговоръ между кн. Горчаковымъ и Чевкинымъ склонился къ следующему предмету.

"Ческинг. Жизнь наша-бурное море; чтобы корабль вернее держался на

волнахъ, нужно какъ можно болве балласта.

"Кн. Горчакова. Помилуйте! Что вы говорите! Изъ всёхъ кораблей при волненіи выбрасывають балласть вонь, чтобы корабль легко носило по волнамь. а нашъ балластъ, мъшающій легкому ходу,-цензура, и его надо выбросить.

"Государь. Пожалуйста, продолжайте, господа, спорить о балласть и вол-

нахъ; это очень интересно.

"Чевкинъ. Недостаточно выбросить балластъ; надо умъть пристань.

"Кн. Горчаковъ. Для этого нуженъ свътъ съ маяка.

"Чевкинг. Этого мало; надобно, чтобы при входъ въ пристань не наткнуться на подводные камни.

"Кн. Горчаковъ. Какая же это пристань, когда около нея есть подводные камни? Значить, пристань и маякь не у м'еста. Но, чтобы дотолковаться до того, гдъ имъ быть, необходимо чужно пособіе гласности.

"При этихъ словахъ государь всталъ и дружески пожалъ руку кн. Горчакову; у Чевкина же затряслись генераль-адъютантские аксельбанты, что и доказало государю дъйствие внутренней лихорадки отъ страха достичь до гласности " 1).

А черезъ полтора мъсяца, назначенный московскимъ попечителемъ Н. В. Исаковъ говорилъ съ государемъ, желая узнать, какому направленію нужно слъдовать, особенно въ цензуръ. "Я убъжденъ, -- сказалъ Исаковъ, -- что гласность необходима! "-- "И я тоже, -- отвъчалъ государь, -- только у насъ дурное направленіе" <sup>2</sup>).

Насколько легко жилось подъ такимъ режимомъ, можно врядъ-ли ни лучше всего видъть изъ извъстнаго въ свое время письма Погодина, написаннаго Ковалевскому послъ запрещенія аксаковскаго "Паруса" отчасти и за статью самого Погодина 3). "Не уступавшій—по его собственнымъ словамъ — никому на свѣтъ въ благонамъренности", охранитель съ Дъвичьяго поля выражалъ въ своемъ письмъ, между прочимъ, следующие взгляды:

"Неужели монополія мысли, чувства, любви къ отечеству, должна принадлежать только извъстному персоналу, у котораго можеть иногда встрътиться даже очевидный недостатокъ въ мысли, чувствъ и любви... Еслибъ главное управленіе цензуры, по чьему бы то ни было сов'ту или доносу, заимствовавь орудіе изъ подваловъ испанской инквизиціи, оставленныхъ въ наслъдство Торквемадою, опредълило вырвать у меня языкъ, такъ я выучился бы пантомимъ и пантомиму мою настоящие чистые русские люди поняли бы лучше всякаго ученаго и краснорвчиваго разсужденія.

H. Барсуковъ, н. с., XVI, 345—346.
 A. Никитенко "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., Х, 141—142.
 Въ первые годы новаго царствованя запрещены: "Молва" К. С. Аксакова, а не И. С., какъ утверждаютъ нъкоторые, въ 1857 г. "Парусъ", "Русская Газета" и "Слово" (Slowo) въ 1859.

"...Какъ министръ просвъщенія, вы лучше всёхъ должны разумъть духъ нашего времени и тотъ переворотъ, который произошель въ нашихъ понятіяхъ и оцънкахъ людей и дъяній. Какъ министръ просвъщенія, вы должны знать, какую силу и значеніе со всякимъ днемъ пріобрътаетъ слово въ самой Россіи, не только въ Европъ, съ которою она соединилась не однъми желъзными дорогами и электрическими телеграфами, но тъломъ и душою. Можно-ли писателей нынъ traiter en canaille? Въ длинной аудіенціи, вы объясните государю, какъ важенъ настоящій частный случай, почему имъ дорожить и воспользоваться должно, сколько любви и довъренности къ нему прибавится гуманнымъ ръшеніемъ, отъ всёхъ истинныхъ друзей отечества, передовыхъ людей, а не тъхъ зачерствълыхъ заматорълыхъ въ лътахъ зрълыхъ—придворныхъ, которые сбивають его съ царскаго пути и ведутъ, слъпцы.. куда?" 1).

Всего сказаннаго, полагаю, достаточно, чтобы имъть понятіе о цензуръ первыхъ лътъ новаго царствованія: такіе люди, какъ Погодинъ, и тъ болъзнечно

чувствовали ея давленіе...

Въ заключение нѣсколько словъ о русско-заграничной литературѣ и ея цензурѣ. Въ 1857 году принимались уже мѣры для борьбы съ распространениемъ "Колокола" и "Полярной Звѣзды" Герцена какъ въ Россіи, такъ и за границей. Пруссія, Саксонія, даже вольный городъ Франкфуртъ, убѣжденные доводами канцлера Горчакова, запрещали обращеніе ихъ у себя. Въ 1855 году, вслѣдъ за обнаруженіемъ въ Россій экземпляровъ только что изданной первой книжки "Полярной Звѣзды", послѣдовалъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ Ланского, о "строгомъ наблюденіи за водвореніемъ" заграничныхъ изданій на русскомъ языкѣ. Появленіе начавшаго издаваться въ 1857 г. "Колокола" сопровождалось аналогичнымъ же распоряженіемъ, въ концѣ котораго губернаторамъ предписывалось всѣ конфискованныя заграничныя нелегальныя изданія адресовать прямо въ собственныя руки министра.

На ряду съ этими мърами, употреблялись и другія, совершенно иного характера. Въ апрълъ 1858 года, въ массъ экземпляровъ, на отдъльныхъ листахъ, была напечатана "Басня"— "Ороскопъ Кота", съ весьма недвусмысленнымъ подзаголовкомъ: "акростихъ". Это было первое цензурой дозволенное упоминаніе о "Колоколъ" и "Полярной Звъздъ"... По своему характерному цинизму басня

эта заслуживаетъ воспроизведенія:

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, н. с. XVI, 352—354.

Пришельцу Васькѣ сталъ грозить Европы общій приговорь: Такихъ, какъ онъ, велятъ ловить: Ловить, чтобы печатный вздорь, Ясновельможный котъ и воръ, Гремучимъ наполняя соромъ, Отважно не бросаль въ людей! Тутъ Ваську какъ освищутъ хоромъ, Отправять вдругь въ Ботани-бей, Велять: за полюса — звѣзду повѣсить, А колоколь коту къ хвосту привъсить; И выйдеть туть такой трезвонь, Что мыши, крысы и педанты, Сулилъ которымъ гибель онъ, Не попадуть ужъ въ арестанты!" 1).

Поэзія эта принадлежала перу Бориса Өедорова, скрывшагося лишь подъ псевдонимомъ Ижицына. Къ сожалвнію, современники не знали и этого еще подвига пріятеля и сподвижника Булгарина, агента III Отделенія, автора всякой газетной прозы и поэзіи.

Въ 1862 году Ижинына смънилъ Катковъ, о чемъ уже не здъсь 2).

## Часть П.

Проекть новаго учрежденія съ программой правственнаго вліянія на печать.

Теперь, когда читатель введень въ курсъ цензурныхъ дёлъ, которымъ предстояло обусловливать последующее развитіе обстановки жизни и деятельности литературы и журналистики, я и приступлю къ основной темъ настоящаго очерка.

Первая часть, хоть и конспективно, но думаю, достаточно ясно констатировала недовольство правительства печатью - этоть фактъ несомивненъ. А разъ такъ, то, очевидно, сами собой возникали всевозможные проекты, въ родъ предложеннаго бар. Будбергомъ, для борьбы, для подавленія, для взразумленія, etc, etc...

Между твив цензурный уставъ быль въ періодв пересмотра и пересоставленія; Ковалевскій не могь очень спѣшить этой работой, какъ потому, что дѣйствительно она была велика, такъ, въроятно, и изъ соображеній чисто тактическихъ: заручившись поддержкой своего друга Княжевича, занявшаго постъ министра финансовъ, онъ надвялся привлечь на сторону печати большія симпатіи бюрократическихъ верховъ и только тогда войти съ новымъ уставомъ въ государственный совъть. Но пока этоть плань очень медленно могь приводиться въ исполненіе, люди другихъ возэрвній не бездвиствовали...

<sup>1)</sup> Съ экземпляра у меня имъющагося. Напечатанъ онъ въ Петербургъ, въ типографіи X. Гинца, цензурой датированъ 10 апръля 1858 года.

2) О первыхъ "обличеніяхъ" Герцена въ русской печати см. особую главу въ моей книгъ: "Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—65 г. г." Сиб., 1904 г.

До ушей Ковалевскаго вдругъ долетаетъ совершенно неожиданное извъстіе: создается проектъ новаго верховнаго негласнаго комитета и какой же! Бутурлинскій комитетъ уже не нользовался симпатіями: онъ функціонировалъ способами, негуманными, въ его практикъ, кромъ арестовъ, заключеній въ тюрьмы, ссылокъ и т. п., ничего не было. Воскрешать эту террористическую программу въ то время, когда всъ не говорили иначе, какъ: "въ наше новое время", "въ нашъ гуманный въкъ", было, конечно, совсъмъ неудобно... Придумали нъчто новое, съ виду болъе прогрессивное: нравственное, а не административное направленіе литературы, а за ней и общественнаго мнънія.

Первое, по времени, извъстіе объ этомъ встръчаемъ въ дневникъ Никитенка подъ 12 октября 1858 г.: "Было много говорено (у Ковалевскаго—— М. Л.) о цензуръ и о проектъ составить особенное бюро, которое бы не административно, а нравственно занималось направленіемъ литературы. Я замътилъ, что это чистая мечта. Министръ того же мнънія, но говоритъ, что нъкоторые этого желаютъ" 1).

Черезъ мъсяцъ новый слухъ: правительство хочетъ имъть въ литературъ свой органъ, который долженъ быть ввъренъ нъсколькимъ литераторамъ.

Но и тотъ, и другой исходной своей точкой имѣли, несомивино, мысль, во-время брошенную гр. Панинымъ...

Планъ правительственнаго органа мы оставимъ пока въ сторонъ, чтобы потомъ вернуться къ нему нъсколько подробнъе, теперь же прослъдимъ за развитіемъ и реализаціей теоріи нравственнаго воздъйствія на литературу.

Въ одномъ изъ декабрьскихъ своихъ засѣданій совѣтъ министровъ обсуждаетъ уже образованіе одного новаго учрежденія, цѣль котораго сводилась къ слѣдующему:

"1) Служить орудіемъ правительства для подготовленія умовъ посредствомъ журналовъ къ предпринимаемымъ мѣрамъ; 2) направлять по возможности новыя періодическія литературныя изданія къ общей государственной цѣли, поддерживая обсужденіе общественныхъ вопросовъ въ видахъ правительственныхъ.

"Предложенное учрежденіе вовсе не должно было имъть вида цензурнаю установленія: цензура предупреждаеть и сдерживаеть литературу въ извъстныхъ предълахъ, но цензура безсильна дъйствовать на самое направленіе литературы; новое предполагаемое учрежденіе импло циллю обратить литературу на полезное поприще, указывая дъятельности литераторовъ или спеціалистовъ на такіе предметы, по которымъ правительство желаеть или подготовить общественное мнѣніе, или получить разъясненія, или собрать свъдънія и т. п. Совъть министровъ единогласно призналь большую пользу отъ подобнаго учрежденія, при чемъ совъть полагаль, что такое дѣло можеть быть поручено только лицамъ, назначеннымъ по непосредственному усмотрънію и полному довърію къ нимъ государя императора. Его величество, раздъляя эту мысль, остановился на слъдующихъ предположеніяхъ:

- "1) лица, которыя будуть для сего дёла избраны, состоять внё всякой зависимости оть министровь;
  - "2) для успъха ихъ дъйствій имъ должно быть извъстно направленіе, ко-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1890 г., IX, 612.

торому министры и главноуправляющіе слёдують или нам'врены слёдовать въ кругу своихъ обязанностей;

- "3) лица эти должны будуть находиться постоянно въ личныхъ сношеніяхъ съ министрами для безотлагательнаго разр'вшенія могущихъ встр'втиться недоумбній. Съ другой стороны, имъ необходимо быть въ непосредственныхъ сношеніяхь сь редакторами главнъйшихь журналовь и замъчательнъйшими авторами. дъйствуя на нихъ не силою офиціальной строгости, а мърами убъжденія и поощренія и пріобрътая таким образом правственное на них вліяніе;
- "4) имъ предоставляется право поручать разнымъ лицамъ, по ихъ усмотрвнію, составленіе статей, въ видахъ правительственныхъ, для напечатанія въ періодических взданіях и в таком случан испрашивать, если сочтуть нужнымг, вознагражденіе автору статьи за его литературный трудг, 1), и
- "5) не касаясь распоряженій цензуры, действующей въ предписанныхъ ей предвлахъ, означенныя лица, если найдутъ полезнымъ, передаютъ свои замвчанія по общему ходу литературы министру народнаго просвъщенія. Могущія встрьтиться столкновенія съ общею цензурою разрівшаются тімь же министромь, если это не превышаетъ его власти, въ противномъ же случав онъ, министръ, прелставляеть о томъ на высочайшее благоусмотрвние.

"Указавъ эти главныя начала, государь императоръ изволилъ объяснить, что затёмъ оныть въ удобстве действій и ожидаемыхъ полезныхъ последствіяхъ можеть указать основаніе для дальнёйшаго развитія этого дёла" 2).

Следовательно, въ конце декабря 1858 года вопросъ о нравственномъ направленіи литературы и кроткомъ ея назиданіи быль уже рѣшень утвердительно...

Иниціаторомъ этого небывалаго учрежденія считается министръ иностранныхъ дель, кн. Горчаковъ, удостоенный, какъ мы видели, вниканія за сочувствіе къ гласности... Горчаковъ, впрочемъ, не самостоятельно придумалъ такое новое въ Россіи средство: какъ министръ иностранныхъ дёлъ, онъ не могъ не знать о существовании аналогичнаго отношения къ печати въ Пруссіи и Франціи, гдъ было даже особое правительственное "Bureau de la presse".

Судя по указаніямъ Никитенка, Горчакову помогаль товарищь министра народнаго просвъщенія, Н. А. Мухановъ, бывшій съ нимъ въ близкой дружбъ и пользовавшійся большой благосклонностью молодой императрицы 3).

Къ описанному засъданію совъта министровъ нельзя не прибавить одну интересную деталь. Ковалевскій сильно противился учрежденію "правственнаго

Курсивъ мой.

<sup>3</sup>) "Рус. Старина", 1890 г. IX—590, X—180.

Четыре года спустя, въ 1862 г., прославленный "защитникъ и поборникъ" русской литературы—министръ народнаго просвъщенія, Головнинъ, доказывая совъту необходимость дать печати "желательное направленіе и извлекать изъ нея, какъ изъ сильнаго орудія просв'єщенія, пользу, но въ то же время не обращать литературу въ правительственное учрежденіе", предлагаль, на ряду съ другими мърами, "поручить ему доставлять полезныя занятія даровитымъ писателямъ, которые иногда живутъ въ бъдности и не имъя возможности жить своимъ трудомъ, обращаются въ лицъ, враждебныхъ правительству". Предложенія Головнина были приняты ("Истор. обзоръ д'вятельности комитета министровъ", III, ч. 2, 201). Двъсти лътъ назадъ къ аналогичнымъ мърамъ Петра Великаго привело желаніе видізть въ иностранной печати панегирики своей реформаторской дізательности. Въ извізстномъ трудії Пекарскаго—"Наука и литература въ Россіи при Петріз В." находимъ сліздующія строки: "чтобы имъть такіе печатные отзывы, полагали въ тъ времена достаточнымъ нанять съ десятокъ голодныхъ журналистовъ и писателей, которые и обязывались писать статьи о Россіи въ изв'єстномъ направленіи, сообразномъ съ видами правительства". (I, 90).

2) С. Середонинъ, "Истор. обзоръ д'янтельности комитета министровъ", III, ч. 2, 197—198.

давленія" и, увзжая въ Москву по дъламъ службы, быль успокоень, что безъ него ничего не будетъ ръшено. Въ Москвъ онъ пробыль дней шесть и, возвратясь, засталь діло уже состоявшинся: совіть безь него все різшиль единогласно. "Все это продълано министромъ иностранныхъ дъль кн. Горчаковымъ" 1). Прібхавъ и узнавъ о такой дипломатической уловкъ, Ковалевскій намъревался подать въ отставку, говориль объ этомъ вслухъ, но... остался на носту до іюня 1861 года.

#### Оно получаетъ сенкацію и личный составъ.

Вскор в послъ принципіальнаго ръшенія вопроса, новое учрежденіе, не получившее еще офиціальнаго крещенія и потому никакъ опредёленно пока не именовавшееся, имъло, однако, уже и личный составъ. Въ него вошли: предсъдатель — гр. А. В. Адлербергъ 2-й (сынъ министра двора), члены: Н. А. Мухановъ (оставшійся, противно пункту первому высочайшей резолюціи, въ зависимости отъ министра просвъщенія, котораго быль товарищемь) и А. Е. Тимашевъ (начальникъ штаба корпуса жандармовъ и управляющій III отделеніемъ Собств. Е. И. В. канцеляріи) <sup>2</sup>).

Сейчасъ же "новое учрежденіе", съ легкой руки Ө. И. Тютчева, стало называться "троснужіенъ", пока туда впоследствіи не вступиль Никитенко. Это обстоятельство и побуждаетъ меня пользоваться главнымъ образомъ "Дневникомъ" послъдняго, какъ наиболъе върнымъ фактическимъ источникомъ очень мало

извъстной исторіи "троемужія".

Вотъ какъ Никитенко характеризуетъ названный личный составъ: "Если бы нарочно постарались отыскать самыхъ неспособныхъ для этой роли людей, то лучше не нашли бы. Они будутъ направлять литераторовъ, совътовать имъ, разсуждать съ ними о важивинихъ вопросахъ, нравственныхъ, политическихъ, литературныхъ, — они, которые никогда ни о чемъ не разсуждали, ничего не читали и не читають! Смёхь и горе!.. Любопытно, какъ попаль сюда Тимашевь 3). Онь быль сперва отвергнуть. Ему ужасно хотвлось, однако, стать въ числв трехъ великихъ хранителей цёломудрія русской мысли, и онъ придумаль слёдующій остроумный аргументъ: — «Такъ какъ, — говорилъ онъ, — я не пользуюсь популярностью, то позвольте мнв быть членомъ новаго комитета, чтобы я имвль случай пріобрести ее». Превосходный предлогъ!" 4).

Хорошо освъдомленный въ теченіяхъ бюрократическихъ и правительственныхъ сферъ, кн. А. О. Орловъ, предсёдатель комитета министровъ, говорилъ И. С. Тургеневу, что добивавшіеся основанія "троемужія" им'вли другіе виды: "Они хотъли присвоить себъ контрольную власть надъ всъми министерствами, а литература служила такъ, предлогомъ. Это былъ въ особенности планъ Адлер-

<sup>1)</sup> А. Никитенко, "Рус. Старина", 1890 г., IX. 624.
2) Главноуправляющимъ III отдъленіемъ былъ кн. В. А. Долгоруковъ, шефъ жандармовъ. Такая организація III отдъленія установлена въ 1839 г.
3) Въ этомъ мъсть въ замънъ фамиліи стоять три звъздочки (\*\*\*), въ другихъ мъстахъ—одна буква Т. Никитенко, а можетъ быть, и редакція "Рус. Старины" при печатаніи его дневника вообще не называли фамиліи живыхъ тогда лицъ. Другіе точные источтаніи его дневника вообще не называли фамиліи живыхъ тогда лицъ. Другіе точные источтаніи его дневника вообще заката правиления пр ники позволяють върно раскрыть теперь всякія звъздочки и аналогичные знаки умолчанія. 4) "Рус. Старина", 1890 г., IX. 624.



Гр. А. В. Адлербергъ.

(Съ фотографіи съ натуры Деньера).

берга" 1). Есть, значить, въроятіе предположить, что среди иниціаторовь учрежденія "троемужія" стояль и гр. Адлербергь 2-й. Это тыпь болые возможно. что отецъ графа былъ самымъ близкимъ человъкомъ къ государю, и едва-ли безъ его содъйствія Горчаковъ и Мухановъ усньии бы въ своихъ планахъ 2).

Для большой ясности прибавлю несколько штриховь къ этой общей характеристикъ членовъ "троемужія".

Вотъ что Никитенко же пишеть о гр. Адлербергв 2-мъ: "Онъ человъкъ съ умомъ и благородными наклонностями, насколько онъ могли сохраниться отъ разсвянной жизни. Но бъда съ нашими вліятельными людьми! Они неспособны къ труду мысли, мало образованы и чужды всякой глубины взгляда" 3). Въ другомъ мъстъ: "На графа Адлерберга, кажется, можно будетъ дъйствовать сердцемъ, на Тимашева-умомъ, а на Муханова ни тъмъ, ни другимъ, нотому что у него нътъ ни сердца, ни ума" 4).

Хорошо знавшій Тимашева А. Д. Шумахерь, говорить, что онь, "не обладая эпциклопедическимъ образованіемъ Валуева, выгодно отличаяся отъ него прямотою и положительностью своего характера, устойчивостью взглядовъ и полнымъ отсутствіемъ готовности къ изм'вненію ихъ въ угоду другимъ вліятельнымъ лицамъ, даже и высшимъ" 5).

Это върно. Иное дъло—самые взгляды Тимашева, но прямолинейность его безспорна.

Изъ области предусмотрънныхъ, какъ мы видъли, "непосредственныхъ сношеній съ редакторами" въ практик' Тимашева быль такой оригинальный разговоръ его съ И. С. Аксаковымъ:

- " Вы боитесь, ваше превосходительство, революціи. Вы правы намъ дъйствительно угрожаетъ революція, потому что есть заговорщики.
  - " Какъ? спросилъ съ ужасомъ Тимашевъ, гдъ они?
- "- Въ третьемъ отделеніи. Третье отделеніе своимъ преследованіемъ мысли, своимъ гнетомъ готовить революцію, ссоря мыслящій классъ съ нашимъ добрвишимъ государемъ 6).

<sup>1)</sup> Ibidem, 625.

<sup>2) &</sup>quot;Троемужіе", потомъ— "Комитеть по дѣламъ книгопечатанія",—до сихъ поръ очень мало разработанъ въ трудахъ по исторія цензуры. Но это бы еще ничего, если бы при незначительности отводимаго ему мѣста, всѣ сообщаемыя о немъ свѣденія были вѣрны. Къ сожальню, и туть происходить аналогичное съ меншиковскимъ и бутурлинскимъ комитетами... Такъ, Усовъ утверждаеть, что "троемужіе", вфрнъе –комитеть, потому что его начальная фаза Усову неизвъстна—учрежденъ "по почину и по настоянію" А. Е. Тимашева, и даже приводить такой разсказъ, который на первый взглядъ кажется убъдительнымъ для всякаго, незнакомато съ организаціей ІІІ отдъленія въ 1858—1859 гг. Но, тельнымъ для всякаго, незнакомаго съ организащей III отдъленя въ 1858—1859 гг. Но, полагаю, вышеприведеннаго достаточно, чтобы считать слова Усова ошибочными ("Цензурная реформа въ 1862 г.". "Вѣстникъ Европы" 1882 г., V). Г. Скабичевскій въ своей книгъ — "Очерки исторіи русской цензуры" — составъ комитета ("троемужіе" ему тоже неизвъстно, хотя книга выпущена спустя два года съ опубликованія "Дневника" Никитенка) называетъ такимъ: гр. Адлербергъ (какой? ихъ было два), А. Е. Тимашевъ и А. В. Никитенка. Какъ видимъ, забытъ Н. А. Мухановъ. Ту же ошибку сдълалъ, впрочемъ, и Усовъ, дававшій "своими" воспоминаніями "богатый" матеріалъ для всъхъ, нежелавшихъ обращаться къ первоисточникамъ.

3) "Рус. Старина" 1890 г., X, 168.
4) Ірісеть "Позднія воспоминанія". "Вѣстн. Европы" 1899 г., IV, 725.

<sup>5)</sup> *А. Д. Шумакеръ*, "Позднія воспоминанія", "Вѣстн. Европы" 1899 г., IV, 725. 6) *А. Никитенко*, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., X, 141.



Reception Museument Lecenande

("Министерство внутреннихъ дёлъ" 1902 г.).

О Муханов'в въ "обществъ" говорили: "это человъкъ не глупый, свътски образованный, очень пріятный въ обществъ" 1).

Волже детальная характеристика этихъ лицъ выяснится изъ дальнъйшаго изложенія.

Офиціальное учрежденіе "Комитета по дёламъ книгопечатанія". Его компетенція. Безсиліе "троемужія" и пополненіе его Никитенкомъ. Комитеть въ качествъ "общественнаго" двятеля.

Наконецъ, 24 января 1859 г. государь подписаль высочайшее повельніе

объ учреждении негласнаго "Комитета по деламъ книгопечатания".

Предполагалось сначала вивсто комитета образовать V-е отделение Соб. Е. И. В. канцеляріи. Но мысль эта была вскор'в же брошена, въ виду соображеній чисто политическаго характера: "наименовать новое учрежденіе V-мъ отдъленіемъ значило бы объявить, что непосредственно отъ Государя Императора исходить будеть направление литературы, а подобное предположение желательно бы отклонить, дабы мёры, неблагопріятно принимаемыя публикою, не относились къ особъ монарха" 2).

По словамъ одного офиціальнаго источника, обязанности комитета сводились къ "неофиціальному надзору за направленіемъ нашей литературы, соотв'втственно видамъ правительства, какъ въ выходящихъ періодическихъ изданіяхъ, такъ и въ другихъ сочиненіяхъ" 3). По словамъ другого—къ "принятію мърг къ правильному и соотвътственному видамъ правительства направленію нашей литературы" 4). Разпицы по существу здёсь, конечно, неть: самый надзорь

предполагаль уже и соотвътственное его осуществление.

Одновременно съ образованіемъ, комитету была дана слёдующая инструкція: "Сношенія съ министерствами и главными управленіями для полученія нуж-

ныхъ свъдъній и объясненій по вопросамъ, до подлежащихъ въдомствъ относящихся и обсуживаемыхъ въ печатныхъ статьяхъ.

"Комитетъ, не касаясь цензурныхъ установленій, ни въ чемъ не ограничиваеть и не измъняеть существованія и действія сихъ последнихъ.

"Статьи, составляемыя въ министерствахъ для напечатанія въ періодиче-

скихъ изданіяхъ, препровождаются предварительно въ комитеть.

"Статьи, печатаемыя въ журналахъ по распоряженію сего комитета, подъ рубрикою "сообщено", какъ исходящія отъ правительства, должны служить цензорамъ указаніемъ и руководствомъ для ихъ действій.

"Помъщение въ газетахъ и журналахъ статей, доставляемыхъ съ надиисью

одного изъ членовъ комитета, обязательно для редакцій оныхъ" 5).

Какъ видно, она является отчасти повтореніемъ нікоторыхъ пунктовъ высочайшей резолюціи въ совътъ министровъ, отчасти—дальнъйшимъ ея развитіемъ. Комитеть 2 апръля 1848 г. всячески ограждался отъ возможности быть узнан-

<sup>1)</sup> Ibidem, IX, 590. 2) "Первоначальный проектъ устава о книгопечатаніи etc", 71. 1 lbidem, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) "Историч. свъдънія о цензуръ въ Россіи", 109. <sup>5</sup>) Ibidem, 110.

нымъ; комитету по дъламъ книгонечатанія свою негласность пришлось понять только въ томъ смыслъ, чтобы не фигурировать офиціально въ качествъ учрежденія; полуофиціальная же гласность была прямымъ результатомъ всей инструкціи, особенно третьяго ея пункта—оглашавшаго его существованіе для министерствъ, и четвертаго и пятаго—для редакцій періодическихъ изданій.

Но прежде, чёмъ приступить къ разсмотрёнію дёятельности этого комитета, намънужно ознакомиться съ обстоятельствами, усилившими его личный составъ вступленіемъ Никитенка. Это очень характерная сторона для выясненія полной несо-

стоятельности коренного "троемужія".

Еще въ ноябръ 1858 года, когда вопросъ о функціяхъ и личномъ составъ комитета былъ совершенно открытымъ, ходили слухи о введеніи туда "видныхъ" литераторовъ, которые бы, съ одной стороны, поддерживали связь съ литераратурой, а съ другой—писали бы статьи въ духъ правительства. Напримъръ, въ письмъ отъ 14 ноября Плетневъ увъдомлялъ кн. Вяземскаго: "по слухамъ предположено эту комиссію составить изъ Н. А. Муханова, Ив. М. Толстого, О. И. Тютчева и И. С. Тургенева").

Въ началъ января, когда "троемужіе" обозначилось ясно, поиски литераторовъ не прекратились. Выставлялась кандидатура Щебальскаго и бывшаго жандармскаго полковника, С. С. Громеки, сотрудника "Русскаго Въстника" и "Отечественныхъ Записокъ". Неизвъстно, почему они не вступили туда, но литераторы подыскивались... 13 февраля Плетневъ пишетъ: "Вигеаи de presse долго искало распорядителя для своей канцеляріи, между прочимъ, приглашали и Гончарова, но всъ отказались" 2)...

Очевидно, надо было искать среди цензоровъ-литераторовъ...

Подъ 6 февраля Никитенко записалъ:

"Обѣдалъ у нашего министра (Ковалевскаго—М. Л.). Послѣ обѣда онъ отозвалъ меня въ сторону и сказалъ мнѣ, что комитетъ наблюденія надъ печатью (Адлербергъ, Мухановъ и Тимашевъ) желаетъ со мной посовѣтоваться насчетъ своего устройства и дѣлъ. Евграфъ Петровичъ не далъ вымолвить мнѣ слова въ отвѣтъ и, взявъ меня за руку, прибавилъ:

— Пожалуйста, пожалуйста, не отказывайтесь.

"Я отвъчаль, что трудно что-нибудь совътовать тамъ, гдъ цъль самого учрежденія не опредълена или гдъ она вращается въ безграничномъ кругу.

— Но вы, все-таки, не отказывайтесь, явитесь къ нимъ, — сказалъ министръ, — и прочтите имъ лекцію. Вы найдете между ними одного человъка, понимающаго вещи: это графъ Адлербергъ.

"То же подтвердиль послъ и Тютчевъ.

"Въ заключение я сказалъ, что пусть они назначатъ время, и я къ нимъявлюсь.

"Говориль со мной еще и товарищъ нашего министра, Мухановъ, намекая на что-то, что я услышу отъ министра.

"Мухановъ пользуется милостью двора, но въ публикъ онъ извъстенъ, какъ человъкъ пустой. Нынче я говорилъ съ нимъ въ первый разъ и, проговоривъ

2) Ibidem, 473.

<sup>1)</sup> П. Илетиевъ, "Сочиненія и переписка", III, 467.

съ четверть часа, подумалъ, что общественное мивніе врядъ ли отпибается на его счетъ. Онъ говоритъ избитыя общія м'яста, но съ видомъ высокаго уваженія къ себъ и къ своимъ словамъ.

"Между тъмъ, комитетъ, какъ я и опасался, грозитъ превратиться въ новый "негласный", а судя по людямъ, изъ которыхъ онъ состоитъ, изъ него выйдетъ гласная и чудовищная нелвиость" 1).

Черезъ двѣ недѣли Ковалевскій призвалъ Никитенко для объясненій.

"Я явился къ нему въ часъ.

--- Дъло объ опредълени васъ въ комитетъ печати, --- сказалъ мнъ министръ, — приняло серьезный и щекотливый оборотъ. На это изъявилъ свое желаніе государь, и теперь я вамъ это передаю именю какъ его желаніе, о которомъ

мнъ сообщиль графъ Адлербергъ.

— Да, — отвъчалъ я, — это, дъйствительно, ставитъ меня въ большое затрудненіе. Я готовъ на всякій трудъ, который даваль бы хоть тэнь надежды на нользу дъла, столь дорогого для меня, какъ наука и литература. Но у этого комитета нътъ почвы, если онъ, какъ говорять его члены, созданъ для нравственнаго наблюденія надъ литературою, и туть не на чемь стоять. Если же онъ долженъ превратиться въ негласный комитеть, то почва его грязная, и я не хочу на ней выпачкаться.

"Мы долго еще объ этомъ толковали и, наконецъ, я объщался Евгр. Петровичу попытаться, нельзя-ли дать всему этому дёлу по возможности благо-

пріятный обороть.

"Пока мы разсуждали, прівхаль Мухановъ. Туть у меня завязался съ

нимъ отдъльный разговоръ.

"Мухановъ старался доказать, что комитетъ не имъетъ никакихъ ретроградныхъ намереній; что въ немъ ничего неть похожаго на комитеть 2 апреля; что государь слишкомъ далекъ отъ подобнаго учрежденія" 2).

23 февраля Никитенко быль приглашень въ комитеть и увидель "трое-

мужіе" въ полномъ составъ.

"Принятъ я быль крайне въжливо, особенно гр. Адлербергомъ. Я ръшился открыто высказать имъ какъ мои убъжденія, такъ и взглядъ мой на комитеть, дабы они сами могли рышить, могу-ли я участвовать въ дылахъ ихъ. Они слушали меня съ глубокимъ вниманіемъ. Я говорилъ имъ, какое невыгодное мнъніе составила себъ публика о комитетъ; что она считаетъ его комитетомъ 2-го апръля; что я, съ своей стороны, полагаю этотъ послъдній совершенно невозможнымъ въ настоящее время и думаю, что ихъ комитетъ не можетъ быть гасительнаго и ретрограднаго свойства; что его единственно возможное назначеніе — быть посредником между литературою и государем и дъйствовать на общественное мнтніе, проводя въ него, путемъ печати, виды и намтренія правительства, подобно тому, какт дъйствуетт литература, проводя въ него свои идеи 3).

<sup>1). &</sup>quot;Рус. Старина", 1890 г., X, 144—145.
2) Ibidem, 148—149.
3) Курсивъ мой. Обращаю вниманіе читателя на эти слова—они будутъ нужны ниже. Нельзя также не зам'єтить, что, конечно, комитетъ долженъ былъ согласиться съ Никитенкомъ-въдь, имъ была повторена мысль его основателей.

"Они торжественно подтвердили мой взглядъ.

"Я изложиль имъ также мои политическія върованія. Я полагаю необходимымь для Россіи всякія улучшенія, считая главными началами въ нихъ: гласность, законность и развитіе способовъ народнаго воспитанія и образованія, или, говоря модными словами, я върую въ необходимость прогресса. Но есть два рода прогресса: одинъ можно назвать прогрессомъ сломя голову, который часто проскакиваетъ мимо цъли; и другой—умпренно, постепенно, но върными шагами идущій къ цъли; я поборникъ послъдняго—и неуклонный.

"Все это они приняли очень хорошо. Затъмъ я сказалъ, что если бы мнъ пришлось участвовать въ комитетъ, то не иначе, какъ съ правомъ голоса.

"Это ихъ смутило. Мухановъ замѣтилъ, что, такъ какъ государь уже утвердилъ положеніе комитета и составъ его, то трудно внести въ него новое начало. На это я возразилъ, что другой характеръ, характеръ дѣлопроизводителя бюрократическаго, для меня невозможенъ, ни по положенію моему, ни по убѣжденію.

"Положено было, чтобы я составиль записку въ духв того, что говориль,

и въ четвергъ принесъ бы ее съ собою. Тъмъ засъдание было кончено.

"Сегодня, въ четвергъ, я прочиталъ имъ мою записку, гдъ тъ же идеи изложены подробнъе. Распространившись о томъ, что литература вообще не имъстъ никакихъ революціонныхъ замысловъ, я стоялъ на томъ, что подавлять ее нътъ ни малъйшихъ причинъ; что для нея вполнъ достаточно обыкновенныхъ цензурныхъ мъръ; что стъснять литературу посредствомъ правительственныхъ мъропріятий невозможно и не должно, и что комитету слъдуетъ развъ только, по волъ государя, наблюдать за движеніемъ умовъ и направлять къ общему благу не литературу, а общественное мнъніе.

"Я забыть сказать, что въ понедъльникъ еще, послъ моихъ объясненій въ комитетъ, я поъхать къ министру и сообщиль ему, что требую права голоса въ комитетъ. Онъ совершенно это одобриль и убъждаль меня принять на этомъ условіи мъсто директора-правителя дълъ, такъ какъ съ этимъ правомъ я несомнънно буду въ состояніи дълать добро. Онъ сказалъ митъ то же, что въ воскресенье, на балъ, говорилъ съ государемъ обо митъ и указывалъ на меня, какъ на лицо, которое, по его митънію, болъе чти кто-либо можетъ дъйствовать съ пользою въ комитетъ. Государь обратился къ Адлербергу и сказалъ: "Слышишь, Александръ?" Министръ и прежде, при самомъ образованіи комитета, предлагалъ меня въ члены, вмъстъ съ княземъ П. А. Вяземскимъ, Ф. И. Тютчевымъ, П. А. Плетневымъ и Егоромъ Петровичемъ Ковалевскимъ, братомъ своимъ.

"Записка моя, послъ всего, была принята, и завтра пойдетъ докладъ къ государю" 1).

1 марта Никитенко получиль бумагу о высочайшемь утверждении его въ должности директора-дълопроизводителя комитета по дъламъ книгопечатания. Государь остался очень доволень его запиской и пожелаль, чтобы онъ ему представился. 11 марта представление состоялось.

"— Очень радъ познакомиться съ вами,—сказалъ мнѣ государь съ невыразимою любезностью.

<sup>1)</sup> Ibidem, 149-150.

засъдать въ трибуналь, который признается гасительным, но въ томъ-то и дъло, господа, что я хочу парализовать его гасительныя вождельнія. Будетъ возможность дъйствовать благородно —буду, нельзя — пойду прочь. Во всякомъ случав, я твердо намъренъ до послъдней крайности противиться мърамъ стъснительнымъ. Но въ то же время, я убъжденъ, что и литература, въ данную минуту, не можетъ, не должна расторгнуть всякую связь съ правительствомъ и стать открыто во враждебное ему положеніе. Если я правъ, то необходимо, чтобы кто-нибудь изъ насъ явился представителемъ этой связи и взялъ на себя роль, такъ сказать, связующаго звена. Попробую быть этимъ звеномъ.

"Можетъ быть, мнѣ удастся растолковать комитету, что на дѣла подобнаго рода надо смотрѣть широкимъ государственнымъ глазомъ; что комитету не слѣдуетъ враждовать ни съ мыслью, ни съ литературою, ни съ чѣмъ: онт не партія, а общественный дъятель; что не слѣдуетъ раздражать умы; что на немъ, комитетъ, большая отвътственность передъ Россією, государемъ и потомствомъ, и что въ силу этой отвътственности онъ не долженъ останавливаться на мелкихъ литературныхъ дрязгахъ, а смотрѣть дальше и видѣть въ литературѣ общественную силу, которая можетъ сдѣлать много добра обществу. Если же съ этимъ добромъ соединяются также и неизбѣжные спутники всѣхъ человѣческихъ дѣяній— ошибки, заблужденія, увлеченія, то ихъ ослаблять слѣдуеть не гнетомъ на самое добро, а разумнымъ вліяніемъ на общественное мнюніе. Можетъ быть, удастся, нѣтъ—такъ не я первый, не я послѣдній изъ обманувшихся въ чистыхъ намѣреніяхъ. Долгъ мой будетъ исполненъ" 1).

По тому времени Никитенко считался вполнъ образованнымъ человъкомъ; общество, въ которомъ онъ вращался, было, несомнённо, верхомъ интеллигенціи бюрократическаго оттънка, часто съ примъсью ужъ безусловно прогрессивнаго элемента: есть указанія на его общеніе наприм'трь съ Чернышевскимъ. Поэтому, если онъ быль убъждень въ общественном ххарактеръ своей новой службы, то это до нѣкоторой степени иллюстрируетъ тогдашнія понятія бюрократіи объ общественности вообще. Ниже мы увидимъ, насколько прогрессивный элементъ литературы и общества расходился съ Никитенкомъ въ номенклатуръ происходившихъ явленій и событій, теперь же намъ полезно понять точку зрѣнія его самого. Итакъ, комитетъ—общественный дъятель... Какъ мы видѣли, "троемужіе" вполнъ одобряло такое опредъление своего значения; одобряло уже потому, что, дъйствительно, еще больше Никитенка, было увърено въ его правильности: не доносить, не инквизиторствовать -- значить быть уже не абсолютнымъ слугою правительства, а посредникомъ между нимъ и обществомъ, ergo — общественнымъ двятелемъ... Логика очень своеобразная... Только спустя полгода комитетъ поняль, что туть есть натяжка, но и тогда приписаль свои неудачи не себъ, а тому же обществу, которое, де,

Въ невѣжествѣ своемъ. Какъ камень въ морѣ, утопало.

<sup>1)</sup> Ibidem, 150-151. Курсивъ мой.

"Я поклонился и ожидаль, что его величеству еще угодно будеть мнв сказать. Опъ продолжаль:

- Я съ вниманіемъ и съ удовольствіемъ читалъ вашу записку. Желательно, чтобы вы дъйствовали вліяніемъ вашимъ на литературу такимъ образомъ, чтобы она, согласно съ правительствомъ, дъйствовала для блага общаго, а не въ противномъ смыслъ.
- Это, ваше величество, отвъчалъ я, конечно, есть единственный путь, которымъ можно идти къ величію и благоденствію Россіи. Употреблю всъ силы мои для служенія этому дълу.
- Есть стремленія, —продолжаль государь, —которыя несогласны съ видами правительства. Надо ихъ останавливать. Но я не хочу никакихъ стъснительныхъ мъръ. Я очень желалъ бы, чтобы важные вопросы разсматривались и обсуживались научнымъ образомъ; наука у насъ еще слаба. Но легкія статьи должны быть умъренны, особенно касающіяся политики,

"Государь особенно налегь на словъ политика.

- Государь, отвъчаль я, осмълюсь сказать, основываясь на продолжительных моихъ наблюденіяхъ и опыть, что лучшіе и, слъдовательно, имъющіе наиболье вліянія умы въ литературь не питають никакихъ враждебныхъ правительству замысловь. Если встрычаются какія-нибудь въ этомъ родь ошибки и заблужденія, то развь только въ немногихъ еще шаткихъ и неопытныхъ умахъ, которые не заслуживаютъ исключительнаго вниманія.
- Не надо думать, замѣтиль государь, что дѣло ваше легко. Я знаю, что комитеть не пользуется расположеніемь и довѣріемь публики.
- Моя роль, какъ я ее понимаю, ваше величество, быть примирителемъ объихъ сторонъ.
- Опять повторяю, —сказаль еще государь, что мое желаніе не употреблять никакихъ стъснительныхъ мъръ, и если комитетъ понимаетъ мои виды, то, несмотря на трудности, можетъ, все-таки, что-нибудь сдълать.

"При словахъ: "если комитетъ понимаетъ мои виды", государь значительно взглянулъ на графа А. В. Адлерберга.

"Выло сказано еще нѣсколько словъ объ изданіи предполагаемой правительственной газеты, а затѣмъ государь крѣпко пожалъ мнѣ руку и чрезвычайно ласково проговорилъ: "постарайтесь!" поклонился и оставилъ меня" 1).

Такимъ образомъ, "троемужіе", обращенное въ комитетъ, пополнилось четвертымъ членомъ, которому не мало пришлось поработать на новомъ поприщъ "общественной",—какъ все время былъ убъжденъ Никитенко—дъятельности.

Эта "общественность" настолько интересна, что я позволю себъ остановиться на одномъ мъстъ "Дневника" директора-дълопроизводителя, гдъ особенно ярко подчеркнута именно эта сторона новаго негласнаго блюстителя литературной нравственности.

"Жребій брошенъ. Я на новомъ поприщѣ общественной дѣятельности. Трудности тутъ будутъ — и трудности значительныя. Но нехорошо, нечестно было бы, избѣгая ихъ, отказываться дѣйствовать. Много будетъ толковъ; возможно, что многіе станутъ меня упрекать за то, что я рѣшился съ моимъ чистымъ именемъ

<sup>1)</sup> Ibidem, 156-157

#### Встркча комитета печатью и обществомъ.

Какъ же отнеслось общество къ своему негласному "воспитателю" В Отвътить на этотъ вопросъ можно вполнъ опредъленно, хоть и не особенно подробно, потому что комитетъ, все-таки, не былъ тъмъ учрежденіемъ, которое функціонировало у всъхъ на виду.

Уже самая встреча, которая была оказана "троемужію" "Русскимъ Вестникомъ" Каткова, не обещала ничего благопріятнаго со стороны общества.

Вотъ что находимъ въ "Современной Лътописи" декабрьской книжки, датированной цензурой 11 января 1859 г.:

"Въ Берлинѣ существуетъ центральный комитетъ прессы, который, кромъ редакціи офиціальнаго журнала, служащаго органомъ министерству, занимался составленіемъ и разсылкою корреспонденцій и статей въ провинціальныя газеты и вообще имѣлъ своею задачею руководствовать направленіемъ журналистики. Если провинціальная газета отказывалась помѣстить присланную статью или принять навязаннаго сотрудника, то она подпадала подъ дѣйствіе 71 статьи закона о промышленности, то есть у редакціи можно было отнять позволеніе издавать журналь. Теперь правительство ясно поняло нелѣпость такого учрежденія и убѣдилось въ безполезности и беззаконности подобнаго насилія, оно отняло у комитета это вредное и безнравственное назначеніе. Правительство отказалось также платить и выдавать субсидіи разнымъ журналамъ, которые за это обязывались говорить въ духѣ правительства.

"Кто не порадуется этой мъръ прусскаго правительства, отмъняющей одно изъ самыхъ губительныхъ проявленій административной опеки? Подкупать мысль, насиловать убёжденіе—что можеть быть губительнее, какъ для общества, такъ и для самого правительства? Мудрено-ли, что при такомъ недостойномъ и безнравственномъ учрежденіи, общественное мивніе въ Пруссіи было такъ бользненно и хило, мудрено-ли, что тамъ создались изъ ничего разные мрачные элементы, столько же опасные порядку, сколько и свободь. Скажите, гдь найдеть себь опору порядокъ, если систематическимъ подкупомъ и насиліемъ будутъ отравлены всв источники общественнаго мнвнія, будеть убита мысль, будеть осквернена святыня убъжденія? Подозръвали-ли многомудрые основатели этой системы въ Пруссіи, что они подрывали этимъ всъ основы общественнаго порядка, что они заражали самою опасною язвою организмъ народа, что они болѣе всякихъ революціонеровъ колебали то, что брались охранять? Къ счастью, эта позорная система не могла распространиться въ Пруссіи слишкомъ далеко и ограничивалась лишь провинціальною ежедневною журналистикою. Но, спрашивается, къ чему было подкупать и насиловать эти несчастныя провинціальныя газеты? Получало-ли правительство, въ замънъ неизбъянаго зда, которымъ заражало общество, хоть какую-нибудь временную пользу, когда, всею силою своего авторитета, вносило развратъ и безчестную дожь въ умственное дёло? Какая радость была ему оттого, что общество переставало върить въ чистоту мивній? Какая радость для охранительныхъ на чаль, когда каждое слово, сказанное въ ихъ пользу, публика привыкаетъ понимать за презрънную корыстную ложь? Върнъйшій способъ погубить какое-либо начало въ убъжденіяхъ людей, лучшій способъ подорвать его нравственную силу-взять его подъ офиціальную опеку. Наконецъ, не всякому-ли здравому уму понятно, что система лжи и подкуповъ не можетъ привести ни къ чему доброму? Правительство, не входя ни въ какія унизительныя и частныя сдёлки съ литераторами и журналами, можетъ дѣйствовать гораздо успѣшнѣе и гораздо достойнѣе, предлагая литературъ на разсмотръніе и обсужденіе тъ или другіе административные.

политическіе или финансовые вопросы, и вызывая всѣ лучшіе умы въ обществѣ содѣйствовать ему въ ихъ разъясненіи" 1).

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что политическій обозрѣватель журнала потому и остановился на этомъ фактѣ, потому и даль ему соотвѣтствующую оцѣнку, что Катковъ былъ уже освѣдомленъ о намѣреніяхъ петербургскихъ сферъ. Возможно даже предположить, что онъ хотѣлъ предупредить правительство о возможныхъ послѣдствіяхъ принципіально рѣшеннаго уже къ тому времени опаснаго шага.

Но шагъ былъ сдёланъ. Тогда въ феврале, пользуясь опять-таки подходящимъ фактомъ изъ европейской жизни, журналъ снова делаетъ резкий вызовъ.

Французскій министръ внутреннихъ дѣлъ, Делангль, разослалъ префектамъ нашумѣвшій въ свое время въ Европѣ циркуляръ о внушеніи всѣмъ и каждому, а писателямъ преимущественно — надлежащихъ убѣжденій; предписывалось озаботиться, чтобы редакторы политическихъ журналовъ и газетъ прониклись духомъ рѣчи Наполеона III и говорили такимъ же языкомъ, прославляя и миръ, и войну, по чтобы тѣмъ не менѣе слова ихъ способны были возбуждать надлежащій энтузіазмъ въ умахъ и отвлекать послѣдніе отъ вульгарныхъ интересовъ...

Снова политическій обозрѣватель встаеть за автономность печати, снова клеймить вмѣшательство въ свободу убѣжденій развратомъ и растлѣніемъ.

"Но, скажутъ, почему же офиціальное вмѣщательство въ личную мысль и въ общественное мивніе должны непремвино сопровождаться развратомъ и растленіемь? Почему мыслящіе люди должны испортиться, если правительство захочетъ приближать ихъ къ себъ, давать имъ направленіе, соотвътственное благимъ его видамъ, внушать имъ достодолжныя чувствованія и похвальныя ръчи? Почему каждый писатель непремънно долженъ на все смотръть съ иной точки зрвнія, чвит правительство, почему не можеть онъ съ полною искренностью идти за одно съ нимъ, мыслить, чувствовать одинаково! Почему нвтъ? Но для полной искренности надобно каждому оставить его свободу, а безъ полной искренности все будеть гибельнымъ развратомъ, разрушительнымъ тлѣніемъ. Правительство, одушевляемое истинно благими намъреніями, правительство сознательное и просвещенное не можеть не чувствовать благородной потребности слышать самосто. ятельное и свободное мивніе. Правительство состоить изъ людей, а каковы бы ни были люди, никто, безъ тяжкаго грѣха передъ Богомъ, передъ людьми и собственною совъстью, не можетъ считать себя исключительнымъ обладателемъ истины; правительственные люди выходять изь того же общества и выносять изь него извъстныя понятія и мнънія, которыя составляють ихъ силу или слабость на чредъ власти: отъ чего же изъ этого самаго общества, породившаго и воспитавшаго ихъ, не могутъ выходить другія понятія, другія мивнія и разъяснять діло съ другихъ сторонъ, на пользу всемъ, какъ правительству, такъ и обществу? Разве лучше систематическая односторонность, развъ лучше, вмѣсто разумнаго и свободнаго убъжденія, стукаться лбомъ о матеріальныя препятствія и приходить въ чувство отъ иноземныхъ увъщаній, подкръпляемыхъ краснорьчіемъ пушекъ и штыковъ, какъ это приключается теперь съ Австріей? Пусть, наконецъ, правительство ищеть и привлекаеть къ себъ людей мыслящихъ и способныхъ-это прекрасно; но пусть оно ищеть ихъ для правительственныхъ должностей, а не для литературы, иначе оно ощибется въ разсчеть, обнаружить свое безсиліе, покроеть себя стыдомъ и будетъ могущественно содъйствовать только умственному разврату, нравственному растленію.

..., Отчего въ нѣкоторыхъ странахъ съ понятіемъ казеннато соединяется такъ много нехорошаго, отчего это почтенное слово потеряло всякій кредитъ и озна-

<sup>&#</sup>x27;) "Политическое обозрѣніе", 441-442.

чаетъ все, что мертво и мертвитъ? Гдѣ казна знаетъ свое истинное дѣло и запимается имъ однимъ, тамъ этого нѣтъ, тамъ она пользуется должнымъ уваженіемъ, тамъ народное чувство не пугается казеннаго и не соединяетъ съ этимъ эпитетомъ обиднаго значенія. Но отвлекаясь отъ своего дѣла и путаясь во всевозможныя дѣла, казна становится и безсильна, и вредна, и смѣшна; отваживаясь на несвойственные ей пути, она роняетъ себя и вредитъ всему прочему, она пріучаетъ смотрѣть на себя, какъ на что то докучное, излишнее, отяготительное, нажонецъ, положительно вредное, положительно гибельное. Къ чему же можетъ вести это?

"...Пусть наемные риторы твердять что угодно въ своихъ журналахъ, — никто не приметъ ихъ словъ за выраженіе общественнаго мнѣнія; свободные и честные органы будуть хранить молчаніе, потому что они не захотять чувствовать и мыслить по командѣ, даже и въ томъ случаѣ, когда бы мыслили и чувствовали заодно съ правительствомъ. Но отнять у общественнаго мнѣнія свободу выраженія еще не значитъ измѣнить его элементы, перестроить его основы на свой ладъ и по своему изволенію. Эти элементы, эти основы останутся во мракѣ и будутъ дѣйствовать во мракѣ. Думать, что все неблагопріятное намъ исчезнетъ, если мы зажмуримъ глаза и заткнемъ себѣ уши, не наивное-ли это ребячество? А все говорятъ, что наше время не наивно!" 1).

Вотъ какъ быль встречень комитеть по деламъ книгопечатанія... Изъ всёхъ журналовъ "Русскій Вёстникъ" оказался самымъ смёлымъ въ выраженіи своего негодованія. Гораздо болёе сдержанную статью помъстиль "Современникъ", ставшій какъ разъ съ 1859 г. органомъ не только литературнымъ, но и политическимъ. Приведя приказъ Делангля, обозрёватель "Современника" не снабдилъ его сколько-нибудь сильными комментаріями. Другіе органы или совсёмъ не обратили вниманія на этотъ фактъ, или ограничились только простымъ его констатированіемъ. Конечно, это не даетъ права премировать смёлость "Рус. Вёстника"—все зависёло отъ цензоровъ, навёрное, лишившихъ нёкоторые органы возможности сколько-нибудь освётить французскій циркуляръ; вёроятно и "Современнику", бывшему давно подъ особымъ наблюденіемъ, не дали сказать всего.

Отповъдь Каткова была принята въ Петербургъ, конечно, очень сурово. Доведенная до государя, она повлекла за собою прежде всего слъдующее распоряжение министра просвъщения отъ 28 февраля:

"1) Текущія политическія извъстія, какъ въ ежедневныхъ газетахъ, такъ и въ недёльныхъ изданіяхъ, печатаемыхъ въ Москвѣ, заимствовать исключительно изъ газетъ петербургскихъ, которыхъ политическіе отдёлы разрѣшаются къ печати цензурою министерства иностранныхъ дѣлъ. 2) Политическія обозртмія и статьи въ московскихъ періодическихъ изданіяхъ, хотя и должны быть составлены по извѣстіямъ, помѣщеннымъ въ русскихъ газетахъ и журналахъ, разсмотрѣнныхъ цензурою министерства иностранныхъ дѣлъ, но какъ въ подобныхъ статьяхъ и обозрѣніяхъ можетъ проявляться собственный взглядъ автора, иногда противный политикѣ нашего правительства, то для устраненія всякихъ неумѣстныхъ сужденій и намековъ, разсматривать эти обозрѣнія и статьи въ подномъ засѣданіи московскаго цензурнаго комитета, и съ разрѣшенія его дозволять печатаніе оныхъ; въ случаѣ же какого либо недоумѣнія или сомнѣнія комитета, представлять эти статьи и обозрѣнія г. министру народнаго просвѣщенія, для передачи

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Въстникъ", 1859 г., февраль, книжка первая. "Современная лътопись", 246—248.

ихъ, если онъ признаетъ это нужнымъ, на окончательное разсмотр $^{5}$ ніе министра иностранныхъ д $^{5}$ лъ"  $^{1}$ ).

Но этимъ дѣло не кончилось. Попечитель московскаго учебнаго округа получилъ такое предписаніе:

"Во 2-й декабрьской книжкъ "Русскаго Въстника" за истекшій 1858 г., въ "политическомъ обозрвніи", на стр. 441 и 442, разсказывается о существующемъ въ Берлинъ центральномъ комитетъ прессы, котораго назначеніе руководствовать направленіемъ журналистики и который разсылаетъ статьи и корреспонденціи въ провинціальныя газеты. Въ самыхъ рёзкихъ выраженіяхъ нападая на мысль прусскаго правительства, выраженную учреждениемъ этого комитета, авторъ статьи "Рус. Въстника" отвергаетъ право всякаго правительства на какое бы то ни было вмъшательство въ дъла литературы и журналистики и находить лучшимъ, чтобы правительство предлагало литературъ на разсмотръніе и обсуждение административные, политические и финансовые вопросы. Вся статья пропитана духомъ озлобленія и протеста и выражаетъ конституціонныя стремленія въ сочинителъ статьи. Подобныя тому выходки противъ вліянія правительства на общественное мнвніе появились въ 1-й февральской книжкв 1859 г. "Рус. Въстника" въ "Современной Лътописи". Здъсь выражается мысль, что употребленіе правительствомъ литераторовъ для проведенія въ публику своихъ видовъ ведетъ къ умственному разврату и нравственному растлънію. Такая декларація въ виду учрежденнаго у насъ нын'в комитета по д'вламъ книгопечатанія, не можеть не имъть значенія громко заявленнаго протеста противъ вившательства правительства въ дела литературы и, следственно, носить на себе отпечатокъ противодъйствія распоряженіямь его.

"Покоръйше прошу в. п—во сдълать выговоръ цензорамъ ст. сов. Драшусову и надв. сов. Гилярову-Платонову, одобрившимъ къ печати означенныя журнальныя книжки, а также внушить редактору "Рус. Въстника" все неприличіе, всю непозволительность какъ вышесказанныхъ статей, такъ и господствующаго въ "Совр. Лътописи" его журнала (кромъ отдъльныхъ статей), не соотвътствующаго началамъ нашего государственнаго устройства, духа и направленія и предостеречь его, что если онъ не измънитъ этого направленія, то правительство вынуждено будетъ принять касательно его изданія ръшительныя мъры".

Очевидно, Ковалевскій даль это предписаніе подъ давленіемъ комитета, которому онь вовсе не сочувствоваль.

Но этими мѣрами общественное мнѣніе не убѣждалось въ иномъ значеніи своего воспитателя. Мы уже видѣли, что самъ Александръ II зналъ о несочувствіи общества. Аналогичныхъ показаній много. Общество не могло не понимать, что всякое лишнее звено въ сложной цѣпи цензурнаго вѣдомства, не будетъ ничѣмъ инымъ, какъ новымъ давленіемъ, новыми оковами.

Никитенко старался особенно внимательно прислушаться къ голосу общества и, по его словамъ, одни были рады его вступленію въ "троемужіе", другіе сильно порицали. По адресу вторыхъ Никитенко записываетъ: "Нъкоторые изъ крайнихъ полагаютъ, однако, что поступленіемъ моимъ въ комитетъ я утвердилъ его су-

¹) "Сборникъ постановленій etc", 441--442.

ществованіе; что если бы я отказался отъ него, то, увидъвъ невозможность привлечь къ себъ какую-либо изъ благородныхъ силъ литературы, онъ принужденъ бы былъ закрыться, какъ дѣло вполнѣ неудавшееся и невозможное. Ну, а если бы этого не случилось? Не принялъ ли бы тогда комитетъ характера вполнѣ подавляющаго? Врядъ-ли бы онъ могъ такъ добродушно посягнуть на самоубійство? Не увидѣлъ-ли бы онъ, напротивъ, въ такомъ рѣшительномъ отчужденіи литературы отъ правительства новаго повода пугать ею послѣднее, и не счелъ-ли бы своею обязанностью дѣйствовать противъ явнаго врага. Правительство, ножалуй, опять стало бы прибѣгать къ сильнымъ мърамъ, и запрещенія посыпались бы то на тотъ, то на этотъ журналъ. Что тогда? Не лучше-ли понытаться достигнуть желаемаго путемъ мирныхъ соглашеній" 1).

О радующихся читаемъ: "вев литераторы приняли меня радушно, по-братски. Многіе выражали удовольствіе по случаю моего новаго назначенія. Это было мню пріятно, какъ свидътельство, что они понимають мои намѣренія и отдають имъ справедливость" 2). Подъ "встьми литераторами" подразумѣваются бывшіе на объдѣ въ честь актера Мартынова — Дружининъ, Некрасовъ, Островскій, Шевченко, Языковъ. Удовольствіе же выражали лишь многіе... Въ другомъ мѣстѣ находимъ запись: "Отъ Дружинина письмо изъ Москвы: тамъ, по его словамъ, всѣ окончательно убѣдились въ пользѣ моего поступленія въ комитетъ" 3). Еще въ одномъ мѣстѣ узнаемъ, что Никитенко обѣдалъ у Некрасова, былъ И. И. Панаевъ 4).

Во всемъ этомъ нътъ ровно ничего удивительнаго. Никитенко былъ извъстенъ внавшимъ его литераторамъ, какъ буферъ между "административной расправой" и печатью, каковую роль онъ исполнялъ еще и при Норовъ. Такого человъка людямъ не крайнихъ убъжденій не приходилось конечно чураться, а что до "Современника", то, въдь, онъ, лътъ десять назадъ, состоялъ его редакторомъ и слъдовательно, отношенія простого знакомства впослъдствіи были вполнъ нормальны.

Нодборъ "чтецевъ". Борьба Ковалевскаго съ комитетомъ путемъ "обзоровъ" Щебальскаго. Первыя распоряженія комитета. Охрана мчащихся по Невскому проспекту на собственныхъ рысакахъ. Никитенко разочаровывается.

И общество было право.

Еще когда комитеть быль "троемужіемь" и, слідовательно, не чувствоваль подъ собой почвы высочайшаго утвержденія, и тогда онь уже объщаль превратиться въ самый форменный негласный надзорь.

Вотъ какую запись встръчаемъ у Никитенка подъ 28 декабря 1858 г.:

"Сегодня быль у меня одинь изъ кончившихь въ нынвшнемъ году курсъ студентовъ, котораго Мухановъ приглашаетъ къ себв въ сотрудники, т. е. въ агенты по этому комитету. Онъ предлагаетъ ему читать журналы и доносить комитету о томъ, что найдетъ въ нихъ дурного. Молодой человъкъ быль сильно

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1890 г., Х, 153.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibidem, 155. <sup>3</sup>) Ibidem, 171.

<sup>4)</sup> Ibidem, 165.

озадаченъ этимъ приглашеніемъ и пришелъ ко мнѣ за совѣтомъ. Я открыль ему темную сторону предложенной ему роли, и онъ ушелъ отъ меня, повидимому, убѣжденнымъ и утвердившимся въ идеѣ чести" 1).

Какъ бы предвидя настоящее значеніе и истинную роль комитета, который ждалъ со дня на день своего офиціальнаго рожденія, Ковалевскій прибѣтъ къ мѣрѣ уже практиковавшейся его предшественникомъ, Норовымъ, во время господства комитета 2 апрѣля 1848 года. Въ первыхъ числахъ января онъ поручилъ историку П. К. Щебальскому составленіе для государя ежемѣсячныхъ обозрѣній замѣчательнѣйшихъ статей въ журналахъ,—видя въ этомъ знакомствѣ съ лучшими произведеніями литературы и науки хоть нѣкоторый громоотводъ напряженной энергіи Тимашевыхъ, Мухановыхъ и tutti quanti.

Читатели уже знакомы съ письмомъ Погодина къ Ковалевскому. Тамъ же были намеки на Щебальскаго, заключавшіеся въ сл'ёдующихъ словахъ: "государь... могъ положиться на какія-нибудь недостаточныя выписки, злонам'еренныя указанія или кривыя толкованія, кои, къ несчастію, слышатся нер'ёдко". Щебальскій отв'ёчалъ Погодину:

"Ө. И. Тютчевъ давалъ мнъ прочесть письмо ваше по поводу послъдней вашей статьи, — да, впрочемъ, оно ходитъ по городу и читается всёми интересующимися судьбою русской литературы и вообще Россіи. Зная по своему положенію лучше многихъ, чего опасаться и чего ждать ей (литературѣ) надобно, я читаль письмо ваше съ большимъ участіемъ и съ большимъ пониманіемъ, нежели многіе, но быль прискорбно поражень однимь містомь -- именно, гдів вы говорите о томъ, что свъдънія о литературъ доходять до правительства посредствомъ доносовъ и выписокъ. О комъ думали вы, ставя послъднее слово? Я составдяю извлеченіе изъ журнальныхъ статей для прочтенія государя; но тъ, которые читали эти извлеченія, знають, что о нихъ нельзя упоминать рядомъ съ доносами. Въ первый разъ какъ вы будете въ Петербургъ, можете сами въ томъ удостов'Бриться. Да чего-либо подобнаго доносу не потерп'яль бы Евграфъ Петровичь. которому я представляю свою работу; Тютчевъ не сталъ бы рекомендовать меня для этого занятія, если бы считалъ меня способнымъ обратить перо мое противъ литературы. Вы, конечно, не назвали меня, стадо быть, я не имъю никакого права обижаться, но если вы меня подозръвали, — стидно вамъ, гръхъ вамъ! А что я принимаю это на свой счеть, то это потому, что, къ сожалвнію, очень распространилось мнвніе, что мон выписки входять въ кругь двйствій извъстнаго комитета. Онъ вовсе не имъють съ нимъ общаго, идуть совершенно другимъ путемъ (черезъ министра народнаго просвъщенія), и составитель ихъ также мало похожъ на агентовъ этого комитета, какъ Ковалевскій на тупителя и обскуранта. Очень прискорбно миж, если вы такимъ образомъ меня разумжете, вы, съ которымъ я проводиль вдвоемъ не одинъ часъ, не одинъ вечеръ... Или вы, также какъ многіе, не върите никакой искренности, никакому самостоятельному убъжденію ... Невыгодная рекомендація этоть скептицизмъ для того, кто имъ одержимъ, и плачевный симптомъ, если онъ проникаеть все общество, какъ у насъ въ настоящее время!.. Я три года съ половиною служилъ московскому обществу, спалъ пять часовъ въ сутки и въ благодарность былъ ославленъ взяточникомъ. Теперь

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1890 г., IX, 625—626.

выискаль пость, на которомъ могу служить литературф — и попадаю въ доносчики... Лестно служить такому обществу, такой литературъ. Пламенно желалъ бы ошибиться въ моемъ подозрѣніи и убѣдиться, что ваше благородное письмо не имъло въ виду меня, именно потому желалъ бы, что уважаю васъ" 1).

Имъя въ виду міровоззръніе историка, бывшаго долго сподвижникомъ перебъжавшаго Каткова, можно, конечно, знать впередъ о какихъ статьяхъ говорилось въ обзорахъ, по убъдительныхъ данныхъ для подтвержденія словъ Погодина пока нътъ.

Вернемся къ дъятельности комитета.

Подъ 7 февраля 1859 г. Никитенко пишетъ:

"Комитетъ вступилъ, наконецъ, гласно въ свои негласныя права. Онъ отнесся къ министру съ требованіемъ объявить кому слёдуеть, чтобы цензора и литераторы являлись къ нему по его призыву для объясненій и вразумленій. Муханову дано, между прочимъ, право задерживать, до его разръшенія, выдачу билета на выпускъ книги или журнала изъ типографіи. Да это хуже Бутурлинскаго негласнаго комитета! Даже Николай Павловичъ не посягалъ на это. Вотъ они забрались въ какое болото! Что же я съ ними буду говорить, когда они меня позовутъ? Тутъ невозможно никакое разумное внушеніе" 2).

А подъ 12 марта:

"Въ комитетъ Мухановъ свиръпствовалъ противъ "Искри", на которую сперва напалъ Тимашевъ за стихи: "На Невскомъ проспектв" (№ 9). Но Тимашевъ подагаль достаточнымъ призвать редактора въ III отдёленіе и вымыть ему голову, а Мухановъ бредилъ все гауптвахтою. Я довольно сильно выразилъ сопротивленіе на сильныя м'яры. Посл'я я разсказаль о пріем'я, который сдівлаль мив вчера государь, а особенно налегь на то, что ему не угодны крутыя и стъснительныя мъры, и что я осмълился ему сказать о моей роли примирителя" 3).

Что же это за стихи? Можно подумать, что въ нихъ проглядывала прямая противоправительственная пропаганда, явное нарушение нравственныхъ началъ, блюсти за которыми призвань быль комитеть... Воть они въ буквальной подлинности:

### На Невскомъ проспектъ.

Прочь! поди съ дороги!... мчатся, словно черти Въ щегольскихъ коляскахъ чудо рысаки; Эй, посторонитесь—зашибуть до смерти... Прочь вы, півшеходы, горе-біздняки!...

Воть хватили дышломь въ шею старушонку, Вотъ мальчишку сшибли быстрымъ колесомъ, Вотъ перевернули тощую кляченку Съ Ванькой-горемыкой, съ бѣднымъ сѣдокомъ

<sup>1)</sup> П. Барсуковъ, н. с. XVI, 358—359. <sup>2</sup>) "Рус. Старина", 1890 г. X, 145. <sup>3</sup>) Ibidem, 158.

Ну, куда суетесь?.. что вамъ за охота Между экипажей проходить, спѣша? — "Да нужда припала, выгнала забота, "Дѣти просятъ хлѣба, денегъ ни гроша.

"Надо-жъ заработать, надо же разжиться, "Ждать не будуть... много насъ такихъ живеть... "Туть ужъ поневолъ станешь суетиться; "Страшно—опоздаешь—дъло пропадеть!"

Полно!—это горе, эти всё тревоги, Деньги, хлёбъ насущный—это пустяки! Мёсто, горемыки, мёсто!.. Прочь съ дороги! А не то раздавять разомъ рысаки.

Имъ вотъ, этимъ франтамъ, выбритымъ отлично, Этимъ щеголихамъ пышнымъ, молодымъ, Вхатъ тише, ждать васъ вовсе неприлично, Да и невозможно... много дъла имъ!

Этотъ нынче утромъ долженъ быть съ визитомъ У графини Лумпе, у княгини Кракъ, У Дюсо котлетку скушать съ аппетитомъ, Заказать портному самый модный фракъ.

Этотъ мчитъ подарки къ пышной Вильгельминъ, Цвъту всъхъ камелій, съ кучею связей—
Этихъ ждутъ мантильи въ модномъ магазинъ,
Тъхъ—свиданъя тайно отъ съдыхъ мужей...

Шибче, шибче мчитесь! Щедро раздавайте Дышлами ушибы, вывихи, толчки... Мёсто этимъ барамъ! Мёсто имъ давайте Всё вы, пёшеходы, горе-бёдняки!.. ¹).

Подъ стихотвореніемъ стояла подпись: П. Вейнбергъ. Думалъ-ли молодой поэтъ, какую бурю поднимутъ его строки, пропущенныя цензурой...

28 марта Никитенко записалъ:

"До сихъ поръ я не вижу въ комитетъ по дъламъ книгопечатанія никакихъ особенно враждебныхъ покушеній. Выло у нихъ намъреніе направлять литературу и располагать цензурою посредствомъ внушеній и страха. Но это, теперь для меня очевидно, было скоръе слъдствіемъ непониманія вещей, чъмъ систематически организованнаго замысла. Что касается до направленія литературы, то мнъ удалось совсъмъ уничтожить эту мысль, а теперь удалось уже и сильно поколебать покушеніе на литературу 2.

Это стоить въ самомъ очевидномъ противоръчіи со словами, сказанными Никитенкомъ мѣсяцемъ раньше, въ томъ же комитетъ. Тогда онъ категорически утверждалъ, что "единственно возможное назначеніе комитета—быть посредникомъ между литературою и государемъ и дъйствовать на общественное мнъніе, проводя въ него, путемъ печати, виды и намъренія правительства, подобно тому, какъ

¹) "Искра", 1859 г., № 9. ²) "Рус. Старина", 1890 г., X, 160.

дъйствуетъ литература, проводя въ него свои идеи". А развъ это не прямая

форма "направленія" ?...

Я остановился на этомъ противоръчіи, потому, съ одной стороны, что Никитенко много разъ мънялъ свои виды на комитетъ, съ другой — въ эпоху 1856—1871 годовъ подобныя противоръчія были замътной чертой дъятельности и "убъжденій" бюрократическихъ сферъ.

"Въ послѣднемъ засѣданіи (въ четвергъ) я—пишетъ далѣе Никитенко — сильно и много говорилъ членамъ о неприкосновенности цензуры и о необходимости сосредоточить ее въ министерствъ. Цензора сбиты съ толку и мы не должны еще больше сбивать ихъ своимъ вмѣшательствомъ. При томъ, что мы за сыщики, чтобы гоняться за статейками и пр. Наше дѣло государственное, задача коего, дѣйствовать на общественное мнѣніе и соглашать его стремленія съ видами правительства посредствомъ открытыхъ, разумныхъ и благородныхъ убѣжденій. "Между правительствомъ, сказалъ я,—и расположеніемъ лучшихъ умовъ въ литературѣ есть точка соприкосновенія, есть стороны, гдѣ возможно соглашеніе. На этихъ-то точкахъ и между этими сторонами надо стоять комитету и приводить ихъ въ гармонію, а не разъединять возбужденіемъ неудовольствій и раздраженій" 1).

Колебанія Никитенка. Комитеть изгоняеть обличенія. Отвъть Каткова комитету. Дълаль-ли комитеть "сообщенія" въ органы прессы.

Разочаровывающійся Никитенко то и дёло колебался въ своемъ настроеніи и пользовался положительно каждымъ поводомъ, чтобы укрѣпить себя въ вёрѣ въ благопріятный исходъ всей этой затён.

Такъ: — "Ребиндеръ (попечитель кіевскаго учебнаго округа — М. Л.) мив говорилъ, — пишетъ онъ въ іюнъ, — что Мухановъ вообще не такъ дуренъ, какъ о немъ толкуютъ; что онъ доступенъ хорошимъ идеямъ, и хотя не глубоко, но понимаетъ вещи. Иной разъ и миъ начинаетъ такъ казаться".

А 4 марта записано:

"Вечеромъ быль у Тимашева. Если онъ не притворяется со мной, то онъ гораздо выше своей репутаціи, т. е. той репутаціи, какою онъ пользуется въ литературномъ кругу, и мнѣ во многомъ приходится смягчить мое первоначальное о немъ мнѣніе. Онъ оказывается либеральнѣе многихъ и многихъ изъ тѣхъ сановниковъ, съ которыми мнѣ случалось разсуждать и имѣть дѣло. Напримѣръ, онъ прямо сказалъ государю, что правительство его не пользуется довѣріемъ, а что довѣріе это можетъ быть пріобрѣтено уступками общественному мнѣнію, а не насилованіемъ послѣдняго. Онъ читалъ мнѣ свою записку, гдѣ эта мысль выражена. Потомъ онъ вообще показываетъ себя далекимъ отъ крутыхъ мѣръ и совершенно соглашается съ тѣмъ, что надо идти путемъ умѣреннаго и благоразумнаго либерализма. Такимъ образомъ, онъ, повидимому, вовсе не ретроградъ, не реакціонеръ, но не скрываетъ, впрочемъ, что, по его мнѣнію, надо останавливать слишкомъ ярыя стремленія ультра-либераловъ. Словомъ, въ немъ виденъ умный человѣкъ, понимающій потребности времени и сознающій необходимость

<sup>· 1)</sup> Ibidem.

улучшеній. Онъ говорить, что онъ вовсе не противь гласности, а только противъ ея злоупотребленій "1).

Но уже 25 апръля Никитенко снова разочарованъ. "Что я буду дълать съ мелочными умами, которые отцъживаютъ комара и поглощаютъ верблюда?.. Я хочу спасать великую, существенную вещь, политическій принципъ общества, дёлая для этого необходимыя уступки и полагая, что этимъ упрочится спокойное, ровное развитіе общества, а они ярятся изъ-за пустяковъ и думаютъ, что спасаютъ общество отъ бурь, когда успъваютъ потормошить какую-нибудь статейку или фразу"! 2).

Послъдствіемъ такой страсти къ "тормошенію" статейки или отдъльной фразы быль приказь по цензурному въдомству отъ 3 октября. Мы знаемь (см. стр. 125), что только полгода назадъ, 3 апръля, печати разръшались обличенія; правда, они должны были удовлетворять некоторымъ особеннымъ условіямъ, но все же допускались. Полугода было достаточно, чтобы комитеть по д'вламъ книгопечатанія возопиль о массь обличеній, совершенно, конечно, еще не соотвытствовавшихъ колоссальному количеству влоунотребленій (см. стр. 126).

Снова гласность сводилась къ полной свободъ модчанія и, конечно, при такихъ условіяхъ приходилось придерживаться и впередъ установившагося обычая выбирать такія явленія изъ жизни Западной Европы, осв'єщеніемъ которыхъ можно бы было намфренно подчеркивать аналогію ихъ съ Россіей; но и такой прими-

тивный способъ требоваль большой опытности и сноровки...

По этому поводу нельзя не привести наскольких слова "Русскаго Вастника", сказанныхъ въ отвътъ на вызовъ, брошенный со страницъ офиціоза - "Journal de S.-Pétersbourg". Тамъ ноявилось письмо "подписчика", несомненно, камъ-то инспирированнаго. Этотъ "подписчикъ" упрекалъ русскую журналистику въ апатін и "бользни молчанія", указывая на полную, между тымь, возможность говорить, благодаря просопщенности современной цензуры... 3) "Русскій Въстникъ" и теперь оказался счастливъе евоихъ коллегъ: онъ далъ наиболъе ръзкую оцінку такихъ гнусныхъ обвиненій. Не буду приводить всего его "Отвіта одному изъ поднисчиковъ газеты Journal de S.-Pétersbourg", дамъ лишь нъсколько выдержекъ;

"Воздерживаясь по возможности отъ примъненій къ существующимъ собственно у насъ учрежденіямъ, литература наша занялась преимущественно иностранными государствами, и доказательствомъ успѣшной дѣятельности ея служитъ то, что объ иностранныхъ государствахъ распространены въ нашей публикъ гораздо болъе здравыя понятія и гораздо болье удовлетворительныя свъдънія, нежели о Россіи и ея учрежденіяхъ"...

"Вудущая исторія русской журналистики несомнівню засвидітельствуєть, что русскіе публицисты показали не только патріотизмъ, но и весьма зам'вчательное умънье выбирать именно то, что особенно нужно и важно для Россіи. Разсуждая теоретически, говоря о Западной Европъ, русские публицисты постоянно имъли въ виду потребности Россін; они не бросались отъ одного вопроса къ другому, хватая вершки; они систематически разъясняли понятія публики именно по тъмъ предметамъ, которые имъютъ для насъ ближайшую важность!..

2) Ibidem, 167.
 3) № 257, 31 октября н. ст.

<sup>1)</sup> Ibidem, 163—164.

"Пишущій о предметахъ, подлежащихъ общей цензуръ, если знаетъ законы и обладаетъ нъкоторою опытностью, и если по счастью имъетъ дъло съ цензоромъ, знающимъ и соблюдающимъ законы, всегда можетъ быть болъе или менъе увъренъ, что трудъ его не пропадетъ даромъ. Между тъмъ, спеціальные цензоры слъдуютъ правиламъ, публикъ неизвъстнымъ, и потому люди, пишущіе для спеціальной цензуры, всегда рискуютъ, что пишутъ не для публики, а только для спеціальнаго цензора. Понятно поэтому, что тъ изъ литераторовъ, которые дорожатъ своимъ временемъ, могутъ писатъ только о томъ, что подлежитъ общей цензуръ; понятно, что въ особенности редакціи журналовъ, въ руководящихъ статьяхъ своихъ, преимущественно сильно вліяющихъ на общественное мнѣніе, не могутъ касаться вопросовъ, подлежащихъ въдънію спеціальныхъ цензуръ" 1).

Изъ другихъ отзывовъ по этому случаю назову гораздо болъе сдержанную статью П. В. Анненкова въ № 268 "Московскихъ Въдомостей" (за 1859 г.).

Чтобы закончить съ "педагогической" стороной дъятельности комитета но дъламъ книгопечатанія, необходимо остановиться еще на роли его, какъ автора или только передаточнаго аппарата особыхъ статей съ надписью "сообщено", обязательныхъ, какъ мы видъли, для редакцій періодическихъ изданій.

Эта сторона двятельности "негласнаго воспитателя" была сведена почти къ нулю. Почему вышло такъ, сказать трудно; одно изъ соображеній я выясню ниже, пока же примемъ это лишь за фактъ. Послъ внимательнаго просмотра "Отечественныхъ Записокъ", "Современника", "Библіотеки для Чтенія", "Русской Бесёды", "Петербургскихъ Вёдомостей", "Московскихъ Вёдомостей", "Северной Пчелы", "Сына Отечества", "Экономическихъ Записокъ", "Морского Сборника" и "Военнаго Журнала", я нашелъ "сообщенія" только въ "Московскихъ Въдомостяхъ". Это уже одно наводитъ на сомнъніе: "сообщены"-ли они именно комитетомъ по дъламъ книгопечатанія? Кромъ того, по самой своей задачъ комитету имвло смысль -- съ его, конечно, точки зрвнія -- "сообщать что-либо именно изъ области "направленія" общественнго мивнія, ну, хоть, взглядъ на тотъ или другой "благод втельный" шагь отд вльнаго в в домства, единичнаго администратора и т. п. Между тъмъ, одно "сообщеніе" (№ 78, 79), описываетъ, правда на протяжени цълыхъ двухъ съ половиною газетныхъ страницъ, - "Положеніе православныхъ церквей на турецкомъ Востокъ"; въ концъ помъщенъ "Отчетъ о получении и употреблении денегь и вещей, полученныхъ кн. Васильчиковой послъ 27 ноября 1858 г." и о "вещахъ и деньгахъ, полученныхъ, гр. Протасовою въ 1859 г."; въ №№ 300 и 307 тѣ же отчеты; въ № 82 отчеть о деньгахъ и вещахъ, поступившихъ А. Н. Бахметеву въ пользу южно-славянскихъ церквей и училищь; въ № 114— "Актъ въ Земледвльческой школв", въ № 271— "Объ освященіи Романовскихъ палатъ", наконецъ, въ № 300 — "Отвътъ" непремъннаго секретаря импер. московскаго общества сельскаго хозийства, Степана Маслова, гр. Н. С. Толстому, подшутившему надъ юбилеемъ общества и празднованиемъ его. Всв эти "сообщенія" врядъ-ли, по своимъ темамъ, могли быть присланы изъ комитета, тъмъ болъе въ однъ "Московскія Въдомости". Наконецъ, еще одно соображеніе: упомянутое "сообщеніе" въ № 82 начинается такими словами:

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Въстн.", 1859 г., октябрь, книжка вторая, "Современная Лътопись".

"Мы получили слъдующее извъщение отъ А. Н. Бахметева". Слъдовательно, весьма возможно, что и остальныя аналогичныя по надписи "сообщено" статьи были получены непосредственно отъ лицъ, заинтересованныхъ въ ихъ напечатании.

Всв эти доводы пріобрѣтають еще болѣе положительную достовърность, если обратить вниманіе на одно мѣсто въ отвѣтѣ редакціи "Русскаго Вѣстника" подписчику "Journal de St.-Pétersbourg". Тамъ сказано: "до сихъ поръ никогда еще наше правительство не учило литераторовъ и не трактовало ихъ, какъ несовершеннолѣтнихъ, если они сами не напрашивались на то. Оно считало нужнымъ запрещать то или другое; оно не считало нужнымъ дозволять, чтобы мы предлагали ему по тѣмъ или другимъ внутреннимъ вопросамъ плодъ нашихъ соображеній или помощь нашихъ совѣтовъ, но правительственныя лица не давали намъ наставническихъ уроковъ; честь литературы не была оскорбляема, а тѣ журналы, которые хотятъ того, сохраняютъ неприкосновенно независимость мнѣнія, говоря только то, что согласно съ ихъ убѣжденіями" 1).

Если въ это внести даже нъкоторый коэфиціентъ поправки, то, все-таки, нельзя не получить полной увъренности, что, дъйствительно, редакція не знала, по крайней мъръ, фактовъ печатанія—а слъдовательно, и присылокъ (потому что иначе отказавшійся органъ былъ бы немедленно закрытъ) инспирированнаго матеріала, по крайней мъръ до октября, т. е. въ періодъ болъе энергичной дъятельности комитета.

Иланъ правительственнаго органа, какъ направляющаго общественное митніе. Исторія этого вопроса. Иисьмо Тютчева кн. Горчакову. Никитенко сильно занятъ газетой.

Теперь, послѣ обзора одной стороны дѣятельности комитета по дѣламъ книгопечатанія, перейдемъ къ другой, едва-ли менѣе интересной.

Когда Никитенку стало ясно общественное настроеніе, когда онъ увидѣлъ, что дѣятельность комитета, какъ учрежденія карательнаго, воспитателя строгаго и взыскательнаго, чревата бутурлинско-анненковско-корфовскими послѣдствіями,— у него возникаетъ планъ "направленія общественнаго мнѣнія" путемъ гласности, планъ правительственной газеты. Этимъ предполагалось достичь одновременно двухъ цѣлей: обезвредить комитетъ, увлекши его литературнымъ предпріятіемъ, и бороться съ "крайними" мнѣніями, которыхъ Никитенко совершенно не переваривалъ. Уже въ началѣ марта планъ этотъ былъ пущенъ въ свѣтъ для лучшаго обсужденія, вызвалъ большіе разговоры, напримѣръ, у гр. Блудова; доститъ государя,—что мы видѣли выше при описаніи пріема имъ Никитенка; словомъ, дѣло было въ ходу.

12 марта, на другой день своего представленія государю, Никитенко занисаль: "Теперь на первомъ планъ забота о газеть. Надо склонять комитеть къмысли, что онъ можеть дъйствовать на общественное мнъніе только этимъ путемъ, то есть, путемъ гласности, а никакихъ другихъ мъропріятій... Еще надобно доказать имъ, что ихъ честь требуеть противодъйствія такимъ людямъ, какъ Чевкинъ, Панинъ и прочіе" 2). Онъ понималъ, что даетъ "большое сраженіе"...

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Въстникъ", 1859 г., октябрь, книжка вторая, "Современная Лътописъ".
2) "Рус. Старина", 1890 г., X, 158—159.

Какова же была программа предполагавшейся правительственной газеты? На это отвъчаютъ только два мъста "Дневника". Прежде всего въ основу ея должно было лечь стремление къ "постепенному, ровному прогрессу" "приведение въ систему либеральныхъ идей и прямое опредъление чего должно и можно хотъть" русскому обществу. "Правительство, по мысли Никитенка, никакъ не должно показывать, что оно врагъ новыхъ идей, если онъ сдълались всеобщими. Его роль въ этомъ случать есть роль согласителя этихъ идей съ общими интересами и съ безопасностью и благомъ государства. Должно указать настоящій путь либеральному началу, а правительство убъдить, чтобы оно уважало его" 1).

Въ сущности Никитенку не принадлежитъ иниціатива въ мысли созданія такого органа. Проекты изданія правительственной газеты возникали гораздо раньше и одинъ изъ нихъ относится, напримъръ, къ царствованію Александра I, когда адъюнктъ московскаго университета М. И. Баккаревичъ предлагалъ издавать очень общирный органъ, назвавъ его "Правительственнымъ Журналомъ». Но мысль о гласности въ дълахъ правительственныхъ дъйствій встрътила тогда несочувствіе, а со стороны министра народнаго просвъщенія, гр. Завадовскаго—даже и явное нерасположеніе <sup>2</sup>). Впрочемъ, я не буду подробно останавливаться на томъ отдаленномъ времени, а обращу вниманіе читателя на другой проектъ, гораздо болье близкій къ комитету по дъламъ книгопечатанія.

Въ 1857 г. мысль Баккаревича была воспринята министромъ иностранныхъ дёлъ, кн. Горчаковымъ, однимъ изъ создателей "троемужія", и опять-таки не безъ вліянія Франціи, гдё Наполеонъ III имёлъ ни одинъ органъ въ своемъ безотчетномъ распоряженіи. Горчаковъ подёлился ею, между прочимъ, съ О. И. Тютчевымъ, только что тогда встунившимъ въ должность предсёдателя комитета иностранной цензуры вмёсто умершаго А. И. Красовскаго, а до тёхъ поръ состоявшимъ съ 1848 г., старшимъ цензоромъ при особой канцеляріи Горчакова. Въ ноябръ 1857 г. Тютчевъ подалъ уже ему по этому поводу очень интересную записку "О цензуръ въ Россіи", на французскомъ языкъ. Привожу ее въ выдержкахъ.

"Если, среди многихъ другихъ, существуетъ истина, — писалъ Тютчевъ, — которая опирается на полнъйшей очевидности и на тяжеломъ опытъ послъднихъ годовъ, то эта истина есть несомнънно слъдующая: намъ было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ продолжительное стъснене и гнетъ, безъ существеннаго вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое ослабление и замътное умаление умственной жизни въ обществъ неизбъжно влечетъ за собою усиление матеріальныхъ наклопностей и гнусно – эгоистическихъ инстинктовъ. Даже сама власть съ течениемъ времени не можетъ уклониться отъ неудобствъ подобной системы. Вокругъ той сферы, гдъ она присутствуетъ, образуется пустыня и громадная умственная нустота, и правительственная мысль, не встръчая извиъ ни контроля, ни указанія, ни малъйшей точки опоры, кончаетъ тъмъ, что приходитъ въ смущеніе и изнемогаетъ подъ собственнымъ бременемъ еще прежде, чъмъ бы ей суждено пасть подъ ударами злополучныхъ событій. Къ счастью, этотъ жестокій урокъ не пропалъ даромъ. Здравый слыслъ и благодушная

Ibidem, 160, 163.
 "Историч. свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи", 10—12.

природа царствующаго императора уразумёли, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы и вновь даровать умамъ недостававшій имъ просторъ.

"...Не болъе другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя стороны и подчась даже уклоненія современной литературы; но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ достоинствъ, весьма существенномъ, а именно: что съ той минуты, когда ей была дарована некоторая свобода слова, она постоянно стремилась сколь возможно лучше и върнъе выражать мнѣніе страны 1). Къ живому сознанію современной д'виствительности и часто къ весьма зам'вчательному таланту въ ея изображении, она присоединяла не менње искреннюю заботливость о встхъ положительныхъ нуждахъ, о всёхъ интересахъ, о всёхъ язвахъ русскаго общества. Въ смыслъ предстоящихъ улучшеній она, какъ и сама страна, озабочивалась только тъми, которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не дозволяя себъ увлекаться утопіей—этимъ недугомъ, столь присущимъ литературъ. Если въ борьбъ ею предпринятой противъ злоупотребленій, она иногда доходила до очевидныхъ преувеличеній, то следуеть отнести къ ся чести, что въ пылу преследованія ихъ она въ своихъ мысляхъ никогда не отдёляла интересовъ верховной власти отъ интересовъ страны, проникнутая твердымъ и честнымъ убъжденіемъ, что вести войну противъ злоупотребленій значило вести ее въ то же время противъ личныхъ враговъ государя.

"...Всв вообще убвждены, что нивто сильные Его не страдаеть отъ этихъ язвъ Россіи и нивто живве Его не желаеть ихъ исцъленія; но нигдъ, быть можеть, это убъжденіе не существуеть такъ живо, такъ цъльно, какъ именно среди сословія писателей, и обязанность всякаго благороднаго человыка состоить въ томъ, чтобы громко провозглащать, что въ настоящую минуту едва-ли въ обществы можно найти другой разрядъ людей, болые благоговыйно преданныхъ особы государя! 2).

"Не скрываю отъ себя, что подобная оцѣнка, въроятно, можетъ встрѣтить недовѣріе со стороны многихъ лицъ въ нѣкоторыхъ слояхъ нашего офиціальнаго міра. Во всѣ времена существовало въ этихъ слояхъ какое-то предвзятое чувство сомнѣнія и нерасположенія и это весьна легко объясняется спеціальностью ихъ точки зрѣнія. Есть люди, которые знаютъ литературу настолько, насколько полиція въ большихъ городахъ знаетъ народъ, ею охраняемый, т. е. лишь тѣ несообразности и тѣ безпорядки, которымъ иногда предается нашь добрый народъ.

1) Очевидно, подъ "нѣкоторой свободой слова" Тютчевъ подразумѣваетъ уничтоженіе комитета 2 апрѣла 1848 года, потому что онъ-то ужъ никакь не могъ говорить о чемълибо другомъ: онъ очень хорошо зналъ, что тогда не было ни одной серьезной мѣры кърасширенію этой свободы.

<sup>2)</sup> Напомню, что вслѣдъ за подачей эгой записки, въ ноябрѣ 1857 года, Герценъ начинать "Колоколъ" 1858 г., сгатьей "Освобожденіе крестьянъ!", гдѣ, между прочимъ, сказано: "мы начинаемъ 1858 годъ привѣтствіями Александру II за начало освобожденія крѣпостного состоянія", "...мы счастливы, что можемъ этимъ начать новый годъ; да будетъ онъ дѣйствительно новой эрой для Россіи"! (№ 7, 1 января). А 15 февраля была уже напечатана извѣстная статья "Черезъ три года", начинавшаяся и кончавшаяся возгласомъ: "Ты побѣдилъ, Галяненинть!" гдѣ государь быль назвать "мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи", гдѣ повторялось: "Имя Алексадра II отнынѣ принадлежитъ исторія", гдѣ съ полнымъ убѣжденіемъ провозглашалось: "Начало освобожденія крестьянъ сдѣлано имъ, грядущія поколѣнія этого не забудутъ" (№ 9). Въ томъ же нумерѣ Огаревъ, "слишкомъ уважая государя за эти шаги, раскрылъ свой псевдонимъ (Р. Ч.). Такимъ образомъ и записка Тютчева и статьи "Колокола" были отвѣтомъ на извѣстные ноябрьскіе рескрипты.

"Нѣтъ, что бы ни говорили, но правительству не приходилось до сихъ поръ раскаяваться въ томъ, что оно смягчило въ пользу печати тотъ гнетъ, который тяготълъ надъ нею. Но въ этомъ вопросъ о печати достаточно-ли того, что сдълано и, въ виду болъе свободнаго умственнаго труда и по мъръ того, какъ успъхи литературы возрастали, — не ощущается-ли все сильные ежедневная польза и необходимость высшаго руководства или направленія? Одна цензура, какъ бы она ни дъйствовала, далеко не удовлетворнетъ требованіямъ этого новаго порядка вещей. Цензура служить предъломъ, но не руководствомъ. А у насъ въ литературъ, какъ и во всемъ остальномъ, вопросъ не столько въ томъ, чтобы подавлять, сколько въ томъ, чтобы направлять. Направленіе мощное, разумное, въ себъ увъренное направленіе — вотъ чего требуетъ страна, вотъ въ чемъ заключается лозунгъ всего настоящаго положенія нашего.

"...Если справедливо то (что уже утверждалось такъ часто), что правительству не менте церкви ввтрено попечение о душахъ, то нигдт эта истина столь не очевидна, какъ въ Россіи, и нигдт также (нельзя въ этомъ не сознаться) подобное призвание правительства не могло быть такъ легко выполняемо. И по-тому у наст встръчено было бы ст единодушным удовольствием и одобрением нампърение власти принять на себя, въ ея сношениях ст печатью, серьезно и честно-сознанное управление общественных умовт и сохранить за собою право руководить умами" 1).

Въ этой части записки можно уже видъть контуры будущаго комитета по дъламъ книгопечатанія. Горчаковъ еще тогда, повидимому, передаль Тютчеву свою мысль, которую тотъ и вполнъ одобрялъ.

Дальнъйшее содержаніе записки выясняеть, какъ достичь этой цъли, и тутъ уже довольно ясно указывается на необходимость правительственнаго органа печати. Стараясь выяснить, на какихъ условіяхъ "правительство могло бы считать себя въ правъ проявлять подобное вліяніе на умы", Тютчевъ пишеть:

"...Прежде всего следуетъ взять страну, какъ она есть въ настоящую минуту, погруженную въ весьма тягостныя и законныя умственныя заботы, между своимъ прошлымъ (правда, изобилующимъ указаніями, но и многими опытами, приводящими въ уныніе), и своимъ будущимъ, преисполненнымъ загадочности.

"Затыть слыдовало-бы, по отношенію кы государству, прійти кы тому сознанію, кы которому обыкновенно приходять сы такимы трудомы родители относительно выростающихы на ихы глазахы дытей, а именно: что настаеть возрасть,
когда мысль тоже мужаеть и желаеть. чтобы ее признавали таковою. Такимы образомы, для того, чтобы пріобрысти нады умами, достигшими зрылости,
то правственное вліяніе, безы котораго нельзя помышлять о возможности руководить ими, слыдовало бы прежде всего вселить вы нихы увыренность, что по всымы
великимы вопросамы, которые озабочивають и волнують ныны страну, вы высшихы
слояхы правительства существуюты если и не совсымы готовыя рышенія, то по
крайней мырі, строго-сознанныя убыжденія и своды правиль, во всыхы своихы
частяхы согласный и послыдовательный.

<sup>1)</sup> О какомъ "выраженномъ намъреніи" еще въ 1857 г. говорить Тютчевъ—къ сожальню, неизвъстно. Во всякомъ случать можно сказать увъренно, что здъсь онъ сильношибается: такія намъренія никогда не могли встръчаться всей литературой единодушно.

"Понятно, что не слъдуетъ дозволять обществу вмѣшиваться въ обсужденія государственнаго совѣта или опредълять, совмѣстно съ печатью, программу дъйствій правительства. Но было бы весьма существенно, если бы правительство было само настолько убъждено въ своихъ идеяхъ, настолько проникнуто своими собственными убъжденіями, чтобы ощущать потребность проявить ихъ вліяніе и дать имъ проникнуть, какъ элементу возрожденія, какъ новой жизни, въ самую глубь народнаго сознанія. Было бы необходимо, въ виду такихъ затрудненій насъ удручающихъ, чтобъ правительство сознало, что безъ этой искренней связи съ дъйствительною душою страны, безъ полнаго и совершеннаго пробужденія всѣхъ ем правственныхъ и умственныхъ силъ, безъ ихъ добровольнаго и единодушнаго содѣйствія при разрѣшеніи общей задачи,—правительство, предоставленное собственнымъ своимъ силамъ, не можетъ совершить ничего, столько же пзвнѣ, какъ и внутри, столько же для своего блага, какъ и для нашего.

"Однимъ словомъ, слъдовало бы всъмъ, какъ обществу, такъ и правительству, постоянно говорить и повторять себъ, что судьба Россіи уподобляется кораблю, съвшему на мель, который никакими усиліями экипажа не можетъ быть сдвинуть съ мъста, и лишь только одна приливающая волна народной жизни въсостояніи поднять его и пустить въ ходъ.

"Вотъ, по моему миѣнію, во имя какого принципа и какого чувства правительство могло бы овладѣть умами и сердцами и, такъ сказать, принять ихъ въ свои руки и вести куда ему угодно. За этимъ знаменемъ опи послѣдовали бы всюду.

"Считаю излишнимъ говорить, что я вовсе не желаю для этого обратить правительство въ проповъдника, возводить его на каоедру и заставлять его произносить поученія передъ безмолвною толною. Ему слъдовало бы сообщить свой 
духъ, а не свое слово, той прямодушной пропагандъ, которая творилась бы подъ 
его сънью. И такъ какъ, если желаешь убъдить людей, первымъ условіемъ усиъха 
служитъ умѣнье возбудить ихъ вниманіе къ вашимъ словамъ, то весьма понятно, 
что эта спасительная пропаганда для своего успъха должна не только не стъснять 
свободу преній, но, напротивъ, стремиться къ тому, чтобы свобода эта была настолько искренна и серьезна, насколько состояніе страны можетъ это дозволить. 
Притомъ нужно-ли въ сотый разъ повторять слъдующее столь очевидное положеніе: что ст наше время вездю, идо свобода преній не существуеть въ довольно обширных размърахъ, ничто невозможно, ръшительно ничто въ 
нравственномъ и умственномъ смыслю?"

Казалось бы, послъднія слова не оставляють сомнѣнія въ стремленіи Тютчева къ свободѣ слова, а между тѣмъ, дальше, видя необходимость точнѣе опредълить, что нужно подразумѣвать подъ "достаточною мѣрою свободы относительно преній", онъ вдругъ заявляетъ:

"Я даже не питаю особенно враждебнаго чувства къ цензуръ, хотя она въ эти послъдніе годы тяготъла надъ Россіей, какъ истинное общественное бъдстве. Признавая ея своевременность и относительную пользу, я главнымъ образомъ обвиняю ее въ томъ, что она, по моему мнънію, вполнъ неудовлетворительна для настоящей минуты, въ смыслъ нашихъ дъйствительныхъ нуждъ и дъйствительныхъ интересовъ".

Такихъ и еще большихъ противоръчій, какъ видитъ читатель, въ запискъ не мало, но тъмъ-то она и дорога, какъ документъ, тъмъ-то и характерна,

что вводитъ насъ въ курсъ понятій далеко не заднихъ людей того времени, задѣтыхъ маховикомъ бюрократическаго гиганта. Дальше ихъ будетъ тоже достаточно:

"...До твхъ поръ, покуда правительство у насъ не измѣнитъ совершенно, во всемъ складѣ своихъ мыслей, своего взгляда на отношенія къ нему печати, покуда оно, такъ сказать, не отрѣшится отъ этого окончательно, до тѣхъ поръ пичто поистинѣ дѣйствительное не можетъ быть предпринято съ нѣкоторыми основаніями успѣха, и надежда пріобрѣсти вліяніе на умы съ помощью печати, такимъ образомъ направляемой, оставалась бы постояннымъ заблужденіемъ.

"А между тъмъ, слъдовало бы принять на себя ръшимость взглянуть на вопросъ, каковъ онъ есть, какимъ сдълали его обстоятельства. Нельзя предполагать, чтобы правительство не озабочивалось весьма искрепно явленіемь, возникшимъ итеколько лътъ тому назадъ и стремящимся къ такому развитію, котораго значение и послъдствія никто въ настоящую минуту предвидъть не можеть. Вы понимаете, что я разумью подъ этимъ основание русской печати за границей, внъ всякаго контроля нашего правительства. Это явление безспорно важное, и даже весьма важное, заслуживающее самаго глубокаго вииманія. Было бы безполезно скрывать уже осуществившіеся усп'яхи этой литературной пропаганды. Намъ извъстно, что въ настоящую минуту Россія наводнена этими изданіями, что они переходять изъ рукь въ руки съ величайшею быстротою въ обращеніи, что ихъ съ жадностью домогаются и что они уже проникли, если и не въ народныя массы, которыя не читають, то, по крайней мъръ, въ весьма низкіе слои общества. Съ другой стороны, нельзя не сознаться, что за исключеніемъ мітрь положительно-стіснительныхь и тиранническихь было-бы весьма трудно существеннымъ образомъ воспрепятствовать какъ привозу и распространенію этихъ изданій, такъ равно и высылкть за границу рукописей, предназначенныхъ къ ихъ поддержкъ. Итакъ, ръшимся признать истинные разиъры, истинное назначение этого явления: это просто отмина цензуры, но отмина ея во имя вреднаго и враждебнаго вліянія и, чтобы лучше быть въ состояніи бороться съ нимъ, постараемся уяснить себъ, въ чемъ заключается его сила и чему оно обязано своими успъхами. До сихъ поръ по поводу ръчи о заграничной русской печати, разумъются только изданія Герцена. Какое значеніе имъетъ Герценъ для Россіи? Кто его читаетъ? Ужели его соціальныя утопіи и его революціонные происки привлекають къ нему ся вниманіе? Но среди читающихъ его людей съ нъкоторымъ умственнымъ развитіемъ найдутся-ли двое на сто, которые бы относились серьезно къ его ученію и не считали оное болье или менъе невольною мономанією, имъ овладъвшею? На дняхъ меня даже увъряли, что нъкоторыя личности, заинтересованныя въ его успъхъ, очень искренно убъждали его откинуть подальше эту революціонную оболочку, чтобы не ослабить вліянія, которое они желали бы упрочить за его изданіемъ. Не доказываеть-ли это, что газета Герцена служить для Россіи выраженіемъ чего-то совершенно иного, чёмъ исповедуемыя ся издателемъ доктрины? Для чего же скрывать отъ себя, что именно ему даетъ значение и доставляетъ вліяние именно то, что онг служить для нась представителемь свободы сужденія, правда, на предосудительныхъ основаніяхъ, исполненныхъ непріязни и пристрастія, но тёмъ не менфе настолько свободныхъ (отчего въ томъ не сознаться?), чтобы вызывать на состязаніе и другія мивнія, болве разсудительныя, болве умврепныя и некоторыя

изъ нихъ даже положительно разумныя. И теперь, какъ скоро мы убъдились, въ чемъ заключается тайна его силы и вліянія, намъ не трудно опредълить, какого свойства должно быть оружіе, которое мы должны употребить для противодъйствія ему. Очевидно, что газета, готовая принять на себя подобную задачу, могла бы разсчитывать на извъстную долю успъха лишь при условіях своего существованія, нъсколько подходящих ку условіяму своего противника. Вашему доброжелательному благоразумію предстоить рішить, возможны - ли подобныя условія въ данномъ положеніи, вамъ лучше меня изв'єстномъ, и въ какой именно мітр они осуществимы.

"Везъ малъйшаго сомнънія, издатели не имъли бы недостатка ни въ талантахъ, ни въ усердіи, ни въ искреннихъ убъжденіяхъ; но стекаясь на призывъ, къ нимъ обращенный, они пожелали бы прежде всего быть убъжденными, что они призываются не къ полицейскому труду, а къ дълу, основанному на довъріи, и потому они сочли бы себя въ правъ требовать для себя той доли свободы, которую предполагаетъ и вынуждаетъ всякое дъйствительно серьезное и существенное преніе.

"Благоволите взвъсить, въ какой мъръ тъ вліятельныя лица, которыя приняли бы на себя основаніе подобнаго изданія и покровительство его успъхамъ, согласились бы закръпить за нимъ извъстную долю свободы ему необходимую; и не пришли-ли бы они быть можеть йз убъжденію, что изъ благодарности за оказанную поддержку и изъ особеннаго чувства уваженія къ своему привиллегированному положенію, это изданіе, на которое они отчасти смотръли бы какъ на свое собственное, было бы обязано соблюдать еще большую сдержанность и умъренность, чтомъ всть другія изданія въ государствт".

Этого конца читатель меньше всего, конечно, ожидаль отъ человъка, самостоятельно проектировавшаго создание правительственнаго органа... Опять-таки, характерное противоръчие, какъ результатъ борьбы бюрократа съ человъкомъ, знающимъ, что такое значитъ бить противника, не могущаго защищаться на глазахъ тъхъ же зрителей...

И туть же, сейчась же въ заключение своего письма Тютчевъ говоритъ: "приведение въ дъйствие того проекта, который вамъ угодно было сообщить мнъ, казалось бы хотя и не легкимъ, но возможнымъ, если бы всю мнюния, всю честныя и просвищенныя убъждения импли право образовать изъ себя, открыто и свободно, умственную и преданную дружину на служение личнымъ вдохновениямъ государя!" 1).

На Горчакова конецъ письма произвель, повидимому, впечатлѣніе, потому что плань объ изданіи правительственной газеты имъ быль уже оставленъ. Зато начали хлопотать и думать другіе. Напримѣръ, въ дневникѣ гр. П. А. Валуева подъ 25 января 1859 г. находимъ: "Былъ у кн. Горчакова для сообщенія ему давно занимающей меня мысли объ изданіи журнала, который бы могъ противодъйствовать нынѣшнимъ тенденціямъ всѣхъ нашихъ періодическихъ изданій. Былъ съ тѣмъ, что дамъ ходъ этому предположенію, если застану кн. Горчакова, — и отложу дѣло, если не застану. Я его не видалъ: слѣдовательно, дѣло отложено «2).

Но въ то время, когда Валуевъ недостаточно энергически преслъдовалъ свою мысль, просто, въроятно, потому, что, въ качествъ директора департамента

¹) "Рус. Архивъ", 1873 г., I, 620—632. Переводъ автора. Курсивъ мой. "Рус. Старина", 1891 г., VIII, 269.

министерства государственныхъ имуществъ, онъ не чувствовалъ еще подъ собою сильно укрвиленной ночвы для активной роли въ этомъ органв, - Никитенко не дремалъ. Въ мав онъ снова имълъ случай представиться государю (благодаря награжденію лентой).

- "- Благодарю васъ, -- сказалъ государь и мнв съ привътливою улыбкою. --Занимаетесь вы вашимъ трудомъ?
  - Занимаюсь, ваше величество, отвъчаль я.
  - Какъ скоро вы надъетесь кончить?
- Я надъюсь лътними мъсяцами кончить планъ, а съ новаго года можно будетъ начать самое изданіе.

"Онъ съ новою улыбкою поклонился и обратился къ другимъ" 1).

А трудъ, дъйствительно, былъ не изъ легкихъ. Создать большую газету вообще трудно, а такую, которая должна стать "либеральной", но исходить изъ бюрократическихъ кабинетовъ-и особенно.

Прежде всего — вто будутъ сотрудники? Никитенко надъ этимъ думалъ не мало. "Главное затрудненіе— гдъ достать людей и довольно талантливыхъ, и довольно благородныхъ (!!), и довольно благоразумныхъ, которые поняли бы, что среди современныхъ стремленій можно и должно, не клонясь ни въ ту, ни въ другую сторону, твердо стоять на почвъ собственныхъ безкорыстныхъ убъжденій; что намъ еще рано думать о радикальныхъ переворотахъ, что много хорошаго еще возможно на постепенномъ пути къ нимъ, что наша безалаберность и политическая незрълость еще не въ состояни теперь же, сейчасъ, вынести полнаго разрыва съ сильною, сосредоточенною властью? А не найдя такихъ людей, можно-ли выполнить и мой планъ?" 2).

такими сотрудниками Никитенко отправляется Въ поискахъ за Москву, — но — "литераторовъ лътомъ въ Москвъ мало, а тъ, которыхъ я видълъ случайно, къ дълу не относятся" 3)... Послъ такихъ неудачъ, послъ возведенія неизвъстно для какихъ жильцовъ выстроеннаго, совершенно темнаго дома, онъ впадаеть въ первые признаки отчаянія — въ неувъренность и малодушіе: "главное, у меня нътъ помощниковъ. Такъ называемые, передовые умы наши до того вражлебны правительству, что и на меня даже смотрять холодно; не потому, говорять они, чтобы сомиввались въ чистотв моихъ намвреній, а потому, что я будто бы содъйствую задержив кризиса" 4).

Но такъ или иначе, планъ изданія газеты, состоящей изъ нѣсколькихъ литераторовъ и другихъ "компетентныхъ лицъ" и личнаю состава комитета по дъламъ книгопечатанія, быль внесенъ въ послідній для надлежащаго обсужденія.

19 іюня положено было приступить къ чтенію проекта. Тимашевъ быль въ

отпуску.

"Чтеніе действительно начато. И воть я опать наткнулся на замечанія, которыхъ уже больше не ожидаль; напримфръ, что общественнаго мнънія у насъ нътъ, да едва-ли оно и возможно; что толки, какіе мы ежедневно слышимъ и читаемъ въ журналахъ, не составляють его и т. д. Это говориль графъ Адлер-

 <sup>&</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г. X, 169.
 Ibidem, 173.
 Ibidem, 176.
 Ibidem, 178.

бергъ. Ему возражалъ Мухановъ и, надо сказать, довольно умно и удачно. Откуда набрался этихъ понятій графъ—не понимаю... Мы прочитали немного, а все разсуждали и спорили, такъ что изъ этого засъданія ничего путнаго не вышло. Для меня, однако, оно было очень важно. Я вижу, что мню надо измюнить мою тактику. Я думалъ дъйствовать прямо, силою истины, но мы стоимъ не на одинаковой почвъ и надо маневрировать. Мнъ хотълось разъяснить имъ вещи, чтобы они пришли сами къ извъстнымъ убъжденіямъ,—теперь надо, чтобы они приняли ихъ противъ воли. Они и примутъ ихъ, если не захотятъ опустить руки и предоставить все судьбъ 1).

И дъйствительно, черезъ мъсяцъ проекть газеты комитетомъ былъ одобренъ, конечно, не безъ споровъ въ родъ бывшихъ въ первое засъданіе. Помощью переговоровъ отдъльно съ членами, объдовъ у гр. Адлерберга и т. п., Никитенку удалось провести свой планъ въ цълости. Къ сожалънію, мнъ нигдъ не удалось

найти его въ деталяхъ и потому приходится на этомъ и закончить.

## Проекть устава о цензуръ Ковалевскаго и его судьба.

Теперь, въ виду большей ясности послѣдующей дѣятельности комитета по дѣламъ книгопечатанія, намъ нужно сдѣлать небольшое отступленіе.

Мы уже знаемъ, что государь приказалъ Ковалевскому заняться продолженіемъ начатой еще при Норовъ переработкой цензурнаго устава и что работа эта была поручена, еще въ мартъ 1858 г., Никитенку. По окончаніи имъ она перешла въ министерство, и оттуда 8 мая 1859 г. проектъ устава былъ представленъ въ государственный совътъ. Оказалось, что въ томъ видъ, въ какомъ проектъ былъ представленъ, онъ совершенно не являлся новостью, а почему Ковалевскій здѣсь сильно уступилъ реакціонной партіи—и до сихъ поръ непонятно. Такой проектъ можно было представить давно и пропущенный имъ, ради политики, срокъ, совершенно былъ ненуженъ. Помощь Княжевича уже не требовалась. Въ проектъ были всецъло возстановлены общія начала устава 1828 года, частью воскресала и чугунная шишковщина.

Для примъра укажу на исключеніе выраженій "явный" смыслъ рѣчи и тольованіе ея "въ дурную сторону" изъ статьи 6, обязывавшей цензора читать только написанное, а не подразумѣваемое между строкъ. Такое реакціонное измѣненіе ст. 6 устава 1828 года Ковалевскій объясняль такъ: "эти слова даютъ постоянный поводъ къ нападкамъ на дѣйствія цензуры, между тѣмъ какъ во многихъ случаяхъ, независимо отъ явной цѣли сочиненія, можеть существовать другая, условная или подразумѣваемая, но для всѣхъ или для многихъ понятная; а цензоръ, не долженствуя толковать въ дурную сторону сочиненія, не долженъ толковать оное насильственно и въ хорошую, тамъ, гдѣ предосудительность статьи хотя и прикрытая, но нестолько, чтобы ускользала отъ вниманія читателей 2).

Не менъе характерны для проекта и слъдующія статьи.

"11. Разсужденія о потребностяхъ и средствахъ къ улучшенію какой-либо отрасли государственнаго хозяйства или администраціи въ Имперіи, если объ-

1) Ibidem, 174—175,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Объяснительная записка къ проекту новаго устава о цензурѣ 1859 г.", 7.

меняются блогонамфренно и безъ порицанія настоящаго порядка, а равно изложенія обнародываемыхъ правительствомъ постановленій, съ цълью уяснить ихъ, или указать удобнъйшіе способы къ ихъ примъненію, допускаются не иначе, однакожъ, какъ послѣ предварительнаго разсмотрѣнія со стороны тѣхъ министерствъ или главныхъ управленій, до коихъ, по содержанію своему, они пепосредственно будутъ относиться. Общія же теоретическія сужденія о разныхъ вопросахъ и улучшеніяхъ, касающихся гражданскаго быта, примънимыя вообще къ разнымъ странамъ и народамъ, разсматриваются прямо общею цензурою министерства народнаго просвъщенія. Въ такихъ случаяхъ она наблюдаетъ, чтобы разсужденія сіи не излагались съ цѣлью оснаривать существующія уже постановленія правительства, или противопоставлять имъ теоретическія начала, прямо подрывающія правительственный авторитетъ. Вообще же цензура не допускаетъ противъ существующихъ въ государствъ учрежденій выраженій экелиныхъ, язвительныхъ и насмъшливыхъ".

"20. Такъ какъ сатира въ изображеніи человіческихъ пороковъ и слабостей, для олицетворенія ихъ, заимствуетъ неріздко нравы и характеры изъ круга разныхъ государственныхъ сословій, то цензура обязана наблюдать, чтобы въ сочиненіяхъ этого рода не было ничего оскорбительнаго для самихъ сословій. Но она не должна считать оскорбленіе какого-либо изъ сихъ посліднихъ, если принадлежащее къ нему вымышленное лицо въ романі, повісти, комедіи выставлено въ смішномъ видів безъ указаній, однако, и намековъ на такую испорченность духа и нравовъ сословія, изъ коихъ слідовало бы, что иныя лучшія явленія въ немъ невозможны. Вообще сатирів дозволяется нападать на пороки, какъ на явленія случайныя, возомжныя по естественному ходу діль человіческихъ, во всякомъ сословіи; но отнюдь не дозволяется колебать уваженія, по праву сему сословію принадлежащаго, и выставлять предосудительные случаи въ видів немобіжныхъ слідствій его сущности и учрежденія.

"Примъчаніе. Цензура, допуская вообще сочиненія сатирическія, должна устранять все, въ чемъ можетъ выражаться насквиль. Отлачительныя черты сатиры заключаются въ томъ, что она изображаетъ типъ или виды характеровъ и лицъ, тогда какъ пасквиль, даже тщательно прикрытый отсутствіемъ указанія именъ, мъсть и т. п., носитъ на себъ признаки изображенія индивидуальнаго мъстнаго").

Приведеннаго вполнъ, конечно, достаточно, чтобы оцънить, какъ безличенъ былъ Ковалевскій подъ давленіемъ реакціонеровъ, какъ онъ исказилъ проектъ Никитенка, гораздо болье либеральный и благожелательный для литературы.

Въ государственномъ совътъ проектъ быль встръченъ совершенно неожиданно для Ковалевскаго: его нашли... стъснительнымъ сверхъ мъры и потребностей...

Предсёдатель департамента законовъ, гр. Д. Н. Блудовъ, никогда не отличавшійся либерализмомъ—и тогда, когда онъ писалъ "донесеніе" о декабристахъ, и когда былъ близокъ къ смерти, спустя почти сорокъ лѣтъ, — объяснилъ въ своемъ отзывъ, что "отдавая полную справедливость замъченному въ проектъ новаго цензурнаго устава стремленію къ постепенному освобожденію умственнаго въ Россіи развитія отъ тъхъ стъсненій, которыя, особенно съ 1848 г., считались отъ

<sup>1)</sup> lbidem; курсивъ въ послъднемъ примъчаніи подлинника.

роятно 1), по тогдашнимъ обстоятельствамъ, необходимыми, онъ полагаетъ, что нынъ наступило уже время для совершенной ихъ отмъны и для возвращенія къ тъмъ началамъ, на коихъ былъ основанъ цензурный уставъ 1828 года".

Вирочемъ, не "несовершенная отмъна" николаевскихъ стъсненій была причиной отринательнаго отношенія Блудова къ проекту вообще. Я привелъ эти слова его отзыва просто для оттёненія боязливости министра просвещенія, на котораго возлагались надежды. Основныя соображенія автора "донесенія слёдственной комиссіи" были иныя:

"Въ заключение гр. Блудовъ считаетъ необходимымъ указать на то общее висчатлъніе, которое можетъ произвести изданіе предполагаемаго новаго устава о цензуръ, какъ у насъ, такъ и внъ предъловъ нашего отечества. Въ проектъ онаго находятся неподлежащія никакому сомнічнію улучшенія въ сравненіи съ дівйствующими нынъ правилами<sup>2</sup>); но сіи улучшенія разстяны въ разныхъ частяхъ, или статьяхъ, проекта, между твиъ, какъ въ другихъ повторяются почти буквально изданныя посль 1848 г. узаконенія, изъ коихъ иныя, быть можетъ, и были, но только въ свое время, нужны, другія даже и тогда, а и того менье нынь, можно признать необходимыми. Посреди правиль сего рода, тъ статьи проекта, уставъ улучшенія, могуть ускользкоихъ постановленія суть истинныя въ нуть отъ общаго вниманія, а недоброжелательные дёятели заграничной журналистики поспешать симъ воспользоваться, чтобъ выставлять намеренія нашего правительства въ превратномъ совершенно вид'в, и осыпать его незаслуженными укоризнами. Вообще, по мнънію графа Блудова, не должно безъ необходимости, касаться вопроса столь щекотливаго въ наше время, какъ узаконенія о книгопечатанія, возбуждая чрезъ то враждебныя декламація, могущія заглушить отзывы просвъщенной благодарности, которыхъ правительство наше въ правъ ожидать за покровительство истинно изящной и ученой литературы и защиту оной отъ легкомысленныхъ или зловамъренныхъ нападеній. Принимая все сіе въ надлежащее уваженіе, статсъ-секретарь гр. Блудовъ не можетъ не опасаться, что изданіе новаго вполна цензурнаго устава въ томъ вида, какъ онъ предполагается, будетъ несвоевременно. По мижнію его, будеть удобиже ограничиться, по крайней мжрж на сей разъ, возстановленіемъ д'яйствія устава 1828 г." 3).

Итакъ, соображенія чистой политики были поставлены во главу угла зрънія на новый проекть.

Члены департамента законовъ вполнъ присоединились къ "весьма сильнымъ и совершенно справедливымъ" доводамъ Блудова и, кромъ того, нашли, что вообще постановленія цензуры — "по самой сущности своей, никакъ не могуть быть высказаны вполнъ въ буквъ закона и, по необходимости, должны ограничиться одними краткими правидами, открывающими возможность къ всестороннему примъненію; усилить же цензурный надзоръ возможно только мърами администра-

<sup>1)</sup> Въ этомъ словъ заключается самый кульминаціонный пунктъ его "либерализма", съ точки зрвнія котораго онъ находиль уставъ Ковалевскаго расширяющемъ умственное развитіе страны...

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Рекомендую эти знаменательныя слова признанія особенному вниманію тахъ, которые, подобно Тютчеву, и теперь еще воображають, что съ 19 февраля 1855 года наша литература вдругь была облагод тельстворана. Что такое уставъ Ковалевскаго—извъстно, а оказывается, что это были все еще улучшенія... <sup>8</sup>) "Матеріалы etc.", I, 340—343.

тивными, соотвътственно временнымъ требованіямъ, ибо какъ бы ни были хороши законы и уставы, но весь усиъхъ ихъ будетъ зависъть отъ правильнаго и бдительнаго надзора за исполнителями и отъ выбора сихъ исполнителей. Всякое стремленіе составить такой полный уставъ цензуры, который исчерпываль бы самыя мельчайшія подробности, неизбъжно имъло бы послъдствіемъ то, что рама цензурныхъ запрещеній обставится такими ръзкими опредълительными чертами, что все, сколько-нибудь изъ нея выступающее, должно будетъ, въ противность намъренію законодателя, окружать препонами дъйствія цензуры, возрождая чрезъ то безпрерывные вопросы и состязанія. Уставъ для надзора за книгопечатаніемъ, ет которомъ оглашались бы всенародно всть виды и нампренія правительства, точно также невозможенъ, какъ и гласный уставъ для высшей полиціи, надзирающей за направленіемъ мыслей и мнъній" 1).

Таковъ быль взглядъ на законъ о печати нашего высшаго законодательнаго учрежденія... Разсмотрѣніе проекта въ присутствіи Блудова и Ковалевскаго общимъ собраніемъ государственнаго совѣта было отсрочено до осени 1859 г., а затѣмъ и вовсе отложено, благодаря рапорту гр. Адлерберга 2-го на имя предсѣдателя совѣта, графа Орлова, отъ 15 сентября, изъ Орла, въ которомъ сообщалось, что "нынъ государю императору благоугодно, чтобы разсмотрѣніе сего устава было отложено впредь до высочайшаго повелѣнія". Ковалевскому проектъ былъ возвращенъ <sup>2</sup>).

Заявленіе комитета о своей безполезности. Сліявіе его съ главнымъ управленіемъ цензуры.

Возвращаюсь къ комитету по дъламъ книгопечатанія.

Никитенко хорошо понималь, какъ мало еще можно положиться на одобреніе комитетомь проекта газеты; какъ комитеть изъ Адлерберга, Муханова и Тимашева, послѣ нѣкоторыхъ высказанныхъ ими по этому поводу меѣній и взглядовъ, мало могъ подходить для первой роли въ редакціонномъ комитетъ. И вотъ у него рождается новый планъ: упразднить комитетъ и этимъ вынуть палку изъ колеса одушевлявшей его правительственной газеты. Но какъ это сдѣлать? Конечно, не торопясь, тонко, политично.

Прежде всего надо убъдить Муханова, какъ самаго рьянаго сторонника активныхъ дъйствій на манеръ комитета 2 апръля 1848 г., что комитеть, по своему положенію и необходимости подчиниться волъ государя о непримъненіи сильныхъ мъръ, не можетъ удовлетворять собственному назначенію. Дъло велось такимъ образомъ съ мъсяцъ, а поддержка неподозръвавшихъ интриги Адлерберга и Тимашева гарантировала успъхъ. "Наконецъ, — читаемъ въ "Дневникъ" подъ 27 сентября, бездъйствіе его (Муханова) утомило, и въ одномъ изъ засъданій онъ горячо выразилъ мысль, что намъ ничего не остается дълать, какъ слиться

<sup>1)</sup> lbidem, 345. Курсивъ мой.
2) lbidem., 347—349. Не могу кстати не отмътить существенную ошибку г. Скабичевскаго. Неуспъхъ проекта Ковалевскаго овъ объясняетъ (стр. 445 его книги) недостаткомъ самого проекта, не сдълавшаго ничего существеннаго для улучшенія положенія печати. Подобныя ошибки, происходящія отъ ни на чемъ ровно неосновавнаго убъжденія въ прогрессивныхъ стремленіяхъ тогдашней бюрократій, всобще не ръдки; эту же собственно нельзя бы было сдълать, если бы только заглянуть въ указиваемый мною источникъ, совершенно не знакомый г. Скабичевскому.

съ министерствомъ народнаго просвъщенія. Этого только я и ждалъ. Вся моя стратегія къ этому и вела. Но я не хотёль отъ себя высказывать этой мысли... Теперь я употребиль всю мою діалектику, чтобы поддержать это благое намізреніе, и въ слудующее же засуданіе прочиталь уже приготовленный мною проекть превращенія комитета въ главное управленіе цензуры, подъ предсъдательствомъ министра народнаго просвъщенія. Онъ одобрень, прочитань посл'яднему, снова одобренъ, и сегодня, 27 числа, я везу его въ Тимашеву для представленія государю черезъ графа Адлерберга. Въ засъданія главнаго управленія допущены цензора и литераторы. Я крыпко боялся, что это встрытить сопротивление, особенно допущение литераторовъ. Но я заранъе мъру эту оградилъ такими доводами и причинами, что сопротивленія не было" 1).

Въ основу проекта были положены централизація и сближеніе цензурной власти съ цензорами и литераторами. Такимъ образомъ "нравственное воздъйствіе" еще не устранялось. Все было направлено къ тому, чтобы не "поссорить правительство съ общественнымъ мевніемъ" и "не усилить печать заграничную". Но вийсти съ тимъ комитету "оставлена одна тинь значенія, и то, если министръ немного понатужится, то можеть и совершенно его сломить, въ чемъ, вирочемь, кажется, нъть особенной надобности: онь окончательно будеть обезси-

23 октября послё заключительнаго обсужденія этого проекта Ковалевскимъ, Адлербергомъ, Тимашевымъ и Никитенкомъ, рѣшено было представить государю докладъ, написанный, конечно, директоромъ-дълопроизводителемъ. Не могу здъсь не отмътить курьезной роли министерства просвъщенія: оно могло только ноглощать въ себъ всв посторонние наросты (припомните комитетъ 2 апръля), но не имъло силь совершенно отъ нихъ освобожлаться...

И докладъ этотъ настолько интересенъ, что я приведу его подробно.

"Поставленный неофиціальнымъ положеніемъ внѣ общей системы правительственныхъ учрежденій и въ то же время обязанный участвовать въ решеніи бажнъйшихъ вопросовъ общественныхъ, именно вопросовъ умственныхъ, комитетъ долженъ былъ затрагивать самыя щекотливыя стороны администраціи, общественнаго мнънія и печати, что дало ему видъ какого-то чрезвычайнаго, контролирующаго и, по его уединенности, видъ устрашающаго постановленія, нестотря на употребленные имъ всевозможные способы къ отстранению всякихъ поводовъ къ подобному взгляду. Цензоры, подчиненные другому начальству, и естественно съ нимъ однимъ исключительно поставленные во всъ обычныя служебныя отношенія, теперь, въ кругу своихъ дъйствій, увидъли новую власть, коей указаній не могли не считать для себя вполнъ обязательными, - что къ затрудненіямъ, и безъ того обременяющимъ отправление ихъ должности, прибавило новыя, обыкновенно являющіяся тамъ, гдв однимъ двломъ распоряжаются двв власти. Литераторы, кромъ вліянія обыкновенной цензуры, опасаясь от новаго учрежденія стъснительнаго для себя сторонняго вмъшательства, уклонились отг всяких съ нимъ сношеній. Съ первыхъ же дней своего существованія, комитетъ ощутиль невыгодныя посл'ядствія возбудившихся такимъ образомъ недоразум'яній

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Рус. Старина", 1890 г., X, 178—179. <sup>2</sup>) Ibidem, 181.

и сталь во какое-то странное положение во средь, идь ему надлежало дъйствовать. Почти всеобщее нерасположение быстро устремилось навстръчу первыхъ шаговъ его, и какъ моральное вліяние въ дълахъ, возложенныхъ на комитетъ, составляло одно изъ первыхъ условій успъха, то, при этихъ непреодолимыхъ препятствіяхъ къ пріобрътению такого вліянія, дальныйшая дыятельность комитета сдылалась не только затруднительною, но прямо невозможною.

"Главная причина невыгоднаго положенія комитета состоить въ томъ, что онъ, какъ отдёльное правительственное учрежденіе, призванное дъйствовать на ходъ и направленіе печати, на подобіе французскаго Bureau de la presse, оказался несовмъстнымъ съ порядкомъ вещей, гдѣ существуетъ цензура предупредительная".

Обращаясь затёмъ къ разбору существовавшихъ цензурныхъ учрежденій, записка такъ выражала свое о нихъ мнёніе:

"Администрація цензуры лишена правильнаго устройства. Ей недостаеть главныхъ необходимыхъ качествъ всякой правительственной силы самостоятельности и сосредоточенности. Каждое управление имъетъ свой опредъленный кругъ двиствій, и своимъ служебнымъ назначеніемъ ограждено отъ всякаго посторонняго вмѣшательства въ свои распоряженія; одна цензура от него не изъята и служить предметомь самыхь разнородныхь и даже противоположныхь домогательства и требованій, тымь болье затруднительныхь, что за ними неръдко возбуждается и вопросъ о принятіи какой-либо мъры, которая не всегда согласуется съ общимъ ходомъ цензурныхъ делъ. У цензуры есть своя спеціальпость, своя, такъ сказать, техника, какъ во всякомъ правительственномъ кругу. Она должна дъйствовать не по случайнымъ взглядамъ и соображеніямъ, а въ одномъ опредъленномъ направлении, обнимающемъ и соглашающемъ многоразличные и самые сложные интересы общества; и нельзя, чтобы каждый отдёльный случай вводиль въ кругъ ея новаго судью съ его понятіями и взглядами на вещи, можеть быть, не лишенными основанія съ его точки зранія, но неварными въ отношени къ целой системе, которой должны следовать цензора. Въ последнее время установлено правило обращаться къ разнымъ въдомствамъ за разръщеніемь по литературнымь произведеніямь, коихь содержаніе касается предметовь ихъ управленія. Такимъ образомъ неръдко одно и то же сочиненіе должно проходить несколько отдельных цензурь, не освобождаясь въ то же время отъ разсмотрвнія цензуры общей. Кромп того, что этот порядок чрезвычайно ственителень для литераторовь, онъ подвергаеть цензуру весьма вредному раздробленію, которое, съ одной стороны, лишаеть ее всякой системы, единства и последовательности, а съ другой — ослабляетъ цензурную ответственность, ибо каждое изъ лицъ, разсматривающихъ одно и то же сочинение, естественно, надвется на другое, и въ случав недосмотра или опибки, всегда имветь поводъ обратить вину на своего товарища, чему и были неоднократные примъры. Вообще двухлётній опыть 1) доказаль уб'ёдительно несостоятельность сей мёры, которая, кромв вышеозначенныхъ неудобствъ, доселв ничего не произвела.

"Комитетъ по дъламъ книгопечатанія, имъя въ виду всъ вышеизложенныя обстоятельства и соображенія, находя, ито вт настоящемт своемт видъ и ст

<sup>1)</sup> Спеціальные цензора учреждены, какъ уже было сказано, 25 января 1858 года.

тьми средствами, какія ему даны, онз лишенз возможности выполнить свого высокую задачу, и наконець, убъжденный въ топъ, что благоустроенная цензура есть одно изъ главныхъ условій усивха въ дёлё, на него возложенномъ, признаеть необходимыми измѣненія, какъ въ своемъ собственномъ устройствѣ, такъ и въ цензурѣ вообще. Измѣненія сіи, по его мнѣнію, должны бы состоять въ слѣдующихъ положеніяхъ:

"1) Оставаясь въ настоящемъ своемъ составъ, комитетъ соединяется съ главнымъ управленіемъ цензуры, съ которымъ онъ и образуетъ главную и высшую въ имперіи цензурную власть. Комитету предоставляется обсуживать вев высшіе вопросы относительно направленія идей въ государствт, во встхъ проявленіях вих во печати, и относительно цензуры свои соображенія, по предварительному соглашенію съ министромъ народнаго просвъщенія, вносить въ главное управленіе цензуры для окончательнаго решенія и принятія нужныхъ меръ. Ему будеть также принадлежать и непосредственное наблюдение по редакции предполагаемаго печатниго правительственнаго органи, или газеты. Такимъ образомъ, стремясь оказывать государству по высшимъ вопросамъ, относительно печати, ту пользу, какую въ состояни онъ приносить по духу своего учреждения и составу, онъ, чрезъ свое соединение съ главнымъ управлениемъ цензуры, получаетъ дъятельное офиціальное участіе въ самыхъ мърахъ, какими осуществляются всъ виды правительства по дъламъ печати и цензуры. За симъ сама собою отмъняется обязанность комитета имъть непосредственныя сношенія съ цензорами и литераторами".

Опуская 2, 3, 4 и 5 пункты, въ которыхъ детализируется устройство главнаго управленія, а въ 3-мъ предлагается и уничтожить спеціальную цензуру,—при-

веду два последніе:

"6) Для достиженія въ цензурё возможной послёдовательности и правильнаго систематическаго движенія и для сближенія цензоровъ съ руководящею и направляющею цензурною властію, они, по мёрё надобности, приглашаются въ засёданія главнаго управленія цензуры. Здёсь сообщаются имъ, для руководства и сразумленія ихъ, виды правительства, касательно общаго направленія цензуры, а также разрёшаются, безъ обременительнаго письменнаго производства, вопросы и сомнёнія по текущимъ цензурнымъ случаямъ, если важность ихъ будетъ требовать сужденій высшей цензурной власти. Равнымъ образомъ, главному управленію цензуры предоставляется право, въ извёстныхъ обстоятельствахъ, приглашать также въ собранія свое редакторовъ журналовъ и литераторовъ, наиболье пользующихся вліяніемъ и извъстностію въ публикъ.

"7) Для того, чтобы московскому цензурному комитету доставить способы обновлять, такт сказать, свои понятія, относительно направленія, коему онъ должень слёдовать, и имёть свёдёнія о видахъ правительства, неудобных къ передачь ихъ обыкновеннымъ письменнымъ порядкомъ, — въ два мёсяца одинъ разъ или чаще, если того потребують обстоятельства, попечитель московскаго учебнаго округа вызывается въ Петербургъ для присутствія въ главномъ управленіи цензуры, гдё онъ и имёсть право голоса наравнё съ прочими членами. Сверхъ того, комитету сему, по мёрё надобности, будуть сообщаемы протоколы важнёйшихъ засёданій главнаго управленія цензуры" 1).

<sup>1) &</sup>quot;Первоначальный проектъ устава о книгопечатании etc.", 57-63. Курсивъ мой.

Такимъ образомъ, комитетъ, на девятомъ мѣсяцѣ своего существованія, самт взывалт о своей безполезности и совершалт довольно ръдкое вт такихъ случаяхъ самоубійство. Исходъ, казалось бы, аналогичный съ комитетомъ 2 апрѣля 1848 г., но какая, на самомъ дѣлѣ, громадная разница! Тамъ, въ запискѣ бар. Корфа, не только слышалось, но даже доминировало сознаніе преизбытка дѣятельности, здѣсь — полнаго безсилія; тамъ сзади было восемь лѣтъ "кипучей" работы, здѣсь — девять мѣсяцевъ исканія дѣла...

Для подкръпленія этого доклада Ковалевскій подаль особую личную всеподданнъйшую записку, въ которой вполнъ поддерживаль предложенія комитета относительно реорганизаціи цензурнаго въдомства и возражаль лишь противъ своего предсъдательствованія въ главномъ управленіи: онъ находиль во всъхъ отношеніяхъ болье удобнымъ поручить эту сложную обязанность особому лицу по выбору государя.

Въ его запискъ есть одно любопытное мъсто:

"По органязаціи нынъшняго цензурнаго управленія, единственными дъятелями и отвътчиками являются цензора, а за ними непосредственно слъдуеть, какъ лицо отвътственное de facto, министръ народнаго просвъщенія. Правда, между ними находятся еще мъстные цензурные комитеты и главное управление цензуры; но первые состоять изъ тёхъ же цензоровь подъ предсёдательствомъ попечителей учебныхъ округовъ, не имъющихъ ни времени, ни возможности слъдить за ихъ дъйствіями. Еще менъе можеть исполнить это главное управленіе цензуры, состоящее подъ председательствомъ министра народнаго просвещения изъ лицъ, обремененныхъ другими государственными занятіями, для которых цензура есть обязанность почти посторонняя. Дёла въ этомъ управленіи производятся съ соблюденіемъ установленныхъ формъ. Между твиъ, литература идетъ быстрыми шагами; безпрерывно возникають по цензуръ вопросы, сомевнія, усложненія и проч. Надобно кому-либо действовать, и такъ же быстро; а для собранія присутствія, для разсмотрънія дъла, постановленія заключенія и приведенія его въ исполненіе — потребно много времени. Это положеніе обратило, по необходимости, министра народнаго просвъщенія въ личнаго исполнителя по цензургь. А какъ при существенныхъ его занятіяхъ по министерству, ему невозможно со всею точностью лично исполнять безпрерывно умножающуюся обязанность по цензуръ, то за нимъ остается одна только отвътственность. Между твиъ, распоряженія, исходящія не отъ присутственнаго м'вста, а отъ лица, какъ бы они добросовъстны ни были, всегда сопровождаются недовъріемъ. Можеть быть, от этого и происходить, что тогда какь нькоторые вы обществы обвиняють министра народнаго просвъщенія въ послабленіи цензурь, журналисты вопіють противъ стъсненій 1).

5 ноября (1859 г.) совъть министровь, подъ предсъдательствомъ, какъ и всегда, самого государя, обсуждаль докладъ комитета и записку Ковалевскаго. Воть что занесъ Никитенко въ свой "Дневникъ", поговоривъ послъ этого съ министромъ:

"Были сильныя пренія. Впрочемъ, сліяніе "бюро де-прессъ" съ главнымъ управленіемъ цензуры не встрътило сопротивленія. Это дъло, повидимому, ръшен-

<sup>1)</sup> Ibidem, 63. Курсивъ мой.

ное. Но вообще въ ходъ цензурно-литературныхъ дълъ являются два непріятныя обстоятельства. Во-первыхъ, государь оказывается сильно нерасположеннымъ къ литературъ. Всъ благородные, разумные и справедливые доводы министра въ защиту ея, кажется, не произвели большого впечатлънія на умъ его, предубъжденный ревнителями молчанія и безсмыслія. Во-вторыхъ, цензуру намъреваются отдълить отъ министерства народнаго просвъщенія. Это будетъ важная мъра, но

едва-ли полезная самому правительству"...

Въ слъдующій четвергъ, — день засъданія совъта министровъ, — 12 ноября, по иниціативъ самого же Ковалевскаго, послъдовало высочайшее повельніе: "1) Главное управленіе цензуры отдълить отъ министерства народнаго просвъщенія и составить изъ онаго, подъ предсъдательствомъ того лица, которое будетъ избрано е. и. в., особое офиціальное государственное учрежденіе, для исключительнаго и непосредственнаго завъдыванія цензурою въ имперіи и Царствъ Польскомъ. 2) Комитетъ по дъламъ книгопечатанія, въ нынѣшнемъ его составъ, слить съ преобразуемымъ главнымъ управленіемъ цензуры. 3) Министру народнаго просвъщенія взять обратно внесенный имъ въ государственный совътъ проектъ цензурнаго устава и передать оный тому лицу, которое будетъ назвачено государемъ императоромъ для предсъдательствованія въ главномъ управленіи цензуры и на которое будетъ е. в. возложено составленіе подробныхъ соображеній объ устройствъ главнаго управленія и о прочихъ предметахъ, до цензурнаго дъла относящихся" 1).

Этимъ лицомъ былъ избранъ... бар. М. А. Корфъ. 21 ноября Никитенко

записаль: "роль моя по комитету кпигопечатанія кончена".

Въ концъ концовъ предполагаемое отдъление главнаго управления не состоялось, оно было слегка лишь преобразовано, а 24 января 1860 г. комитетъ по дъламъ книгопечатания, уже съ 23 октября оставивший всякую дъятельность,—

высочайше упразднень и слить съ главнымъ управленіемъ.

Такъ умерло это очень характерное для своего времени "назидательное" учрежденіе. Что же касается правительственнаго органа, то немного йозже мысль эта была осуществлена: 1 января 1862 г. Никитенко выпустилъ первый нумеръ воскресшей благодаря Валуеву "Съверной Почты" 2), той самой "Почты", которой новый министръ внутреннихъ дълъ открывалъ широкую дорогу, разославъ губернаторамъ циркуляръ съ предписаніемъ вмѣнить полиціи въ обязанность побуждать подписываться на новый органъ, — "такъ какъ эта газета правительственная и должна противодъйствовать русской прессъ"... За подлинность этого циркуляра ручается самъ очень обезкураженный имъ редакторъ... 3).

Теперь, полагаю, читатель можеть съ фактами въ рукахъ отвѣтить на вопросы, поставленные въ началѣ этого очерка... Кромѣ того, ясна, вѣроятно, и полная неудача попытки воспитывать общество путемъ учрежденій, аналогичныхъ

потериввшему поражение русскому "Bureau de la presse".

<sup>1)</sup> Ibidem, 65—67.
2) "Съверная Почта" издавалась почтовымъ департаментомъ въ 1809—1819 г.г.
3) "Рус. Старина", 1891 г., II, 333—334.

# ОАДДЕЙ БУЛГАРИНЪ.



# ваддей Булгаринъ.

Въ прошломъ русской журналистики есть одно имя, еще и до сихъ поръ произносимое съ отвращениемъ и презръниемъ. Сказать: "Өалдей Булгаринъ" значить возобновить въ памяти фигуру доносчика-добровольца; назвать теперь кого-нибудь этимъ именемъ — значитъ оскорбить его. Целое сорокалетие въ недолгой жизни русской журналистики, съ 1819 по 1859 г., тесно связано съ этой личностью. Каждый, интересующійся эпохами Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Вълинскаго, встръчается съ Булгаринымъ; ни одно сочинение по истории этого періода, ни одинъ томъ относящихся къ нему воспоминаній не могли обойтись безъ упоминанія этого имени. Фигура эта при всемъ своемъ ничтожествъ слишкомъ замътна — Булгаринъ былъ не одинъ. Его окружали сподвижники. И какъ представитель извъстной группы литераторовъ, Булгаринъ, несоинънно, былъ результатомъ твхъ общихъ условій, которыя регулировали тогда печатное выраженіе общественной мысли. Не будь тогда того взгляда на литературу, который красной нитью проходиль черезь всю эпоху подвиговь Булгарина, Булгарины не существовали бы; русская литература и русское общество сумъли бы съ ними справиться. Но этого сдёлать имъ не пришлось, и фигура Оаддея Булгарина стоитъ тенерь передъ нами во весь свой ростъ.

Вотъ почему, освъщая всъ обстоятельства, сопровождавшія жизнь русской литературы 20-хъ, 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годовъ, пройти мимо нея нътъ никакой возможности

А, между тёмъ, прошли... О Булгаринъ, какъ доносчикъ, нътъ скольконибудь подробной работы. Считается, что онъ достаточно извъстенъ, а на самомъ дълъ, это далеко не такъ и именно для современнаго читателя.

Біографія Булгарина до 1825 г. Письмо Потапову и прошеніе государю.

Начнемъ съ біографіи Булгарина до его весьма непочетной "извъстности". Въ 1794 г., въ разгаръ польской революціи, нъкій Бенедиктъ Булгаринъ убилъ генерала Воронова, за что и былъ сосланъ въ Сибирь. Жена его съ пятилътнимъ сыномъ Өаддеемъ (родившимся 24 іюня 1789 г.) отправилась въ Петербургъ и не безъ хлопотъ опредълила мальчика, въ 1798 г., въ сухопутный (нынъ 1-й) кадетскій корпусъ. Въ 1806 г., успѣшно окончивъ ученіе, Булга-

ринъ, съ чиномъ корнета, былъ опредъленъ въ уланскій Е. И. В. Государа Цесаревича полкъ. Жизнь въ Петербургъ онъ велъ довольно разгульную, что, впрочемъ, тогда не было исключеніемъ изъ общихъ офицерскихъ нравовъ... Вскоръ онъ попалъ въ кампанію 1806—1807 г.г.., и получилъ на саблю аннинскій темлякъ. Подъ Фридландомъ онъ былъ раненъ въ животъ и, лежа въ кенигсбергскомъ лазаретъ, встрътился со многими своими соотечественниками-поляками, служившими въ наполеоновской арміи. Они приглашали Булгарина перейти къ французамъ, но онъ отвъчалъ, что теперь это было бы безчестно. По возвращеніи изъ похода въ Финляндію, Булгаринъ написалъ злую сатиру на полкового командира и за это, въ началъ 1809 г., былъ переведенъ въ кронштадтскій гарнизонный полкъ; въ серединъ слъдующаго года онъ перевелся въ Ямбургскій уланскій полкъ. Здъсь Булгаринъ былъ плохо аттестованъ и 10 мая 1811 г. уволенъ отъ службы. Это произошло въ Ревелъ.

Вулгаринъ до того опустился, что, ставъ прихлебателемъ у писарей полковой канцеляріи, выходилъ на городской бульваръ, гдѣ протягивалъ гуляющимъ
руку за милостыней, при этомъ всегда въ литературныхъ, а иногда и въ стихотворныхъ выраженіяхъ... Потомъ знакомая ревельцамъ фигура вдругъ исчезала—
Булгаринъ запивалъ горькую... Дошелъ онъ до того, что въ одинъ прекрасный
день укралъ у одного офицера пальто... Въ это-то время онъ и рѣшилъ перейти
въ польскую армію и съ этою цѣлью поѣхалъ въ Варшаву, откуда въ званіи
рядового отправился въ полкъ, бывшій уже въ Испаніи. Состоя въ рядахъ французской арміи и достигнувъ въ ней капитанскаго чина. Булгаринъ, находясь въ
корпусѣ маршала Удино, дѣйствовалъ противъ гр. Витгенштейна, что потомъ
тщательно скрывалъ... Въ 1814 г. пруссаки взяли его въ плѣнъ, а по прекращеніи войны и обмѣнѣ плѣнныхъ, онъ вернулся въ Варшаву, откуда вскоръ
перебрался въ Петербургъ, женился и сталъ искать покровительства прежнихъ
знакомыхъ и пріятелей.

Отсутствіе всякихъ средствъ толкнуло его пойти въ стряпчіе, но, испытавъ на этомъ поприщъ неудачу и видя, что можно заняться литературою, Булгаринъ, въ 1822 г., вступаетъ на этотъ путь уже окончательно, сдълавшись издателемъ журнала "Съверный Архивъ", а до того пописывая пустяковыя повъстушки, историческія и географическія замътки 1). Лишенный характера общаго журнала, "Съверный Архивъ" поставиль своей задачей исторію, статистику, путешествія и, конечно, при бъдности журналистики имълъ кое-какихъ читателей.

Понимая необходимость литературных связей, Булгаринъ сумъль сойтись съ лучшею молодежью того времени. Въ числъ его пріятелей и знакомыхъ мы видимъ Грибоъдова, Рыльева, братьевъ Бестужевыхъ, Кюхельбекера, Ник. Ив. и Алек. Ив. Тургеневыхъ и др. Чистый душою и довърчивый авторъ "Горя отъ ума" до смерти не охладълъ къ Булгарину и ему же оставилъ рукопись своей комедіи, принесшую Булгарину не одну тысячу рублей...

<sup>1)</sup> Все сказанное есть результать критической сводки слѣдующихъ иногда противорѣчивыхъ источниковъ: *Н. И. Гречъ*, — "Ө. В. Булгаринъ" (Рус. Стар.", 1871 г. XI), *А. Н.* "Военная служба Ө. В. Булгарина (Рус. Стар.", 1874 г.", IV), *И. Нащокилъ*—"О Булгаринъ (Рус. Арх.", 1884 г., VI), *Н. Д.* — "Къ исторіи русской литературы" ("Рус. Стар.", 1900 г., IX), *Н. Гастфрейндъ* — "Матеріалы къ біографіи Ө. В. Булгарина" ("Литер. Вѣстникъ", 1901 г., IV), Энциклопедическій словарь Брокгауза и Ефрона, "Сборникъ историческихъ матеріаловъ" изд. М Михайлова. 1873 г., 416—417, "Памятники новой русской исторіи", изд. Кашпирева, 1871 г. 403—404, Ф. Висель, "Воспоминанія". III, ч. 6, М., 1866, 28—29.

Остановлюсь немного на отношеніяхъ Булгарина и Рылбева. Когда они познакомились, кажется, неизвъстно, но уже въ серединъ 1821 года Рылъевъ подписывается: "твой другь", а въ нервой книжкъ альманаха "Полярная Звъзда" на 1823 г. даже посвящаеть ему свое стихотвореніе ("Мстиславъ Удалый"). Но въ сентябръ 1823 г. между друзьями произошла серьезная размолька. Пъло было такъ. А. Ө. Воейковъ, поссорившись съ Гречемъ, вышелъ изъ его "Сына Отечества" и сейчасъ же, благодаря родственнику — Жуковскому, получиль редактирование "Русскаго Инвалида", въ которомъ вскоръ напечаталъ, что тиражъ "Инвалида" больше чъмъ вдвое тиража "Сына Отечества". Греча и Булгарина это сильно раздосадовало, и вотъ второй изъ нихъ подаетъ прошеніе объ отдачь ему въ аренду "выгодной газеты", сбязуясь уплачивать казнъ вдвое противъ Воейкова. Кристаллически чистаго Рылвева это, разумвется, взорвало, твив болве, что между конкурентами были пріятельскія отношенія... Кондратій Өедоровичъ написаль Булгарину очень пространное и ръзкое по опредъленности письмо, въ концъ котораго писаль: "прошу тебя забыть о моемь существовани, какъ я забываю о твоень: по разному образу чувствованія и мыслей намь скорве можно быть врагами, нежели пріятелями". Булгаринъ немедленно отв'ячаль, что все это его убиваетъ и т. п.; "прости, братъ, и помни, что ты другого Булгарина для себя не найдешь въ жизни. Анатомируй какъ хочешь всъхъ до единаго своихъ друзей— Вулгарину все еще много останется" — таковъ быль торжественный заключительный аккордъ покаянія... Рылвевъ не придаль ему значенія, и натянутыя отношенія ихъ продолжались до 1825 года. Въ этотъ промежутокъ Булгаринъ старался вновь расположить къ себъ друга и, должно быть, успъль, потому что въ письмъ между 14 и 26 марта 1825 г. Рыдъевъ называетъ его "дюбезнымъ **Фаддеемъ** Венедиктовичемъ", благодарить за лестный отзывъ о "Войнаровскомъ" и пишетъ, что "не переставалъ и върно не перестанетъ любитъ" его... Хитрый Булгаринъ прикинулся расчувствованнымъ и возвратилъ Рылжеву письмо съ надписью на верху: "Письмо сіе расцівловано и орошено слезами. Возвращаю назадъ, ибо подлый міръ недостоинъ быть свидътелемъ такихъ чувствъ и могъ бы перетолковать, — а я понимаю истинно". Рылвевъ отослаль, однако, его обратно, ед'влавъ тамъ же приписку: "Напрасно отослалъ письмо: я никогла не раскаиваюсь въ чувствахъ, а мивніемъ подлаго міра всегда пренебрегаю. Письмо твое и должно остаться у тебя. Прежде нежели увидёть меня, поговори съ Александромъ Вестужевымъ: онъ можетъ быть сегодня будетъ у тебя" 1).

Вотъ какъ Булгаринъ умѣлъ приворожить къ себѣ этого честнаго человѣка... Правда, нѣкоторые относились къ нему, какъ къ "балаганному фигляру, приманивающему людъ въ свою комедь кривляніями и площадными прибаутками"; другіе цѣнили его, какъ интереснаго разсказчика. Но какъ бы то ни было, Булгаринъ вращался въ средѣ лучшаго, что давала тогда петербургская интеллигенція.

Одновременно онъ сблизился, однако, и съ тѣми низинами, гдѣ обдѣлывали свои темныя дѣла Магницкіе и Руничи; сумѣлъ снискать расположеніе Арак-

¹) Всѣ письма Рылѣева и Булгарина другъ къ другу цитирую по "Сочиненіямъ и перепискѣ К. Ө. Рылѣева" изд. 2-е, подъ; редакціей П. А. Ефремова, въ которыя они вошли безъ тѣхъ ошибокъ, какія сдѣланы въ "Рус. Старинѣ" (1871 г., № 1) и "Девятнадцатомъ вѣкѣ" (кн. І). Не могу не замѣтить, что изданіе "Сочиненій" Рылѣева подъ редакцією М. Н. Мазаева (1893 г.) журналомъ "Сѣверъ" въ сущности редактировано какъ будто г. Ефремовымъ: такъ точно списаны всѣ его примѣчанія и поясненія...

чеева, не пропустиль и И. П. Скобелева, — върнаго агента тайнаго надзора, тогда еще не переданнаго Бенкендорфу. Но эта оборотная сторона медали не была видна энтузіастамъ середины 20-хъ годовъ. А. Бестужевъ и Рылъевъ, издавая "Полярную Звъзду" на 1825 г. печатали тамъ Булгарина, не зная, какую змъю они отогръвали на своей груди 1). Булгаринъ всячески старался подлаживаться подъ господствовавшее настроеніе образованной молодежи, и если даже ничего не зналъ о заговоръ, то, конечно, на словахъ сочувствовалъ конституціоннымъ стремленіямъ декабристовъ. Его любимая поговорка была: "Варвара мнъ тетка, а правда сестра"... Только передъ самой катастрофой 14 декабря когда Булгаринъ, благодаря искательству у Аракчеева и Шишкова, быль уже издателемъ газеты "Съверная Пчела" и сразу же неумъло раскрылъ свои крапленыя карты, ставъ грубымъ льстецомъ власти и высшей бюрократіи, его начали понимать уже не только, какъ безвреднаго паяца и болтуна... Какъто разъ, очень раздраженный пресмыкательствомъ булгаринской газеты, Рылвевъ крикнуль: "Когда случится революція, мы теб'в на «С'яверной Пчел'я» голову отрубимъ!... И это былъ, несомивино, голосъ не одного автора "Думъ", даже не исключительно его кружка 2)...

Въ 1823 г. Булгаринъ началъ издавать второй журналь—"Литературные Листки", и въ это время познакомился съ Н. И. Гречемъ. Дружба этихъ двухъ достойныхъ другъ друга людей была закръплена съ начала 1825 года совмъстнымъ изданіемъ "Съверной Пчелы", "Съвернаго Архива" и "Сына Отечества"; въ 1829 г. "Архивъ" былъ присоединенъ къ "Сыну Отечества" Греча, и, такимъ образомъ, два друга соединились очень кръпко. Гречъ цънилъ въ Булгаринъ ловкость и пронырство; Булгаринъ другъ былъ необходимъ по его связямъ

и научному цензу...

Надо-ли говорить, что событія 14 декабря 1825 года нисколько не отразились на Булгаринь? Успъвній проявить въ "Съверномъ Архивъ", "Литературныхъ Листкахъ" и "Съверной Пчелъ" свою полную благонамъренность, а въличныхъ связяхъ и подслуживаніяхъ—готовность по приказанію думать такъ или иначе, — Булгаринъ, конечно, былъ оставленъ въ сторонъ, несмотря на пріятельство съ арестованными и повъшанными. Лишь по какому-то недоразумънію, очень скоро разсъянному, онъ былъ взятъ подъ строгій присмотръ петербургскаго генералъ-губернатора. Извъщая о таковой высочайшей волъ, дежурный генералъ главнаго штаба, А. Н. Потановъ, просилъ также у генералъ-губернатора справку о службъ "капитана французской армін" Булгарина послъ отставки, такъ какъ она требовалась государемъ. Генералъ-губернаторъ Кутузовъ сообщилъ данныя о прошломъ Булгарина, уже извъстныя нашимъ читателямъ. Булгаринъ взволновался и не-

1) Тамъ помъщенъ его разсказъ; "Еще военныя шутки"; въ "Полярной Звѣздѣ" на 1823 г. три его вещи: "Раздѣлъ наслъдства"; "Военная шутка" и "Освобожденіе Трембовли";— на 1824 г. — "Модная лавка". Такимъ образомъ онъ участвовалъ во всей "Полярной Звѣздѣ".

<sup>36</sup> БЗДБ°.

2) Рус. Старина", 1873 г., IV, 466; *Т. Сосповскій*—"А. С.Грибовдовь" ("Рус. Старина". 1874 г., VI); *М. Бостужев* — "Записки" (Рус. Старина". 1881 г. XI); *С. Веперов* — "Ежедневная печать конца дореформенной эпохи" ("Лит. В встникъ", 1902 г., VIII); *М. Семевскій*—"Альманахъ" "Зв'вздочка на 1826 г." ("Рус. Архивъ", 1869 г., IV), *Н. Греч* — "Ө. В. Булгаринъ" ("Рус. Старина" 1871 г. XI); "И. П. Скобелевъ и Ө. В. Булгаринъ" (Рус. Старина", 1895 г., XI), *П. Каратычнъ*—"Записки" ("Рус. Старина" 1873 г., II); *В. Инсарскій*— "Записки" ("Рус. Старина", 1894 г., II); "Изъ бумагъ Рыл'євва" ("Девятнадцатый в'єкъ", I).

медленно, 12 мая 1826 г., написалъ Потапову слъдующее очень пространное письмо:

"Вамъ извъстно, что будучи произведенъ въ офицеры, въ весьма молодыхъ лътахъ, въ Уланскій его императорскаго высочества государя наслъдника и великаго князя Константина Павловича полкъ, я дълалъ школьническія шалости, увлекаясь примърами товарищей и пылкостью моего характера. Полагаю, что не безызвъстно вашему превосходительству, что не взирая на сіе, я оставилъ по себъ въ полку память честнаго человъка и не труса и даже имълъ случай отличиться въ Фридландскую кампанію 1807 и Финляндскую—1808 годовъ.

"Принужденъ будучи оставить россійскую службу, я въ Варшавъ, во время существованія герцогства, увлекся общимъ стремленіемъ умовъ, страстью къ путешествіямъ, блескомъ славы Наполеона и вступилъ въ службу подъ его знамена. Въ извинение сего ничего не могу представить, кромъ польскаго моего происхожденія и моей неопытности. Всегда, однакожъ, я сохраняль братскую любовь къ Россіи и не участвовалъ въ войнъ 1812 г. Когда въ 1814 г. имперія Наполеона рушилась, и разнородныя племена, составлявшія его армію, разбрелись восвояси, какъ послъ Вавилонского столнотворенія, я въ семъ общемъ хаосъ, получивъ отъ французскаго правительства видъ, возвратился въ Варшаву. Тогда герцогствомъ Варшавскимъ управляло временное правительство, и членъ онаго генералъ Вавржецкій, управлявшій военною частью, удержаль у себя французскій видъ, а выдалъ мнъ другой для свободнаго прожитья въ Гродненской губерніи. На основании сего я получиль прилагаемый при семь паспорть для провада въ Петербургъ, а данный мнъ видъ временнымъ правленіемъ Варшавскимъ удержалъ у себя заступившій місто гражданскаго губернатора, коего подпись находится па паспортъ. Съ тъхъ поръ я оставался въ Петербургъ и нашедши здъсь друзей, старыхъ товарищей и покровителей, поселился навсегда, занялся литературою, женился, и на жительство въ столицъ сперва получилъ позволение военнаго губернатора Вязмитинова, который докладываль обо мнъ блаженныя памяти государю императору, а послъ того-графа Милорадовича.

"При полученіи позволенія на изданіе журнала «Сѣверный Архивъ», я, кромѣ вида для проживанія, представиль avis принца Невшательскаго (Бертье) и свидѣтельство офицеровъ. Этихъ бумагъ при мнѣ теперь нѣтъ, а находятся онѣ у моей матери, въ деревнѣ, однакожъ, онѣ занесены въ протоколъ цензурнаго комитета. Вотъ краткое и чистосердечное разрѣшеніе вопроса о моемъ званіи французскаго офицера, которыми наполнены Литва и Польша. Засимъ, осмѣливаюсь представить вашему превосходительству мою покорнѣйшую просьбу, которую, если возможно, прошу повергнуть къ стопамъ всемилостивѣйшаго монарха въ такомъ видѣ, въ какомъ я представляю вашему превосходительству.

"Я десять лътъ подвизаюсь на поприщъ русской словесности въ столицъ и въ продолжение этого времени не подвергнулся ни малъйшему замъчанию со стороны правительства, какъ въ отношени къ моему поведению, такъ и въ отношени къ моимъ сочинениямъ. Напротивъ того, я имълъ счастие заслужить благорасиоложение многихъ первостепенныхъ чиновниковъ государства и благоволение публики. Ни однимъ поступкомъ, ни одною строкою я въ продолжение 10 лътъ не погръшилъ противъ установленнаго порядка вещей. А десять лътъ много времени въ нашей краткой жизни! Напротявъ того, я многими сочинениями старался

посвять въ сердцахъ любовь и довфренность къ престолу и чистую нравственность. Стоитъ взглянуть въ книжку «Съвернаго Архива», вышедшую въ свътъ тремя днями ранве, предъ несчастнымъ днемъ 14 декабря (отпечатанную 8-го декабря), и прочесть мою повъсть «Бъдный Макаръ», чтобы удостовъриться, какія правила я стараюсь распространять и какія чувства прививать молодымъ людямъ. Удаляясь всегда отъ всякихъ политическихъ видовъ, я даже не хотълъ никогда вступать въ сословіе франкъ-масоновъ, опасаясь какой-нибудь таинственной цъли. Но званіе благонамъреннаго русскаго писателя и смиреннаго върноподданнаго столь несовитстно съ несчастнымъ моимъ званіемъ французскаго офицера, что это мучить меня и терзаеть. Я ръшился во что бы то ни стало вырвать эту страницу изъ моей жизни. Надёюсь, что по ходатайству вашего превосходительства всемилостивъйшій государь императоръ обратитъ вниманіе <del>на</del> бъднаго литератора и внемлеть моей всеподданнъйшей просьбъ, которая состоить въ томъ, чтобы, въ уваженіе моихъ малыхъ заслугъ на полѣ брани въ 1807 и 1808 годахъ и трудовъ моихъ въ литературъ, была мнъ выдана отставка изъ инспекторскаго департамента, въ томъ чинв, въ которомъ я находился въ русской службъ, и чтобы переименовать меня въ статскій чинъ, для опредъленія къ гражданскимъ дъламъ, гдъ я могу быть полезенъ государю императору пріобретенными мною небольшими сведеніями и опытностью. Смею надеяться, что если ваше превосходительство захотите вступиться въ это дёло, то великодушный и милосердный монархъ не откажеть мнв въ этомъ желаніи, устремленномъ къ цёли быть ему вёрнымъ и полезнымъ слугою.

"Съ истиннымъ высокопочитаніемъ и совершенною преданностью имѣю честь быть вашего превосходительства всепокорнѣйшимъ слугою.

Өаддей Булгаринъ" <sup>1</sup>).

#### Записки Булгарина о цензуръ.

Черезъ нѣсколько дней, Булгаринъ, съ цѣлью укрѣпить въ Потаповѣ убѣжденіе въ своей благонамѣренности и способности быть вѣрнымъ и полезнымъ слугою государя, представилъ ему очень интересную записку "О цензурѣ въ Россіи и о книгопечатаніи вообще", взявъ предварительно честное слово, что она не будетъ извѣстна съ его именемъ министру просвѣщенія, Шишкову... Булгаринъ и ранѣе подавалъ уже записки такого же характера, но онѣ были гораздо менѣе обстоятельны. Подавалъ онъ ихъ тогдашнему генералъ-губернатору Милорадовичу. Въ одной изъ нихъ онъ коснулся нѣкоторыхъ распоряженій по театральной части; въ другой—говорилъ о "курсѣ", наступившемъ въ цензурѣ при министрѣ народнаго просвѣщенія Шишковѣ, обращая главное вниманіе на цензированіе сочиненій духовнаго содержанія. Послѣдняя записка была представлена Александру І. Но ни по той, ни по другой ничего не было предпринято. Булгаринъ лишь зарекомендоваль себя "вѣрнымъ человѣкомъ" въ глазахъ тогдашняго начальника секретной части — Милорадовича. Теперь, когда генераль-губернаторъ былъ убитъ въ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) *Н. Д.*, "Къ исторіи русской литературы", "Рус. Старина", 1900 г., IX, 576—579.



Oudden Typrapuully

("Сто русскихъ литераторовъ", т. II).

декабрьской катастрофъ, нужно было, конечно, напомнить о себъ, въ особенности въ виду приведенной выше просьбы государю.

Говоря о сущности общественнаго мнфнія, Булгаринъ замфчаеть: "большая часть людей, по умственной лфни, занятіямь, недостатку свъдфній, слабости характера, врожденной гибкости ума или раздражительному чувству, гораздо способнфе принимать и присваивать себф чужое сужденіе, нежели судить сами, и какъ общее мпфніе уничтожить невозможно, то гораздо лучше, чтобы правительство взяло на себя обязанность напутствовать его и управлять онымъ посредствомъ книгопечатанія, нежели предоставлять его на волю людей злонамфренныхъ". А такъ какъ подобное управленіе требуеть знанія публики, то Булгаринъ и останавливается прежде всего на ея классификаціи. По его мнфнію, она дфлится на знатныхъ и богатыхъ людей, среднее состояніе, нижнее состояніе и ученыхъ и литераторовъ.

Первые, — "отданные съ дътства на руки французскихъ гувернеровъ, подъ ихъ руководствомъ, учатся только многимъ языкамъ, получаютъ поверхностное понятіе объ исторіи и другихъ наукахъ" и, потому, "всѣхъ людей, даже китайцевъ, почитаютъ французами, смотрятъ на все французскими глазами и судятъ обо всемъ на французскій манеръ". "Хотя по своему положенію въ свѣтѣ сей классъ людей долженствовалъ бы быть привязанъ къ настоящему образу правленія, но преждевременное честолюбіе, оскорбленное самолюбіе, неумъстная самонадъянность заставляютъ ихъ часто проповѣдывать правила вредныя для нихъ самихъ и для правительства". "Правительству весьма легко истребить вліяніе сихъ людей на общее мнѣніе и даже подчинить ихъ господствующему мнѣнію дѣйствіемъ приверженныхъ правительству писателей".

Но "истинныхъ литераторовъ, владъющихъ языкомъ, начитанныхъ, знающихъ Россію и ен потребности и способныхъ распространить, изложить, украсить всякую заданную тему-должно сознаться къ стыду, также мало. Но какъ у насъ всякій стихотворець и цамфлетисть пользуется въ обществъ въкоторымъ преимуществомъ и даже имъетъ вліяніе на свой кругъ общества, то вовсе безполезно раздражать этихъ людей, когда нътъ ничего легче, какъ привязать ихъ ласковымь обхожденіемь и снятіемь запрещенія писать о бездъльщахь, напримпръ, о театръ и т. п.". "Съ этинъ классомъ гораздо легче сладить въ Россіи, нежели многіе думаютъ. Главное дело состоитъ въ томъ, чтобы дать дъятельность ихъ уму и обращать дъятельность истинно просвъщенныхъ людей на предметы, избранные самимъ правительствомъ, а для всёхъ вообще имёть какую-нибудь одну общую маловажную цвль, напримврь, театрь, который у насъ долженъ зам'ятить сужденіе о камерахъ и министрахъ. Весьма зам'ячательно, что съ твхъ поръ, какъ запрещено писать о театрв и судить объ игрв актеровъ, молодые люди перестали посъщать театры, начали сходиться вивств, толковать вкось и впрямь о политикъ, жаловаться на правительство даже явно 1). Я въ душъ моей увъренъ, что сія неполитическая мъра увлекла многихъ юношей въ бездну преступленія и въ тайныя общества".

<sup>1)</sup> Дъйствительно, въ то время было запрещено не только что бы то ни было печатать о театръ, но даже въ самомъ театръ выражать свое удовольствие игрою артистовъ апплодисментами или иными знаками... Разръшение на то и другое послъдовало только въ 1828 году, но и затъмъ неоднократно указывалось на необходимость "умъреннаго порицания, никому не нужнаго"...

Подъ "среднимъ состояніемъ" Булгаринъ подразумѣваетъ достаточныхъ, но не богатыхъ дворянъ, находящихся на службѣ, всѣхъ другихъ дворянъ, приказныхъ, богатыхъ купцовъ и промышленниковъ и частью мѣщанъ. По его мнѣнію, эта публика очень нетребовательна въ области чтенія. "Не надобно большихъ усилій, чтобы быть не только любимымъ ею, но даже обожаемымъ. Къ этому два средства: справедливость и нюкоторая гласность". "Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать къ трону одною только только жоно свободы въ мнѣніяхъ на счетъ нѣкоторыхъ мѣръ и проектовъ правительства". "Возстановленіемъ сужденій о томъ, что угодно будетъ правительству передать на сужденіе публики, произведется благодѣтельное вліяніе на умы и не только въ Россіи, но даже и въ чужихъ краяхъ. Совершенное безмолвіе порождаетъ недовѣрчивость и заставляетъ предполагать слабость, неограниченная гласность производитъ своеволіе; гласность же, вдохновенная самимъ правительствомъ, примиряетъ обѣ стороны и для обѣихъ полезна. Составивъ общее мнѣніе, весьма легко управлять имъ, какъ собственнымъ дѣломъ, котораго мы знаемъ всѣ тайныя пружины".

Нельзя, кстати, не зам'втить, что точно таковы были уб'вжденія и министра впутреннихъ д'влъ, П. А. Валуева, въ силу которыхъ, черезъ тридцать шесть л'втъ Россія им'вла особый органъ—"С'вверную Почту" (1862 г)...

Что касается "нижняго состоянія", т. е. мелких подъячихъ, грамотныхъ крестьянъ и мъщанъ, деревенскаго духовенства и раскольниковъ, — то, по мнънію Булгарина, этими людьми можно легко управлять "магическимъ жезломъ — "Матушка Россія". "Искусный писатель — пишетъ онъ — представляя сей священный предметъ въ тысячъ разнообразныхъ видовъ, какъ въ калейдоскопъ, легко покоритъ умы нижняго состоянія, которое у насъ разсуждаетъ болъе, нежели думаетъ".

Начертавъ, такимъ образомъ, планъ быстраго, легкаго и върнаго способа успокоенія русской публики, Булгаринъ останавливается на недостаткахъ современной ему цензуры. Здъсь, что ни слово, то доносъ на бездъятельность Шишкова, того Шишкова, который помогъ ему основать "Съверную Пчелу" и другіе органы.

Какъ еще лишняя иллюстрація современной ему цензуры, эта часть "записки" не должна быть предана забвенію.

"Цензура установлена для того, итобы препятствовать распространенію идей вредных втрю, нравственности, существующему образу правленія, и престькать личности. Неискусными мѣрами наша цензура не только не достигла сей цѣли и не произвела никакой пользы, но только раздражала умы и повредила правительству странными своими поступками. Бросимъ взглядъ на каждую часть въ особенности.

"1) Въ отношении къ отръ. Цензура состояла сперва подъ вліяніемъ миститизма <sup>1</sup>), а нынѣ состоитъ подъ вліяніемъ противной ему партіи. Сперва выходило множество книгъ сектаторскихъ, мистическихъ, нынѣ покровительствуются книги, служащія опроверженіемъ первыхъ. Изъ сего боренія партій не про-изошло никакой пользы для вѣры и нравственности, напротивъ того, размножились секты, толки о вѣрѣ и самыя вредныя идеи для правительства. Объ

<sup>1)</sup> При министръ народнаго просвъщенія кн. А. Н. Голицынъ.

этомъ предметь нельзя говорить кратко и потому я умалчиваю здъсь объ этомъ. Мысли о семъ я излагалъ, по воль покойнаго графа Милорадовича, для блаженной памяти Императора Александра. Не знаю, гдъ находится поданная мною бумага, въ кабинетъ-ли его величества или между бумагами покойнаго графа.

"Что-же дълала цензура подъ вліяніемъ мистиковъ и ихъ противниковъ Распространяя вредныя для чистой въры книги, она истребляла изъ словесности только одни слова и выраженія, освященныя временемъ и употребленіемъ. Вотъ для образчика нъсколько выраженій, не позволенныхъ нашею цензурою, какъ оскорбительныхъ для въры: отечественое небо, небесный взглядъ, ангельская улыбка, божественный Платонъ, ради Бога, ей Богу, Богъ одарилъ его, онъ вточно занятъ быль охотой и т. п. Всъ подчеркнутыя здъсь слова запрещены нашею цензурою, и словесность, а особенно поэзія совершенно стъснены. Должно замътить, что даже папская цензура позволяетъ сіи выраженія чему служить доказательствомъ нынъшняя итальянская поэзія.

"Столь смётное ханжество, представляя цензуру въ самомъ странномъ видё, заставляло многихъ подобныхъ людей принимать дъйствіе за причину и уменьшило уваженіе ихъ къ правительству. Для краткости я пропускаю множество примъровъ изъ дъйствій цензуры, которыя, безъ приложенія подлинныхъ доказательствъ, показались бы невъроятными. Стоитъ посмотръть выключенныя мъста изъ одного листа газеты или одной книжки журнала, чтобъ удостовъриться, что цензура не постигаетъ цъли правительства, а вмъсто того, чтобы смотрътъ на духъ сочиненій, привязывается къ однимъ словамъ и фразамъ.

, 2) В тотношении ка правительству вивсто того, чтобы запретить писать протиет правительства, цензура запрещаеть писать о правительство и вт пользу онаго. Всякая статья, гл'в стоить слово правительство, министръ, губернаторъ, директоръ, запрещена впередъ, что бы она ни заключала. Повторяю, все эло происходить отъ того, что у насъ смотрять не на духь сочиненія, а на одни слова и фразы и тотъ, кто искусными перифразами можетъ избъжать въ сочиненіи запрещенныхъ цензурою словъ, часто заставляетъ ее пропускать непозволительныя вещи. Напротивъ того, всякое чистое, благоразумное суждение и повъствование о благолътельныхъ мърахъ правительства строго запрещено. Самыя сильныя препоны для словесности и наукъ воспослёдовали отъ изданія повелёнія въ 1822 г. <sup>1</sup>), которымъ запрещено было всёмъ служащимъ писать и публиковать о дълахъ, до службы касающихся, и о внутреннемъ и внъшнемъ состояни Россіи, безъ позволенія начальства. Существо сего повел'янія весьма справедливо, ибо нигдъ, даже въ самой Англіи, не позволяется публиковать актовъ правительства безъ согласія онаго. Но наша цензура приняла сіе повел'вніе въ противномъ смысль и не позволяетъ печатать никакихъ даже маловажныхъ извъстій безъ согласія различныхъ министерствъ, которыя иногда изъ снисхожденія позволяють, а чаще отговариваются тэмь, что не имыють предписанія, какъ дыйствовать въ семъ сдучав, и множество любопытныхъ вещей пропадаетъ для наукъ. Съ тъхъ поръ географія и статистика Россіи пришли въ совершенный упадокъ. Цензура не позволяеть даже извъщать публику, безъ согласія на-

<sup>1)</sup> При кн. А. Н. Голицынъ.

чальства разныхъ отраслей правленія, о всенародныхъ происшествіяхъ, парадахъ. фейерверкахъ, гуляньяхъ, экзаменахъ въ казенныхъ и частныхъ заведеніяхъ, о феноменахъ природы въ разныхъ мъстахъ Россіи случающихся и проч. Кто бы подумаль, что для помъщенія извъстія о градю, засухю, ураганю должно быть позволеніе министра внутреннихъ діль; о данномъ графомъ Милорадовичемъ фейерверкъ въ Екатерингофъ надлежало получить позволение самого графа; объ экзаменъ частного пансіона нельзя извъстить родителей безъ согласія самого начальника пансіона и т. п. Отъ этого періодическія изданія теряли свою занимательность. ибо издатели, будучи обязаны для напечатанія ніскольких страничек, обігать всь министерства и часто безъ усивха, вовсе отказываются отъ помъщенія отечественныхъ извъстій, и мы только изъ иностранныхъ журналовъ почерпаемъ ложныя и ошибочныя извъстія о Россіи, напримъръ: на приложеніе изображенія медали за взятіе Парижа въ «Сѣверной Пчелъ» самъ министръ просвѣщенія не могъ дать позволенія, и издатели у г. военнаго генералъ-губернатора выпросили право извъстить публику о томъ, что происходило всенародно. Трудно повърить, что наша цензура почитаетъ вреднымъ правительству. Одинъ писатель при взглядъ на гранитныя колоссальныя колонны Исаакіевскаго храма восклицаетъ: «это, кажется, столиы могущества Россіи!» Цензура вымарала съ замъчаніемъ, что столим Россіи суть министры. Другой писатель, описывая гробъ генерала де-ла-Круа, въ Ревелъ, сказалъ, что ножки гроба изображаютъ орловъцензура вымарала съ замъчаніемъ, что орель есть гербъ Россіи, потому и нельзя говорить о немъ такимъ образомъ. Таковыми поступками цензура не могла пріобр'єсть себ'є уваженія, напротивь, сдівлалась предметомь насмішекь, сатирь и эпиграммъ, въ которыхъ всегда обвинялось правительство.

"3) Въ отношении правственности. Въ семъ случав цензура, какъ и въ двухъ первыхъ, привязываясь единственно къ словамъ, часто пропускала самыя соблазнительныя стихотворенія, а иногда запрещала самыя невинныя статьи. Напримвръ, повъсть, въ которой жидъ представленъ добродътельнымъ человъкомъ (хотя въ той-же повъсти ни одинъ христіанинъ не представленъ злымъ), почтена безнравственною, потому что жиды не могутъ и не должны быть добродътельными. Въ повъстяхъ нельзя сказать: женихъ поцпловалъ свою невъсту, но посмотртолъ на невъсту; виъсто онъ любилъ ее, должно говорить, онъ хотълъ жениться и т. п. Не смъю утруждать вниманія множествомъ подобныхъ нелъ-

постей и повторяю: стоить просмотрёть одну книжку журнала.

"4) Касательно личности. У насъ до сихъ поръ защищали не лица, но пороки и дурные поступки. Запрещено строжайте, даже въ переводахъ съ иностраннаго, представлять камергеровъ, министровъ, генераловъ и особенно князей и графовъ иначе, какъ въ самыхъ блестящихъ краскахъ и людьми самыми добродътельными. Отъ этого вмъсто пользы проистекаетъ вредъ, ибо читатели, видя въ натуръ слабости человъчества и сравнивая съ идеалами, тъмъ менъе уважаютъ тъхъ, которые представляются на бумагъ всегда какъ образцы, какъ совершенство человъчества. Добро не покажется добромъ, если не будетъ въ противоположности со зломъ: картина безъ тъней не привлечетъ вниманія и похвалъ".

Дальше Булгаринъ излагалъ свои "мысли о преобразованіи цензуры", не

представляющія ничего сколько-нибудь для него характернаго.

Скажу только, что въ проектв новой организаціи петербургскаго цензурнаго

комитета онъ указываетъ на безусловную необходимость подчинить цензированіс театральныхъ пьесъ и періодическихъ изданій министерству внугреннихъ дѣлъ по части высшей полиціи. "Это потому, что театральныя піесы и журналы, имѣя общирный кругъ зрителей и читателей, скорѣе и сильнѣе дѣйствуютъ на умы и на общее мнѣніе. И какъ высшей полиціи должно знать общее мнѣніе и направлять умы по произволу правительства, то° оно же и должно имѣть въ рукахъ

своихъ служащія къ сему орудія" 1).

Потаповъ передалъ записку Булгарина начальнику главнаго штаба, бар. И. И. Дибичу, а послъдній приказалъ спросить автора, считаєть ли онъ полезнымъ представить копію съ нея Шишкову, какъ разъ въ это время вырабатывавшему проектъ устава о цензуръ 1826 г. Булгаринъ сильно перетрусилъ и просилъ Потапова не причинять ему грозящихъ большихъ непріятностей. "Я мыслю только для государя императора — писалъ онъ генералу, — я покорнъйше прошу ваше превосходительство заступленія и покровительства въ семъ дълъ". Бар. Дибичъ поспъщилъ успокоить Булгарина, написавъ на запискъ: "Призовите его къ себъ и успокойте его, ибо именно для того прежде спрашивали его же, и онъ напрасно труситъ; можно сдълать выписку изъ онаго и переписать рукою писаря и препроводить къ министру просвъщенія, а оригиналъ оставить у меня самого. Я бы желаль видъть этого Булгарина; если онъ человъкъ, желающій добра и уменъ, то долгъ службы требуеть ему открыть дорогу и простить прошедшее есть всегда дъло доброе".

Такимъ образомъ, все окончилось благополучно: Булгаринъ выигралъ въ мнѣніи людей, стоявшихъ во главѣ высшей полиціи. Но его удача пошла еще дальше: переписанная записка была отправлена Шишкову съ увѣдомленіемъ, что государю, ее прочитавшему, угодно имѣть по сему предмету его мнѣніе... <sup>2</sup>).

Неопровержимость факта службы Булгарина въ III отдёленіи Соб. Е. И. В. канцеляріи

За два дня до такого исхода дъла на сцену появляется III отдъленіе съ гр. А. Х. Бекендорфомъ и съ его помощникомъ М. Я. фонъ-Фокомъ. Очевидно, нужно было принять мъры для сближенія съ этими необходимыми людьми. Булгаринъ понималъ, что личнаго знакомства не замънятъ никакія "записки"...

Гречъ помогъ ему познакомиться сейчась же съ Фокомъ, которому Булгаринъ сразу понравился и водворился у него въ домъ уже своимъ человъкомъ... "Но не доносилъ, а выспрашивалъ и выглядывалъ, не грозитъ-ли какая-либо бъда ему или «Пчелъ» — предупредительно добавляетъ Гречъ въ своихъ "Запискахъ". Далъе, сказавъ, что Фокъ представилъ Булгарина Бенкендорфу, что Булгаринъ льстилъ всесильному генералу, всячески выхвалялъ его и т. д. — услужливый alter едо снова добавляетъ: "но никогда не былъ употребляемъ по секретнымъ дъламъ, и только развъ жаловался на обиды, которыя претерпъвалъ отъ Воейкова, Краевскаго и другихъ журналистовъ" в Ниже мы увидимъ изъ документовъ — источника го-

H. Д. "Къ исторіи русской литературы", "Рус. Старина", 1900 г., IX, 579—590.
 Ibidem, 590—591.
 "Рус. Старина", 1871 г., XI, 509.

раздо болже достовърнаго, чъмъ слова Греча,— какое амплуа занималъ Булгаринъ... Во всякомъ случать, жалобъ его Бенкенгорфу на своихъ литературныхъ противниковъ не отрицаетъ и "върный другъ"...

Просьба Булгарина о дарованіи ему настоящей отставки и объ опредъленіи въ гражданскую службу перешла теперь къ Бенкендорфу. Очевидно, послъдній скоро успъль близко узнать способности издателя "Пчелы", потому что уже 28 октября 1826 года, т. е., черезъ четыре мъсяца послъ вступленія въ свою новую, всъхъ и вся подавлявшую и надъ всти и вся доминировавшую, должность, Бенкендорфъ увъдомилъ Шишкова, что "бывшій капитанъ французской службы Булгаринь, обратившій на себя вниманіе похвальными литературными трудами, желаетъ поступить на службу и посвятить способности свои занятіямъ общеполезнымъ", и что государь соизволилъ на причисленіе его къ министерству народнаго просвъщенія. А 22-го ноября послъдовалъ указъ правительствующему сенату: "обращая вниманіе на похвальные литературные труды бывшаго французской службы капитана Өаддея Булгарина, всемилостивъйше повелъваемъ переименовать его въ VIII-й классъ и причислить на службу по министерству народнаго просвъщенія" 1). Шишковъ не даль, однако, Булгарину никакой опредъленной должности, и послъдній лишь считалься чиновникомъ особыхъ порученій 2).

Записка Бенкендорфа о "похвальныхъ литературныхъ трудахъ" Булгарина настолько интересна, что на ней нельзя не остановиться.

"Оаддей Булгаринъ, въ продолженіе десятильтняго своего пребыванія въ С.-Петербургь, снискаль себь уваженіе отличньйшихь людей сей столицы за свое поведеніе и заслужиль благосклонность публики своими литературными трудами",— таково вступленіе. Изъ дальньйшаго мы, кстати, ознакомимся съ нъкоторыми фактами біографіи Булгарина, умышленно не приведенными выше.

"Съ 1816 года, онъ, спискавъ уже почетное имя вт польской словесности, началъ трудиться для россійской, помъщая сперва статьи своего сочиненія въ журналахъ, по части исторической критики, военныхъ наувъ и словесности. Усмотръвъ, что въ высшихъ училищахъ, вмъсто учебной книги, употребляютъ полное 3) изданіе Гораціевыхъ сочиненій, въ которыхъ находится множество предметовъ соблазнительныхъ, не приличныхъ юношеству, Булгаринъ издалъ и на свой счетъ напечаталъ «Избранныя оды Горація, съ комментаріями на россійскомъ языкъ», гдъ исключено все соблазнительное и помъщено то, что сообразно съ христіанскою нравственностью. Книга сія на польскомъ языкъ напечатана на казенный счетъ и введена въ училища 4). Для поддержанія воинственнаго духа въ народъ и для сопряженія любви народной со славою государя, Булгаринъ издалъ: «Славныя воспоминанія россіянъ ХІХ столътія», собравъ и расположивъ на двухъ большихъ таблицахъ всъ побъды въ царствованіе императора Александра I, на каждый день въ году по одной. Сіе изданіе удостоилось вниманія блаженной памяти государя императора и чрезъ министерство просвъщенія потребовано для эрмитажной библіотеки.

<sup>1)</sup> *М. Сухомлиновъ*, "Полемическія статьи Пушкина", "Истор. В'єстникъ", 1884 г. III, 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ibidem, 487.

<sup>3)</sup> Курсивъ подлинника.
4) Современники хорошо знали, что всѣ комментаріи Булгаринъ укралъ у Ежовскаго, благодаря смерти котораго не могъ издаль второго тома. Вообще, всѣ небеллетристическія "сочиненія" Булгарина были всегда беззастѣнчивой контрафакціей...



Rehejeit auttoma und behders

("Министерство внутреннихъ дёль", изд. 1902 г.).

Для распространенія исторических в и географических в св'яд'вній въ Россіи, въ дух'в, свойственномъ образу правленія, Булгаринъ предприняль съ 1822 г. изданіе журнала "Свверный Архивъ", который быль посвящень исключительно исторіи, ститистикв, путешествію и правов'єдівню. Сіє изданіє, первоє въ своємъ родії, заслужило вниманіе европейскихъ ученыхъ (!), которые безпрестанно (!) и всѣ (!) пользуются и переводять оттуда статьи, до Россіи касающіяся. Сей журналь заслужиль также вниманіе правительства, и бывшій министръ просвъщенія кн. Голицынъ, безъ всякаго ходатайства со стороны издателя, рекомендоваль оный во всѣ училища... Съ 1823 года Булгаринъ издавалъ "Литературные Листки", посвященные особенно исправленію правовъ статьями въ родѣ Адиссонова Спектатора. Булгаринъ издалъ «Воспоминаніе объ Испаніи» въ томъ нам'вреніи, чтобы доказать, что народъ, воспламененный любовью къ своимъ государямъ, бываетъ непобъдимъ. Для распространенія любви къ драматическому искусству, сильно д'яйствующему на нравы, онъ издалъ первый въ Россіи драматическій альманахъ "Русская Талія"... Съ 1825 года Булгаринъ издаетъ "Съверную Пчелу", литературную и политическую газету, коей главитимая цёль состоить въ утвержденіи втрноподданническихъ чувствованій и въ направленіи къ истинной цёли, то есть: преданности къ престолу и чистотъ нравовъ. Стоитъ прочесть статью на день 30-го августа 1825 г. и статью на плачевную кончину блаженныя памяти императора Александра I, чтобы увидъть въ полной мъръ духъ сей газеты... Что Булгаринъ вытериълъ за свой образъ мыслей отъ партіи, нёкогда сильной въ обществ'ь, которой пагубн**ые** замыслы открылись вносл'ёдствіи, сіе изв'ёстно всёмь, составлявшимь кругь ихъ знакомства. Булгарина даже стращали нублично, что современемъ ему отрубятъ голову на "Съверной Пчелъ" за распространение неевропейскихъ (такъ они называли) идей. Но Булгаринъ всегда пребылъ твердъ въ своихъ правилахъ и, види какое-то своеволіе мыслей между юношествомъ и нёкоторыми умниками, не постигая тайной причины, всегда старался противод биствовать ихъ вліянію на общее межніе. Доказательствомъ можетъ служить статья его сочиненія подъ заглавіемъ: «Бѣдный Макаръ, или кто за правду горой, тотъ истый герой», появившаяся въ свътъ въ "Съверномъ Архивъ" 8 декабря 1825 года, гдъ монархическія чувствованія и правосудіє русскихъ государей выставлены въ самомъ блестищемъ видъ. Съ нынъшняго года Булгаринъ издаетъ безденежно ¹) журналъ "Дътскій Собесъдникъ" и, чтобы удостовъриться, въ какомъ духъ онъ составляется, стоитъ взглянуть на статью: «Исторія Славянъ». Главнъйшая цёль сего журнала есть распространеніе вфрноподданнических чувствованій между россійскимъ юношествомъ. Получивъ монаршую милость 2), Булгаринъ получитъ новую жизнь, жизнь политическую, въ странв, которой онъ посвятиль самого себя. Онъ первый изъ поляковъ появился на поприщѣ русской словесности, и вниманіе, оказанное къ трудамъ его, безъ сомнънія, произведетъ благодътельныя дъйствія въ общемъ мнъніи польскаго народа, который питаетъ въ себъ любовь ко всему національному. Въ варшавскихъ журналахъ безпрестанно припоминаютъ, что Булгаринъ 

 Т. е. безпорочную отставку отъ русской военной службы и опредъление въ службу гражданскую.

<sup>1)</sup> Только для подписчиковъ "Сѣв. Архива", "Сына Отечества" и "Сѣв. Пчелы", въвидъ приложенія...

Уже это "похвальное слово" представляеть роль Булгарина нъсколько иначе, чъмъ старался изобразить ее Гречъ. Но есть и другія, еще болъе красноръчивыя данныя для выясненія этой роли.

Въ 1831 году Булгаринъ увхалъ, по болвзни, въ отпускъ, въ свое имъніе Карлово (подъ Деритомъ) и оттуда просилъ министра народнаго просвъщенія, кн. Ливена, продлить ему отпускъ сверхъ раньше даннаго срока (съ 4 марта по 4 іюля 1831 г.). По докладу министра, не особенно жаловавшаго своего "чиновника особыхъ порученій", государь отказаль, не пожелавъ дълать исключеній изъ общаго правила. Надо было или явиться въ срокъ, или подать въ отставку. Больной Булгаринъ избралъ второе: въ то время его положение уже вполнъ выяснилось, и служба была не особенно нужна. Но онъ разсчитывалъ получить при отставкъ чинъ надворнаго совътника, а Ливенъ не сдълалъ и такого снисхожденія, находя, что разъ Булгаринъ не имълъ опредъленной должности, то и судить о его способностяхъ нельзя. Отставка была дана 9 сентября. Булгаринъ увъдомилъ объ этомъ своего благодътеля, и вотъ, 15-го декабря 1831 г., Бенкендорфъ пишетъ упорному министру:

"Принимая въ уважение, что г. Булгаринъ опредъленъ на службу по представленію моему о способностяхь его и трудахь на пользу общую; что въ теченіе того времени, вз которое онз считался на службю, былз употребляемз по моему усмотрънно по письменной части на пользу службы, и что всъ порученія онз исполняли си отличными усердієми, я поставляю обязанностью моею засвидътельствовать предъ вашею свътлостью о способности г. Булгарина и ревности его къ пользамъ государственной службы, и при томъ просить васъ о сдъланіи надлежащаго распоряженія, чтобы сенать при увольненіи его не-нашель никакого препятствія къ награжденію его чиномь за выслугу узаконенныхъ лѣтъ" ¹).

Дъло было передано въ комитетъ министровъ, но послъдній согласился съ кн. Ливеномъ.

Послъ этого никто уже не можетъ соннъваться въ настоящемъ мъстъ службы чиновника д'ыствительно, "особыхъ" порученій, Өалдея Булгарина. Правда, еще гр. Блудовъ говорилъ Никитенку, что ему положительно извъстна служба Булгарина по тайной полиціи во время Бенкендорфа<sup>2</sup>), но этого было, пожалуй, недостаточно, потому что не документально, а во-вторыхъ, можно было думать, не спуталъ-ли старикъ Блудовъ Болеслава Булгарина (сына Өаддея) съ отцомъ: Булгаринъ-сынъ офиціально служиль чиновникомъ въ III отд'яленіи съ начала 50-хъ годовъ <sup>3</sup>).

Нътъ поэтому ничего удивительнаго, что въ текстъ булгаринскихъ органовъ не встръчается прямыхъ доносовъ или "бдагонамъренныхъ указапій": они не нужны были, потому что Булгаринъ о каждомъ литературномъ "преступленіи", о каждомъ ударъ по его карману конкуррирующими изданіями непосредственно

<sup>1)</sup> Ibidem, 488.

<sup>2)</sup> А. Никименко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., VII, 155.
3) Странно, что цитированная статья Сухомлинова (1884 г.) осталось, повидимому, неизвъстною ни г. Скабичевскому, ни г. Боцяновскому ("Къ характеристикъ Ө. В. Булгарина"—"Литер. Въстн." 1901 г., II), ни нъкоторымъ другимъ, писавшимъ о Булгаринъ; по крайней мъръ, никто изъ нихъ не ръшается умеерждать о службъ Булгарина въ III отдъ леніи и ни разу не упоминаетъ этой очень цѣнной статьи.

сообщаль въ III Отдъленіе. Чтобы печатать донось, будучи увъреннымъ въ его усившности, — надо или быть гораздо глупъе Булгарина, или стоять гораздо дальше отъ "блюдущихъ" за литературою правительственныхъ органовъ. Зачъмъ публично дълать себя виновникомъ чужихъ бъдъ, когда то же можно сдълать келейно? Съ другой стороны, правъ и г. Венгеровъ, говоря о простой невозможности въ то время печатныхъ доносовъ. Дъйствительно, въ первую половину прошлаго стольтія "ничто не должно было нарушать убъжденіе русскаго обывателя въ томъ, что благоналъренность и покорность — такія же неотъемлемыя качества святой Руси, какъ неотъемлемъ воздухъ, которымъ она окружена". Совершенно върно, что "Булгаринъ не долженъ былъ упрекать "Современникъ" въ якобинствъ, потому что это, во-первыхъ, доказывало бы, что Дубельтъ (и вообще III Отдъленіе) плохо бдитъ, и еще болъе потому, что самая мысль о возможности ослушанія заключала въ себъ соблазнъ. Булгаринъ не долженъ былъ доказывать превосходство дубельтовской системы предъ всякими иными, потому что это показывало бы, что есть на Руси люди, которые въ этомъ сомнъваются" 1).

И если кое-какія писанія "Сѣверной Пчелн" и могутъ быть разсматриваемы, какъ доносы, то, всетаки, они имѣли иное значеніе. Указать на вольнодумство Пушкина значило, въ сущности, не донести на поэта, а лишь помочь въ стремленіи представить его такимъ тѣмъ сильнымъ міра сего, которые были въ этомъ отношеніи несолидарны съ озлобленнымъ противъ Пушкина Бенкендорфомъ. Когда же нужно было наказать кого-нибудь, эта форма "сообщенія къ свѣдѣнію" считалась, конечно, непрактичною...

## Первые доносы Булгарина. Мийнія о немъ литераторовъ и общества. Эпиграммы.

Къ сожальнію, ньть пока данныхь, позволяющихь судить о тьхь "особыхь литературныхь" порученіяхь, которыя Булгаринь исполняль вь теченіе первыхъ пяти льть своей новой службы, по прошествіи коихь онъ быль аттестовань Бенкендорфомь, въ приведенномъ уже письмів кн. Ливену, какъ "ревностний къ пользамъ государственной службы" чиновникъ. Зато есть нісколько фактовъ, неопровержимо доказывающихъ "добровольческія" способности Булгарина. На нихъ-то, какъ на первой пробів его талантовъ, мы и остановимся.

Въ началь 1828 г. московскій генераль-губернаторь, кн. Д. В. Голицынь, вздумаль попробовать издавать газету, поручивъ редакцію ея одному изъ чиновниковъ. До Булгарина этоть слухь дошель уже въ соединеніи съ именемь кн. П. А. Вяземскаго. Очевидно, возникало опасеніе за подписку на "Сѣверную Пчелу"... И воть, вспоминается одна пирушка Вяземскаго въ веселой компаніи друзей, онъ аттестовывается "развратникомъ", а таковой не имѣль уже права на изданіе печатнаго органа... Молодой поэть быль ошеломлень бумагой, въ которой сообщалось о неразрѣшеніи ему какой-то "Утренней Газеты"—онъ даже ничего о ней не слышаль. Прикосновенность къ этому дѣлу Булгарина утверждаетъ самъ Вяземскій 2).

<sup>1)</sup> *С. Вешеровъ*, "Ежедневная печать конца дореформенной эпохи",—"Литер. Въстникъ". 1902 г. VIII, 385.
2) "Полное собраніе сочиненій", 1884 г., IX, 102—103.

Кром'в боязни конкуренціи, Вулгаринымъ руководило и озлобленіе противъ Вяземскаго, какъ автора первой на него злой эпиграммы, получившей довольно большое распространеніе:

"Фигляринъ хочетъ слыть хорошимъ журналистомъ, Фигляринъ хочетъ быть лихимъ кавалеристомъ... Не обличу его въ лганьѣ, Но на конѣ сидитъ онъ журналистомъ, Въ журналѣ рубитъ смыслъ лихимъ кавалеристомъ И выѣзжаетъ на враньѣ ¹).

Въ разгаръ полемики Пушкина съ Булгаринымъ, последній напечаталь въ своей "Ичель" гнусный "Анекдоть", якобы переведенный изъ англійскаго журнала. Между прочими грязными выходками, великій поэть быль названь "изступленнымъ, бросающимъ риемами во все священное, чванящимся предъ черные вольнодумствомъ, а тишкомъ ползающимъ у ногъ сильныхъ, чтобъ позволили ему нарядиться въ шитый кафтанъ" и т. д. Это былъ очевидный камешекъ во дворецъ, брошенный съ соизволенія Бенкендорфа, очень недовольнаго камеръ-юнкерствомъ Пушкина... Великій поэтъ, будучи тогда совершенно не въ курст отношеній Булгарина къ Катону (прозвище, данное Бенкендорфу А. О. Смирновой), не зная истиннаго назначенія этихъ строкъ и думая, что онв явно направлены къ свъдънію самого Бенкендорфа, написаль ему письмо, гдъ, между прочимъ, указалъ на свои опасенія отъ подобныхъ доносовъ. Бенкендорфъ, конечно, посившилъ отвътить Пушкину, что Булгаринъ никогда ему ничего не говоридъ о немъ "по той простой причинъ, что я вижу его не болъе двухъ-трехъ разъ въ годъ, и въ посл'яднее время вид'ялся съ нимъ только для того, чтобы сд'ялать ему выговоръ"... Тогда Пушкинъ рёшилъ приковать Булгарина въ позорному столбу, и съ этою цёлью помёстиль въ "Литературной Газеть" очень остроумную замътку о мемуарахъ начальника парижской тайной полиціи Видока<sup>2</sup>). О Видокъ не было тамъ, конечно, ни слова, вся замътка представляла изъ себя здую характеристику отечественнаго доносчика. Публика такъ быстро поняла эту уловку, что цензура безусловно воспретила уже всякія статьи о действительно вышедшихъ мемуарахъ нарижскаго сыщика. Очевидно, распоряжение исходило отъ Бенкендорфа.

Одновременно по рукамъ стала ходить рукописная эпитрамма:

"Не то бѣда, что ты полякъ: Костошко—ляхъ, Мицкевичъ—ляхъ. Пожалуй, будь себѣ татаринъ, И въ томъ не вижу я стыда; Будь жидъ—и это не бѣда; Но то бѣда, что ты Фигляринъ!"

Подумавъ и посовътовавшись, съ къмъ слъдовало, Булгаринъ ръшилъ прикинуться стоящимъ выше всякой брани и, совершенно неожиданно для всъхъ, напечаталъ эту эпиграмму въ своемъ соединенномъ журналъ— "Сынъ Отечества и

<sup>1) &</sup>quot;Москов. Телеграфъ", 1832 г., XV. Фигляринымъ назвалъ Булгарина Вяземскій, а не Пушкинъ. Послъдній лишь повторяль это прозвище.
2) "Литер. Газета", 1830 г., 6 апръля.

Съверный Архивъ", откровенно поставивъ взамънъ "Фиглярина" "Оаддей Булгаринъ"... Мало того, онъ сопроводилъ ее такимъ объяснениемъ: "Въ Москвъ ходитъ по рукамъ и пришла сюда, для раздачи любопытствующимъ, эпиграмма одного извъстнаго поэта. Желая угодить нашимъ противникамъ и читателямъ и сберечь сіе драгоцьное произведеніе отъ искаженія при перепискь, печатаемь оное" 1).

Извъстно, что "Московскій Въстникъ" и "Литературная Газета" довольно часто кололи Н. А. Полевого за его купеческое происхождение. Послъ цълаго ряда такихъ полемическихъ статей, Пушкинъ написалъ небольшую анонимную замътку:

"Новыя выходки противъ такъ называемой литературной нашей аристократіи столь же недобросов'єстны, какъ и прежнія. Ни одинь изъ изв'єстныхъ писателей, принадлежащихъ будто бы этой партіи, не дупаль величаться своинь дворянскимъ званіемъ. Напротивъ, Съверная Пчела помнитъ, кто упрекалъ поминутно г. Полевого тёмъ, что онъ купецъ, кто заступился за него, кто осмѣлился посмъяться надъ феодальной нетерпимостью нъкоторыхъ чиновныхъ журналистовъ. При семъ случав замвтимъ, что если больщая часть нашихъ писателей дворяне, то сіе доказываеть только, что дворянство наше (не въ примірт прочимъ) грамотное: этому смъяться нечего. Если же бы званіе дворянина ничего у насъ не значило, то и это было бы вовсе не смѣшно. Но пренебрегать своими предками изъ опасенія шутокъ г.г. Полевого, Греча, и Булгарина, непохвально, а не дорожить своими правами и преимуществами глупо. Не дворяне (особливо не русскіе), позволяющіе себ'т насмішки на счеть русскаго дворянства, боліве извинительны. Но и туть шутки ихъ достойны порицанія. Эпиграммы демократическихъ писателей XVIII стольтія (которыхъ, впрочемъ, ни въ какомъ отношеній сравнивать съ нашими невозможно) пріуготовили крики: «Арестантов» къ  $\mathscr{G}$ онартоst: и ничуть не забавные куплеты съ прип $^{+}$ вомъ: « $\mathit{Hoencum}$ » их $^{-}$ , повъсимъ ихъ!» Avis au lecteur" 2).

Казалось бы, статья, идущая въ руку всемогущему тогда русскому дворянству, не могла подать повода къ неудовольствію Бенкендорфа. Но его во время освъдомили съ именемъ анонимнаго автора, а имя Пушкина всегда сбивало съ толку начальника III Отдъленія, особенно, когда въ ухо жужжаль ненавидъвшій поэта Булгаринь, очень сильно затронутый "Литературной Газетой". 23 августа Бенкендорфъ уже обращалъ вниманіе министра просв'ященія, Ливена, на "неприличность статьи" и просиль увъдомить его объ именахъ автора и цензора. Кн. Ливенъ, всегда очень самостоятельно державшійся по отношенію къ Венкендорфу, что было нелегко еще въ силу ихъ родства (братъ министра былъ женать на сестръ графа), ограничился сообщеніемь начальнику III Отдъленія объясненія бар. Дельвига и цензора Шеглова. Въ первомъ говорилось очень лаконически, что издатель не знаетъ имени автора, а во второмъ, что статья пропущена какъ потому, что не имъетъ ничего противнаго ни религіи, ни духу правительства, такъ и потому, что постоянныя нападки "Московскаго Телеграфа" на русское дворянство не могутъ быть оставлены безъ опроверженія 3). Противъ этого

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1830 г., т. XI, № 17, 303. <sup>2</sup>) "Литер. Газета" 1830 г., № 45. <sup>8</sup>) "Пенаура рт. положения. "Цензура въ царствование императора Николая I", — "Рус. Старина", 1901 г.

трудно было что-нибудь возразить и Бенкендорфъ отступилъ, затаивъ на время злобу противъ "Литературной Газеты"... Таилась она, какъ извъстно, не долго: вскорф "Литературная Газета" была стерта съ лица журналистики. Участіе Булгарина въ гибели ея внъ всякаго сомнънія; о немъ знали Пушкинъ, Вяземскій, Дельвигъ и др. <sup>1</sup>).

Въ томъ же году Булгаринъ подкапывался подъ Жуковскаго, очень нелюбимаго Венкендорфомъ. Имъ давно хотълось удалить поэта изъ сферы дворцовой жизни, и чего только не предпринималось съ этою цёлью... Такъ, напримъръ, въ письмъ къ государю, помъченномъ 30 марта 1830 г., Жуковскій жалуется, что "Булгаринъ вездъ разславляетъ, будто бы Киръевскій написалъ ко мнъ какое-то либеральное письмо, которое извъстно и правительству" <sup>2</sup>). Николай I, дъйствительно, охладъль къ Жуковскому на нъкоторое время, и только послъ обстоятельнаго разъясненія, даннаго клеветь въ письмь поэта, сталь относиться къ

нему по-прежнему.

Но при чемъ тутъ Кирвевскій? — спросить читатель, зная, что Булгаринъ спроста не назоветь чужого имени. Ив. Кирвевскій виновать быль передъ Булгаринымъ за ръзкую критику его романа "Иванъ Васильевичъ", помъщенную въ альманахъ "Денница". Вскоръ Булгаринъ добрался и до "Европейца" журнала Киръевскаго: участіе его въ гибели этого изданія утверждаеть категорически Ю. Бартеневъ 3); того же мивнія быль, очевидно, и Жуковскій. Въ письмахъ его къ государю и Бенкендорфу есть такія фразы: "кто оклеветаль Кирвевскаго передъ правительствомъ, не знаю. Но долженъ сказать, что онъ имъетъ враговъ литературныхъ. Это тъ самые, которые давно уже срамятъ нашу словесность, давая ей самое низкое направление и обративъ поприще ума и таланта въ презрънную торговую илощадь, на которой нъсколько торгашей хотять, онасаясь совмъстниковъ, завладъть прибыткомъ и для того чернять и осыпають презрізными ругательствами всякаго, кто хочеть выступить на посрамленное ими поприще совсёмъ съ другими намереніями, чистыми и благородными. Они окружили нашу словесность густою ствною, сквозь которую трудно пробиться. Они непобъдимы и должны всегда имъть успъхъ върный, ибо употребляють такія средства, коихъ себъ не позволить человъкъ благородный, потому самому совершенно противъ нихъ беззащитный " 4).

Подъ обрисованными такими красками людьми разумълись: Булгаринъ,

Гречъ, Воейковъ, Сенковскій и др.

Въ іюнъ 1831 года, Бенкендорфъ заказалъ Булгарину составить реляцію о началъ польскаго возстанія и нашель ее столь блестящею, что туть же пообъщаль не забыть своего "чиновника особыхъ порученій", а реляцію представиль за свою собственную... Онъ даже хотиль нослать Булгарина въ Варшаву для усмиренія тамошнихъ умовъ, но, къ счастью, государь не нашелъ Булгарина способнымъ на такую роль 5).

Послъ всего сказаннаго смъшно читать реабилитацію Булгарина, написанную

<sup>1)</sup> Н. Барсуковъ, н. с., III, 235—236.

<sup>1)</sup> Н. Барсуков, н. с., III, 255—256.
2) "Изъ бумать В. А. Жуковскаго", "Рус. Архивъ", 1896 г., І, 111—114.
3) "Рус. Архивъ", 1896 г., VIII—575, 1—119.
1) "Рус. Архивъ", 1896 г., І, 115—116.
5) М. Сухомминовъ, "Полемическія статьи Пушкина", "Истор. Вѣстникъ", 1884 г., III, 497, "Рус. Старина" 1896 г., VI, 265—266.

ero alter ego. Неужели Гречъ серьезно быль увърень, что только изъ боязни "колкаго, неумолимаго нера" его друга литераторы булгаринскаго времени "безусловно его не поносили печатно 1). Неужели не ясно, что боялись не пера Булгарина, а его языка, работавшаго внъ листовъ редактируемыхъ имъ изданій... Тотъ же Гречъ рѣшается утверждать, что причиною ненависти и злобы большей части нашихъ писателей къ Булгарину была замътка его въ. "Съверной Пчелъ" о покупкъ Аннибала за бутылку рома!... А Усовъ увъряетъ, что личность Булгарина "искажена" политическими и литературными врагами 2)!

Не всв, конечно, пріятели и сотрудники Булгарина такого о немъ мивнія. Такъ, П. Каратыгинъ говоритъ, что характеръ его представлялъ "пеструю смъсь Фамусова, Молчалина, Скалозуба, Загоръцкаго и Репетилова"<sup>3</sup>), а В. Р. Зотовъ, проработавшій съ Булгаринымъ нѣсколько лѣтъ, прямо заявляетъ: "литературная характеристика Булгарина внушаетъ такое отвращение, и этотъ кондотьеръ журналистики вполнъ заслуживаетъ всъ ръзкіе эпитеты, начиная съ «патріотическаго предателя», какимъ заклеймилъ его Пушкинъ, до грязнаго клеветника и доносчика, какимъ онъ остался и до нашего времени" 4).

Что же могли сказать о Булгарин'в такіе идеально-честные и чистые люди, какъ Бълинскій? Что могли они чувствовать къ нему? "Неистовый Виссаріонъ" не называль Булгарина иначе, какъ негодяемъ 5), человъкомъ "вреднымъ для успѣховъ образованія нашего отечества" 6). Герценъ писалъ: "Булгаринъ и Гречъ никого не надули, ихъ ливрейную кокарду никто не принялъ за отличительный знакъ мивнія" 7). Булгаринъ такъ низко стоялъ въ его глазахъ, что "доносы его не оскорбляли" <sup>8</sup>). Союзъ Булгарина съ Гречемъ авторъ "Былого и думъ" заклеймиль выражениемъ "открытый конкубинатъ" 9)... Даже такой умъренный человъкъ, какъ Веневитиновъ, не могъ равнодушно слышать этого имени. Болъе того — сторонникъ погодинскихъ убъжденій, Любимовъ, кричалъ: "пора зажать ротъ этимъ мерзавцамъ"! <sup>10</sup>) Кн. Вяземскій, котораго ужъ никто не заподозритъ въ либеральномъ образъ мыслей, находилъ Булгарина "нечистотой общественнаго тъла" 11). Какова же, значить была увъренность въ страшномъ мщеніи, если вся литература не ръшалась печатно открыть глаза обществу на "чиновника особыхъ порученій"!

Въ обществъ, впрочемъ, и безъ того истинная репутація Булгарина установилась прочно. Панаевъ прямо заявляетъ: "новое пишущее и читающее поколъніе этого времени (середины 30-хъ годовъ) все безъ исключенія презирало Булгарина" <sup>12</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1871 г., XI, 483.
2) "О. В. Булгаринъ въ послъднее десятилъте его живни", — "Истор. Въстникъ" 1883 г., VIII, 284.
3) "Съверная Пчела".—"Рус. Архивъ", 1882 г., IV, 243.
4) "Петербургъ въ 40-хъгодахъ".—"Истор. Въстникъ", 1890 г., V, 308.
5) "Рус. Старина" 1889 г., I, 143.
6) "Отчетъ Импер. Пуб. Библіотеки за 1889 г.", 6.
7) "Сочиненія" 1879 г., VII, 308.
8) Ibidem I 53

<sup>1) &</sup>quot;Сочиненя" 1879 г., VII, 5 в) Ibidem, I, 53. в) Ibidem, VIII, 149. в) *Н. Барсуковъ*, н. с., IV, 95. 11) Ibidem, II, 406.

<sup>12) &</sup>quot;Литературныя воспоминанія", 1888 г., 49.

Въ посмертныхъ запискахъ Н. И. Пирогова есть очень интересный разсказъ о томъ, какъ студенты дерптскаго университета учили Карловскаго обитателя добронорядочности...

"Однажды за приглашеннымъ объдомъ у помъщика Лингардта, въ присутствіи многихъ гостей и между прочимъ одного студента, Булгаринъ, подгулявъ, началъ подсививаться надъ профессорами и университетскими порядками. Студенть потомъ передаль этоть разговорь, конфузившій его за объдомь, своимь товарищамъ. Поднялась буря въ стаканъ воды. Начались корпоративныя совъщанія о томъ, какъ защитить поруганное публично Өаддеемъ достоинство университета и студенчества. Поръшили преподнести Булгарину въ Карловъ кошачій концерть. Слишкомь 600 студентовь сь горшками, илошками, тазами и разною посудою потянулись процессіею изъ города въ Карлово, выстроились передъ домонъ и, прежде чёмъ начать концерть, послали депутатовъ къ Булгарину съ объясненіемъ всего дёла и требованіемъ, чтобы онъ, въ избѣжаніе непріятностей кошачьяго концерта, вышель къ студентамъ и извинился въ своемъ поступкъ. Булгаринъ, какъ и слъдовало ожидать отъ него, не на шутку струсилъ, но чтобы уже не совсвиъ замарать польскій гоноръ, вышель къ студентамъ съ трубкою въ рукахъ и началъ говорить, не снимая шапки, не поздоровавшись. «Mütze herunter! шапку долой!» — послышалось изъ толиы.

"Вулгаринъ снялъ шапку, отложилъ трубку въ сторону и сталъ извиняться, увъряя и клянясь, что онъ никакого намъренія не имълъ унизить достоинство высокоуважаемаго имъ дерптскаго университета и студенчества" 1).

Пироговъ вообще характеризуетъ Вулгарина, какъ выдающагося нахала и

Въ письмахъ самого Вулгарина ясно видно, что онъ зналъ всеобщее къ себъ отвращение. "Кому обо мнъ безпокоиться?" — писалъ онъ во время своей болъзни и былъ совершенно правъ <sup>2</sup>).

Когда петербургскій книгопродавець Лисенковъ объявиль о продажѣ у себя портрета парижскаго сыщика Видока и выдаваль приходящимь физіономію Булгарина, публика валомъ валила въ магазинъ, какъ бы демонстративно подчеркивая свою солидарность съ остроумной выдумкой... Черезъ нѣсколько дней портретъ, конечно, былъ конфискованъ, съ отобраніемъ подписки о непродажѣ его и вездѣ 3).

Эпиграммамъ буквально не было конца, и онъ пользовались всегда широкой популярностью. Приведу лишь немногія.

"Булгаринъ—вотъ полякъ примърный! Въ немъ истинныхъ сарматовъ кровь, Взгляните, какъ въ груди сей върной Сильна къ отечеству любовь! То мало, что изъ злобы къ русскимъ, Хоть отъ природы трусоватъ, Ходилъ онъ подъ орломъ французскимъ И въ битвахъ жизни былъ не радъ,— Патріотическій предатель,

Н. Пироговъ, "Посмертныя записки", "Рус. Старина", 1885 г., II, 302.
 "Истор. Въстникъ", 1883 г. VIII, 296.
 В. Бурнашевъ, "Четверги у Н. И. Греча", "Заря", 1871 г., IV, 19.

Разстрига, самозванецъ сей Уже не воинъ, а писатель, Ужь русскій къ сраму нашихъ дней; Двойной присягою играя, Полякъ въ двойную цъль попалъ: Онъ Польшу спасъ отъ негодяя И русскихъ братствомъ запятналъ" 1).

## Она принадлежить Пушкину. А воть эта-Баратынскому:

"Повёрьте мнё,—Фигляринъ моралистъ Намъ говоритъ преумиленнымъ слогомъ: Не должно красть; кто на руку не чисть, Передъ людьми грашить и передъ Богомъ; Не надобно въ судъ кривить душой; Не хорошо живиться клеветой, Временщику подслуживаться низко; Честь, братцы, честь дороже намъ всего!" Ну что-жъ? Богъ съ нимъ! Все это къ правдѣ близко, А кажется, и ново для него" 2).

Вольшимъ успъхомъ пользовалось стихотворение и до сихъ поръ неизвъстнаго автора:

### Ha $\Theta$ . B. Eулгарина.

"Онъ у насъ восьмое чудо, У него завидный нравъ: Неподкупенъ, какъ Іуда, Храбръ и честенъ, какъ Фальстафъ! Съ безкорыстностью жидовской, Какъ Хавронья, милъ и чистъ; Даровить, какъ Третьяковскій, Столько-жъ важенъ и рѣчистъ; Не страшитесь съ нимъ союза, Не разладитесь никакъ: Онъ съ французомъ-за француза, Съ полякомъ-онъ самъ полякъ; Опъ съ татариномъ-татаринъ, Онъ съ евреемъ—самъ еврей; Онъ съ лакеемъ важный баринъ, Съ важнымъ бариномъ—лакей. Кто же онъ? То самъ Булгаринъ Венедиктовичъ Өаддей!" <sup>3</sup>)

Менве извъстны эпиграммы баснописца А. Е. Измайлова, изъ которыхъ приведу лишь двв:

<sup>1) &</sup>quot;Полярная Звёзда", 1859 г. V, 30.
2) "Въстникъ Европы", 1887, V,
3) "Рус. Архивъ", 1901 г., XI, 430. Въ 1846 г. эта эпиграмма была напечатана въ некрасовскомъ альманахъ "1-е апръля" и потому приписывается Н. А. Некрасову. Тамъ она безъ заглавія и безъ послъдней строки; послъ словъ "кто же онъ?" стояли точки.

"Өаддей французовъ билъ, какъ коренной русакъ, А на испанцевъ шелъ онъ въ арміи французской, Ругалъ онъ русскихъ, какъ полякъ, А поляковъ ругалъ, какъ русскій".

> "Оаддей растратилъ стыдъ, Европу объёзжая, Для совёсти его потеря небольшая. Теперь въ немъ менёе стыда, Чёмъ бёлизны найдется въ эвіопё; Но стоитъ ли труда Стыда съ ползолотникъ искать по всей Европё" 1).

Отношенія къ Булгарину Бенкендорфа, императора Николая І, Дубельта и гр. Орлова.

Иное отношеніе видёль Булгаринь со стороны Бенкендорфа, Дубельта и гр. А. Ө. Орлова. Нельзя сказать, чтобы они носили его на рукахь, но во всякомь случав всёмь своимь положеніемь Булгаринь обязань этимь людямь и особенно двумь первымь. Если за рёзкую критику "Юрія Милославскаго" Булгаринь быль посажень подъ аресть; если Бенкендорфь просиль Уварова унять ругательства литераторовь и, какь на образець площадной брани, указываль на статью Булгарина въ "Москвитянинв", — то, во-первыхь, такихь случаевь въ сорокальтней дёнтельности Булгарина было всего два-три, а во-вторыхь, надоже было сколько-нибудь считаться и съ общимь о немъ мивніемь. Послё каждаго акта немилости Булгаринь съ увъренностью ожидаль возмещенія претерпеннаго имъ горя и — надо отдать должное Бенкендорфу, — всегда получаль его аккуратно.

Въ томъ же году Булгаринъ выпустилъ свой третій романъ—"Петръ Ивановичъ Выжигинъ", и по этому поводу есть очень интересное письмо его къ

Бенкендорфу.

Прося послъднято походатайствовать у государя "соизволенія украсить списокъ подписавшихся на сію книгу священнымъ именемъ его императорскаго величества", Булгаринъ такъ мотивироваль свою просьбу: "таковая высокомонаршая милость была бы во всякое время и для каждаго писателя неоцъненною, но нынъ будетъ для меня новымъ живительнымъ благотвореніемъ великаго монарха. Нынъ, когда многіе изъ соотечественниковъ моихъ, по справедливости, лишились милостей своего государя (благодаря вспыхнувшему возстанію поляковъ — М. Л.), да позволено мнъ будетъ показать свъту, что я все счастіе жизни своей полагаю въ благосклонномъ взоръ всеавгустъйшаго монарха, и что великій государь не считаетъ меня недостойнымъ своего взора. Упавшіе духомъ върные поляки воскреснутъ, когда увидятъ, что ихъ соотечественникамъ открыты пути трудами и тихою жизнью къ монаршимъ милостямъ". Соизволеніе было дано, романъ представленъ, авторъ награжденъ вторымъ брилліантовымъ перстнемъ <sup>2</sup>).

 <sup>&</sup>quot;Рус. Архивъ", 1871 г., 1010—1111.
 "Рус. Старина" 1896 г., VI, 565.

Но Булгарину нужно было, очевидно, доиграть роль успокоителя "върныхъ полявовь", тавъ ловко выдуманную въ драмв тогдашнихъ политическихъ событій, — и воть въ "Съверной Пчелъ" публикуется ко всеобщему свъдънію о милостивомъ вниманіи государя, о томъ, что въ "г. ген.-ад. А. Х. Бенкендорфъ всякій благонам'іренный челов'ікъ всегда находить покровителя своимь трудамъ и представителя (?) высочайшаго престола"; что "государь императоръ изволилъ отозваться, что его величеству весьма пріятны труды и усердіе Булгарина къ пользв общей, и что государь, будучи увърень въ преданности его къ его особъ. всегда расположенъ оказывать Булгарину милостивое свое покровительство 1.

Все это было дёломъ рукъ Бенкендорфа. Недавно опубликованныя извлеченія изъ переписки съ нимъ императора Никодая І не оставляють сомн'внія въ личныхъ отношеніяхъ государя къ Булгарину. Нелюбившій грубой лести, Николай І прекрасно понималъ мотивы постояннаго булгаринскаго пресмыкательства.

Въ 1830 году Пушкинъ выпустилъ VII главу "Онъгина". Булгаринъ поспъшиль съ ожесточениемъ на нее наброситься: "Съверная Плела" доказывала, что здёсь "ни одной мысли, ни одного чувствованія, ни одной картины, достойной воззрвнія. Совершенное паденіе, chute complète! Итакъ, надежды наши исчезли!".

Какъ только Николай I прочелъ этотъ фельетонъ, онъ пишетъ Венкендорфу: "Я забыль вамь сказать, дюбезный другь, что въ сегодняшнемь нумерв "Пчелы" находится опять несправедливъйшая и пошлъйшая статья, направленная противъ Пушкина; къ этой статьъ, навърное, будетъ продолжение: поэтому предлагаю вамъ призвать Булгарина и запретить ему отнынъ печатать какія бы то ни было критики на литературныя произведенія; и если возможно, запретите его журналъ" 2).

Любопытенъ отвътъ Венкендорфа:

"Приказанія вашего величества исполнены: Булгаринъ не будетъ продолжать свою критику на Онвгина.

"Я прочель ее, государь, и должень сознаться, что ничего личнаго противъ Пушкина не нашелъ; эти два автора, кроив того, вотъ уже года два въ довольно хорошихъ отношеніяхъ между собой (!). Перо Булгарина, всегда преданное власти, сокрушается надъ тёмъ, что путешествіе за кавказскими горами и великія событія, обезсмертившія посл'ядніе годы, не придали лучшаго полета генію Пушкина. Кром'в того, московскіе журналисты ожесточенно критикують Онъгина 3).

"Прилагаю при семъ статью противъ Дмитрія Самозванца, чтобы ваше величество видѣли, какъ нападаютъ на Булгарина <sup>4</sup>). Если бы ваше величество прочли это сочинение, то вы нашли бы въ немъ много очень интереснаго и въ особенности монархическаго, а также побъду легитимизма. Я бы желаль, чтобы авторы, нападающіе на это сочиненіе, писали въ томъ же духів, такъ какъ сочиненіе--это совъсть писателей".

<sup>1) &</sup>quot;Сѣв. Пчела", 1831 г., № 2. 2) Курсивъ мой. 5) Надеждинъ въ "Телескопъ", Н. Полевой въ "Московскомъ Телеграфъ". 4) "Дмитрій Самозванецъ" вышелъ одновременно съ VII главой "Онъгина". Обрушилась на него "Литературная Газета".

На это государь отвічаль:

"Я внимательно прочелъ критику на Самозванца и долженъ вамъ сознаться, что такъ какъ я не могъ пока прочесть болве двухъ томовъ и только сегодня началъ третій, то про себя или въ себъ размышлялъ точно такъ же. Исторія эта, сама по себъ, болве чъмъ достаточно омерзительна, чтобы не украшать ее легендами отвратительными и ненужными для интереса главнаго событія. А потому съ этой стороны критика мнъ кажется справедливою.

"Напротивъ того, въ критикъ на Онъгина только факты и очень мало смысла; хотя я совсъмъ не извиняю автора, который сдълалъ бы гораздо лучше, если бы не предавался исключительно этому весьма забавному роду литературы, но гораздо менъе благородному, нежели его Полтава. Впрочемъ, если критика эта будетъ продолжаться, то я, ради взаимности, буду запрещать ее вездъ" 1).

"И если возможно, запретите его журналъ"... Что это означало? Не ръшалъ-ли Николай I лично всъ случаи возможнаго и невозможнаго? И почему на этотъ разъ ръшение отдано вдругъ Венкендорфу? Отвътить на эти вопросы не трудно. Закрывъ "Съверную Пчелу", правительство оставалось само и оставляло русское общество совершенно безъ ежедневнаго органа. Моментъ и положение дълъ, требовавшие даже и тогда серьезнаго обсуждения. Съ другой стороны, государь зналъ, что "Съверная Пчела" находится подъ особеннымъ попечениемъ Бенкендорфа, а въ тотъ моментъ главноуправляющий III Отдълениемъ игралъ особенно выдающуюся роль: на западной границъ шла усиленная работа...

Всегда боявшійся чужого литературнаго усивха и потому набрасывавшійся постоянно съ ожесточеніемъ на всякую литературную новинку, Булгаринъ не могъ переварить и усивха только что вышедшаго романа Загоскина, когда самъ крональ своего "Дмитрія Самозванца". Въ трехъ нумерахъ "Съверная Пчела" всячески критиковала "Юрія Милославскаго", а въ заключеніе ръшилась даже натисать.

"Сов'туемъ ему (автору) не в фрить т в мъ, которые станутъ въ глаза хвалить его, и ув фрять, что онъ рожденъ для сочиненій въ семъ роді; сов в туемъ ему оставить исторію и древности въ покот и заняться сочиненіемъ романовъ изъ нын в шняго дворянскаго, купеческаго и бол в мужицкаго быту, да попросить какого-нибудь семинариста выправлять его рукопись до отдачи въ типографію. Право, не хорошо писать и печатать книги такимъ образомъ" 2).

Обыкновенно освъдомленный о всякихъ теченіяхъ и волненіяхъ наверху, на этотъ разъ Булгаринъ сильно влопался: "въ глаза хвалилъ и увърялъ" Загоскина, что онъ рожденъ для сочиненій въ родъ "Милославскаго", прежде многихъ другихъ самъ Николай І... "Немедленно онъ приказалъ Венкендорфу — разсказываетъ Гречъ—унять Булгариеа. Венкендорфъ поручилъ это мягкосердному фонъфоку, а этотъ объявилъ Булгарину очень легко, что нужно смягчить критику и, но крайней мъръ, не называть автора по имени. Булгаринъ принялъ къ свъдънію только послъднюю часть совъта и написалъ вновь презлую статью на Загоскина, не называя его по имени. Я ничего не зналъ объ этомъ: переговоры съ Фокомъ велъ самъ Булгаринъ. Въ четвертокъ, 30-го января 1830 г., пріъзжаю

<sup>1) &</sup>quot;Выписки изъ писемъ гр. Бенкендорфа къ императору Николаю I о Пушкинъ", сборникъ "Старина и новизна", Спб., 1903 г., VI, 7—10.
2) "Съв. Пчела" 1830 г., № 9.

домой къ объду и нахожу у себя на столъ конвертъ съ моимъ адресомъ: «отъ генералъ-адъютанта Бенкендорфа», подъ номеромъ и подъ казенною печатью. Въ конвертъ офиціальная записка съ печатнымъ заголовкомъ. «Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, свидътельствуя свое почтение его высокородию Н. И. Гречу, покорнъйше просить явиться къ нему немедленно».

"Прівзжаю: Венкендорфъ встрвчаеть меня серьезно словами:

- Ну вотъ, дописались! Я говорилъ, такъ не слушали. Извольте съ этою бумагою явиться къ коменданту.
  - То-есть, подъ арестъ? сказалъ я. Да что я сдълалъ? — Вы должны были удерживать Булгарина. Извольте вхать.
- Очень хорошо, да у меня дома будуть тревожиться моимъ отсутствиемъ, зная, что я повхаль къ вамъ. Пошлите кого-нибудь сказать у меня, что вы оставили меня у себя объдать.
- -- Извольте, -- отвёчаль онъ, призваль адъютанта и послаль по моей просьбъ, а я отправился въ Зимній дворецъ, къ коменданту П. Я. Башуц- $\text{ROMV}^{u-1}$ ).

Одновременно былъ арестованъ и Булгаринъ... Вскоръ онъ не первый и не последній разъ убедился въ расположеніи Бенкендорфа. Такъ, мало того, что черезъ мъсяцъ послъ ареста Булгаринъ получилъ брилліантовый перстень за своего "Дмитрія Самозванца", но Бенкендорфъ сділаль ему гораздо большую услугу: выпускъ въ свътъ пушкинскаго "Вориса Годунова" былъ задержанъ до выхода прежде булгаринскаго "Самозванца", и этимъ былъ данъ поводъ думать (такъ предполагалъ наивный Венкендорфъ, ненавидъвшій Пушкина) о контрафакторскихъ склонностяхъ великаго поэта 2)...

Въ следующемъ, 1831 г., на поляхъ известнаго доноса на всехъ и на вся, поданнаго кн. А. В. Голицынымъ, Николай I приписалъ: "Булгарина и въ лицо не зналъ и никогда ему не довърялъ" 3). Около того же времени, на одномъ изъ дворцовыхъ баловъ, Пушкинъ, по просьбъ государя, два раза произнесъ ему свою ненечатную эпиграмму на Булгарина, найденную государемъ мъткой. Затъмъ государь спросиль стоявшую туть же А. О. Смирнову, читаеть-ли она произведенія Булгарина, на что, получивъ въ отвіть: "я глупостей не чтець, а пущеобразцовыхъ", сказалъ: "и я также" <sup>4</sup>). Даже въ 1840 г. Николай I еще не зналъ въ лицо Булгарина <sup>3</sup>).

Бенкендорфъ неоднократно обращаль внимание кн. Ливена и гр. Уварова на выходки печати по адресу "Съверной Пчелы" или Булгарина, несмотря на ихъ крайнюю сдержанность и постоянную осторожность. Не одинъ разъ цензора по-

лучали за это внушительные нагоняи.

Нъсколько иначе относился въ Булгарину Дубельтъ. Этотъ умный человъкъ не могъ не видъть насквозь "чиновника особыхъ порученій", прекрасно зналь, что ему нужно, и потому съ глазу на глазь относился къ нему всегда пренебрежительно, всячески третируя услужливо извивавшагося Фиглярина.

<sup>1)</sup> Н. Гречь, "А. Ө. Воейковъ", "Рус. Старина", 1874 г., III, 639—640. 2) Н. Барсуновъ, н. с., III, 15. 3) "Рус. Старина", 1898 г., XII, 521. 4) "Записки А. О. Смирновой", 1895 г., ч. I, 227. 4) П. Каратычиль, "Съверная Пчела",—"Рус. Архивъ", 1882 г., IV, 298—299.



Л. В. Дубельтъ.

(Съ англійской гравюры на стади).

Въ началь 1847 года надълала много шуму баллада гр. Ростоичиной, помъщенная въ "Съверной Пчелъ" еще въ половинъ декабря 1846 г., но только черезъ мъсяцъ понятая въ надлежащемъ смыслъ. По тогдашнимъ временамъ выходка ея считалась чуть-ли ни геройствомъ: до того все находилось подъ тяжелымъ ярмомъ господствующаго режима. Снаружи содержание баллады "Насильный бракъ" сводилось къ сътованиямъ барона-рыцаря на свою холодную и невърную жену, оправдывавшую законность своихъ чувствъ насильно заключеннымъ бракомъ. Но внутренний смыслъ былъ иной: баронъ символизировалъ Россию, его жена—Польшу.

## На свтованія барона:

...Ее я призрѣлъ сиротою,
И раззоренной взяль ее,
И даль съ державною рукою
Ей покровительство мое;
Одѣлъ ее нарчей и златомъ,
Несмѣтной стражей окружилъ;
И врагъ ее чтобъ не сманилъ,
Я самъ надъ ней стою съ булатомъ...
Но недовольна и грустна
Неблагодарная жена.

\* \*\*

Я знаю, жалобой, навѣтомъ Она вездѣ меня клеймитъ, Я знаю—передъ цѣлымъ свѣтомъ Она клянетъ мой кровъ и щитъ, И косо смотритъ изъ подлобъя, И повторяя клятвы ложь, Готовитъ козни, точитъ ножъ... Вдуваетъ огнъ междоусобъя... Съ монахомъ шепчется она, Моя коварная жена!!!...

### Жена отвъчаетъ:

...Раба-ли я или подруга—:
То знаетъ Богъ!... Я-ль избрала
Себъ жестокаго супруга?
Сама-ли клятву я дала?...
Жила я вольно и счастливо,
Свою любила волю я...
Но побъдилъ, илънилъ меня
Сосъдей злыхъ набъгъ хищливый...
Я предана... я продана...
Я узница, а не жена!

Онъ говорить мий запрещаеть На языки моемъ родномъ, Знаменоваться мий мишаетъ Моимъ наслидственнымъ гербомъ... Не смию передъ нимъ гордиться Стариннымъ именемъ моимъ,

И предковъ храмамъ вѣковымъ, Какъ предки сдавные, молиться... Иной уставъ принуждена Принять несчастная жена 1).

Орловъ призывалъ Булгарина, увъренный, что онъ, какъ полякъ, умышленно пом'встилъ балладу, но Булгаринъ, д'вйствительно, не понялъ ея, думая, что даетъ мъсто личной автобіографіи Ростопчиной и тъмъ пріобрътаеть лишнихъ читателей среди аристократіи. Убъжденный въ этомъ, Николай I сказалъ: "если Булгаринъ не виновать, какъ полякъ, то виновать, какъ дуракъ! " <sup>2</sup>). Графино же вытребовали изъ-за границы въ Петербургъ и указали на Москву, гдъ ей и слъдовало поселиться...

Когда же Булгаринъ клялся всёмъ святымъ, что онъ старый солдатъ и вёрноподданный и никогда не быль полонофиломъ, Дубельтъ оборвалъ его:
— "Не полонофилъ ты, а простофиля!" <sup>8</sup>).

Очень цінный разсказь по этому ділу находимь у служившаго вы корпусі жандармовъ Э. И. Стогова, находившагося въ 1846 г. при кіевскомъ генеральгубернаторъ Бибиковъ.

"Въ Кіевъ очень часто прівзжали изъ Питера генералы, флигель-адъютанты и высшіе чины правленія; все это являлось къ Бибикову, и каждый разсказываль дворцовыя и другія интимныя новости. Воть что я припоминаю объ этой балладъ.

"Въ Питеръ не поняли тайнаго смысла баллады; говорять, первый обратилъ вниманіе и понялъ государь Николай Павловичъ — въроятно, кто-нибудь прислужился. Тогда шефъ жандармовъ былъ добрякъ (для жандармовъ-М. Л.) гр. А. О. Орловъ. Государь спросилъ Орлова, указывая на "Сѣверную Пчелу":

- -- Читаль ты это?
- Когда мив заниматься этими глупостями.
- Ну такъ я прочту тебъ, слушай: «Старый баронъ—это я, невъста это Польша». Государь прочелъ всю балладу, смыслъ быль ясенъ, приказаль хорошенько проучить того, кто напечаталь и кто сочиниль. Баллада была безъ подписи; литературнымъ отдёломъ "Пчелы" завёдывалъ Булгаринъ. Разсказывали, когда Орловъ позвалъ Булгарина и указалъ ему на стихи, Булгаринъ притворился не понявшимъ (а можетъ быть, оно такъ и было), но когда Орловъ прочиталь и разъясниль, Булгаринь, какъ полякъ—страшно струсиль, въ оправдание приносилъ срочную газетную работу, и нъсколько разъ плачевнымъ голосомъ повторилъ: «мы школьники!»

"Добрявъ Орловъ притворился (?) гнввнымъ: «такъ ты школьнивъ?» хватиль его за ухо и поставиль у печки на кольни, самь свль писать и продержаль Булгарина на колъняхъ болъе часа, но, простивъ, сказалъ: «помни, школьникамъ бываетъ и другого рода наказаніе».

"Когда государь спросиль Орлова, и тоть разсказаль подробно сцену съ Булгаринымъ, государь много смъялся и сказалъ Орлову: «ты, чудакъ, не старъешься» 4).

<sup>1) &</sup>quot;Съв. Пчела", 1846 г., № 284. 2) Д. В. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., II, 373.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) П. Каратышиг, н. с., 291. <sup>4</sup>) Э. И. Стогов, его посмертныя записки, "Рус. Старина", 1886 г., X, 79—80.

Разсказъ цъненъ, какъ иллюстрація отношеній къ Булгарину гр. Орлова, когда послъднему приходилось съ нимъ имъть дъло лично, не черезъ Дубельта... Очевидно, милые бранатся, только тъшатся...

Когда, бывало, расчувствованный Булгаринъ зажужжитъ въ своей "Ичелъ" ужъ очень звучные дифирамбы правительству, его немедленно просятъ пожаловать къ Леонтію Васильевичу.

— "Не смъй хвалить! — гремитъ грозный генералъ. — Въ твоихъ похвалахъ правительство не нуждается! ".

Когда же Фигляринъ, особенно передъ подпиской, дерзнетъ дозволить себъ самую крохотную либеральную выходку... хотя бы о непостоянствъ и нъкоторомъ вредъ петербургской погоды, Дубельтъ строго ему замъчаетъ:

-- "Ты, ты, у меня! вольнодумствовать вздумаль! О чемъ ты тамъ на-

хрюкаль ... Климать царской резиденціи бранишь! Смотри!.. ".

Однажды Булгаринъ навлекъ на себя гнъвъ государя, приказавшаго Дубельту сдълать ему выговоръ за какую-то замътку. Булгаринъ былъ вытребованъ.

"Становись въ уголъ! — скомандовалъ Дубельтъ.

- "Какъ, ваше превосходительство?

- "Какъ школьникъ становится: носомъ къ ствив.

Булгаринъ повиновался и полчаса простояль въ углу ... 1).

Но Булгаринъ зналъ, что сердце Леонтія Васильевича отходчиво, не разъ пользовался, благодаря ему, крохами съ обильнаго стола и потому очень цѣнилъ браваго генерала. Однажды въ письмѣ къ нему онъ выразился такъ: "въ одномъ обществъ, гдъ, между прочимъ, было три генералъ-адъютанта, я объ васъ говорилъ съ такимъ чувствомъ, что одинъ изъ старыхъ остряковъ назвалъ меня въ шутку  $\Theta addeeмъ Дубельтовичемъ" 2).$ 

Постоянное третированіе со стороны Дубельта давало, конечно, Булгарину, какъ и всякому шуту, возможность болье свободнаго выраженія своихъ чувствъ въ отношеніи къ самому "le géneral Double". Изъ ихъ переписки пользя не остановиться на нъкоторыхъ письмахъ.

Когда Николай I отказаль Булгарину въ просимой имъ ссудъ (25.000 руб.) на изданіе описанія своего двадцатильтняго царствованія, Булгаринъ пишетъ Дубельту:

-- "Отецъ и командиръ!

"Я не знаю, какъ васъ называть! Милостивый государь и ваше превосходительство—все это такъ далеко отъ сердца, все это такъ изношено, что любимому душою человъку—эти условные знаки вовсе не идутъ! А я люблю и уважаю васъ точно душевно! Ваша доброта, ваше снисхожденіе, ваша деликатность со мною з) (!) — совершенно поработили меня, и нътъ той жертвы, на которую бы я не ръшился, чтобъ только доказать вамъ мою привязанность!

"Но вотъ послъдняя моя просьба: по добротв и деликатности своей, вы изволили завзжать ко мнв. Мнв бы слъдовало немедленно явиться къ вамъ—

<sup>1)</sup> П. Каратышкъ, "Венкендорфъ и Дубельтъ", "Истор. Въстникъ", 1887, Х, 168.
2) М. Сухомминовъ, "Полемическія статьи Пушкина", "Истор. Въстникъ", 1884 г., III, 490. Нъкоторые неправильно приписываютъ эту остроту Герцену.

и вотъ я на кольняхъ умоляю васъ извинить меня и позволить не являться, по крайней мъръ, нъкоторое время, пока грусть моя нъсколько утихнетъ и нервы успокоятся. Я нахожусь въ такомъ раздраженномъ положении, что прячусь отъ людей! Признаюсь, мнъ не хотълось бы изъ ваших уст слышать отказъ въ моей просьбъ. Если бъ было что-нибудь хорошее, — вы, по добротъ своей (какъ и покойный М. Я. Фонъ-Фокъ), не утерпъли бы, чтобъ не увъдомить, а теперь хочется усладить горечь пилюлей. Нъть, добрый, благородный Леонтій Васильевичь, есть горечи, которыхъ нельзя усладить! Не дъло важно, но доказательство, во что меня цёнять послё 26-тилётнихъ трудовъ – вотъ, что убійственно! 1). Объ одномъ прошу васъ разувърить, если бъ кто върилъ, что я поступилъ дерзновенно, обратясь въ нуждъ къ моему государю. Я думаю: если сочинителю "Гавриліады", "Оды на вольность" и "Кинжала" (Пушкину—М. Л.) оказано столько благодъяній и милостей, если банкроту Смирдину дано взаймы 35.000 руб. сер. подъ залогъ хлама, т. е. непродающихся книгг, если Полевому, которому самъ государь запретилъ журналъ ("Московскій Телеграфъ" — М. Л.)—дана пенсія и проч., и проч., то почемуже не дать взаймы мнъ подъ втерный залого имвнія, за которое гр. Канкринъ даваль сперва 300.000 руб. ассигн. для университета (имъніе Карлово, близъ Дерпта предполагалось купить для Генндильгескаго института — М. Л.), а послъ хотълъ купить для себя за 350.000 руб. ас. Въдь, я просиль не подарка. Покойный баронь Штиглиць даль мнв на слово 50.000 руб. асс., которые я и заплатиль; во время процесса моего Молво далъ мнв, подъ росписку, 10.000 руб. сер., чему я и имвю доказательства. Я человъкъ не нищій и не безъ кредита и весь мой авантажъ быль въ двухъ процентах:!!! Просилъ я не невозможного и не на силы мон, но теперь вижу, какое мъсто мнъ назначено въ русскомъ царствъ, и я, какъ улитка, прячусь въ мою раковину! Досадно мев, что я послушался совътовъ пріятелей, да ужъ не воротишь! Скомпрометировался, а дёлать нечего! Есть Eогъ и потомство; быть можетъ, они вознаградятъ меня за мои страданія...  $^2$ ). Въдь надобно же чъмъ нибудь утъшаться " 3)!

Врядъ-ли есть надобность комментировать это посланіе, какъ и следующее:

# "Милостивый Государь,

### Леонтій Васильевичь!

"Программу г-на Киркора представляль я вашему превосходительству не для того, чтобъ испрашивать позволеніе на изданіе журнала на польскомъ языкѣ, зная, что это принадлежитъ министру просвѣщенія, который, разумѣется, не дозволитъ <sup>4</sup>), но эта программа представлена мною только для свъдънія. Я той въры, что только убъжденіемъ можно успокоить встревоженные умы и уязвленныя сердца въ Польшѣ, и для убъжденія у насъ ничего не предпринимается

<sup>1)</sup> Достойно вниманія это собственное показаніе Булгарина. Значить, свою службу правительству онъ считаеть съ 1819 года, когда были изданы благонамъренно избранныя и комментированныя Горацієвы оды... Поэтому съ этого года по 1859-й считаю и я его сорокал тнюю дъятельность.

 <sup>2)</sup> Курсивъ мой.
 3) М. Сухомлиповъ, н. с., 490—491.
 4) Журналъ, дъйствительно, разръшенъ не былъ, въ виду изданія уже "Тыгодника".

и, въроятно, долго еще не будетъ предпринято. Отчего это происходитъ, что, не взирая на строгость мірь къ пресіченію всіху покущеній противу русскаго правительства, безпрестанно появляются новыя жертвы? Оть заблужденія! Надобно плакать и сменться, когда слышишь, что поляки говорять и что они за границею пишуть о Россіи, не изъ злобы, но цо невъдънію, по ложнымъ извъстіямъ и предположеніямъ. Непостижимо, что опроверженіе заблужденій насчеть Россіи столь же строго запрещено у нась, какъ и самая ложь! Приказано всёмъ молчать, и всё молчать, а въ умахъ хаосъ, въ сердцахъ ядъ-просто нравственная чума! По моему мнвнію, противу правственной силы, неуловимой силою физическою, надлежало бы д'яйствовать правственною же силою; а именно: правдою противу лэки, добродушіемъ противъ ожесточенія, просвітеніемъ противу заблужденій насчеть Россіи. Зная совершенно духъ и характеръ Польши, я бы взялся, подъ карою смерти, въ течене пяти лють одною письменностью успоконть Польту и убъдить поляковъ, что все ихъ счастье, все благосостояние края зависить отъ твснаго соединения съ Россиею, разумвется, если бъ въ краж не было такихъ чиновниковъ, какъ, напримеръ, кіевскій Писаревъ, о которыхъ анекдоты гораздо занимательнее и ужаснее Парижских тайнъ. Но какъ мое дъло сторона, то и я молчу, а зная ваше пламенное, неутомимое и безпрерывное стремление къ добру, устдомило васъ о предпріятіи г-на Киркора. въ которомъ нашелъ то жу искреннее желаніе къ примиренію и соединенію Польши съ Россіею, которое и меня одушевляеть, предоставляя, впрочемь, этоть подвигь Провиденію"!

"Пользуюсь симъ случаемъ, чтобъ повторить вашему превосходительству чувства глубокаго уваженія и душевной привязанности, съ коими навсегда пребываю

### вашего превосходительства

#### милостиваго государя

покорнъйшимъ слугою

Өаддей Булгаринъ.

"Qui ne fut rien, "Pas même académicien!"

Въ post scriptum' в прибавлено:

"Слышалъ я, что разсказываютъ русскіе чиновники министерства внутренката д'яль, возвратившіеся изъ Лифляндіи,—и знаю навторное, что тамъ происходитъ. Разсказы эти такъ же далеки отъ истины, какъ земля отъ солнца! Есть Вогъ, и "сердце царево въ руц'я Божіей". Вотъ одна надежда и ут'яшеніе!

Отецъ и Командиръ!

"Знаю я, что литературу и цензуру почитають у насъ хуже дохлой собаки, а литераторовъ трактують, какъ каторжниковъ. Но я, ради Бога, прошу васъ показать прилагаемое маранье графу Алексъю Федоровичу (Орлову—М. Л.). Это человъкъ—Ессе homo! Остальное, хоть бросьте.

"Върный до гроба и за гробомъ и преданный душою

Θ. Булгаринъ" <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> М. Сухомлиновъ, н. с., 497-498. Курсивъ подлинника.



Russh Gun Gly

("Портретная галлерея русскихъ дёятелей" изд. Мюнстера).

Дубельть зналь, конечно, что Булгаринь не только не успокоить поляковь, но и совсымь испортить начатый еще съ 1830 года курсъ политики по отнотенію къ Царству Польскому, и потому не даль этому хвастливому предложенію никакого движенія. Графъ Орловъ, надменный и высокомърный, почти не допускаль къ себъ на глаза Булгарина.

Но когда нужно было пользоваться услугами Булгарина или благодарить его за нихъ, Дубельтъ оказывалъ ему свое расположение, перешедшее, разумъется, и на "Съверную Пчелу"; тъмъ болъе, что онъ уважалъ Греча. Впрочемъ, въ ней онъ распоряжался, какъ у себя дома, будучи и цензоромъ, и покровителемъ, даже опредълялъ сотрудниковъ "на мъста" въ редакции...

### Отношенія въ Булгарину цензурнаго въдомства.

Иначе относилось къ Булгарину министерство народнаго просвъщенія, стоявшее у цензурнаго руля. Князь Ливенъ по своей безусловной честности, а графъ
Уваровъ по злобъ на Фиглярина, не разъ причинявшаго ему непріятности, не
дълали сколько-нибудь значительныхъ исключеній для премированнаго писателя.
Пользуясь неофиціальностью занимаемой имъ должности при Бенкендорфъ и
Дубельтъ, цензора иногда вымещали на его сочиненіяхъ и изданіяхъ свои страданія по его же доносамъ на ихъ промахи, и Булгарину доставалось почти
такъ же, какъ и прочимъ. Правда, онъ при всякомъ удобномъ случав цензировался въ мъстъ своей приватной службы... Но случаевъ этихъ было не такъ
много, потому что Бенкендорфъ и Орловъ были слишкомъ лънивы, чтобы читатъ
сочиненія Булгарина, къ тому же еще часто рукописныя, а Дубельть—слишкомъ
занятъ для этого. Не легче было Булгарину и при другихъ двухъ министрахъ:
кн. Ширинскій-Шихматовъ имълъ съ нимъ счеты по его прошлымъ доносамъ,
А. С. Норовъ относился къ нему съ чувствомъ брезгливости.

Для иллюстраціи этихъ отношеній приведу нѣсколько писемъ Булгарина къ цензорамъ, относящихся къ различнымъ эпохамъ.

Въ 1828 г. П. И. Гаевскій не хотъль пропустить статью Булгарина "Литературныя шутки. Переписка Асмодея съ Мефистофелемъ о разныхъ литературныхъ диковинкахъ", въ которой тоть отвъчалъ задъвшему его за живое Шевыреву. Булгаринъ пишетъ:

"Милостивый Государь, Павелъ Ивановичь, съ величайщимъ прискорбіемъ узналъ я изъ вашей записки, что вы и Константинъ Степановичъ 1) соглашаетесь на напечатаніе критики на стихи Шевырева въ "Сынъ Отечества", а не въ "Пчелъ", потому что "Пчелу" встъ читалотъ. Но я вовсе не намъренъ скрываться съ критиками, а какъ въ "Пчелу" по моему входятъ критики, а виды и формы критикъ не означены закономъ, то и не вижу причины, почему нельзя печатать сей бездълки. Если вы найдете въ критикъ что-либо противозаконное, или замътите личность, прошу отмътить; хотя я не нападаю вовсе на лица, но готовъ смягчить, что вамъ покажется излишнимъ. Имени Шевырева не могу не помъстить, ибо, во-первыхъ, это ни однимъ въ міръ закономъ не

<sup>1)</sup> Другой цензоръ-К. С. Сербиновичъ.

запрещено, а во-вторых, имя Шевырева не есть палладіумь русской словесности. Вамъ, конечно, некогда читать всёхъ журналовъ, но я не думаю, чтобы министерство и высшее правительство было настолько несправедливо, чтобы рёшилось запретить мнв писать критики, когда мое имя поносять въ московскихъ журналахъ и лишаютъ меня всего. Такъ, цензура не запрещала упоминать о имени сочинителя Сочиненій Ө. Булгарина, и я думаю, что человъкъ, который подписываеть свое имя подъ стихами, не требуеть самь, чтобъ объ немь молчали! Если форма и родъ критики моей кажутся вамъ забавными, или см'вшными, то я объявляю торжественно, что я неспособень писать скучныхъ и педантичныхъ критикъ, а хочу, чтобъ мои читатели смъялись, а не зъвали. Цъль всегда ставится одна и та же: исправление словесности 1). Если г. Олинъ 2) хочеть жаловаться, какъ вы изволили сказывать, то я быль бы весьма радъ этому и тогда представиль бы его критику на Освобожденный Герусалимь, переводь А. С. Шишкова, нашего министра 3), гдв г. Олинъ изволить смвяться и шутить надъ переводчикомъ. При семъ честь имъю приложить Въстникъ Московскій, гдв меня разругаль г. Шевыревь, не скрывая моего имени. За особенную милость почту, если вы соблаговолите рышить сіе дыло поскорые и возвратите мнъ вритику съ замъчаніями своими. Во всякомъ случав, однако-жъ, я долженъ увъдомить васъ, что, повинуясь во всемъ волъ цензоровъ, я никакъ не могу согласиться на следующее. Первое, чтобы кто-нибудь, кроме меня, распоряжался, что должно, а что недолжно быть печатано въ "Пчелв", исключая статей, кои по законамъ цензуры не могутъ быть ниголь напечатаны. Второе, чтобы критики были писаны сухо, какъ будто веселость составдяеть личность. Смъются и см'вялись всегда надъ глупыми сочиненіями, не трогая лица, т. е. частной жизни автора. Третье, чтобъ не упоминать о лицахъ критикуемыхъ авторовъ, т. е. чтобы не называть ихъ по имени. — Наша осторожная цензура довела насъ до того, что всёхъ насъ ругають, а намъ не позволяють отвёчать на томъ основаніи, что "Пчелу" всть читають! Прошу вась заглянуть въ каждую книжку Славянина, гдв мое имя светится въ статье, которая имеетъ заглавіе Хамелеонистика, хотя всякому извъстно, что хамелеономо у насъ называютъ человъка безъ постоянныхъ правилъ, двуличнаго. Г. Воейковъ 4) выводитъ на сцену отдёльныя фразы, писаныя за нёсколько лёть передъ симъ, и, сбивъ все въ кучу, выставляетъ меня хамелеономъ.

"Я вамъ долженъ сознаться, что столь жестокіе и несправедливые поступки перевернули во мнъ всю внутренность, и я истиню заболълъ. На меня все можно, мнв ничего нельзя, потому что мою газету есть читають, и потому что я долженъ нисать сухо, чтобъ не читали. Вотъ что мев предназначается!

"Я прошу васъ покорнъйше ръшить сіе дъло, какъ вамъ заблагоразсудится, но только скоро, чтобъ я могъ принять свои мфры для защиты своей, очищенія литературы и пути моимъ способностямъ ибо я писать сухо ни за что не рвшусь, а скорве откажусь отъ всего на свътъ".

2) Олинъ-тогдашній переводчикъ-поэтъ. Очевидно, у него съ Булгаринымъ произошелъ какой-то конфликтъ.

<sup>1)</sup> Булгаринъ въчно твердилъ, что цъль его литературной работы одна--исправление словесности!..

Отогда еще несм'вненнаго.
 Воейновъ—издатель Славянина, врагъ Булгарина, но вовсе не принципіальный.

Письмо это очень характерно во многихъ отношеніяхъ: во-первыхъ, ясна "спеціальность" Булгарина, имъ самимъ вираженная; во-вторыхъ, несомивна увъренность въ защитъ со стороны III Отдъленія, благодаря которой, трусливый Булгаринъ пишетъ очень ръзко и ръшительно, хотя все силошь лжетъ; торжественное заявленіе его о невмъшательствъ въ "Пчелу" постороннихъ Гаевскій, конечно, умъль оцънить; въ-третьихъ, наконецъ, оно иллюстрируетъ состояніе цензуры.

Следующія письма будуть не мене интересны во всехь трехь отношеніяхь.

Пропустивъ статью о Шевыревъ <sup>1</sup>), Гаевскій, въ концѣ декабря того же года, уже при кн. Ливенъ, не разрѣшилъ для "Сына Отечества" статью Булгарина: "О новыхъ метеорологическихъ явленіяхъ въ русской литературъ" — тоже полемическаго характера. Булгаринъ дъйствуетъ еще болѣе рѣшительно:

"Милостивый государь, Павелъ Ивановичь, всегда, какъ только я представляль вамь статьи моего сочиненія, вы старались по возможности найти въ нихъ что-либо къ помаркъ. Личная ваша ко мнъ ненависть мнъ извъстна и уже обнаруживалась въ тысячъ случаевъ. Пока К. С. Сербиновичъ и В. И. Семеновъ цензировали наши журналы, и правительство, и публика, и мы были довольны 2). Вы же, напротивъ того, изыскиваете случаи, чтобы унизить меня передъ моими противниками. Я представлю начальству все, что именно было противъ меня въ "Московскомъ Въстникъ" и въ "Славянинъ", и буду просить, чтобъ сравнили съ тъмъ, что мнъ запрещали и запрещаете. Вы требуете отъ насъ какой-то школьной сухости, изгоняете всякую шутку, всю веселость, какъ будто статьи должны быть писаны по нраву цензора, а не по законамъ. Въ каждомъ вашемъ поступкъ я замъчаю закоренълую ко мнъ ненависть. Извольте представлять эту статью, куда угодно. Я буду оправдываться и представлю все, что цензура пропустила противъ меня. Я не могу писать связно и высказать всего, чтобы хотвль, ибо память всвхъ этихъ обидъ, притвененій и оскорбленій, которыя я приняль отъ васъ, лишаетъ меня присутствія духа. Повърьте, что съ документами въ рукахъ я найду правосудіе у подножія трона нашего августвищаго монарха противъ вашихъ притъсненій, которыя испытую я всегда, когда только вы имъете случай показать власть свою надъ моими сочиненіями.—Отъ самаго начала нашихъ изданій правительство никогда не находило ничего вреднаго въ моихъ сочиненіяхъ, и даже самъ А. И. Красовскій признавалъ, что я пишу въ духъ цензуры и правительства. Вы одинг 3), по личной ненависти, угнетаете меня 4.

При С. С. Уваровъ, въ 1835 г., Булгаринъ пишетъ Никитенку:

"Оаддей Вулгаринъ проситъ покорнъйше почтеннаго цензора, которому достанется читать рукопись 2-й части "Записокъ Чухина", о нижеслъдующемъ:

"1) Если-бъ какое мѣсто показалось ему сомнительнымъ, то не иначе вымарывать, какъ прочитавъ главу до конца, ибо каждое предложение развернуто у меня впослюдстви и выведено въ пользу истины, нравственности, религи и

<sup>1)</sup> Она напечатана въ № 37\_"Сѣв. Пчелы" за 1828 г.

<sup>2) &</sup>quot;Мы"—это Булгаринъ и Гречъ.
3) Подчеркнуто три раза.

<sup>\*) &</sup>quot;Цензурныя д'яла, переданныя въ 1892 г. изъ министерства народнаго просв'ящения въ Император. публ. библютеку и хранящияся тамъ въ рукописномъ отд'яления № 4—"Письма разныхъ лицъ къ П. И. Гаевскому".

существующаго порядка вещей въ Россіи. Затим предложеніе не должно быть принимаемо отдельно, но въ общности съ послъдствіемъ.

"2) Всв поправки почтеннаго цензора принимаю безспорно, хотя въ сочиненіи моемъ, кажется, нътъ ничего такого, чтобъ не могло быть сказано всенародно. Но прошу покорнъйше не исключать цълыхъ періодовъ. И такъ, уже оглядывалсь на всв четыре стороны при сочинении этого романа, я исключиль все, что только могло возбудить не только двусмысліе, но даже сомнівніе въ строгихъ судьяхъ нашей зачахлой литературы!

"3) Было время тяжелое, во время Магницкаго и Аракчеева, но ни одна моя статья въ то время не была запрещена дажее Красовскими, и всв романы прошли безъ номарокъ и безъ преслъдованій! Ужели я сдълался хуже? Господи Воже! Хочу только правды и никогда не шель противъ видовъ правительства,

что до сихъ поръ было имъ признано.

"Почтенные господа цензоры, будьте справедливы! И для васъ есть потом-ство!"

Уже одно это последнее патетическое воззвание къ потомству доказываетъ, какъ доставалось Вулгарину отъ "предковъ"...

Въ 1844 г. онъ пишетъ тому же Никитенку:

"Почтеннъйшій Александръ Васильевичъ! Покойный графъ Ростоичинъ сказалъ весьма справедливо: on ne fait pas du fromage dans le pays des antropophages, а еще ближе къ цъли сказалъ знаменитый Клемперъ сказочному Музеусу, прівхавшему въ Россію на жительство, по приглашенію императрицы Марін Өеодоровны: In Russland muss man nicht schreiben, aber bloss verdauen, т. е. въ Россію вздять не для того, чтобы писать, но чтобъ упражняться въ пищевареніи! А мы, глупцы, пишемь! Для потвхи покажу вамъ насколько корректурныхъ листовъ "Пчелы", подписанныхъ первыми членами сената—Термандады<sup>1</sup>), Крыловымъ и Фрейгангомъ! Это уже такъ мило, что и сердиться нельзя! Тщательно храню я эти листы для исторіи нашей литературной эпохи. Но разв'я съ одной стороны горе? Понимаетъ-ли наша публика дело? Вотъ вашъ хозяинъ Спасской мызы <sup>2</sup>) пришель ко мнъ объявлять свое неудовольствіе за напечатаніе его имени въ фельетонъ "С. Пчелы" и сообщилъ нъкоторыя поправки насчетъ цвны и проч. Иншу къ ванъ объ этомъ для того, чтобы вы видвли, въ какомъ положеніи я нахожусь! Не будь милости Божьей, царской милости, то хоть прочь бъги! Никъмъ, никому и никогда угодить нельзя! Между тъмъ, я одинъ изъ первыхъ воспользуюсь омнибусомъ, чтобъ навъстить васъ на дачъ и пожать вамъ дружески руку. Послъ смерти П. А. Корсакова — вы остались одинъ человъкт въ цензуръ. Да хранитъ васъ Господь отъ всъхъ злыхъ навожденій и да поможеть переносить тяжкое бремя, о чемъ умоляеть Всевышняго върно и искренно любящій вась и преданный вамь Ө. Булгаринь" <sup>3</sup>).

При желаніи число личныхъ свидітельствъ можно бы было значительно увеличить, но я думаю, что и сказаннаго довольно, чтобы ознакомиться съ отношеніемъ цензурнаго въдомства къ Булгарину.

1) Цензурный комитетъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Купецъ Беклешовъ. <sup>3</sup>) "Изъ архива А. В. Никитенко", "Рус. Старина", 1900 г., IV, 174, 176.

Усивхъ "Сверной Ичелы". Легенда о Булгаринь, какъ представитель польской партіи.

Но министерство просвёщенія было безсильно для того, чтобы лишить единственную тогда въ Петербургъ, а сначала и во всей Россіи, частную ежедневную газету-, Сверную Пчелу"-исключительнаго положенія, занятаго ею, благодаря ловкости Булгарина и Греча, не упускавшихъ случая воспользоваться во-время всякими для этого средствами. Въ глазахъ высшихъ сферъ "Сѣверная Пчела" считалась единственною представительницею общественнаго мивнія. Во дворцв ее только и читали; за границей она слыла придворнымъ органомъ. Въ Петербургъ, до начала 60-хъ годовъ, не было другой частной ежедневной газеты. "Московскія" же "Въдомости" долгое время выходили три раза въ недълю. У Булгарина и Греча была, такимъ образомъ, върукахъ выгодная монополія, отъ которой теривли и русская литература, и русское общество. "Неужто, кромв "Свверной Пчелы", писалъ Пушкинъ, "ни одинъ журналъ не сметъ у насъ объявить, что въ Мексикъ было землетрясеніе, и что камера депутатовъ закрыта до сентября". Въ этихъ словахъ надо подразумъвать еще и другую монополію: монополію "Съверной Пчелы" на извъстія политическаго характера о жизни Россіи и Европы. Только эта газета могла пом'ящать та скудныя новости, званіе и распространеніе которыхъ среди публики не считалось вреднымъ... До чего душно было въ атмосферъ "Пчелы", можно судить по тону письма ки. Вяземскаго, въ которомъ онъ очень ядовито и зло замъчаль: "Извъстно, что въ числъ коренныхъ государственныхъ узаконеній нашихъ есть и то, хотя и не объявленное правительствующимъ сенатомъ, что никто не можетъ въ Россіи издавать политическую газету, кромъ Греча и Булгарина. Они одни-люди надежные и достойные довъренности правительства, всв прочіе, кромъ единаго Полевого, злоумышленники 1...

И, конечно, при всемъ несочувствій къ "Сѣверной Пчель", къ ея издателямъ и къ той атмосферъ, которая окружала дѣятельность этихъ темныхъ людей,—подписчики были; мало того,—количество ихъ увеличивалось: надо же было знать хоть голый календарь нѣкоторыхъ событій.

Кавъ на одну изъ причинъ силы булгаринскаго органа, я указалъ выше на постоянное подслуживание ея издателя. Къ фактамъ изъ этой области, уже неоднократно приводимымъ, прибавлю немного. Когда временно завъдывавшій редакціей П. С. Усовъ замедлилъ напечатать присланный изъ ІІІ Отдъленія отчетъ Ольгинской больницы, Булгаринъ пишетъ ему: "сдълайте милость, не пренебрегайте статьями, которыя я вамъ сообщаю для печатанія... Отчетъ напечатань въ "Полицейской Газетъ" и ко мит прислана весьма непріятная бумага отъ гр. Орлова за непользованіе статьею, о которой хлопочутъ особы царской фамиліи. Мнъ сущая бъда!.." Въ другомъ письмѣ находимъ: "посылаю вамъ стихи Бенедиктова: они хотя и высокопарны, но ихъ надобно непремѣнно напечатать въ Пчелкъ, потому что Бенедиктовъ почитается однимъ изъ первыхъ поэтовъ и стихи были читаны съ одобреніемъ въ Гатчинъ" 2)... Аналогичныхъ фактовъ слишкомъ много.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) *Н. Бареуков*, н. с., IV, 10. <sup>2</sup>) *П. Усов*. "Ө. В. Булгаринъ", "Истор. Въстникъ", 1883 г. VIII, 294, 316.

III Отдъленіе участвовало даже въ расходахъ по редакціи "Съверной Пчелы", что видно изъ нъсколькихъ строкъ, написанныхъ въ 1855 г. самимъ Булгаринымъ: "Даже за границею завербовалъ онъ (Гречъ-М. Л.) какого-то сорванца, который присылаеть выръзки изъ газеть и разныя писанныя сплетни, которыхъ я не вижу и не знаю. Прежде за это платило III отд. Собств. Его Величества канцеляріи, куда и поступають заугольныя извъстія, а теперь "Съверная Ичела" должна платить этому сорванцу 1.000 руб. серебромъ!" 1).

Пользуясь силою своей газеты, Булгаринъ внесъ въ журналистику взяточничество и самый низкій шантажъ. "Сфверная Пчела" то и дело рекомендовала въ текстъ тотъ или другой магазинъ, ту или другую фабрику, опередивъ въ этомъ смыслъ даже современную намъ американскую рекламу. Булгаринъ бралъ взятки направо и налъво, упорствующихъ же немедленно наказывалъ жестокой критикой ихъ товаровъ и производства. Суда и расправы на все это не было. Петербургъ освоился съ такими пріемами редактора единственной своей ежедневной газеты, а Бълинскій, только что пріъхавъ изъ Москвы и не зная вблизи всъхъ доистоинствъ Булгарина, вопилъ; "что это за міръ! —берутъ взятки открыто! 2.

До того гадка была булгаринская газета, что даже Щербина разразился

"молитвой современныхъ писателей":

"О ты, кто приняль имя слова! Мы просимъ твоего покрова: Избави насъ отъ похвалы Позорной "Сѣверной Пчелы"... <sup>3</sup>).

Доходы "грачей-разбойниковъ", какъ ихъ назвалъ Пушкинъ, были очень велики: въ 1855 году каждый изъ двухъ издателей "Пчелы" получилъ на свою долю по 24.000 руб. сер. 4) — доходъ и теперь еще необычайный для издателей многихъ ежедневныхъ газетъ, которыхъ тоже не особенно много... Не даромъ Булгаринъ при встрвчв съ Краевскимъ, только что ставшимъ издавать "Отечественныя Записки", угадывая возможный подрывъ своего могущества на читательскомъ рынкъ, - потому что и Краевскій быль небезпомощень въ III Отдъленіи, благодаря адъютанту Бенкендорфа, Владиславлеву, — просто-на-просто предложиль ему присоединиться къ "открытому конкубинату" и сообща управлять департаментомъ литературы... Предложение было отвергнуто 5).

Здъсь я не могу не остановить внимание читателей на одномъ легендарномъ

объяснении могущества "Съверной Пчелы" и Булгарина.

Заговориль о немъ нечатно, впервые, если я не отибаюсь, кн. В. Ө. Одоевскій, публикуя кое-какіе документы изъ своего архива, въ 1864 году. А именно, онъ находиль, что Сенковскій и Булгаринь были представителями "польской партіи"! "Поляки—писалъ онъ-крвико стояли другъ за друга. Вновь появившаяся въ послъднее время странная мысль о превосходствъ какого-то польскаго шляхетскаго просвъщенія надъ русскимъ постоянно проводилась уже тогда въ разныхъ видахъ. Тогдашняя цензура не обратила на это вниманіе, и изданія въ род'в

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Архивъ" 1869 г., IX, 1557.
2) А. Пыминъ, "Бълинскій", II, 34.
3) "Рус. Старина", 1872 г., I, 151
4) Л. Усовъ, "Ө В. Булгаринъ"—"Истор. Въстникъ", 1883 г., VIII, 330.
5) П. Анненковъ, "Замъчательное десятильтіе", "Въстникъ Европы", 1880 г., I, 226.

"Сѣверной Пчелы" считались тогда самыми благонамѣренными. Такой взглядъ цензуры давалъ этимъ издателямъ возможность сколь возможно чернить все русское, и въ особенности писателей, не принадлежавшихъ къ польской партіи... Именно въ привиллегированныхъ журналахъ ("Сѣв. Пчела" и "Библіотека для Чтенія" — М. Л.) и проводилось враждебное Россіи польское направленіе, котораго результаты оказались лишь въ послѣдствіи... Вообще эта эпоха невѣжественнаго и вреднаго польскаго диктаторства въ нашей литературѣ и журналистикѣ, нынѣ едва понятная, весьма любонытна и поучительна" 1).

Тогда же въ "Отечественныхъ Запискахъ" появилась статья— въ которой прикосновенность Булгарина къ какой то "польской" партіи безусловно отвергалась: "мы не намърены— писалъ авторъ— отрицать въ Булгаринъ его ума, но насколько извъстна нравственная его личность, трудно въ ней предполагать какія-нибудь страсти, въ родъ скрытыхъ симпатій къ Польшъ и ненависти къ Россіи" 2).

Но, несмотря на довольно обстоятельное возраженіе Л., легенда, пущенная въ ходъ Одоевскимъ, нашла своихъ распространителей. Особенно любилъ стоять на этой почвъ П. И. Бартеневъ, повторявшій легенду о "польской партіи", съ Булгаринымъ и Сенковскимъ во главъ, при всякомъ удобномъ случат въ масстредакціонныхъ примъчаній на страницахъ "Русскаго Архива". Въ самое послъднее время ее повторилъ г. Барсуковъ, подписавшійся вполнт подъ словами Одоевскаго 3).

Характерно, что вообще эта легенда есть достояние людей, только и видя-

щихъ, что угнетеніе и гоненіе всего русскаго...

Между тёмъ, мнё кажется, не надо долго просматривать изданія Булгарина и Сенковскаго, чтобы увидеть въ нихъ полное отсутствие какого бы то ни было польскаго направленія. Достаточно знать то презриніе, съ которымь относилась къ Булгарину польская интеллигенція, и тѣ неоднократно высказываемыя Сенковскимъ нелюбовь и нерасположение къ полякамъ (и вмъстъ съ тъмъ его личную жизнь), чтобы смёло утверждать неосновательность легенды. Неужели Булгаринъ и Сенковскій могли быть представителями партіи, тотъ Булгаринъ, который намъ уже болъе или менъе вырисовался въ предыдущемъ изложеніи? Предположить это-значить обидьть и польскую, и русскую интеллигенцію: первую за делегированіе своихъ интересовъ такимъ "представителямъ", вторую-за дов'вріе къ нимъ. Не говорю уже о томъ, что русская цензура, находящаяся подъ присмотромъ Бенкендорфа, Орлова, Уварова и др., конечно, не могла быть слъпой и всякое нерусское націоналистическое стремленіе душила въ зародышъ. Если Булгаринъ и былъ представителемъ какой бы то ни было партіи, то она не могла начываться иначе, какъ безпринципная продажность. Не вина поляковъ, что грязное пятно въ русской журналистикъ первой половины прошлаго столътія случайно принадлежало къ ихъ національности. Если и можно говорить о польской партін въ Россін вообще, то находить ее въ русской журналистикъ николаевской эпохи значить обнаруживать совершенное непонимание какъ личностей ея представителей и ея самой, такъ и условій жизни литературы того времени вообще.

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Архивъ", 1864 г., № 7-8, 827-830. 2) Л., "О полонизмъ въ русской литературъ 30-хъ годовъ", "Отеч. Записки", 1865 г., мартъ, книжка первая, 67. 3) См. II томъ его работы о Погодинъ, 331."

Кромъ того, легенда Одоевскаго стоитъ въ ръзкомъ противоръчіи съ фактомъ достаточно общензвъстнымъ: Булгаринъ, Гречъ и Сенковскій были нетербургской группой "офиціальной народности", что, разумъется, не совмъстимо съ служеніемъ двоихъ изъ нихъ своей отчизнъ.

Наконецъ, само III Отдъленіе категорически утверждало неприкосновенность Булгарина къ польской партіи, что видно изъ "отношенія на представленіе г-па дъйствительнаго тайнаго совътника Новосильцова о вредномъ духъ сочиненія польскаго поэта Мицкевича, подъ заглавіемъ «Конрадъ Валенродъ», и о вредномъ вліяніи на Польшу журналиста Булгарина", помъченнаго 14 іюля 1828 года. Копія съ копіи этого очень цъннаго документа, хранившаяся въ архивъ О. В. Анненкова (брата П. В. Анненкова), предоставлена въ мое распоряженіе Н. К. Михайловскимъ и заслуживаетъ безусловнаго довърія, какъ удостовъренная экспедиторомъ III Отдъленія, Петромъ фонъ-Фокомъ,—очевидно, родственникомъ директора канцеляріи 1).

Въ декабръ 1824 г., попечитель виленскаго учебнаго округа, Н. Н. Новосильцовъ, писалъ Аракчееву о необходимости имъть "непримътное наблюденіе" за нъкоторыми жителями Петербурга, "предуспъвающими разными происками своими по канцеляріямъ, ежели не совершенно ниспровергать, то по крайней мъръ, значительнымъ образомъ ослабливать всъ тъ мъры, которыя ихъ видамъ не соотвътствуютъ". Въ числъ этихъ лицъ, опасныхъ для порядка въ Царствъ Польскомъ, Новосильцовъ назвалъ Сенковскаго, Булгарина и Греча, "которые принадлежали злъсь къ весьма вредному обществу, существовавшему долгое время подъ именемъ

«Пубравневъ», между коими они назывались Рустиканами".

Такимъ образомъ сколько-нибудь явное обвиненіе Булгарина сводилось къ нахожденію прежде въ обществъ "Шубравцевъ" ("towarzystwo czubrawcuw"), созданномъ молодой профессурой виленскаго университета для оживленія обще-

ственной жизни. Ниже мы узнаемъ о немъ еще нъкоторыя свъдънія.

Чъть увънчался доносъ Новосильцова, увидить ниже; въ апрълъ же 1828 г., т. е. уже при существованіи III Отдъленія, начальникъ главнаго штаба, гр. Дибичъ, писалъ Новосильцову, что "государь императоръ, имъя въ виду сіе отношеніе вашего высокопревосходительства (отъ декабря 1824 г.— М. Л.), высочайше повелъть мнъ соизволилъ просить васъ увъдомить, не открылось-ли съ того времени вновь какихъ-либо подобныхъ свъдъній или подробностей насчеть Булгарина и Греча". Свъдънія свои Новосильцовъ долженъ былъ представить ген.-ад. гр. Чернышеву для доклада государю.

Попечитель виленскаго учебнаго округа, въ май 1828 г., сообщилъ, что "Булгаринъ въ издаваемыхъ имъ современныхъ сочиненіяхъ продолжаетъ покровительствовать распространенію и укрипленію польскихъ патріотическихъ помышленій, въ превратномъ и ложномъ ихъ направленіи столь противныхъ тисному и откровенному соединенію сего народа съ россіянами". "По поводу изданія въ С.-Петербургф польской поэмы, подъ названіемъ «Konrad Wallenrod», сочиненной

<sup>1)</sup> Почти одновременно съ выходомъ октябрьской книжки "Русскаго Богатства", 27 октября, 1903 г., это "отношеніе" появилось въ ноябрьской (1 ноября)—"Русской Старины" Тамъ приведены и нъкоторые другіе документы, предшествовавшіе составленію "отношенія" (въ "Рус. Старинъ" послъднее названо "объясненіемъ"). Цитируя ниже кос-что изъ этихъ документовъ, я предпочитаю самое "отношеніе" цитировать по имъющейся въ моихъ рукахъ копіи.

Мицкевичемъ, бывшимъ членомъ тайнаго патріотическаго польскаго общества «Филаретовъ», счелъ я,—продолжалъ Новосильцовъ — обязанностью своею обратить вниманіе его императорскаго высочества цесаревича на предосудительное содержаніе сей книги. Такъ какъ въ донесеніи моемъ упоминается, между прочимъ, и о Булгаринѣ, сочиненіе сіе въ журналѣ своемъ одобрявшемъ, что я считаю неизлишнимъ приложить къ сему копію съ донесенія моего государю цесаревичу по сему предмету". 1).

Что же такое написалъ Булгаринъ по поводу выхода въ свѣтъ "Конрада Валенрода"? Это была очень небольшая замѣтка:

"Въ Петербургъ отпечатано новое сочинение перваго современнаго польскаго поэта Адама Мицкевича: Конрадъ Валенродъ, историческая повъсть въ стихахъ, почерпнутая изъ событий Литвы и Пруссии. Мы давно уже намъревались поговорить о произведенияхъ сего поэта: теперь, при издании сочинения, которое займетъ одно изъ первыхъ мъстъ въ литературъ славянскихъ народовъ, мы познакомимъ съ ними нашихъ читателей. Новое сие сочинение съ 3 литогр. картинками, продается въ книжномъ магазинъ Грефа по 10 рублей за экземпляръ. За пересылку прилагается рубль" 2).

Дъло въ такомъ ноложеніи было передано III Отдъленію, которое и отвътило гр. Чернышеву очень пространнымъ "отношеніемъ" отъ 14 іюля.

Изъ него видно, что еще въ 1827 году III Отдѣленіе получило бумагу Новосильцова, писанную имъ въ 1824 году гр. Аракчееву; и что Аракчеевъ тогда же произвель очень подробное слѣдствіе, которое обнаружило полную неосновательность обвиненій Булгарина и Греча и было признано совершенно соотвѣтствующимъ истинѣ и самимъ намѣстникомъ, великимъ княземъ Константиномъ Павловичемъ.

Такъ, было обнаружено: "1) что общество Шубравское никогда не было тайнымъ, но явнымъ сатирико-литературнымъ, ибо уставъ онаго былъ напечатанъ и общество издавало журналь <sup>3</sup>); 2) что оно не было вреднымъ, ибо главные онаго члены и понынъ находятся въ университетъ и пользуются особеннымъ покровительствомъ г. Новосильцова; 3) что Булгарина и Греча сдълали почетными членами общества единственно изъ литературной въжливости за ихъ сатирическія статьи, въ какомъ духъ издавался журналь общества, и что ни Булгаринъ, ни Гречъ не участвовали въ трудахъ общества; 4) что Булгаринъ былъ въ жизни только три мъсяца въ Вильнъ, въ 1819 году, по частнымъ дъламъ, и только одинъ разъ присутствовалъ въ засъданіи общества, а Гречъ вовсе не былъ никогда ни въ Литвъ, ни въ Польшъ и не знаетъ языка польскаго; 5) что Булгаринъ не учился въ университетъ Виленскомъ, не имъетъ и не имълъ въ ономъ друзей, ни родственниковъ и едва поверхностно зналъ нъсколько профессоровъ, не имълъ съ ними никакихъ дружескихъ сношеній и вовсе чуждъ всякаго участія въ дёлахъ университета; Гречъ же не знаеть ни одного изъ нихъ, кромѣ ректора Пеликана, который обучался въ Петербургъ".

<sup>1) &</sup>quot;Н. И. Гречъ, Ө. В. Булгаринъ и А. Мицкевичъ", "Рус. Старина" 1903 г., XI, 334—343.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Сѣв. Пчела" 1828 г., № 22, 21 февраля. <sup>3</sup>) Онъ назывался "Wiadomosci Burkowe".

III Отдёленіе добавляло лишь отъ себя, что, если бы Новосильцовъ считаль общество Шубравцевъ "вреднымъ, равно какъ и всёхъ членовъ онаго, то онъ не надёлилъ бы своею довъренностью профессоровъ Андрея Снядецкаго, Мяновскаго, Шидловскаго, котораго даже сдёлалъ цензоромъ, и другихъ бывшихъ дёйствительными Шубравцами. Изъ нихъ Снядецкій былъ президентомъ общества, а Шидловскій названъ ораторомъ".

Останавливаясь на обвиненіи Булгарина въ проведеніи путемъ литературы польскихъ тенденцій, "отношеніе" отв'ячаеть:

"Сіе обвиненіе совершенно несправедливо и даже противоположно действіямъ Булгарина. Онъ, воспитанный въ Россіи, зная языкь и духъ народа, своими сочиненіями пріобрёдь любовь русской публики и сдёдался любимымъ ея писателемъ, чего не могъ бы достигнуть, если бъ писалъ въ польскомъ духъ, а не въ русскомъ, ибо въ русскомъ народъ понынъ существуетъ предубъждение о полякахъ. Напротивъ того, всв его сочинения исполнены русскимъ патріотизмомъ, основаннымъ на преданности къ престолу. Ни одинъ полякъ не написалъ бы похвального слова Петру I и Суворову, что сделаль, однако-жъ, Булгаринъ. Кром'в «С'ввернаго Архива», гд'в пом'вщено н'всколько древнихъ польскихъ историческихъ документовъ относительно русской исторіи, въ журналахъ, Булгаринымъ издаваемыхъ, не печатается вовсе ничего о Польшв, и онъ, только по просьбв русскихъ литераторовъ, написалъ обозрвніе польской литературы въ 1820 году, когда самъ не издавалъ еще ни одного журнала. По справкъ оказалось, что Булгаринъ, выписывая множество газеть и журналовъ изъ-за границы, не выписываеть ни одного изъ Варшавы. Самъ Булгаринъ до такой степени чуждъ Польшев, что хотя онъ родомъ изъ Литвы, но, не живя тамъ никогда, и не именя никакихъ связей, решился оставить навсегда сію провинцію и купиль себе имъніе въ Лифляндіи, чтобы тамъ навсегда поселиться въ отдаленіи отъ Польти. Булгаринъ многократно въ своей газетъ совътуетъ всъмъ жителямъ Россіи, особенно нёмцамъ и полякамъ, учиться русскому языку, за что даже заслужиль упрекъ польскихъ патріотовъ. Булгаринъ въ сочиненіяхъ и разговорахъ распространяеть одну мысль, — въчное соединение поляковъ съ русскими. Въ статьъ своей: «Освобожденіе отъ туровъ Трембовли», гдв героння — женщина, Булгаринъ говорить въ предисловіи къ польскимъ и русскимъ дамамъ: «Нынъ вы составляете одно семейство, имъете одного Отца; ваши дъти и братья на въки соединены узами взаимнаго счастья. Вы должны знать и уважать другь друга» и проч. Повторяя, что въ журналахъ и сочиненіяхъ Булгарина нют ни одной строки, дышащей польскимъ натріотизмомъ, невозможно постигнуть, на чемъ основано обкинение Булгарина г. Новосильцовымъ въ распространении польскихъ патріотическихъ помышленій! 1)

"Наконецъ, по самомъ подробномъ изслѣдованіи оказывается, что подозрѣніе Булгарина въ сношеніи съ университетомъ основывается на томъ единственно, что пріѣзжающіе въ Петербургъ польскіе профессоры, литераторы или люди высшаго званія навѣщаютъ его, какъ своего единоземца, пользующагося славою отмичнаго писателя и уваженіемъ многихъ знатныхъ особъ, и что Булгаринъ передъ ректоромъ Пеликаномъ, бывшимъ въ Петербургѣ, говорилъ неоднократно, что онъ

<sup>1)</sup> Курсивъ вездѣ мой•

не одобряеть мёрь, принимаемыхь виленскимь начальствомь, чтобы выслужи-

ваться несправедливыми доносами на юношей.

"Что же касается до похвалы поэмы Мицкевича, «Валенрода», то это относится къ литературному достоинству. Впрочемъ, Булгаринъ по долгу журналиста, объщая извъщать о всъхъ выходящихъ въ Россіи книгахъ, только извъстиль въ нѣсколькихъ строкахъ о появленіи сего сочиненія, и сіе поставдяется ему въ преступленіе, между тъмъ какъ въ донесеніи г. Новосильцова вовсе не упомянуто, что сія поэма «Валенродъ» была подробно разобрана и расхвалена въ «Московскомъ Телеграфъ» и вполнъ переведена на русскій языкъ въ «Московскомъ Въстникъ» съ величайшими похвалами. Изъ сего, очевидно, слъдуетъ, что противъ Булгарина дъйствуетъ личность. Въ русскомъ журналъ «Въстникъ Европы» безпрестанно помъщаются статьи изъ польскихъ газетъ, сеймовыя ръчи и т. п., но о семъ г. Новосильцовъ не говоритъ ни слова. Въ журналахъ Булгарина не только не было никогда говорено о сеймъ или о чемълибо политическомъ, до Польши касающемся, но ничего о самой Польшъ, однако жъ простое извъщеніе о нольской книгъ подвергнуло Булгарина обвиненію въ злонамъренности".

Всего этого, въ связи съ нъкоторыми уже приведенными выше документами совершенно достаточно, чтобы имъть серьезныя основания отрицать какую бы то

ни было работу Булгарина въ пользу его національности...

Ридъ разнообразныхъ доносовъ. Смерть Бенкендорфа. Некрологъ его въ "Сѣверной Пчелъ". Конфиденціальныя "записки". Булгаринъ о критикъ своихъ сочиненій. Милости Булгарину, его болъзнь и смерть.

Такъ крвиъ Булгаринъ.

Въ 1832 г., въ Москвъ, появилась баллада "Двънадцать сиящихъ будочниковъ". Авторъ ея признается, что гонается не за славою, а за копейкою. "Меня ободряетъ", писалъ онъ, "примъръ гг. Выжигиныхъ, предъ коими она (баллада) имъетъ важное преимущество: ее можно прочесть несравненно скоръе". Для иллюстраціи искусства, съ которымъ составлена эта пародія на Булгаринскихъ "Ивана" и "Петра Выжигиныхъ" приведу строфу, рисующую пьянаго квартальнаго:

"И взвидѣлъ полицейскій глазъ, Что въ лужѣ шевелился Какой-то пьяница; тотчасъ Мой крюкъ остановился. Меня къ забору, рекъ, приставь, А этого скотину Скорѣй на съѣзжую отправь! Ступай!.. родному сыну Я пьянства не прощу во вѣкъ! Какого развращенья Достигнулъ нынѣ человѣкъ! И все отъ просвѣщенья! 1)

<sup>1)</sup> Цитирую по работь г. Барсукова о Погодинъ, т. IV, стр. 12.



9. В. Булгаринъ.

("Русскій Художественный Листокъ" Тимма, 1853 г.).

Московскій оберъ-полицеймейстеръ, съ своей стороны, и Булгаринъ, какъ авторъ романовъ, съ своей - достигли отставки пропустившаго брошюру цензора, С. Т. Аксакова...

Въ сборникъ Бащуцкаго "Наши" была статья "Водовозъ", очень върно и живо рисовавшая тяжелый быть этихь тружениковь. Кромъ принятыхь по этому поводу мъръ, Бенкендорфъ поручилъ Булгарину сочинить и напечатать въ "Съверной Ичелъ" статью противоположнаго содержанія. Булгаринъ точно исполнилъ приказаніе: въ .стать в "Водоносъ" въ розовых и идиллических вкрасках была представлена ихъ счастливая жизнь... 1).

Къ этому времени, ознаменованному смертью Лермонтова, относятся полные горькаго сарказма слова Бълинскаго: "Лермонтовъ убитъ наповалъ—на дуэли. Оно и хорошо: быль человъкъ безпокойный и писаль хоть хорошо, но безнравственно, — что ясно доказано Шевыревымъ и Бурачкомъ. Взамънъ этой потери Булгаринъ все молодъетъ и здоровъетъ... Ө. В. (иниціалы Булгарина въ "Свверной Пчелъ" — М. Л.) ругаетъ Пушкина, печатно, доказываетъ, что Пушкинъ былъ подлець, а цензура, върная волъ У. (Уварова—М. Л.), мараетъ въ "О. З." все, что пишется въ нихъ противъ Булгарина и Греча. Литература наша процвътаетъ, ибо явно начинаетъ уклоняться отъ гибельнаго вліянія лукаваго Запада"...²).

Около этого же времени, еще въ "Московскомъ Наблюдатель", Бълинскій такъ отвъчаль на приглашение Булгарина критиковать его сочиненія, а, въ случав похвалы, на согласіе — "сокрушить перо свое и, произнося съ сокрушеннымъ сердцемъ mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, на въки замолчать": "Нътъ, г. Булгаринъ, не бойтесь и пишите на здоровье: даемъ вамъ слово не бранить ничего, что вы напишете. И зачёмъ это и къ чему это? Всякій писатель оканчиваетъ свое поприще тъмъ, что его перестаютъ, наконецъ, бранить, потому что всъ убъждаются, что онъ или точно великъ, или лучше не будеть и писать не перестанетъ. Что же до того, чтобы хвалить васъ... если только вы сдержите ваше объщание... намъ такъ хотвлось бы оказать русской литературъ такую великую услугу... обольщение велико... но — пишите, пишите, г. Булгаринъ, а у насъ нътъ силъ на такой подвигъ!.. 3).

Очень интересное письмо Булгаринъ написалъ Дубельту въ 1839 году.

Въ "Въдомостяхъ С.-Петербургской Городской Полиціи" была напечатана слъдующая замътка: "Говорять, что А. А. Орловъ издаеть полное собраніе своихъ сочиненій въ 2-хъ компактныхъ томахъ, въ большую восьмую долю листа, въ два столбца. Въ первомъ томъ будетъ помъщено: «Погребеніе Ивана Выжигина», «Родословная Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» и пр. и пр. прочія напечатанныя н'ъсколькими изданіями сочиненія и давно уже раскупленныя многочисленными читателями и почитателями А. А. Орлова. Во второмъ томъ будуть напечатаны нъкоторыя новыя произведенія знаменитаго романиста и между прочими: «Безпристрастное суждение автора о самомъ себъ». Къ этому присоединится портреть автора, гравированный на стали въ Лондонъ. Изданіе будеть большое—и дешевое". <sup>4</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) *М. Корфъ*, "Изъ записокъ", "Рус. Старина", 1899 г., Х.
<sup>2</sup>) *А. Пытинъ*, "Бъдинскій", П, 127.
<sup>3</sup>) *В. Г. Бълинскій*, "Сочиненія", изд. Павленкова, І. 792.
<sup>4</sup>) "Въдомости Спб. Город. Полиціи", 1839 г., № 22, прибавленія.

Уже этого одного было достаточно, чтобы Булгаринъ разсвирвивлъ: А. А. Орловъ дъйствительно писалъ пародію на его "Выжигиныхъ", а самый тонъ замътки очень походилъ на зазывательную рекламу булгаринской лавочки.

Но въ томъ же нумерѣ была и еще одна непріятность. Тамъ книгопродавецъ Лисенковъ, между прочимъ, объявилъ, что онъ, какъ издатель сочиненій Булгарина "считаетъ обязанностью объявить, что замедленіе выхода этой (5-й) части произошло вовсе не отъ него, а отъ самого автора, который по сіе время медленно доставляетъ рукописи; нынѣ же начальство обязываетъ автора, давшаго контрактъ, окончить свое сочиненіе какъ можно скорѣе, и потому нѣтъ сомнѣнія, что остальная часть скоро выйдетъ въ свѣтъ".

Надо было искать защиты отъ враговъ и, конечно, въ III Отделеніи.

"Всв газеты и журналы русскіе—писаль Булгаринъ Дубельту, —до напечатанія разсматриваются цензорами, облеченными правительствомъ въ сіе званіе. «Свверная Пчела» имветь иять цензоровъ 1), напротивъ того, «Полицейская Газета» не имъетъ ни одного, и прибавленія къ сей газеть, заключающія въ себъ литературныя статьи, издаются на отвътственности издателя, какъ въ Англіи и Франціи, гдъ существуетъ неограниченная свобода книгопечатанія. Соответственно-ли это формы нашего правительства и справедливо-ли въ отношении къ другимъ журналамъ -- судить не мое дъло, но, будучи жертвою этой свободы книгопечатанія въ русскомъ царствъ, прибъгаю подъ покровительство в. п - ва и прошу обратить вниманіе ваше на злоупотребленія, которымь не предвидится конца. Редакторъ «Полицейской Газеты» есть юноша безъ литературнаго имени и безъ всяваго поручительства въ свътъ. Можно-ли на его отвътственность поручать изданіе офиціальной газеты и позволять наполнять газету полицейскую литературными сплетнями и оскорбленіями литераторовъ? Въ какомъ государствъ офиціальныя газеты занимаются литературою, рецензіями и полемикою? Нигив въ цъломъ мірь! Хуже всего то, что г. Краевскій, другь и покровитель релактора «Полицейской Газеты» Межевича, безстыдно осмъливается ссылаться на покровительство вашего превосходительства... 2) «Полицейская Газета», не имъла права печатать объявление книжника Лисенкова въ томъ видъ, какъ оно напечатано. Лисенковъ объявилъ ко мнъ претензію, а я имъю еще большія претензіи къ нему, и тяжба наша должна производиться на основании цензурнаго устава. До окончательнаго решенія тяжбы формою суда, никто не можеть принулить меня исполнить требованія истца, и въ цёломъ мірів не печатають рівшеній, пока они не наступять. Здёсь со стороны полиціи явное нарушеніе законовь! Что же касается до пародіи объявленія объ изданіи моихъ сочиненій, то, во-первыхъ, благопристойность и уважение къ правственности публичной долженствовали бы воспретить печатаніе о Ванькъ Каинъ въ «Полицейской Газеть», а, во-вторыхъ, сочетаніе Ваньки Каина съ названіемъ моего сочиненія-есть явное оскорбленіе чести гражданине. Цензурнымъ уставомъ запрещено давать новымъ сочиненіямъ заглавія. уже вышедшія въ свъть, безъ согласія автора, а всъмъ извъстно, что «Иванъ Выжигинъ написанъ мною. Я сидёль на гауптвахте не за личности, а за то

<sup>1)</sup> Преувеличеніе—двухъ, что было обыкновенно.
2) И это было совершенно върно: Краевскій былъ тогда больщимъ другомъ адъютанта Бенкендорфа, полковника Владиславлева, собиравшаго дань съ читающей Россіи своими альманахами "Утренняя Заря".

только, что напечаталь самую умъренную критику, сочиненія Очкина, на романъ Загоскина. За шутки надъ сочиненіемъ, а не надъ лицомъ автора, меня угрожали совершеннымъ истребленіемъ! 1) Неужели вся строгость для меня одного, а противъ меня все позволено? На меня печатаютъ пасквили за границей, наполняютъ эти пасквили самыми якобинскими идеями и оскорбленіями противу правительства, и этотъ насквиль, то есть книга Кенига о русской литературъ, допущена въ продажу въ Россіи, а другихъ отставляли отъ службы за напечатаніе невинныхъ статеекъ о Россіи, тогда какъ Мельгуновъ, суфлеръ Кенига, невредимъ! 2) На меня пишуть инуснийшія вещи въ «Отечественных» Запискахь», «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» и въ «Полицейской Газетѣ», а я не могу нигот найти суда и расправы. Что это значить, я не понимаю, а знаю только, что акціонеры «Отечественныхъ Записокъ» 3) составили противъ меня заговоръ, и что они сильны, находясь на службъ въ цензуръ иностранной и въ министерствахъ. Но зная вашу душу и вашъ благородный характеръ, я твердо убъжденъ, что в. и-во, для нолезнаго примъра, примете мъры, чтобы Межевичь, редакторъ «Полицейской Газеты», быль наказань явно, и чтобы у него отняты были средства къ распространенію сплетней и пасквилей посредствомъ офиціальной газеты. Les moeurs publiques outragées — есть повсюду преступленіе, а публиковать въ «Полицейской Газетъ» о Ванькъ Каинъ и къ этому гнусному титулу и, впрочемъ, запрещенной книгъ пришить заглавіе книги живущаго автора не позволено было бы и въ Англіи, и такой поступовъ быль бы наказань тюремнымь заключеніемь.—Police correctionelle и King's Bench у насъ нътъ. Куда прибъгнуть съ жалобою? Богъ, во благости Своей, далъ васт и жандармскій корпуст! Къ вамъ прибъгаю и умоляю о защитъ! Съ истиннымъ высокопочтеніемъ и безпредёльною преданностью честь имёю быть в. п-ва, милостиваго государя покорнъйшій слуга Θ. Булгаринъ <sup>4</sup>).

Въ началъ 1843 года, почти одновременно въ "Отечественныхъ Запискахъ" добровольнымъ сотрудникомъ-рекламистомъ которыхъ Булгаринъ состоялъ, по свидътельству Вѣлинскаго, не разъ благодарившаго печатно метавшаго громы Фиглярина, и въ "Литературной Газетъ" появились статьи, направленныя противъ Булгарина <sup>5</sup>).

Немедленно строчится доносъ въ видъ письма къ предсъдателю петербургскаго цензурнаго комитета, кн. Г. П. Волконскому:

#### "Сіятельный князь,

Милостивый Государь, Григорій Петровичъ!

"Влаговолите заглянуть въ последню книжку Отечественных Записокъ и въ посл'вдній воскресный нумерь Литературной Газеты! Есть-ли туть слово о

<sup>1)</sup> Къ сожальнію, неизвъстно, когда и по какому случаю Булгарину предстояло истребленіе.

<sup>2)</sup> Рѣчь идетъ о Н. А. Мельгуновъ, со словъ и указаній котораго Кенигъ написаль и издаль въ Берлинѣ книгу: "Literarische Bildder aus Russland", очень критически относившуюся къ врагамъ Пушкина, въ томъ числѣ и къ Булгарину.

<sup>3)</sup> Въ числѣ акціонеровъ былъ и Владиславлевъ.
4) А. Пятковскій, "Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія", изд. 1888, II, 226—227.
5) Въ ХХУШ томѣ "Отеч. Зап." былъ разборъ его сочиненій «Очерки русскихъ нравовъ», въ «Литер. Газетѣ» Кони велъ жаркую полемику съ Булгаринымъ.

литературъ — гдъ говорится обо мнъ Однъ личности, силетни, клевети, выскаванныя языкомъ, который нынъ не употребляють самые бранчивые лакеи и кучера. Я не привыкъ къ тяжбамъ (обычное начало всѣхъ доносовъ Булгарина-M, J.), но это превосходитъ всякую мъру! Конечно, я бы никогда не хотълъ отвъчать подобными личностями и бранью, унижающими достоинство человъка, дворянина и литератора; но мнв ничего не позволяють въ цензурв, потому что цензора, которые разсматривають противные мнв журналы, находятся въ дружбв и связяхъ съ ихъ издателями и сами или журналисты, или сотрудники журналовъ, и держатся за руки и всв состоять подъ покровительствомъ г. Комовскаго 1), человвка близкаго къ министру и мнв далекаго. Питаю себя надеждою, что ваша свътлость, по врожденному вамъ правосудію, безпристрастію и любви къ истинъ, прекратите систематическое дъйствіе злобы и зависти и введете литературную войну въ предълы литературныхъ приличій, удержавъ г.г. цензоровъ въ предълахъ закона. Они думаютъ, что меня можно безнаказанно оскорблять, потому что я полякъ, нигдъ не служу, сильныхъ родныхъ здъсь не имъю и никогда не жаловался, — а, между тъмъ, Карлово стоитъ вевиъ костью въ горлъ — и вотъ составилась партія, чтобы д'яйствовать противъ меня общими силами съ цензорами, за исключеніемъ почтепнаго дворянина Корсакова<sup>2</sup>). Свътлъйшій князь, уничтожьте эту цаутину! Только загляните въ Литературную Газету и въ Отеч. Записки-увидите, что это за грязь! Не смѣю долѣе мучить васъ.

"Съ истиннымъ высокопочитаніемъ и безпред'яльною преданностью честь имфю пребывать

> вашей свътлости милостиваго государя покорнвишимъ слугою

**Ө.** Булгаринъ " <sup>3</sup>).

Кн. Волконскій почель за лучшее совершенно прекратить всякую полемику...

Мъра эта была сообщена неофиціально Булгарину, только что объявившему, что Краевскій унижаеть Жуковскаго, несмотря на то, что поэть — авторъ нашего народнаго гимна... Булгаринъ не нашелъ ничего лучшаго для борьбы съ такимъ охранительнымъ распоряжениемъ, какъ снова написать письмо кн. Волконскому, въ которомъ представилъ уже нѣсколько выдержекъ изъ "Отечественныхъ Записокъ" особенно "неблагопамъреннаго" свойства и при этомъ прибавилъ: "съ того времени, какъ вы предсъдательствуете въ комитетъ, пропускаются вещи, посильнъе и почище этихъ". Кромъ того, онъ обвинялъ Уварова въ ничегонедъланіи, въ покровительствъ либерализму, чего министръ всегда очень боялся; требовалъ особой следственной коммиссіи, передъ которой хотель предстать, какъ "доноситель", для обличенія партіи, колеблющей віру и престоль; писаль, что будеть просить государя разобрать это діло, а если государь не вникнеть въ него или діло до него не дойдеть, то онъ попросить прусскаго короля довести до свъдънія

Директоръ канцеляріи министра просвѣщенія.
 Цензоръ, пріятель «Съв. Пчелы».
 «Отчетъ Импер. Публ. Библіотеки за 1892 годъ», Спб., 1895 г., приложенія, 58—60.

Николая I все, что ему, Булгарину, необходимо сказать для огражденія священной особы государя и его русскаго царства. Кончалось письмо угрозой: "я не позволю, чтобы на меня, какъ на собаку, надъвала цензура намордникъ!"

Волконскій отправиль этоть донось Уварову, Уваровь — Бенкендорфу. Министръ такъ былъ взволнованъ всимъ этимъ, что сказалъ Волконскому, что "хочеть, чтобы, наконець, русская литература прекратилась. Тогда, по крайней ибръ, будеть что-нибудь опредъленное, а главное---я буду спать спокойно"... Бенкендорфъ получилъ отъ государя приказаніе сдёлать такъ, какъ будто ничего обо всемъ разсказанномъ не знаетъ 1)...

Но Бенкендорфъ не исполнилъ приказанія Николая І и немедленно сообщиль Булгарину о понесенномъ ими пораженіи. "Si le malheur doit arriver, — сказаль онъ ему со слезами на глазахъ, — je prierai pour vous comme pour moi même" 2).

Бенкендорфу не долго пришлось "хранить" эту тайну: 11 сентября 1844 года его не стало...

Въ "Сверной Пчелв" появляется громадная статья: "Графъ Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ". Уже одно начало достойно вниманія:

"Въ лицъ А. Х. Бенкендорфа государь лишился върнаго и преданнаго слуги, отечество лишилось полезнаго и достойнаго сына, человъчество-усерднаго поборника...

"Вся Россія знала А. Х. Бенкендорфа и во всяхъ семействахъ повторялось имя его или съ благодарностью, или съ надеждою, и служило, какъ будто, порукою спокойствія и безопасности.

"Званіе шефа жандармовъ, которое А. Х. Бенкендорфъ занималь въ теченіе восемнадцати лътъ, сближало его со всъми сословіями народа, и по волъ государя, давало средства насаждать повсюду много добра и отвращать зло. Онъ быль защитникомъ истины, утъшителемъ несчастныхъ и страждущихъ; стремился къ добру по влеченію своего сердца и пользовался важностью своего званія единственно для содъйствія общему благу. Онъ охраняль всёхь и каждаго оть злоупотребленія власти, прес'вкаль тяжбы и ссоры средствами миролюбивыми, и глась беззащитнаго и угнетеннаго, чрезъ его посредство, всегда свободно доходилъ до священнаго престола. Надежда на безпристрастіе, правосудіе, добродушіе и на приступность его оживляла каждаго; ему были всв равны: и бедный и богатый. и высокій сановникъ и безчиновный, и передъ лицомъ всей Россіи можно сказать утвердительно, что А. Х. Бенкендорфъ оправдаль общую къ себъ довъренность и пріобрёль себё почетное имя въ исторіи отечества и человічества "3).

Въ одномъ изъ своихъ сочиненій Булгаринъ писалъ: "гр. Бенкендорфъ былъ ко мн необыкновенно милостивъ, и даже болъе нежели снисходителенъ, до самой своей кончины. За то и я любиль его душевно и чту память его, потому что зналъ хорошо его благородную, рыцарскую душу! Со слезами истинной горести положиль я цвътовъ на его могилъ" 4).

Въ страхъ за свое сиротство послъ смерти главы "общей маменьки" (такъ Булгаринъ называлъ III Отдъленіе... и неувъренности въ твердости при новомъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) А. Никитенко, "Пневникъ", "Рус. Старина", 1889 г., XII, 756—758. <sup>2</sup>) С. Шубинскій, "Письма Ө. В. Булгарина",—"Литер. Вѣстникъ", 1901 г. П. 176. <sup>3</sup>) "Сѣв. Пчела" 1844 г., № 218, 26 сентября. <sup>4</sup>) "Воспоминанія", 1846 г. III. 368.

начальникъ второй половины "маменьки"—-Дубельта, Булгаринъ спъшитъ подслужится преемнику Бенкендорфа.

Скоро онъ почти совсёмъ успокоился: Дубельть быль оставленъ гр. Орловымъ на своемъ мёстё. Но, всетаки возникаль вопросъ о болёе или менёе легальномъ пути для удовлетворенія честолюбія, и Булгаринъ, въ ноябрё 1844 г., поступаетъ членомъ-корреспондентомъ спеціальной комиссіи коннозаводства—мёсто, дававшее возможность получать чины и ордена. Отношенія съ Орловымъ были очень далекія—надменный графъ предоставляль вёдаться съ Булгаринымъ Дубельту.

"Отечественныя Записки" продолжали чувствовать добровольца-доносчика, что можно вывести изъ его писемъ къ Никитенку. Такъ, 28 ноября 1845 г. онъ пишетъ:

"Отецъ и командиръ Александръ Васильевичъ! Право, не постигаю той удивительной вольности, которою пользуются «Отеч. Записки» и той неприкосновенности, которою обезпеченъ г-нъ Краевскій! Крыловъ (цензоръ) былъ сегодня у меня и показалъ мнѣ исключенія изъ статьи объ «Отеч. Запискахъ»! Я рѣшился перенесть судъ повыше и всеподданнъйше просить моего личнаго благодътеля, царя православнаго, разрѣшить: почему Краевскому позволено печатно поносить меня самымъ гнуснымъ образомъ, топтать мое имя въ грязь, употреблять самыя низкія выраженія,—а мнѣ запрещено даже защищаться! Дѣло это должно принять самый серьезный оборотъ, потому что у меня собраны акты. Наконецъ, вывели меня изъ терпѣнья!

"Прошу покорнъйше о возвращении метрики моей или свидътельства о крещении. Я сообщиль вамъ вмъстъ съ корректурными листами. Во всемъ покоряюсь вашей волъ, скорблю, что долженъ надоъдать вамъ—но что же дълать? Вольно же вамъ быть честнымъ, умнымъ и благороднымъ человъкомъ".

Черезъ полтора года Булгаринъ пишетъ письмо, болѣе рѣшительное, въ которомъ заявляетъ, между прочимъ:

"Я думаю, что не весьма полезно для государя и отечества и пропущенное вами въ "Отечественныхъ Запискахъ" (1844 г., № 2, смѣсь, стр. 98), въ которыхъ имя ваше было выставлено въ числѣ сотрудниковъ: «Вогъ на крестѣ, освѣщающій свободу и равенство не однихъ римскихъ гражданъ, но и всѣхъ людей, какъ членовъ одного семейства, присущаго Его Божественности, — вотъ что побѣдило древній міръ и не перестаетъ развиваться и оплодотворяться въ мірѣ новомъ». Такихъ и еще посильнѣе мѣстъ, пропущенныхъ вами въ "Отечественныхъ Запискахъ", еще нѣсколько есть, а потому я удивляюсь, что вамъ вдругъ вздумалось сдѣлать изъ меня человѣка злонамѣреннаго, пишущаго противъ правительства!.. Я долженъ буду защищаться, представить на видъ все пропущенное вами въ "Отечественныхъ Запискахъ", которыя помѣщали болѣе, нежели журналы, гдѣ свобода книгопечатанія (sic!), и вы все утверждали своею подписью. Скажу вамъ откровенно: горе литературѣ, когда цензора издаютъ журналы или сотрудничаютъ въ нихъ, точно такъ же, какъ горе коммерціи, когда таможенные занимаются торговлей" 1).

Годомъ раньше (1846 г.) Булгаринъ подалъ Дубельту записку, озаглавленную: "Нъсколько правдъ, предлагаемыхъ на благоразсуждение". Это и есть то

<sup>1) &</sup>quot;Изъ архива А. В. Никитенка", "Рус. Старина", 1900 г., І. Въ послъднемъ Булгаринъ, конечно, правъ...

"маранье", на которое онъ указывалъ въ приведенномъ уже выше письмъ къ Дубельту отъ 1846 г. Большая часть "Правдъ" посвящена Уварову. Кромъ того, зная постоянныя натянутыя отношенія министровъ съ ІІІ Отдъленіемъ, Булгаринъ самъ немного полиберальничалъ, бросивъ въ ихъ огородъ нъсколько, правда, мъткихъ камешковъ.

Вотъ нъкоторые изъ нихъ:

"Отъ системы укрывательства всякаго зла и отъ страха отвътственности одному за всъхъ, выродилась въ Россіи страшная система министерскаго деспотизма и сатрапства генералъ-губернаторовъ"...

"Комиссія прошеній — есть комиссія отказово".

"У насъ какая отвътственность министровъ Ихъ отчеты! А кто ихъ повъряетъ Никто! — Пишутъ, что угодно. На бумагъ блаженство, въ существъ горе! Сами чиновники, составляющіе отчеты, смъются надъ этой поэзіей, какъ они называютъ отчеты! Сhef d'oeuvres этой поэзіи — это отчеты министерства просвъщенія!"

"... Въ администраціи, или управленіи государства, сводъ законовъ и собраніе законовъ не импьють ни мальйшей силы и подчиняются министерскимъ предписаніямъ".

"Я не доносчикъ-цишетъ Булгаринъ-но стоитъ разспросить хоть одного благонамъреннаго грамотнаго человъка, онъ укажеть такія вещи, за которыя и въ Англіи посадили бы въ тюрьму. Люди поумнѣли: тайныхъ обществъ не составляють, но всёмь, хотя мало знакомымь съ литературою, извёстно, что у насъ существуетъ чрезвычайно сильная партія, подъ покровительствомъ могущественнаго чиновника въ министерствъ просвъщенія, дъйствующая въ духъ коммунизма и правиль нечестиваго либерализма. У меня бездна жалобъ, даже отъ епископовъ, но это не мое дъло! Извъстный (?) литераторъ и академикъ Борисъ Федоровъ представилъ мнъ нъкоторыя выписки, отъ которыхъ волосы становятся дыбомъ, когда вспомдишь, что послъ себя оставляеть тестерыхъ малолътнихъ дётей, противъ которыхъ вострять, на твоихъ глазахъ, топоры! Но партія эта пріобрівла лестью сильнівищее покровительство, и ее никто не дерзаеть затронуть, тъмъ болъе, что она привязала къ себъ и матеріальными интересами. Мнъ объ этомъ не слъдуетъ распространяться, чтобъ не подумали, будто я дъйствую по духу литературной вражды; но возьмите, если угодно, отъ меня выписки Бориса Федорова и разспросите его, не стращая, а лаская, — увъренъ, что ужаснетесь"!

Надо-ли говорить, что "могущественный чиновникь въ министерствъ просвъщенія", т. е. гр. Уваровь, быль столько же прикосновенень къ либеральнымъ людямъ конца 40-хъ годовъ, сколько Булгаринъ быль представителемъ польской партіи...

Довольно интересна четвертая "правда":

"Во всей Польшт бунты и заговоры! Ужели есть хотя одинт такой дуракт въ Польшт, чтобъ втрилъ, будто возстание можетъ побтанть благо-устроенныя арміи трех государствъ? Сомитваюсь! Ведетъ въ пропасть отнавные. Отчаянье — это порохъ, а искры брошены извить. Въ 1789 году и въ 1830 году, когда западнымъ революціонерамъ надобно было сдълать диверсію на съверъ, — они подожгли Польшу. Исторія — то же, что математика: по двумъ извистными отыскиваютъ третье неизвистное. Заговоры и бунты въ Польшт,

а огонь тлъетъ теперь въ Германіи, въ Пруссіи и Австріи. Я не пророкъ, но увидите, что откроется по следствію, если только на следствіи будеть хотя одинъ дальновидный человъкъ! Искры брошены изъ Кенигсберга, Кельна и изъ Венгріи, иначе быть не можеть! Польскіе эмигранты — если участвують, то второстепенно. Я убъжденъ, что въ Германіи приготовляется революція, и поляковъ возмутили, чтобъ занять державы. По моему мненію, ничего неть легче, какъ управлять поляками. Народъ живой, легковърный, удобовосиламенимый: съ ними надобно играть, какъ съ дътьми, въ игрушки, надобно занять ихъ страсть къ дъятельности и ихъ воображение. Все зависить отъ выбора людей, которые бы не уничижали ихъ. При мнъ самый върный царю полякъ заплакаль, когда услышаль, что Писареву (кіевскому) дали ленту! Но теперь не въ томъ дівло. Главное въ томъ, что-я полагаю-Польша взбунтована Германіей и Венгріей, и въ Пруссіи что-то готовится недоброе. И теперь именю раздражають донельзя остзейцевъ!!! Какая польза отъ того, что я говорю правду? Ровно никакой! Въ началъ польскаго бунта (въ 1831 г.), когда я составилъ изъ 3-хъ отрывнова газеть такую реляцію о возстаніи, что князь Любецкій віриль, якобы она составлена въ Варшавъ нашимъ тамъ агентомъ, графъ Бенкендорфъ объщаль мив золотыя горы, которыхь я вовсе не хотъль и не требоваль. Онъ хотвль выслать меня въ Варшаву, вивсто графа Гауке, для усмиренія умовь, и ужъ, конечно, я много сделалъ бы добра, - меня не признали способнымъ! Писака бо есть! Когда наши шли со стороны Праги на Варшаву, я написаль къ Венкендорфу: "зачемъ хотите пробивать лбомъ стену, когда можете переправиться чрезь Вислу на прусской границь, и подойти въ Варшавъ отъ Воли!" 1). Бенкендорфъ задушилъ меня въ объятіяхъ, —а все я остался нулемъ: разъ въ жизни попросилъ бездълицы, и отказали со стыдомъ!! 2). Но и интересы мои, и самолюбіе, и честолюбіе, кладу на жертвенникъ истины, и хотя знаю, что словеса нуля — пойдуть на вътерь, почитаю долгомь высказать то, что по моему мнинію полезно моему государю, которому я присягнуль служить върою и правдою!

> "Тутъ можно было бы и много пояснить, "Да чтобъ гусей не раздразнить!" В).

Вскоръ Булгаринымъ подана была еще аналогичная записка: "Литература и цензура", которой ему хотълось добить Уварова. Тутъ рекомендовалось обратить на министерство народнаго просвъщенія сугубое вниманіе, и проводилась та мысль, что въ цензора должны назначаться столбовые дворяне, единственно способные противиться идеямъ коммунизма и революціонному духу... Не было недостатка и въ доносахъ на тъхъ отдъльныхъ цензоровъ, которые когда-либо сталкивались съ Булгаринымъ 4).

Все это принималось къ свъдънію, иногда-къ исполненію...

4) Ibidem, 501—505

<sup>1)</sup> Эти слова надо рекомендовать особому вниманію распространителямъ легенды о польской партіи съ Булгаринымъ во главъ...

польской парти съ Булгаринымъ во главъ...
2) Ръчь идетъ о невыданной ссудъ въ 25,000 руб.
3) М. Сухомминовъ, н. с., 491—497. Курсивъ мой.

Въ 1848 г. Булгаринъ въ цёломъ рядё доносовъ III Отдёленію набросился на "Современникъ" и въ сообществъ своего ближайшаго начальника—директора канцелярій коннозаводскаго управленія—распространяль всякія клеветы на этотъ журналъ, только что похоронившій Бълинскаго. Надъ "Современникомъ" то собиралась гроза, то, благодаря связямъ Нанаева, вдругъ прояснялось, но безоблачно и спокойно никогда не было.

Но 1848-й годь, разбудившій общество громомь европейскихь событій, быль у насъ годомъ пробуждавшагося самосознанія. Въ глазахъ русскаго общества "Сѣверная Пчела" и Булгаринъ все болъе и болъе вырисовывались во весь ростъ. Девятилътняя работа въ Петербургъ "неистоваго Виссаріона" тоже отчасти способствовала этому. И вотъ Булгаринъ рѣшается повѣдать міру свое исключительное положение "Весьма замъчательно, — писаль онъ, — что всъ журналы, сколько ихъ ни было въ теченіе двадцати шести л'этъ, начинали свое поприще, от в торительной в при на простивания протива протива при на простива простива простива простива простива простива простива при на при изведеній. Всё мои сочиненія и изданія были всегда разруганы, и ни одно изъ нихъ до сихъ поръ не разобрано критически, по правиламъ науки. Нигдъ еще не представлено доказательствъ, почему такое-то изъ моихъ сочиненій дурно, чего я должень изб'вгать и остерегаться. О хорошей сторон'в—ни помина! Какая бы нелъпость ни вышла изъ печати, господа журналисты всегда утверждаютъ, что все же она лучше, нежели мои сочиненія" 1).

Эта самооцънка — лучшее свидътельство въ пользу русской литературы. Ради правды его приходится даже смягчить: нъкоторые органы и журналисты по отношенію къ Булгарину вполн'в повторяли слова:

> Кукушка хвалитъ пътуха За то, что хвалить онъ кукушку...

Извъстенъ тогдашній правительственный взглядъ на Гоголя... Когда великаго сатирика не стало, Булгаринъ выступилъ съ выраженіемъ этого взгляда и все, что ему противоръчило, направиль куда слъдуеть. Такъ, онъ даль понять неумъстность траурной каймы въ "Москвитянинъ", овъ раздуль значение тургеневской статьи и добился ареста Ивана Сергъевича. 22 апръля 1852 г. Никитенко прямо записываеть: "теперь извъстно, что причиною всей бъды было донесение Мусина-Нушкина (предсъдателя петербургскаго цензурнаго комитета, не пропустившаго статью Тургенева въ Петербургъ--М. Л.), подвигнутаго на это Булгаринымъ 2. Русское общество до того свыклось съ силою Булгарина, что сейчасъ же вследъ за печатнымъ возраженіемъ ему, написаннымъ по поводу каймы Погодинымъ, въ Москв'в разнесся слухъ объ арест'в редактора "Москвитянина" именно за такой отвътъ 3). Тогда это оказалось уткой, но, немного спустя, благонамъренный Погодинъ былъ, дъйствительно, взять подъ надзоръ полиціи за неодобрительный отзывъ о драмъ гофъ-драматурга Кукольника — "Денщикъ". Булгаринъ изъ себя выходиль, доказывая онасность подобной критики натріотической пьесы и достигь своего 4)...

<sup>1) &</sup>quot;Воспоминанія", І, предисловіє. 2) "Рус. Старина", 1890 г., ІІІ, 647. 3) Ibidem, 86—92.

<sup>4)</sup> *Н. Барсуковъ*, н. с., XII, 6.

Спустя годъ. Булгаринъ подалъ Дубельту записку о необходимости учредить сыскной приказъ... "Полиція наша не въ силахъ исполнять то, что требуется отъ нолиціи въ благоустроенномъ государствъ"—такъ начиналась эта замъчательная бумага.

"У насъ нътъ безподобнаго французскаго заведенія Police de Sûreté или, какъ было въ старину въ Россіи, сыскного приказа, а это первая потребность въ благоустроенномъ государствъ". Заканчивался этотъ проектъ словами: "Начальникомъ сыскного приказа долженъ быть такой звърь, какъ былъ у насъ Эртель; вотъ образецъ! А сыскной приказъ, право, нужнъе лишнихъ комитетовъ и департаментовъ" 1)...

Дубельтъ не забываль Вулгарина: въ 1846 г. онъ получиль чинъ надворнаго совътника, въ маж 1847 г. "во вниманіе къ отлично усердной и ревностной службъ высочайте повельно, по положенію комитета министровь, не считать пренятствіемъ къ полученію пенсіи и другихъ наградъ, кромъ знака отличія безпорочной службы, отставки его въ 1811 г., по худой аттестаціи, отъ службы"; въ 1848 г.— "во вниманіе къ отличному усердію и особымъ трудамъ" пожалованъ въ коллежскіе совътники; въ 1850 г.— "въ награду отлично усердной и ревностной службы" пожалованъ, согласно удостоенію комитета министровъ, подаркомъ по чину; въ 1852 г. "за отлично усердную службу" произведенъ въ статскіе совътники 2).

Въ сентябръ 1850 г. Булгаринъ писалъ Гречу, что гр. Орловъ объщаль ему похлопотать у князя Ширинскаго-Шихматова о разръшеніи "Съверной Ичелъ" нечатать частныя объявленія <sup>8</sup>). Надо думать что министръ не согласился, потому что Орловъ не особенно настаивалъ.

Не прекращая ни на одинъ день своей «спеціальной» дѣятельности, Булгаринъ вступаетъ въ новую полосу русской жизни, начавшуюся съ паденіемъ Севастополя.

Въ 1857 г. его разбиль правосторонній параличь, а 1-го сентября 1859 г. русская литература вздохнула свободніве, будучи увітренной, что мізшать прежнюю грязь въ новую, все-таки, боліве чистую струю жизни уже некому: семидесятильтній Булгаринь отошель въ візчность, въ чині дійствительнаго статскаго совітника, пожалованнаго ему при отставкі въ 1857 г.

Правдивость заставляеть сказать, что не было человъка, который бы пожальть о его смерти. Она вполнъ отвъчала моменту, хоронившему старый, николаевскій режимъ. Некрологи почти отсутствовали... Булгаринъ не ошибался: "всъ грамотные люди въ Россіи знали о его существованіи", но никто не цъниль его по его собственной оцънкъ. "Съ тъхъ поръ,— писаль онъ еще въ 1846 г.— какъ я началь мыслить и разсуждать, я мыслю вслухт и готовъ былъ бы всегда печатать во всеуслышаніе всъ мои мысли и разсужденія. Душа моя покрыта прозрачною оболочкою, чрезъ которую каждый можетъ легко заглянуть во внутренность, и всю жизнь я прожиль въ стеклянном домю, безъ занавъсей"... Всъ

<sup>1)</sup> *М. Сухомминовъ*, н. с., 499—500. 2) *Н. Гастфрейндъ*, "Матеріалы для біографіи Ө. В. Булгарина", "Литер. Въстникъ", 1901, IV. 8) "Древняя и Новая Россія" 1876 г., I, 99.

внали, что на самомъ дѣлѣ было совсѣмъ не тавъ, что вслухъ Булгаринъ никогда не думалъ, а всегда нашептывалъ; что разсужденія и мысли свои писалъ "конфиденціально"; что душа его покрыта сѣтью человѣческихъ бѣдъ и страданій; что значительную часть своей жизни онъ прожилъ въ "мрачномъ" домѣ, гдѣ, кромъ оконныхъ занавѣсей, было всегда достаточно всякихъ таинственныхъ завѣсъ...





Pd

# М. В. ПИРОЖКОВЪ и К°

Спб., В. О., 2 л., д. 13 ("Литературная Книжная Лавка").

# издательство и книжный складъ

Книги, вышедшія въ теченіи послідняго місяца, указаны

### І. Литература, исторія и публицистика.

Собственныя изданія:

БОРОЗДИНЪ, А. К. Литературныя характеристики. Девятнадтретами. 1 р. 75 к.

Содержаніє: Главныя направленія русской литературы начала XIX стольтія.—Литературные и общественные взгляды Карамаина.— Романтивмъ.—Поэзія В. А. Жуковскаго.—Крыловъ и Грибоъдовъ.— Воспитательное значеніе поэзіи А. С. Пушкина.—А. С. Пушкинъ и поэзія дъйствительности.—Поэтъ «гражданской скорби» двадцатыхъ годовъ. — Критическія обозрѣнія А. А. Бестужева. — Журналистъ двадцатыхъ годовъ.—Поэзія М. Ю. Лермонтова.—Развитіе взглядовъ Гоголя на творчество. — Дельвигъ, Языковъ и Баратынскій. — Трудъ В. И. Семевскаго по исторіи крестьянскаго вопроса въ Россіи.

Мельхіоръ-де-ВОГЮЭ. Мяксимъ Горькій. Произведенія и личность писателя. Съ портретомъ. Переводъ А. Б. Ф. Спб. 1902 г. 25 к.

1'ОРИНЪ, Н. Основныя идеи произведеній Максима Горькаго. Съ портретомъ. Спб. 1902 г. 30 к.

ЗАХАРБИНЪ, И. Н. (Якунинъ). «Встръчи и воспоминанія». наго міра. Спб. 1903 г. 1 р. 75 к.

Содержаніє: Бълинскій и Лермонтовъ въ Чембаръ. — Поъвдка къ Шамилю въ Калугу. — Виновники польскаго возстанія 1863 года. — Эпизоды изъ времени этого возстанія. —Памяти В. В. Чуйко. — У графа Л. Н. Толстого. — Генералъ Шамиль и его равскавы объ отцъ. — Русскій театръ — прежде и теперь. —Памятная ночь подъ Рождество. — Сназка о Митяяхъ.

JEMKE. Мих. Думы журналиста. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

Очерки по исторіи русской ценвуры и журналистики XIX стольтія. Съ 19 портретами и 81 каррикатурою. Спб. 1904 г. 3 р.

Содержаніе: Эпоха обличительнаго жара. — Эпоха ценвурнаго террора. — Русское Bureau de la presse. — Өалдей Булгаринь.

Эпоха ценвурныхъ реформъ 1859 – 65 годовъ. Съ 5 портретами. Спб. 1904 г. 2 р.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

comprise of

МЕРЕЖКОВСКІЙ, Д. С. Л. Толстой и Достовекій. Т. І. Спб. 1903 г. 2 р. Т. ІІ. Спб. 1903 г. 3 р. Любовь сильнъе смерти. Итальянская но-

велла XV в. 2-е изд. Спб. 1904 г. 1 р. 25 к. Содержаніе: Наука Любви. — Микель-Анжело. — Св. Сатиръ.

Дафиисъ и Хлоя. Древне-греческая повъсть Лонгуса о любви пастушка и пастушки на островъ Лезбосъ. 2-ое изд. Сиб. 1904 г. 1 р. 25 к.

- ЯКИМОВЪ, Василій, авторъ книги «По слидами голода». Везъ хлъба насущнаго. Разсказы. Спб. 1904 г. 1 р.

Содержаніе: Неизбъжный процентъ. — Въ одинъ сочельникъ. — Безъ хлѣба насущнаго. — Мамку помянулъ. — Въ стогъ. — Долгъ. — «Желъзная голова». — Іуда. — Трупъ. — Идолы. — Съ больной совъстью,—«Артисты»,—«Скуки ради»,—Въ лътопись голоднаго года (На заброшенномъ хуторъ,—Съ хорошимъ хлъбомъ,—Антихристова помощь.— Безпокойное сердце,—Двъ нивы.—Въ дорогъ).

Изданія, пріобрытенныя полностію:

ЛАВРИНОВИЧЪ, Ю. Н. (Надеждинъ). Очерки французской общественности. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

Содержаніе: І. Журнализмъ и журналисты.— ІІ. Рабочіе союзы — III. Армія просвъщенія. — IV. Демократизація науки. — V. Заботы о «будущемъ человъчествъ».

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВЛО. Сборникъ. Сиб. 1902 г. 2 р. 25 к.

Содержаніе: Евг. Чириновъ. На дворъ во флигелъ. Бытовыя картины, поставленныя на московскихъ и петербургскихъ театрахъ. — Смиталецъ. Пъсни скитальца. Стихотворенія. — Евг. Тарле. Изъ исторіи обществовъдънія въ Россіи. — Тань. На красномъ камнъ. Повъсть. — А. М. Вербовъ. Стихотворенія — В. Богучарскій. Декабристъ-литераторъ Александръ Осиповичъ Корниловичъ. - В. Вересаевъ, На эстрадъ. Эскизъ. С. Булгановъ, Васнецовъ, Достоевскій, Вл. Соловьевъ и Толстой. Параалели.—А. Луньяновъ. Стихотооренія.—В. І. Дмитріева. Волки. Разсказъ.—Николай Бердяевъ. Къ философіи трагедіи. Моршов Метерлинкъ.—Вас. Ерусянинъ. П'явучая гитара. Разсказъ.—Галина. Стихотворенія,—Сниталецъ. Атаманъ. Разсказъ.—З. Н. Максимъ Горькій въ иностранной критикъ. —Танъ. Стихотвореніе, — Иванъ Новиновъ. Два очерка: 1) Къ жизни, 2) Ландыши. Иванъ Странникъ. Изъ на строеній современной французской литературы.—Вл. Муриновъ. Раз-сказъ.—Проф. Евг. Аничковъ. Вильямъ Моррисъ и его утопическій романъ.

ПЕЛЬТАНЪ, Камиллъ, депутатъ. Исторія Франціи отъ 1815 года до нашихъ дней. Иллюстрировано 7 рис. и 78 портретами. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

ЯКИМОВЪ, Василій. По следамъ голода (Изъ воспоминаній). Спб.

В. В. Василии. 1903 г. 1 р. Содержаніе: І. Начало конца. — ІІ. «Магазинъ разобрали». — ІІІ. «Свое средствіе». — ІV. Около цынги. — V. Въ голодающей деревнъ. — VI. На описи голодающихъ — VII. Предълъ скорби. — VIII. Въ кусочки. — IX. Воръ. — X. Поджогъ. — XI. Маленькіе страдальцы.—XII. «Лізнтяй мужикъ».—XIII. «Свиной кормъ».—XIV. На гужевой перевозкъ. — XV. На конскомъ участкъ. — XVI. За казен-иыми лошадями. — XVII. «Тоже нуждающіеся». — XVIII. Хорошіе

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

люди. — XIX. Хорошіе люди. — Самоотверженные. — XX. Хорошіе люди. — Первыя впечатлізнія. — XXI. Хорошіе люди. — «Изъ своихъ люди. — Первыя впечатажня. — АЛІ. коронне люди. — «Розь своих достатковь». — XXII. Хорошіе люди. — «Волонтерки голода». — XXIII. Хорошіе люди. — О. Фіалковскій. — XXIV. Хорошіе люди. — Вь хлѣбномъ амбаръ. — XXV. Хорошіе люди. — Когда миѣ не было стыдно. — XXVI. Хорошіе люди. — Двое яслей. — XXVII. Хорошіе люди. — Парадсксъ. — XXVIII. Равнодушные. — XXIX. «Акробаты благотворительности». — XXX. Безпокойныс. — Безпокойный земецъ. — XXXII. Безпокойные. — ХХХІІ. Безпокойные. XXXII. Безпокойные. — Докторъ Өерапонтовъ. — XXXII. Безпокой-яще. — «Скоропадентъ». — XXXIII. Безпокойные. — «Корреспонденты и турусты» — XXXIV. Приспособившіеся. — Около голоднаго коровая. — XXXV. Приспособившіеся. — Ревнитель народной нужды. — XXXVI. Приспособившіеся. — Паразиты. — XXXVII. Приспособившіеся. — Наразиты. — XXXVII. Приспособившіеся. — На всѣ руки. — XXXVIII. Заключеніе.

Усиленно рекомендуется журналомъ "Русское Богатство" (1902 r., XII).

Изданія, находящіяся полностію на складь:

АНДРЕЕВИЧЪ. Книга о Максимъ Горькомъ и А. П. Чеховъ. Сиб. 1900 г. 1 р. 50 к.

АНДРЕЕВСКІЙ, С. А. Литературные очерки (3-е дополненное изданіе «Литературных» чтеній»). Спб. 1902 г. 1 р. 50 к.

> Содержаніе: Поэзія Баратынскаго, - «Братья Карамазовы». - Всеволодъ Гаршинъ. — О Некрасовъ. — Лермонтовъ. — Ивъ мыслей о Львъ Толстомъ. — Тургеневъ. — Городъ Тургенева. — Гюи Де-Мопассанъ. — Книга Башкирцевой. — Къ столътію Грибоъдова. — Вырожденіе риомы. — Театръ молодого въка.

БОРХСЕНІУСЪ, Е. И. Представители реальнаго романа во Франціи въ XVII-мъ столетіи. Спб. 1889 г. 60 к.

ГАЛИНА, Г. Стихотворенія. Спб. 1902 г. 1 р.

ГИППІУСЪ, З. (Мережковская). Новые люди. Первая книга разсказовъ. Спб. 1896 г. 1 р. 50 к.

Содержаніе: Яблони цв'втуть. — Ближе къ природ'ь, — Богиня. — Простая жизнь. — Голубое небо. — Смиреніе. — Стихотворенія. — Месть. — Легенда. — Цыганка. — Время. — Совъсть. — Одинокій. — Миссъ Май.

Зеркала. Вторая книга разсказовъ. Спб. 1898 г. 1 р. 50 к. Содержаніе: Зеркала.—Візльма.—Живые и мертвые.—Родина.— Утро дней. — Луна. — Стихотворенія. — Златоцвътъ.

Третья книга разсказовъ. Спб. 1902 г. 2 р. Содержаніе: Сумерки духа.-Кабанъ.-Комета.- Слишкомъ ранніе. - Святая плоть. - Святая кровь.

atter store nappunalypun.

Company of

Med

**ТОЛЬДШТЕЙНЪ**, І. М., доцентъ Цюрихскаго Университета. Ста-тистика и ея значеніе для современ**маго общества.** Спб. 1904 г. 25 к.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платять.

ДЫМОВЪ, Захарія. (Псевдонимъ). Общество нормальныхъ людей. Положенія житейской философіи. Спб. 1903 г. 15 к.

Предметы: О цѣли жизни. — О свободѣ воли. — О привычкахъ. — О честности. — О свокорыстіи въ любви и дружбы. — О равноправности женщинъ съ мужчиною. — Просьбы и отказы. — Довѣріе. — За долженность. — Господинъ или рабъ своего слова. — Обманъ. — Вмѣшательство. — И проч.

КАНАДЪЕВЪ, И. Н. Очерки закавказской жизни. Томъ I. Спб.

КЕЧЕДЖИ-ШАПОВАЛОВЪ, М. В. Женское движение въ России и заграноцей.

Содержаніе: Введеніе.— Древній міръ.— Историческое развитіе женскаго движенія. — Америка. — Женское движеніе въ Англіи. — Скандинавскія женщины. — Германія. — Франція. — Италія. — Бельгія. — Женское движеніе въ Болгаріи. — Къ характеристикъ положеній женщины въ Испаніи. — Швейцарія. — Австро-Венгрія. — Новая Зеландія и Южная Австралія. — Женское движеніе на Востокъ. — Женское дъло въ Россіи.

движеніе на Востокъ. — Женское дѣло въ Россіи.

«Такъ какъ въ нашей литературѣ нѣтъ ни одного общаго очерка по женскому вопросу, то книга г. Кечеджи-Шаповалова представляеть несомнѣнно большой общественный интересъ: читатель найдетъ въ ней много любопытныхъ данныхъ о феминисткомъ движеніи въ Америкѣ, Европъ и Россіи... Къ книгъ приложенъ цѣнный библіографическій указатель...» («Курьеръ»).

«Въ этой книгъ собрано множество интересныхъ фактическихъ свъдъній по иностраннымъ и русскимъ источникамъ, отчасти въ видъ сырого матеріала, распредъленнаго въ извъстномъ порядкъ, по государствамъ.» («Въстн. Европы»).

**Міровой рынокъ.** Публичная лекція. 2-се изд. Спб. 1904 г. 25 к.

- КУЗНЕЦОВЪ, Н. И., Секретарь Воронежской Губернской Земской Управи. Систематическій сводъ указовъ Правительствующаго Сената, послёдовавшихъ по земскимъ дъламъ, 1866—1900 гг. Изданіе неофиціальное. Спб. 1902 г. 4 р.
- листъ, Францъ, проф. Преступленіе, какъ соціально-патологическое явленіе. Спб. 1904 г. 20 к.

Небольшая книжка талантливаго профессора берлинскаго университета содержить много интересных мыслей, которыя вначительно отклоняются отъ «проторенной дороги цеховой юриспруденціи»... Работу Листа мы рекомендуемъ самымъ широкимъ кругамъ публики». (Отзывъ «Съв. Куръера» о первомъ русск. переводъ).

МЕРЕЖКОВСКІЙ, Д. С. Въчные спутники. Портреты изъ всемірной литературы. Спб. 1897 г. 2 р.

Содержанів: Акрополь.— Дафнисъ и Хлоя.— Маркъ Аврелій.—
Плиній Младшій.— Кальдеронъ.— Сервантесъ.— Монтань. — Флоберъ.—Ибсенъ.— Достоевскій.—Гончаровъ.— Майковъ.— Пушкинъ.

OBOДOBCKIЙ, К. П. Три бесёды: І) О любви, ІІ) Въ чемъ состоитъ счастіе, ІІІ) О будущности міра. Спб. 1903 г. 30 к.

ПАППРИЦЪ, А. Общественныя и экономическія причины проетитуціи. Переводъ съ нъм. М. В. Кечеджи-Шаповалова, съ его предисловіемъ и примъчаніями. Спб. 1904 г 25 к.

Выписывающіе изъ. склада за пересылку не платять.

ПЕРЕТЦЪ, В. Н. Историко-литературныя изследованія и матеріалы. Томъ III. Изъ исторіи развитія русской поэзін XVIII в. Спо. 1902 г. 3 р. Томъ I и II распроданы. Малорусскія вирши и пъсни въ записяхъ XVI-XVIII вв. Спб. 1899 г. 1 р. 60 к.

**Матеріалы къ цеторік апокрифа и легенды.** І. Къ исторіи Громника. Спб. 1899 г. 1 р. **30** к. — ІІ. Къ исторіи Лунника. Спб. 1901 г. 1 р. **50** к.

Памятники русской драмы эпохи Петра Великаго. Спб. 1903 г. 3 р. 50 к.

### ПЕРЦОВЪ, П. П. Первый сборникъ. Спб. 1902 г. 1 р.

Содержаніе: Славянофильство.—Литература и театръ.—Путевые

Философскія теченія русской поэзіи. Избранныя стихотворенія и критическія статьи С. А. Андреевскаго Л. С. Мережковскаго, Б. В. Никольскаго, П. П. Перцова и Вл. С. Соловьява, Спб. 1896 г. 2 р.

Содержаніє: А. С. Пушкинъ.—Е. А. Баратынскій.—А. В. Кольцовъ.—М. Ю. Лермонтовъ.—В. П. Огаревъ.—Ө. И. Тютчевъ.—Гр. А. К. Толстой.—А. А. Фетъ.—Я. П. Полонскій.—А. Н. Майковъ.— А. Н. Апухтинъ.—Гр. А. А. Голенищевъ-Кутувовъ.

**ПЕРЦОВЫ,** П. и В. молодан поэвія. Сборникъ избранныхъ стихотвореній молодыхъ русскихъ поэтовъ. Спб. 1895 г. 1 р.

## ПОРОШИНЪ, Ив. Грезы о Счасть в. Спб. 1896 г. 1 р.

Содержаніе: Раздумье (вм'єсто предисловія). — Передъ грозой (повъсть). – Дъдушка Корнилій (этюдъ). – На взморьъ (этюдъ). -Первый шагъ (разсказъ).

Русалка. Спо. 1899 г. 1 р. 25 к.

Содержаніе: Темная ночь. — Роковая встрівча, — Русалка. — Смыслъ жизни. — Татарка. — Изъ записокъ случайнаго писателя. — Въ горахъ Кавказа. – Въщіе сны. – Въ Крещенскую ночь. – Недоконченный романъ.

РАТГЕНЪ, К., проф. Возрождение Японіи. Переводъ съ нѣм. Н. Н. Е. Спб. 1903 г. 20 к.

### РОЗАНОВЪ, В. В. Литературные очерки. Спб. 1899 г. 1 р.

Содержаніе: Старое и новое. —Литературная личность Н. Н. Стр хова — Три момента въ развитіи русской критики. — Позднія фазы славянофильства: 1) Н. Я. Данилевскій и 2) К. Н. Леонтьевъ. — Катковъ, какъ «государственный человъкъ». — Литературно-общественный кризисъ.—«Вѣчно-печальная дуэль» (М. Ю. Лермонтовъ). — 50 лѣтъ вліянія (юбилей В. Г. Бѣлинскаго). — Съ юга. — Замѣтки о Польшѣ. — О писателяхъ и писательствъ (вамътки и наброски).—Памяти усопшихъ: 1) О. И. Каблица (Юзова), 2) Ю. Н. Говорухи-Отрока, 3) Н. Н. Страхова, 4) Ө. Э. Шиерка, 5) Я. П. Полонскаго.

Грир**ода и исторія.** Сборникъ статей. Спб. 1900 г. 1 р.

Содержание: Вопросъ о происхождении организмовъ. — Теорія Чарльза Дарьина, объясняемая изъ личности ея автора. — Красота въ природѣ и ея смыслъ. — Часть и цълое. — О чудесномъ въ мірѣ. — Что иногда значить «научно объяснить» явленіе?—Философскія вліянія въ русскомъ обществъ. -- Смѣна міровозэрѣній. -- Двѣ философіи (критическая вамътка). – Замътки объ исторіи: 1) о государствъ вь древнемъ и новомъ міръ, 2) объ эпохахъ русской исторіи. — Книга особенно замѣчательной судьбы.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

Mid

mappinarypun.

РОЗАНОВЪ, В. В. Религія ви культура. Сборникъ статей. Изданіе 2-е.

Спб. 1901 г. 1 р. 20 к.

Содержиніе: Мѣсто христіанства въ исторіи.—Психологія русскаго раскола.—Черта характера древней Руси.—Культурная хроника русскаго общества и литературы за XIX вѣкъ.—О студенческихъ безпорядкахъ. — Женское образовательное движеніе 60-хъ годовъ. — Франко-русскія впечатлънія. — Демократизація живописи. — Гдъ истинный источникъ «борьбы вѣка»?—О символистахъ и декадентахъ — Теперь и прежде.—Христіанство пассивно или активно?—Кроткій де-монизмъ. — Съмя и жизнь. — Смыслъ аскетизма. — Женщина передъ великою задачею. — Нъчто изъ съдой древности. — Эмбріоны. — Библіографія.

Сумерки просвъщенія. Сборникъ статей по вопросамъ образованія. Спб 1899 г. 1 р.

Содержание: Сумерки просвъщенія. Три главных в принципа обравованія. - Афоризмы и наблюденія. - Педагогическія трафаретки о гимнавической реформъ 70-хъ годовъ. — Представленіе о Россіи въ годы учебной реформы. — Городъ и школа. — Семья какъ истинная школа. — Границы закона. — Безпочвенность русской школы. — Два типа образованія. - Библіографія.

соколовъ, н. м. Объ идеяхъ и идеалахъ русской интеллигенціи. Спб. 1904 г. 2 р

> Содержаніе: О культур'в и самобытности. — Похороны славянофильства. — О русской національной традиціи. — О русской церковной традиціи. — Интеллигенція и сектанство. — Интеллигенція и церковь. — Золотые сны о волотомъ въкъ.

> > Второй сборникъ стихотвореній. Сиб. 1904 r. 1 p.

> > Русскіе святые и русская интеллигенція. Опытъ сравнительной характеристики. Спб. 1904 г. 50 к.

Посмертный сборникъ. Разсказы, стихи, путе-СОЛОВЬЕВЪ, В. Н. вые очерки. Съ портретомъ автора и факсимиле-Спб. 1901 г. **1** р.

СОЛОГУВЪ, Ө. Стихи. Книга первая. Спб. 1896 г. 50 к.

Тъни. Разсказы и стихи. Спб. 1896 г. 1 р.

Содержание: Червякъ. - Тъпи. - Къ звъздамъ. - Стихи (книга вторал).

СОРЕЛЬ, Ж. Соціальное значеніе пекусства. Переводъ съ франц. подъ ред. М. Н. Ефремовой. Спб. 1903 г. 25 к.

«Сорель посвятиль небольшую, но серьезную работу вопросу объ отношении искусства къ жизни. Интересной частью изслъдованія автора являются его выводы о будущемъ искусства»...

(Отзыва журн. «Научное обозръние» о французскома издании).

ТЪЕРРИ, Ж. Маска (Поклонники Ивиды). Романъ въ 3 ч. Переводъ съ франц. А. Л. Коморской съ предисл. Ив. Порошина. Спб. 1900 г. 1 р.

**ПЕРЕТЕЛИ**, Е. Елена Іоанновна, великая княгиня литовская, русская, королева польская. Спб. 1898 г. 1 р. 50 к. Рек. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундамент. и учениче-

скихъ библ. всъхъ среднихъ уч. заведеній и одобрена для учительродныхъ читаленъ и библіотекъ.

ШЕСТАКОВЪ, Д. П. Стихотворенія. Спб. 1900 г. 1 р.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

#### Философія.

Собственныя изданія:

ДЖЕМСЪ, Уилльямъ. Зависимость въры отъ воли и другіе опыты популярной философіи. Перев. съ англійскаго

С. И. Церетели, Спб. 1904 г. 1 р. 75 к.

Содержаніе: Зависимость въры отъ воли — Стоитъ ли жить? — Чувство раціональности. — Рефлекторные акты и теизмъ. — Детерминизмъ и связанная съ нимъ дилемма, — Философъ-моралистъ и моральная жизнь. — Великіе люди и среда. — Значеніе индивидуумовъ. — О нѣкоторыхъ гегелизмахъ. — Труды Общества для Психическихъ Изысканій.

HOMЪ, Давидъ.

Церетели. Спб. 1902 г. 1 р.

Изслъдованіе человъческого разумънія. (An Inquiry concerning human understanding). Пер. съ англ. С. И

Изданія, находящіяся полностію на склади:

ТАННЕРИ, П. Первые шаги древне-греческой науки. Пер. съ фр., съ предисловіемъ проф. А. И. Введенскаго и съ переводомъ сохранившихся отрывковъ изъ сочиненій греческихъ философовъ до Платона. Спб. 1902 г. 2 р.

Допущено Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъщенія въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебнымъ Комитетомъ при

Св. Спиодъ въ духовныя семинаріи.

### Математическія науки.

Собственныя изданія:

**БЕРТРАНЪ**, Ж. Алгебра, въ перевод М. В. Пирожкова. Часть І. Спб. 1899 г. **3** р.

Часть II. (Высшая Алгебра). Спб. 1901 г. 2 р. Содержаніє: Глава І. Допонненіе нь элементарной алгебр (ряды, сочетанія и биномъ Ньютона; о логариемахъ; повърка алгебраическихъ формуль; метолъ неопредъленныхъ коэффиціентовъ). — Глава II. Теорія производныхъ (производныя отъ явныхъ функцій съ одною перемѣнною; изученіе функцій при помощи производныхъ; ряды для вычисленія логариемовъ и числа т). — Глава III. Общая теорія уравненій (основные принципы численныхъ уравненій какой-угодно степени; теорема Декарта; теорема Ролля; теорія равныхъ корней; соизмѣримые корни; теорема Штурма). —Глава IV. Конечныя разности (обозначенія и основныя формулы; интерполированіе; тененіе численныхъ уравненій; рѣшеніе травсцендентныхъ уравненій). — Прилоненіе (разложеніе раціональныхъ дробей на простѣйшія; мнимыя выраженія; рѣшеніе уравненій 3-ей степени; рѣшеніе системы двухъ уравненій 2-й степени съ двумя неизвѣстными; нъторыя замѣчательныя преобразованія; о рѣшеніи уравненій первой степени; непрерывныя дроби; методъ исключенія Безу и Эйлера).

Одобрены **Ученымъ Комитетомъ** Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библіотекъ всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній Мин. и для ученич. библіотекъ старшаго возраста мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ; рекомендовано **Главнымъ Управленіемъ** военно-учебныхъ заведеній для фундаментальныхъ библіотекъ ка-

детскихъ корпусовъ.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

7

ов торгретами и в! каррикатурой.

e Miles

БЕРТРАНЪ, Ж. Арнометика, въ переводъ М. В. Пирожкова. Спб. 1901 г. 2 р.

ПИРОЖКОВЪ, М. В. Ариометика прраціональныхъ чиселъ. Спб 1898 г**. 1 р. 50** к.

Дополнительныя статьи по Алгебръ. Курсъ 7-го и 8-го классовъ гимназій. Пособіе для готовящихся въ высшія технич. учебныя заведенія. Спб. 1900 г. 75 к Содержаніе: Теорія соединеній, биномъ Ньютона. непрерывныя

дроси, неопредъленныя уравненія первой степени съ двумя неизвъстными, несоизмъримыя (ирраціональныя) числа, задачи. Одобрено **Ученымъ Комитетомъ** Министерства Народнаго

Просвъщенія для фундаментальныхъ библіотекъ всъхъ среднихъ учебныхъ заведеній Министерства Народнаго Просвъщенія и для ученическихъ библіотекъ старшаго возраста мужскихъ гимназій и реальныхъ училищъ; рекомендовано Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ зіведеній для фундаментальныхъ библіотекъ кадетскихъ корпусовъ.

ПИРОЖКОВЪ, М. В. Сборникъ задачъ для вступительныхъ экзаменовъ въ высшія техническія учебныя заведенія. Пособіе для гг. экзаменаторовъ. Спб. 1903 г. 1 р. 50 к.

СЕРРЕ (Ј.-А.). Прямолинейная тригонометрія, въ переводѣ М. В. Пирожкова. Спб. 1902 г. 60 к. Допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ каче-

ствъ руководства для средн. учебн. завед. Мин. Нар. Просв.

СЕРРЕ (J.-А.). Сферическая тригопометрія, въ переводъ М. В. Пирожжова. Спб. 1902 г. 40 к. Допущено Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго

Просвъщенія въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній.

Изданія, импющіяся полностію на складь:

ИВАНОВЪ, А. А., д-ръ астрономіи и геодезіи. Вращательное движеніс вемли. Спб. 1895 г. 75 к.

Николаевская Главная Астрономическая Обсерваторія въ Пулковъ. Спб. 1901 г. 50 к. Одобрено **Ученымъ Комитетомъ** Мин. Нар. Просв. для уче-

ническихъ библіотекъ гимназій и реальныхъ училищъ.

Теорія прецессіи. Спб. 1899 г. 1 р. 50 к.

ПЕТЕРСЕНЪ. Ю. методы и теорін для різшенія геометрических вадачь на построеніе. Перевель Ө. П. Крутиковъ. Москва. 1892 г. 70 к.

СЫЧЕНКОВЪ, Я., преподаватель Орловскаго реальнаго училища. Двт. етатъи изъ алгебры въ новомъ изложении. Орелъ. 1900 г. 50 к.

Содержаніе: І-ая статья: Новая формула для неизвъстнаго кубическаго уравненія общаго вида, дающая всегда дъйствительный корень уравненія. — **ІІ-ая статья**: Первый и второй предълы опибки въ подходящей дроби.

Допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ ученическія старшаго возраста библіотеки.

ЧЕБЫШЕВЪ, П. Л. Теорія сравненій. Спб. 1901 г. 2 р. 3-е изда-ніе. Изданіе. О-ва вспомощ. студентамъ Спб. Университета. Настоящее изданіе исправлено противъ прежняго академикомъ А. Марковымъ, при чемъ особенное вниманіе было обращено на таблицы. Книга отпечатана въ типографіи Имп. Акад. Наукъ и на отличной бумагъ.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

### Естественныя науки.

Изданія, находящіяся полностію на склади:

БЕРКОСЪ, П. А. Медицинская зоологія. Составлена по лекціямъ проф. Н. А. Холодновскаго. 2-ое изд. Спб. 1904 г. 2 р. 50 к.

Практическая зоотомія: Вып. 1-й. Лягушка. Спб. 1899 г. 50 к. Вып. 2-й. Рачной Ракъ. 2-е изд. Спб. 1904 г. 30 к. Вын. 3-й. Окунь и Щука. Спб. 1899 г. 40 к. Вып. 4-й. Беззубка. Спб. 1901 г. 30 к.

Допущены Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ ученич., старшаго возраста, библіотеки муж. средн. учебн. завед

ИНГЕНИЦКІЙ, И. Заграничные наброски. (По музеямъ и дабораторіямъ Западной Европы). Спб. 1898 г. 50 к.

Сэръ Джонъ ЛЭББОКЪ. Шесть главъ популярной естественной исторіи. Съ 90 рисунками. Приспособлены с тужить книгой для чтенія въ народныхъ и среднихъ школахъ. Сиб. 1902 г. 60 к., въ изящн. пер. 95 к.

Допушено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебн. вавед. и въ безплатныя народныя читальни и библютеки.

МЕТЕРЛИНКЪ, М. Живнь ичелъ. Пер. съ фр. К. М. Зиновьевой и Э. В. Яколевой. Спб. 1902 г. 80 к.

МОРГАНЪ, Ллойдъ. Изъ міра животныхъ. Съ 53 рис. художника В. Рау. Пер. съ англ. подъ ред. П. Беркоса. Спб.

1903 г. 1 р. 50 к., въ изящн. пер. 1 р. 90 к. Допушено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ уче-пическія библ. всъхъ учебн. завед. Министерства, какъ среднихъ, такъ и низшихъ, а равно и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.

#### Техническія книги.

Изданія, находящіяся полностію на складь:

ПРОКУДИНТ-ГОРСКІЙ, С. М. изо-хроматическая съемка морами. Съ указаніемъ изготовленія чувствительныхъ къ цвѣтамъ пластинъ (Изо-пластинъ). Семь отдѣльныхъ таблицъ-рисунковъ внѣ текста. Спб. 1903 г. 80 к.

#### Учебники.

Собственн ля изданія:

WEYERT, J. (BEHEPTB, M.). Deutsches Lesebuch für die obersten Klassen der russischen Mittelschulen. Abtheil. I u. II. Preis des Hestes von 8-10 Druckbogen 35 Kop. 1902 г. — **Иъмецкия книга для чтенія** для старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ч Іи ІІ. Спб. Ц. каждой части **35** к. часть І. Статьи по исторіи. Часть ІІ, Статьи по естествознанію. Допущены Ученымъ Комитетомъ Мянистерства Народнаго

Просвъщенія въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки. Учебнымъ Отдъломъ Мин. Финансовъ І-я часть одобрена. какъ классное руководство для коммерческихъ учебныхъ заведеній, а II-я часть рекомендована для пріобрътенія въ ученич. библіотеки и для класснаго и домашняго чтенія учениковъ старшихъ классовъ тъхъ же учебн. заведеній.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

портретами и от каррикатурой.

Изданія, находящіяся полностію на складь:

КРУТИКОВЪ, О. П. Пособіе для полнаго рѣшенія геометричеекихъ вадачъ на построеніе, помѣщенныхъ въ пріемной программѣ Инст. Инж. Путей Сообщ Спб. 1899 г. 1 р.

ТИВАСЪ, З. (Z. Т.). Tableau général d'orthographe d'usage. — Правила французскаго правописанія. Спб. 1897 г. 30 к.
Одобрена Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. для ученическихъ, средняго и старшаго возраста, библіотекъ средн. учебн. вавед, мужскихъ и женскихъ.

### Дътскія книги.

Собственныя изданія:

№ 1. ГАЛИНА, Г. Сахарный приндъ и пряничная принцесса. Сказка для маленькихъ дѣтей. Спб. 1904 г. 1 р. 25 к. Роскошно-иллюстрирован. изданіе.

№ 2. Сказки. Спб. 1904 г. 2 р. 25 к. Роскошно-иллюстрированное изданіе.

> Содержаніє: Кто онъ?—Вербный чертикъ.—Красное яичко.— Какъ фея познакомилась съ человъкомъ.—Розовыя очки.—Упавшая ввъздочка. — Иванущка—золотое сердце. — Какъ лягушенокъ путешествовалъ.—Исторія одного блина.—Снъжный человъкъ.—Леви и Милка. — Васькина елка. — Три сестры. — Злая ръдька. — Каменная баба.—Голубой огонекъ.

- № 3. МАЛО, Гекторъ. Приключенія Ромена Кальбри. Переводъ съ франц. Е. И. Борхсеніусъ. Со многими иллюстраціями. Спб. 1904 г. 1 р. 50 к.
- № 4. М-те ЛЕ-РУА, Фердинандъ—Сынъ адмирала. Перев. съ французскаго Е. А. Пелль. Со многими иллюстраціями. Спб. 1904 г. 1 р. 50 к.

Изданія, пріобрътенныя полностію:

### ПОЗНЯКОВЪ, Н. И. Разскавы (Для школь и народа).

1) Вѣсть.—Суета. Спб. 1902 г. **5** к. 2) Двѣ милостыни. Спб. 1902 г. **5** к. 3) Заломъ. Спб. 1902 г. **5** к. 4) На бѣдность. Спб. 1902 г. **5** к. 8) Револьверъ. Спб. 1902 г. **5** к.

Допущены Особымъ Отдъломъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвъщенія въ безплатн. народн. читальни и библіотеки

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

### Роскошныя изданія Э. Гранстрема для дътей и юнощества.

🖘 Въ роскошныхъ переплетахъ съ золотыми обрѣзами: «🖇

Калевала, финская народная эпопея. Передаль Э. Гранстремъ. Съ 40 Калевала, финская народная эпонея. Передаль О. Гранстрем в. Ов 40 рисунками. Цёна 2 р. 50 к., безъ переплета 2 р. Олобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещенія для ученическихъ старшаго вовраста библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, городскихъ училищь и безплатныхъ читаленъ. Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскато Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи одобрена для ученическихъ библіотекъ средняго и старшаго воврастовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Сказочный островъ Ципанту. А. Морат мана. Съ нём. Э. Гранстремъ. Схаларскращь карт, по акварелямъ В. Крюкова и 68 рис. Цёна 2 р. 50 к.

Съ 4 раскраш. карт. по акварелямъ В. Крюкова и 68 рис. Цъна 2 р. 50 к. Ради золота. Буры и англичане въ южной Африкъ. Ж. Ле-Фога. Съ 4 раскрашенными картинками по акварелямъ В. Крюкова и 40 рисунками. Цъна 2 р. 25 к.

Забытые разсказы пѣвда, шута и странника, соч. Аскоттъ Р. Гоопъ. Съ англійскаго М. Гранстремъ. Съ 100 рисунками. Цѣна 2 р.

Вареоломеевская ночь. Историческій разсказъ А. Гвити. Съ англійскаго М. Гранстремъ. Съ 63 рисунками. Цѣна 2 руб. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъщенія допущена въ безплатныя

Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Импираторскаго Величества Канцеляріи по учрежденнямъ Императрицы Маріи допущена въ ученическія библіотеки старшаго и средняго возрастовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Крошка Ася. Разсказъ для дътей младшаго возраста. Составилъ по Франэ

Э. Гранстремъ Съ 47 рисунками. Цена 2 р. 50 к. Любочкины отчего и оттого! Составилъ но Э. Дебо и другимъ Э. Гран-

стремъ. Съ 69 рисунками, Цена 2 р. 50 к. Ученымъ Комитетомъ Министерства Нар. Просв. допущена въ безплатныя читальни. Пылающій островь. Разсказъ изъ последнихъ событій на Кубе. Л. Бус-

сенаръ. Съ французскаго М. Гранстрвмъ. Съ 28 рис. Цъна 2 руб. Маленькія школьницы пяти частей свъта. Разсказы для дътей мла мленькія школьницы няти частей свъта. Разсказы для дътей млад-шаго возраста Е. Бертье, одобренные Французской Академіей. Съ французскато М. Гранстремъ. Съ 93 рисунками. Цѣна 2 руб. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъщенія допущена для учениче-скихъ младшаго возраста баблютекъ средняхъ учебныхъ заведеній, городскихъ учи-двиць и безилатныхъ читаленъ.

мъ мудрыхъ школяровъ. Разсказы для дѣтей средняго возраста А. Гоопъ. Съ англійскато М. Гранстремъ. Съ 88 расунками. Цѣна 2 руб.

Семь мудрыхъ школяровъ. Въ странъ чудосъ. Сцены изъ жизни и природы Индіи. Разсказъ для дътей средняго возраста, Л. Русселэ. М. Гранстремъ. 2 изд. съ 4 раскращ. карт по аквэрслямъ В. Крюкова и съ 64 рис. Цъна 2 руб. 25 к. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народн. Просв. допущена въ безплатния читальни.

Цари морей. Открытіе Америки норманнами въ 1000 г. Разсказъ для

Цари морей. Открытіе Америки норманнами въ 1000 г. Разсказъ для дѣтей средняго возраста. Составилъ но Нейкомму и исландскимъ сагамъ Э. Гранствемъ. Съ 25 рисунками. Цѣна 2 руб.
 Живчикъ. Разсказъ для дѣтей средняго возраста Г. Мвнвиль-Феннъ. Съ англійск, М. Гранстремъ. Съ 20 рисунками. Цѣна 2 руб. Учебнымъ Комятетомъ Собственной Его Императорскато Величества Канцелирія по учрежденіямъ Императрицы Марін одобрена для ученическихъ бабліотекъ младшихъ классовъ средняхъ учебныхъ ваведеній.
 Исторія одного маленькаго человѣка. Разсказъ для дѣтей средняго возраста М. Р. Гальтъ, одобренный Французской Академіей. Пере водъ М. Гранстрямъ. Изданіс третье, съ 4 раскрашенными картинками по акварелямъ В. Крюкова и 86 рисунками. Цѣна 2 р. 25 к.
 Маленькій мидліонеръ. Разсказъ для дѣтей младшаго возраста М. Ливингстонъ-Моо ди. М. Гранстремъ 2 изд., съ 45 рис. Цѣна 2 руб. Ученьмъ Комитетомъ Мянистерства Народнаго Просъфценія допущена въ ученическій бабліотеки младшаго и средвяго возраста средняхъ учебныхъ ваведеній камъ мужскихъ, такъ и женскихъ.
 Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи допущена въ ученическія бябліотеки младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ ваведеній.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

岗

0

K

0 H

H 0

H 80 H

> 20 낻

p

8 Ħ

in a or vahhnkarabon.

Въ парствъ черныхъ. Сцены изъ жизни и природы средней Африки. Разсказъ для дътей средняго возраста Г. Стенли. Съ англискаго М. Гранстремъ. Изданіе второе. Съ 50 рисунками. Цівна 2 руб. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народняго Просвъщенія допущена въ ученическія библіотеки средняго и старшяго возраста средняхъ, учебныхъ учебныхъ мужскихъ, такъ и женскихъ, а равно и въ народным читальни.

Дѣдушкина внучка. Разсказъ для дътей средняго возраста Ж. Коломвъ, одобренный Французской Академіей. Переводъ М. Гранстремъ. Изда-

ніе второе. Съ 98 рисунками. Ц вна 2 руб.

Д Ъ.

Š

r p

H 8

썯

Ħ

Ħ

T C A

2

**>** 

Ħ

H 0

봄

O. R.

Ы

Маленькій разнощикъ. Разсказъ для дітей средняго возраста А. Жвнневрэ, одобренный Французской Академіей. Переводъ М. Гранстремъ. Изданіе второе, Съ 26 рисунками. Ціна 2 руб.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвъщенія допущена въ ученическін библіотеки младшаго и средниго вобраста среднихъ учебныхъ заведеній какъ мужскихъ, такъ и желекихъ.

Елена-Робинзонь. Приключенія одной дівочки на необитаемомъ островь. Составиль по Дв-Фов и Меллину Э. Гранстремъ. Оъ 73 рисунками В. Табурина, В. Крюкова и лр. Изданіе второе Ціна 2 р. 50 к. Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорискаго Величества Канцелярія по учрежденіямъ Императрицы Марія одобрена для ученическихъ библіотекъ младшихъ п среднихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Въ дебряхъ сѣвера. Приключенія волка, мелатдя и лисицы. Составилъ по финскимъ народнымъ сказкамъ Э. Гранстрвмъ. Для младшаго возраста. Изданіе третье. Съ 21 рисункомъ. Цѣна 1 р. 50 к.

Въ льсахъ Флориды. Приключенія трехъ мальчиковъ и одной дъвочки Составлено по Бэрингъ-Гульду и Брюнэ М. Гранстремъ. Изданіе 2-е. Съ 23 рис. Цъна 2 руб.

Стольтіе открытій въ біографіяхъ замѣчательныхъ мореплавателей и завоевателей XV и XVI вѣковъ. Составиль по проф. Шстту и друг. Э. Гранстремъ. Съ 71 рисункомъ и картою путешествій. Цѣна 2 руб. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнато Просвъщенія одобрена для ученическихъ старшато и среднято возраста библіотекъ средняхъ учебныхъ ваведеній.

Сказки проф. 3. Топеліуса. Переводъ съ шведскаго М. Гранстремъ. Изданіе четвертое, дополненное, съ 24 рисунками. Цѣна 2 руб.

Два героя І. Въ Новомъ Свътъ.—II. Завсеваніе Мексики. Составиль по Фальквенгорсту Э. Гранстремъ. Съ 15 рисуп. Изд. 2-ос. Цъна 2 руб.

#### → « ○ О Въ переплетахъ безъ золотыхъ обрѣзовъ: ○ ○ □

Всемірные світочи. Разсказы изъ жизни всликихъ людей Шиллеръ и Гёте. Цівна 2 руб.

Вдоль полярных окраинт Россіи. Путешествіе Норденшельда вокругъ Европы и Азіи нъ 1878—1880 гг. Составилъ Э. Гранстремъ. Изданіе четвертое. Съ картою и 65 рисунками. Ціна і р. 50 к. Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвещенія одобрена для ученаческихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ азведеній.

Снѣжный король. Сцены изъ тридцатильтней войны, По Шиллеру, Лодвроку и Старвеку. Заимствоваль съ шведскаго Э. Гганстремъ. Изданіе второе. Съ 45 рисунками, Ц'ына 2 руб.

Синее знамя. Историческій разскавъ временъ нашествія монголовъ. Заимствовано съ французскаго М. Гранстремъ. Изданіе второе. Съ 65 рисунками и картою походовъ Чингисхана. Цівна 2 руб.

Отечественные героическіе разсказы. Сост. К. Абаза. Съ рисунками, клртами и планами. Ціта 2 руб. вт. переплеті; въ бумажкі г р. 50 к.

Героическіе разоказы. Народы Востока и Запада. Составиль К. Абаза. Съ рисунками, картами и планами. Цъна 2 руб. въ переплетъ; въ бумажкъ 1 р. 50 к.

4 ...

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

# Издательство и книжный складъ М. В. ПИРОЖКОВА

(Спб., Вас. Остр., 2 лин., 13).

# Имътся на складъ изданія

### ВЯТСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА:

### Литература, исторія и публицистика.

**БАРАНОВЪ**, А. Разсказы. 1896 г. 1 р.

БЛИНОВЪ, Н. Н. Батюшка въ селъ. 1899 г. 5 к.

Свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ! Драматическій эскизъ въ 5 сценахъ. 1888 г. 15 к.

ВОДОВОЗОВЪ, В. И. Одиссей. Разскавъ. 1901 г. 5 к.

ТОГОЛЬ, Н. В. Избранныя сочиненія. 3 тт. 1902 г. Ц. ва всѣ 3 тт. 1 р. 50 к.

- Вечеръ наканунъ Ивана Купала. Повъсть. Илл. изд. съ 7 рис. 1902 г. 5 к.
- " Женитьба. Комедія въ 2 дёйствіяхъ. 1902 г. 10 к.
- " Майская ночь. Повъсть. Илл. изд. съ 5 рис. 1902 г. 7 к.
- " Пропавшая грамота. Илл. изд. съ 6 рис. 1902 г. 5 к.
- р Ревизоръ. Комедія въ 5 дъйствіяхъ. 1902 г. 12 к.
- " Сорочинская ярмарка. Илл. изд. 1902 г. 7 к.
- " Страшная месть. Повъсть. Илл. изд. съ 12 рис. 1902 г. 10 к.
  - Тариеъ Бульба. Повъсть. Илл. изд. съ 9 рис. 1902 г. 18 к.

ГОЛУБЕВЪ, П. А. Вятское Земство среди другихъ вемствъ Россіи. Краткій историко-статистическій очеркъ культурной дъятельности Вятскаго Земства въ связи съ дъятельностью всъхъ русскихъ земствъ. 1901 г. 50 к.

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ. Сборники избранныхъ стихотвореній русскихъ поэтовъ. 5-й выпускъ. 1902 г. 10 к. ЗАГОСКИНЪ, М. Н. Юрій Милославскій. Истор. романъ. 1902 г. 40 к.

ЛЕНЦЕВИЧЪ, Ал. Стихотворенія. 1898 г. 1 р.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платять.

Ы

land

### ЛЕРМОНТОВЪ, М. Ю. Избранныя сочиненія. 1901 г. 50 к

Бояринъ Орша, Позма. 1900 г. 4 к.

**Бэла.** Разсказъ. 2-е изд. 1900 г. **5** к.

Демонъ. Поэма. 1900 г. 4 к.

Избранныя стихотворенія, 2-е изд. 1901 г. 5 к.

**Мцыри**. Поэма. 2-е изд. 1900 г. **3** қ.

, Пѣсня про купца Калашникова. Поэма. 1900 г. 3 к. Допущены въ народныя библіотски-читальни и въ библіотски народныхъ училищъ. 1901 г. 50 к.

ЛУППОВЪ, П. Христіанство у вотяковъ со времени первыхъ историческихъ извъстій о нихъ до XIX в. 2-е изд., испр. и дополн. 1901 г. 2 р. 50 к.

НЕКРАСОВА, Е. Народныя кинги для чтенія въ ихъ 25-ти лѣтней борьбѣ съ лубочными изданіями. 1902 г. 40 к.

ОСТРОГОРСКІЙ, В. П. Николай Васильевичь Гоголь. Литературно-біографическій очеркъ. 1902 г. 8 к.

СТАНЮКОВИЧЪ, К. Васька. Разсказъ. 1901 г. 8 к.

Пропавщій матросъ. Разсказъ. 1901 г. 5 к.

Допущены **Учен. Ком. Мин.** Нар. Просв. въ народныя библіотеки-читальни и въ библіотеки народныхъ учелищъ.

На каменьяхъ. Разсказъ. 1901 г. 5 к. Допущено Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. въ народныя библютеки-читальни, въ библютеки низшихъ училищъ и для народныхъ

ШЕВЧЕНКО, Т. Г. Мотивы порвін. Переводы «Кобзаря» С. П. Дремцова. Илл. изд., 1-й выпускъ. 1902 г. 45 к.

### Учебники и другія педагогическія книги.

ГУСЕВЪ, Н. Объ устройствъ народныхъ чтеній съ туманными картинами и безъ нихъ (Краткое руководство). 1901 г. 5 к.

ЛЕВЕДЕВЪ, А. И. Дътская и народная литература. 1-й выпускъ. Книги для дътей младиаго и средняго возраста (Отъ 7-ми до 14-ти лътъ). 2-е дополненное изд. 1902 г. 50 к.

Допущена Особымъ Отдъломъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Просв. въ учительскія библіотеки низникъ училищъ.

МЕНЬШИКОВЪ, А. Н. Какъ устранвать праздники древонасажденія въ школахъ сельскихъ, деревенскихъ и городскихъ. 2-е изд., 1902 г. 25 к.

Допущено Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв. въ учительскія библіотеки низшихъ училищъ и въ народныя библіотекичитальни.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платять.

ПОПОВЪ, Н., прот. Священная исторія Ветхаго Завъта. 15-е изд., 1900 г. 45 к.

Священная исторія Новаго Завъта. 14-е изд., 1900 г. 45 к.

Начальное наставленіе въ Законъ Божіемъ. 8-е изд., 1900 г. 30 к.

Допущены **Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв.,** какъ учебныя руководства, въ среднія учебныя заведенія.

### Медицина и сельское хозяйство.

БРАТЧИКОВЪ, И. Л. Холощеніе (кастрація) жеребцовъ, быковъ, барановъ и вепрей. Съ 11 рис.

Опредъленіе возраста у лошади, 1901 г. 3 к.

Какъ осматривать лошадей при покупкъ. 1901 г. 3 к.

ВИШНЕВСКІЙ, С. М. О пищъ. 1901 г. 10 к.

О приличивыхъ и заразныхъ болёвняхъ.

1901 г. 6 к.

ГОРНОСТАЕВЪ, Д. Приготовление извести и обыкновеннаго известковаго раствора. 1901 г. 4 к.

ГОРНОСТАЕВЪ, Д. З. И ШКЛЯЕВЪ, А. Н. Кирпичное производство. 3-е изд., 1901 г. 6 к.

ГОРНОСТАЕВЪ, Д., ШКЛЯЕВЪ, Ал. и МАКСИМО-ВИЧЪ. Краткое руководство къ возведенію кирпичныхъ крестьянскихъ строеній. 1898 г. 7 к.

ГОРНОСТАЕВЪ, О. и ДРЕМЦОВЪ, С. П. Весъды о вредмыхъ. Съ 24 рис., 1901 г. 7 к.

ДРЕМЦОВЪ, С. П. Беседы объ улучшенін луговъ и посёвё травъ.

ЖИРНОВЪ, О. М. Какъ дълать череницу и какъ покрывать ею крыши. 1901 г. 6 к.

ИВАНОВСКІЙ, А. В. худая бользнь. Представленное на конкурсъ, удостоено Медицинскимъ Совътомъ Мин. Вн. Дълъ преміи въ 1000 руб., 2-е испр. изд., 1900 г. 6 к.

КРАСНОПЕРОВЪ, С. К. Правильный уходъ за пчелами. 1902 г.

Приготовленіе искусственной гявадовой вощины. 1902 г. 5 к.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

15

№ 2.

Ы

land

### ЛИМАНОВЪ, И. Въ помощь сельскинъ жителямъ.

- № 1. Кақъ льчить вздугіе живота у коровы. Казань. 1900 г.
- № 2. Какъ лѣчить лощадь, которая плохо ѣстъ. Казань. 1900 г. 5 к.
- № 3. Что такое заразная бользнь. Казань, 1900 г. 5 к.
- № 4. Какъ лѣчить поносъ у телятъ. Казань. 1900 г. 5 к.
- № 5. Какъ помочь лошади, которая валяется. Казань. 1900 г.
- № 6. Какъ лъчить кашель и насморкъ у лошади. Казань. 1900 г.
- № 7. О лъченіи чесотки у домашнихъ животныхъ. Казань. 1900 г. 5 к.
- № 8. Какъ лѣчить нарывы и опухоли. Казань, 1900 г. 5 к.

ПРАЗДНИКОВЪ, А. Дурная бользив. 1900 г. 5 к.

### Печатаются:

БОРОЗДИНЪ, А. К., проф. Дитературныя характеристики. — девятнадцатый въкъ. 3 тома.

Томъ II. Бълинскій и послъдующее развитіе русской критики.— Т. Н. Грановскій.— А. И. Герценъ.— К. Д. Кавелинъ. — Семья Акса-ковыхъ.— А. С. Хомяковъ.— И. В. Киръевскій.— Ю. Ө. Самаринъ.— Н. Я. Данилевскій.— И. С. Тургеневъ.— Д. В. Григоровичъ.— Поэвія Н. А. Некрасова.— Гр. А. К. Толстой.— Ө. И. Тютчевъ.— Я. П. Полонскій. – А. Н. Майковъ. – А. А. Фетъ. – И. А. Гончаровъ. – А. Ө. Писемскій. - А. Н. Островскій.

**Томъ III.** Ө. М. Достоевскій. — Гр. Л. Н. Толстой и русскій историческій романъ. — Дъти въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого. — Отраженіе общественныхъ настроеній въ произведеніяхъ гр. Л. Н. Толстого. – Н. С. Лѣсковъ. – Отъ шестидесятыхъ годовъ къ восьми лесятыхъ. – Г. И. Успенскій. – П. Д. Боборыкивъ. – В. И. Немировичъ-Данченко. – В. Г. Короленко. – И. Н. Потапенко. – А. П. Чеховъ – Максимъ Горькій. — В. Вересаевъ. – Леонидъ Андреевъ. – А. Н. Апухтинъ. – Д. С. Мережковскій. — Н. М. Минскій. — П. Я. — Бальмонтъ. — Фофановъ. — Вл. С. Соловьевъ. — Интересъ къ этикъ въ русской философіи.

CEPPE (J.-А.). Ариометика, въ перев. М. В. Пирожкова.

СЕРРЕ (J.-А.). Дополненіе къ теоріп круговыхъ функцій, въ переводе М. В. Пирожкова. 50 к.

БЕРТРАНЪ, Ж. Дифференціальное и интегральное исчисленіе, въ пер. М. В. Пирожкова. 2 большихъ тома in-4-во франц. изданіи (около 1500 стр.). Ціта по подпискі отдітььно на каждый томъ 5 р. По выходъ въ свътъ цъна будетъ повышена.

Вст переводы-безъ всякихъ сокращеній и измтненій

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ.

# «БИБЛЮТЕКА ПУТЕШЕСТВІЙ».— «ОТКРЫТІЕ ЗЕМЕЛЬ».

Подъ ред. П. А. Берноса.

Сильная д'вятельность, проявденная въ послъднее время какъ нашимъ отечествомъ, такъ и другими государствами въ изслъдовании малоизвъстныхъ странъ, вызвала снаряженіе различныхъ экспедицій. Экспедиціи эти вачастую кром'в чисто научныхъ ц'влей пресл'вдуютъ и торговопромышленныя, иаыскивая новые рынки для сбыта товаровъ своихъ отечественныхъ странъ. По возвращеніи, богатый матеріалъ, собранный въ малокультурныхъ и дикихъ странахъ, обработывается и издается въ свъть, руководя такимъ образомъ часто фабри-канта и промышленника въ выдълкъ того или другого товара или въ направленіи его въ извъстныя страны, гдт въ немъ есть потребность.

Къ сожалънію, Россія, несмотря на различныя мъры, принимаемыя для развитія ея торговопромышленной дъятельности, не можеть еще выдерживать конкуренціи съ своими западно-европейскими соперниками. Такое положеніе дъль есть слъдствіе различныхъ причинь, въ обсужденіе которыхъ мы не будемъ входить, но, по нашему мнѣнію, недостатокъ въ русской литературѣ подлинныхъ описаній путешествій какъ нашихъ отечественныхъ изследователей, такъ и иностранныхъ, въ переводъ, тормозитъ дъло торговли Россіи съ иностран-

ными государствами.

Кром' того, русское юношество да и вообще все русское общество лишено такимъ образомъ особаго рода литературы, способствующей развитію духа иниціативы и эпергіи въ исполненіи своихъ плановъ, дающаго часто высокіе образцы безкорыстнаго служенія идеальнымъ стремленіямъ человъчества и представляющаго въ то же время увлекательное чтеніе.

Предпринимая изданіе "Библіотена путешествій". — "Открытіе земель", мы вмѣстѣ съ современными изслѣдованіями, отвѣчающими на интересующіе общество вопросы, дадимъ также рядъ описаній классическихъ путешествій Ливингстона, Кука, Франклина и др., не суптествующихъ въ настоящее время на русского замкъ или класомира. По подвината и проского замкъ

скомъ явыкъ, или изданныхъ въ извлеченіяхъ и пересказахъ. Стремясь сдълать наше изданіе какъ можно болъе привлекательнымъ и доступнымъ, мы широко будемъ снабжать его иллюстраціями, не жалъя расходовъ на внъпность книгъ, и выпускать періодически (по подписнъ), при чемъ въ первый годъ будетъ выпупено б книгъ, въ среднемъ отъ 20 до 25 печатныхъ листовъ въ каждой, стоимостью отъ 2 р. до 2 р. 50 к. Изданіе будеть выпускаться въ изящныхъ переплетахъ.

Печатается описаніе гренландских вутешествій Пири: "Сивозь льды къ съверу" и готовится къ печати: "Африка и ея изслъдованіе".

При подпискъ вносится 3 р.

Спладъ изданія и подписка у М. В. Пирожнова, Спб., В. О., 2 л., д. 13. ("Литературная Книжная Лавка").

Складъ высылаетъ всякаго рода книги на русскомъ и иностранныхъ языкахъ и принимаетъ подписку на всѣ изданія (газеты, журналы и проч.), какъ русскія, такъ и иностранныя.

> Дозволено ценвурою. С.-Петербургъ, 18 декабря 1903 г. Типографія М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 л., 28.

Съ 19 портретами и 81 каррикатурой.

Poland



# ОЧЕРКИ

ПО

# ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕНЗУРЫ

И

ЖУРНАЛИСТИК Made in Poland
XIX стольтія.

Эпоха обличительнаго жара (1857—64 гг.).— Эпоха цензурнаго террора (1848—55 гг.).— Русское "Bureau de la presse".—Оаддей Бултаринъ.

Съ 19 портретами и 81 каррикатурой.

Цвна

-

# Отъ книгоиздательства М. В. ПИРОЖКОВА.

Преимущественное вниманіє книгоиздательства будетъ теперь обращено на широкую постановку историческаго отдѣла, для завѣдованія которымъ нами приглашенъ М. К. Лемке.

Въ этотъ отдѣлъ войдутъ всѣ области русской и всеобщей исторіи, какъ-то: собственно политическая, соціально-экономическая, культурная, общественная, исторія литературы и икусства и пр. Большія, оригинальныя и переводныя, работы будутъ издаваться отдѣльными книгами, мелкія—систематическими сборниками по русской или всеобщей исторіи.

Уже объщали предоставить фирмъ, немедленно или въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ, нѣкоторыя свои работы: М. А. Антоновичъ, С. А. Венгеровъ, Н. И. Карѣевъ, П. А. Конскій, Н. А. Котляревскій, В. И. Семевскій и В. Я. Яковлевъ (В. Богучарскій).

Кромѣ того, ведутся переговоры съ очень многими учеными по всѣмъ областямъ исторіи.

Большое вниманіе будетъ обращено и на изданіе дневниковъ, записокъ, воспоминаній, писемъ и др. важныхъ историческихъ матеріаловъ и документовъ.

Всѣ сношенія лицъ, желающихъ предложить что-либо для изданія въ историческомъ отдѣлѣ, просимъ адресовать: С. Петербуріъ, Васильевскій островъ, 2-я линія, д. 13, кинюиздательство М. В. Пирожкова, Михаилу Константиновичу Лемке.

# Книгоиздательство М. В. ПИРОЖКОВА.

(СПБ., Вас. остр., 2 лин., д. 13).

Мельхіоръ-де-ВОГЮЭ. Максимъ Горькій. Произведенія и личность писателя. Съ портретомъ. Переводъ А. В. Ф. Спб. 1902 г. 25 к. ГОРИНЪ, Н. Основныя идеи произведеній Максима Горькаго. Сь портретомъ. Спб. 1902 г. 30 к.

ЛАВРИНОВИЧЪ, Ю. Н. (Надеждинъ). Очерки французской обще-Содержание: І. Журнализмъ и журналисты.—П. Рабочіе союзы.— П. Армія про-свъщенія.— IV. Демократизація науки.— V. Заботы о "будущемъ человъчествъ".

### ЛИТЕРАТУРНОЕ ДЪЛО, Сборникъ. Опб. 1902 г. 2 р. 25 в.

Содержаніе: Енг. Чириковъ. На дворѣ во флигелѣ. Бытовыя картины, поставловныя на московскить и петербургенихъ театрахъ.—Скиталедъ. Пѣсни скитальца. Стихотеоренія.—Евг. Тарде. Изъ исторіи обществовѣдѣнія въ Россіи.—Танъ. На красномъ камнѣ. Новесть.—А. М. Вербовъ. Стихотеореня.—В. Вогучарскій. Декабристъ-литераторъ Александръ Осиновичъ Корниловичъ.—В. Вересаевъ. На эстрадѣ. Эскизъ.—С. Вулгаковъ. Васнецовъ, Достоевскій, Вл. Соловьевъ и Толстов. Парамели.—А. Лукьяновъ. Стихотеоренія.—В. І. Дмитріева. Волки. Разсказъ.—Николай Вердявъ. Къ философіи трагедіи Морчет Метерминкъ.—Вас. Брусянинъ. Пѣвучан гитара. Разсказъ.—Галина. Стихотеоренія. Скиталецъ. Атамавъ. Разсказъ.—З. К. Максимъ Горькій въ иностранной критикъ.—Танъ. Стихотеореніе.—Изанъ Новиковъ. Два очерки: 1) Къ жизни, 2) Ландыши.—Иванъ Странникъ. Изъ настроеній совроменьой французской литературы.—Вл. Муриновъ. Разсказъ.—Проф. Евг. Аничковъ. Вильямъ Морисъ и его утоническій ромавъ. Содержание: Енг. Чириковъ. На дворъ во флигелъ. Бытовыя картины, поставлен-Вильямъ Моррисъ и его утопическій романъ.

МЕРЕЖКОВСКІЙ, Д. С. Л. Толстой и Достоевскій. Т. І. Жаянь и творчество. Спб. 1903 г. 2 р. Т. П. Религія. Спб. 1903 г. 3 р.

ПЕЛЬТАНЪ, Камиллъ, депутатъ. Исторія Франціи отъ 1815 года до нашихъ дней. Иклюстрировано 7 рис. и 78 портретами. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

портретами. Спб. 1903 г. 1 р. 25 к.

ЯКИМОВЪ, Василій. По сябдамъ голода (Изъ воспомиваній). Спб. 1903 г. 1 р.

Содержаніє: І. Начало ковна.— ІІ. "Магазинь разобрали".— ІІІ. "Свое средствіе".— ІV. Около цынгв.— V. Въ голодающей дереви".— VI. На описи голодающихъ.— VII. Предътъ скорби.— VIII. Въ кусочки.— ІХ. Воръ.— Х. Поджогъ.— ХІ, Маленькіе страдальцы.— XII. "Лѣнтяй мужикъ".— XVII. "Свиной кормъ".— XIV. На гужевой перевовкъ.— XV. На конскомъ участкъ.— XVII. За казенными потадями.— XVII. "Тоже нуждающіеся".— XVIII. Хорошіе люди.— Самоотверженные.— XX. Хорошіе люди.— Первыя впечатльнія.— XXI. Хорошіе люди.— Самоотверженные.— XX. хорошіе люди.— Волонтерки голода".— XXIII. Хорошіе люди.— О. Фіалковскій.— XXIV. Хорошіе люди.— Въ хлібовомъ амбарть.— XXV. Хорошіе люди.— О. Фіалковскій.— XXIV. Хорошіе люди.— Въ хлібовомъ амбарть.— XXVI. Хорошіе люди.— Парадоксъ.— XXVIII. Равно-душные.— XXIX. "Акробаты благотворительности".— XXX. Безпокойные.— Везпокойные.— "Скорошадентъ".— XXXII. Везпокойные.— Докторъ Фералонтовъ.— XXXII. Везпокойные.— "Скорошадентъ".— XXXII. Везпокойные.— "Корреспонденты и туристы".— XXXIV. Приспособившіеся.— Реввитель народной нужды.— XXXVI. Приспособившіеся.— Паразиты.— XXXVII. Приспособившіеся.— Реввитель шіеся.— На всъ руки.— XXXVII. Заключеніе.

Очень сочувственно рекомендуется журналомъ "Русское Богатство" (1902 г., XII).

Безъ хитбо насущнаго. Разсказы Спб. 1904 г. 1 р. 25 к. Содержание: Неизбъжный проценть.—Въ одинь сочельникь.—Везъ хибба насущнаго.—Мамку помянуть.—Въ стогъ.—Долгь.—"Желбаная голова".—Туда.—Трупъ.—Идолы.—Съ больной совъстью.—"Аргисты".—"Скуки ради".—Въ лётопись голоднаго года. Не забропентомъ хуторъ.—Съ корошимъ хиббомъ.—Антиристова помощь.—Везпокойное сердце.—Дрв нивы.—Въ дорогъ).